

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  - Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.
- Не удаляйте атрибуты Google.
  - В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  - Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

### О программе Поиск кпиг Google

Muccus Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице http://books.google.com/





, <u>...</u>

|  |  | · |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

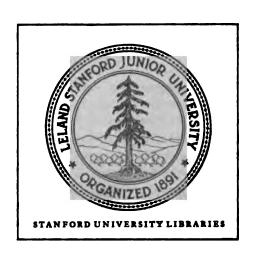

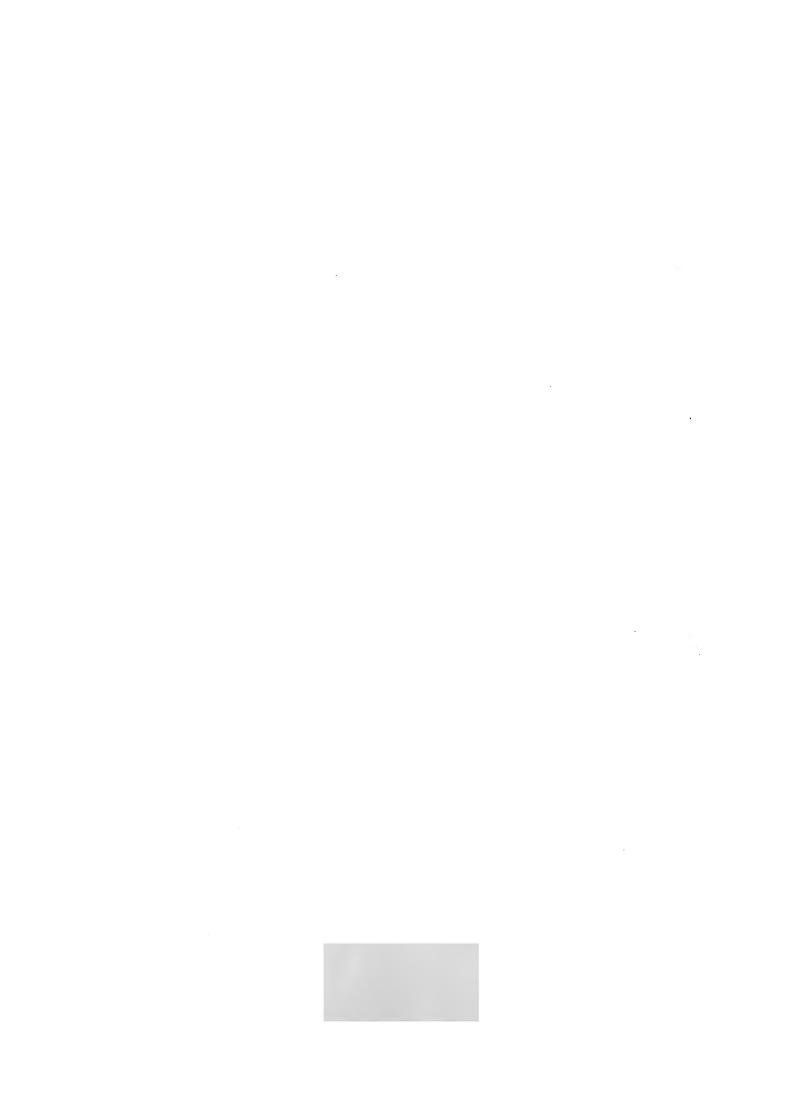



|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

### THE CONTRACTA

# исторія РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

подъ редакціей

прив.-доц. Е. В. Аничкова, проф. А. К. Бороздина и проф. Д. Н. Овсянико-Куликовскаго.

При участін: Ю. И. Айхенвальда, К. И. Арабажина, Ө. Д. Батюшкова, Ал. Блока, П. Н. Бирюкова, П. И. Вейнберга, Н. И. Виноградова, С. А. Венгерова, М. О. Гершензона, А. Г. Горнфельда, С. Городецкаго, А. Е. Грузинскаго, М. В. Довнаръ-Запольскаго, А. Е. Ефименко, Е. Н. Елеонской, Иванова - Разумника, В. П. Кранихфельда, Н. И. Коробки, В. В. Каллаша, Н. А. Котляревскаго, Н. Л. Липовскаго, Е. А. Ляцкаго, Б. А. Лезина, Б. А. Марковича, П. Н. Милюкова, Н. К. Пиксанова, Н. П. Павлова - Сильванскаго, С. Ф. Русовой, В. Ф. Саводника, П. Н. Сакулина, Тана (Богораза), М. Г. Халанскаго, В. П. Похоръ-Троцкаго, П. Е. Щеголева и др.

Томъ II.

Изданіе

Т-ва И. Д. Сытина и Т-ва "Міръ". москва.

1.

10 1150

# ИСТОРІЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

до XIX въка.

Проф. Ж. К. Бороздина.

•

1



## ВВЕДЕНІЕ.



риступая къ изложенію исторіи русской словесности, мы считаемъ необходимымъ прежде всего разъяснить слѣдующіе вопросы: 1) что мы должны называть словесностью, 2) какихъ пріемовъ слѣдуетъ держаться при ея изученіи и 3) что сдѣлано для изученія русской литературы.

### Опредъленіе литературы.

На первый вопросъ мы находимъ далеко не одинаковые отвъты: мы встръчаемъ въ наукъ различныя опредъленія словесности, при чемъ одни изъ этихъ опредъленій слишкомъ расширяють объемъ нашей науки, другія, наоборотъ, слишкомъ его ограничиваютъ. По самому широкому опредъленію, которое мы можемъ встрътить во многихъ учебныхъ руководствахъ, словесность есть совокупность произведеній человъческаго слова. Но есть много такихъ произведеній человъческаго слова, которыхъ нельзя никакъ включить въ область словесности, каковы, напръ, календарь, поваренная книга, модный журналъ и др.,—все это, несомитьно, произведенія человъческаго слова, однако никто не станетъ говорить о нихъ, какъ о произведеніяхъ словесности. Другое дъло относительно древне-письменныхъ памятниковъ. При изученіи древней письменности, дъйствительно, зачастую мы называемъ литературными произведеніями такіе памятники, которыхъ въ строгомъ смыслѣ не должны были бы назвать

таковыми (напр., какой-нибудь древній каталогь и т. п.). Но такая снисходительность объясняется исключительно скуднымъ количествомъ древнихъ памятниковъ— въ собственномъ смыслѣ литературныхъ— вслѣдствіе чего къ области древней литературы мы готовы отнести всякое сохранившееся до насъ изъ старины произведеніе человѣческаго слова.

Мы соглашаемся съ тъмъ, что словесность есть совокупность произведеній слова, однако, добавимъ,—произведеній, имъющихъ свои опредъленные признаки.

Календарь, поваренная книга, быть-можетъ, имѣютъ и важныя цѣли, но цѣли эти дѣловыя, практическія: читаютъ эти книги не для того, чтобъ освѣтить свое міросозерцаніе, не для того, чтобы доставить себѣ эстетическое наслажденіе, и не для того также, чтобы почерпнуть силы для своего нравственнаго подъема. Быть-можетъ чтеніе меню обѣдовъ произведетъ пріятное впечатлѣніе на гастронома, но оно не было въ цѣляхъ автора: его цѣль дѣловая, исключительно практическая — дать рецептъ для извѣстнаго кушанья.

Совствить не то наблюдается при чтеніи, напр., поэмы Пушкина. При такомъ чтеніи никто не задается практическими цълями, подобнаго рода произведенія читаютъ для того, чтобы получить эстетическое наслажденіе, получить нравственный урокъ и т. п. Словома, подобныя произведенія человъческаго слова, которыя мы называемть литературными, преследують ипли высшаго, возвышеннаго порядка, порядка идеальнаго. Замътимъ, что въ понятіе идеала входятъ три существенные признака, тъсно связанные между собою и взаимно себя обусловливающіе. Идеальное, съ теоретической стороны, есть истинное; но истинное не можетъ быть зломъ, и потому идеальное съ моральной стороны есть добро; наконецъ истинное и доброе мы никакъ не назовемъ безобразнымъ, некрасивымъ, и потому, съ эстетической стороны, идеальное должно быть прекраснымъ. Стремленіе воплотить идеаль даеть начало искусствамь, и литература по своему содержанію есть одно изъ искусствъ. Такимъ образомъ произведенія человъческаго слова, воплощающія въ себъ идеальныя стремленія человъка, единственно только и имъютъ право на названје литературныхъ. Ни журналы какого-нибудь казеннаго учрежденія, ни календарь, ни поваренная книга не заключають въ себъ отмъченной особенности (нътъ въ нихъ идеальнаго элемента), и потому никто не отнесеть ихъ къ разряду произведеній чистой литературы. Итакъ. первый признакъ литературнаго произведснія — стремленіе писателя воплотить въ своемъ произведении идеальное начало.

Но одинъ этотъ признакъ не исчерпываетъ всего содержанія понятія "литература". Нѣкоторыя произведенія человѣческаго слова, несмотря на то, что бываютъ проникнуты стремленіемъ къ идеалу. не могутъ, однакоже, признаваться литературными; таково, напр, письмо отца къ сыну, письмо нравоучительное, преслѣдующее, слѣдовательно, цѣль идеальную. Какая причина этому? Причина та, что

подобнаго рода произведенія преслѣдуютъ лишь частную цѣль и имѣютъ въ виду одно лицо. Между тѣмъ литературныя произведенія чужды какого-нибудь спеціальнаго назначенія; они пишутся для всѣхъ; иными словами, они носятъ на себть характеръ общности. Таковы, для примѣра, поэмы Пушкина, таковы и церковныя проповѣди, произносимыя пастырями, не обращающими вниманія на сословныя отличія своихъ слушателей и видящими передъ собою людей вообще, а не чиновниковъ, ремесленниковъ, студентовъ и т. д. Итакъ, два основныхъ признака выдѣляютъ произведенія литературныя: 1) идеальныя стремленія и 2) общій интересъ.

Въ противоположность указанному выше опредъленію, слишкомъ расширяющему границы литературы, неръдко приходится слышать опредъленіе, наоборотъ, суживающее объемъ литературы. Произведенія литературныя, говорятъ, это — произведенія классическія, образцовыя. Но, прежде всего, всякій предметъ можетъ быть образцовымъ, классическимъ въ своемъ родъ: и календарь, прекрасно составленный, мы можемъ назвать образцовымъ. Съ другой стороны, понятіе "классическій", "образцовый" — понятіе слишкомъ условное. Въ глазахъ интеллигентнаго человъка лубочное изреченіе (надпись на лубочной картинкъ) не заслуживаетъ никакого вниманія, между тъмъ какъ для многихъ еще это — изреченія образцовыя, классическія. Или еще примъръ, близкій къ современности: декадентскіе стихи для многихъ — сущая безсмыслица, въ то время какъ сами декаденты признаютъ ихъ образцовыми, заключающими въ себъ "высшую невъдомую красоту".

Заканчивая рѣчь о различныхъ опредѣленіяхъ нашей науки, мы не можемъ пройти молчаніемъ одного замѣчанія, которое вноситъ въ опредѣленіе литературныхъ произведеній довольно важный признакъ,—признакъ психологическій. Этотъ признакъ состоитъ въ присутствіи въ литературныхъ произведеніяхъ "волевого элемента".

Выражая стремленія къ идеалу, писатель обыкновенно хочеть внушить, передать эти стремленія своимъ читателямъ. Это желаніе воздъйствовать на читателя проглядываетъ во всякомъ литературномъ произведеніи. Не даромъ писатель начала прошлаго стольтія Карамзинъ въ своемъ разсужденіи "Что нужно автору" обстоятельно развиваетъ мысль о томъ, что писатель внушаетъ читателямъ добрыя чувства и самъ необходимо переживаетъ ихъ; не даромъ, почти стольтіе спустя, современный намъ писатель Л. Н. Толстой (въ статьъ "Что такое искусство") говоритъ почти то же. Искусство, по его словамъ, есть средство заражать другихъ людей своимъ чувствомъ. Эта передача чувства или зараженіе чувствомъ предполагаетъ воздъйствіе одного субъекта на другого; воздъйствіе же совершается при наличности извъстнаго волевого акта. Итакъ, литературнымъ произведеніемъ будемъ называть такое, въ которомъ на ряду, съ признаками идеальнаго и общности, замътимъ присутствіе волевого элемента.

Послъ всего сказаннаго для насъ намъчаются тъ точки зрънія, съ которыхъ мы должны разсматривать памятники нашей литературы.

Правда, какъ уже сказано, при изученіи произведеній литературныхъ древняго періода мы встрѣтимся съ затрудненіями и сомнѣніемъ, причислять ли извѣстные памятники древней словесности къ области литературы, или нѣтъ. Дѣло въ томъ, что многіе изъ нихъ не совмѣщаютъ въ себѣ всѣхъ указанныхъ признаковъ литературныхъ произведеній. Но, если мы и не отнесемъ подобнаго рода памятниковъ письменности къ области явленій литературы, во всякомъ случаѣ они будутъ имѣть для насъ значеніе вспомогательныхъ данныхъ при изученіи нашего предмета.

# Вопросъ о методахъ и пріемахъ изученія литературныхъ произведеній.



ъ каждомъ литературномъ произведеніи, поскольку оно, съ одной стороны, воплотило въ себъ идеальныя стремленія, и поскольку, съ другой, отражаетъ на себъ индивидуальныя особенности автора и временную обстановку, среди которой послъдній жилъ и дъйствовалъ, мы различаемъ двъ стороны— въчную, идеальную, и временную, условную. Это присутствіе въ литературъ двухъ сторонъ повело къ двоякому методу изученія.

Прежніе изслѣдователи литературы—представители такъ называемой эстетической критики—все свое вниманіе сосредоточивали на вѣчной сторонѣ литературныхъ произведеній. По ихъ митьнію, самое важное въ послѣднихъ, это—

проявленія въ нихъ истины, добра и красоты, которыя навсегда должны остаться неизмѣнными, и которыя поэтому мы должны цѣнить выше въ твореніи того или другого автора. Временная же сторона литературы, какъ сторона условная и измѣняемая, по мнѣнію эстетиковъ, есть нѣчто несущественное въ литературѣ и потому не заслуживающее научнаго вниманія. Но невольно напрашивается вопросъ: какъ опредѣлить этотъ вѣчный элементъ въ литературѣ?—Не рискуемъ ли мы въ данномъ случаѣ впасть въ субъективизмъ? Вѣдь идеальное не есть нѣчто готовое, данное и безусловно опредѣленное: идеалъ есть только предметъ человѣческихъ стремленій, и потому сужденія о немъ у каждаго изъ насъ различны. Въ особенности споренъ вопросъ о красотѣ.

Прим. Заглавная буква эта и следующія изъ Евангелія Недельнаго, писаннаго для Новгородскаго Георгієвскаго монастыря въ 1120—1128 гг. (Моск. Синод. Библ.).

То, чѣмъ одинъ восхищается (декадентъ, напр., своими стихами съ ихъ "высшей, невѣдомой красотой"), съ точки зрѣнія другого не выдерживаетъ и снисходительной критики. Одному нравится Пушкинъ, другой предпочитаетъ ему Лермонтова.

Въ виду этого на смѣну эстетической критикѣ явился методъ исторического изученія литературы.

Идеалы, замѣчаютъ представители историческаго направленія,— вѣчны, неизмѣнны, а если это такъ, то литература, долженствующая, по мнѣнію критиковъ-эстетиковъ, ставить своею единственною задачею возможно полное и точное отраженіе въ себѣ идеаловъ, не будетъ ли представлять собою повтореніе всегда одного и того же? Такая задача литературы слишкомъ бѣдна, скучна: писатели всѣхъ временъ и народовъ не уподобятся ли въ такомъ случаѣ знаменитому цензору Катону, твердившему въ сенатѣ одну и ту же фразу? Это явленіе не нормальное.

Въ силу этихъ соображеній эстетическая критика, по мнѣнію приверженцевъ исторического метода, не можетъ претендовать на научное значеніе. Наобороть, говорять они, временная сторона въ литературъ гораздо цъннъе и важнъе, такъ какъ она составляетъ, въ нѣкоторомъ родѣ, силу въ твореніи писателя и можетъ дать люболытные выводы научнаго характера, напр., относительно того, какъ отражается въ произведеніи національность автора, его общественное положеніе, или его полъ и возрастъ. Если бы, наприм'яръ, у насъ явилось желаніе изучить юморъ въ его національныхъ проявленіяхъ, то, перечитывая французскія, нъмецкія, англійскія юмористическія произведенія, мы зам'втили бы, что французскій юморъ — быстрый, сверкающій, поверхностный, по заразительный для читателей, нѣмецкій — тяжеловъсный, англійскій — содержательный, сильный. Кромъ національности, на творчество писателя вліяетъ эпоха, въ которую онъ живеть; въ его произведеніяхъ проглядывають интересы общества, ему современнаго, и можно, напримъръ, съ увъренностью сказать, что Пушкинъ писалъ бы совсъмъ иначе, если бы онъ жилъ на 50 лътъ ранъе или позднъе своей эпохи; въ его произведенияхъ, несомнѣнно, отражаются стремленія лучшихъ людей Адександровскаго времени, а также есть отголоски болъе ранней политической обстановки. Далфе, нельзя не замфтить, что на творчество вліяеть и матеріальная обстановка: въ произведеніяхъ Тургенева передъ нами человъкъ, не знавшій лишеній, тогда какъ Достоевскій многими особенностями своей литературной манеры обязанъ гнетущей нуждѣ, которая не давала ему возможности обрабатывать его произведенія. Мы видимъ также, что и возрастъ писателя проявляется въ его созданіяхъ: молодые люди пишутъ не такъ, какъ старики. Работа женщинъ-писательницъ часто также отличается своими особенными чертами. Изученіе всѣхъ этихъ особенностей далеко не можетъ считаться безразличнымъ и можетъ привести къ гораздо болѣе цѣннымъ выводамъ по психологіи творчества и относительно общественнаго значенія литературы, чёмъ субъективная, эстетическая оцёнка произведеній писателей.

Такимъ образомъ историческая критика основывается на изученіи вліянія временныхъ обстоятельствъ. Эти вліянія знаменитый французскій ученый Тэнъ назваль "моральной температурой". Какъ физическая температура оказываеть различное вліяніе на растительный и животный міръ, такъ подъ вліяніемъ моральной температуры въ обществъ возникаютъ разныя настроенія, которыя, естественно, проникають въ искусство вообще и въ частности въ литературу. Такъ, напр., были эпохи пессимизма (при упадкъ римской литературы и въ началѣ XIX в.). Люди извърились въ идеалы; жизнь для нихъ казалась печальной; вст настроены были мрачно. Мотивы пессимизма проникли, конечно, и въ литературу. Наоборотъ, были эпохи душевнаго подъема въ обществъ, когда люди мечтали о наступленіи золотого въка. Этотъ оптимизмъ отражался и въ литературф. Въ силу этого при изучении того или другого автора необходимо обращать вниманіе на историческую, временную обстановку, среди которой протекала его жизнь и дъятельность. Такъ именно Тэнъ и поступилъ при изследованіи исторіи англійской литературы. Въ своемъ обширномъ трудъ онъ постоянно разсматриваеть литературныя явленія въ связи съ развитіемъ общества: говоря, напр., о Шекспирф, онъ характеризуетъ англійскую общественную жизнь XVI вѣка; разсматривая дъятельность англійскихъ романтиковъ и Байрона, онъ старается прослъдить вліяніе на нихъ писателей европейскаго континента, выяснить отношение ихъ къ современному англійскому обществу.

Однимъ изъ видныхъ предшественниковъ Тэна въ примъненіи историческаго метода во французской наукт можно считать извъстнаго критика Сентъ-Бева, который вытьсть съ эстетической критикой соединяль біографическій метооб, состоявшій вы изученіи біографіи писателя и объясненіи на основаніи біографическихъ данныхъ особенностей произведеній изучаемаго автора. Сентъ-Бевъ же положиль начало раздъленію писателей на литературныя семьи. Въ этомъ дъленіи, вполить пріемлемомъ и значительно облегчающемъ изученіе литературы, французскій ученый допустиль, однако, нікоторую неправильность: къ извъстнымъ литературнымъ семьямъ онъ полагалъ возможнымъ причислять техъ или другихъ авторовъ на основаніи ихъ сходства по взглядамъ, по мыслямъ, по образамъ, совершенно невзирая на то, къ какой національности они принадлежать и когда они жили; поэтому въ составъ той или другой литературной семьи мы можемъ встрѣтить англичанина XVIII в. вмѣстѣ съ французомъ XIX в. и т. п. Тэнъ тоже допускалъ существование литературныхъ семей, но, вопреки мнівнію Сенть-Бева, справедливо полагаеть, что семьи эти должны быть прикръплены къ извъстной эпохъ съ ея особенными вліяніями и настроеніями въ обществ'в (такова, наприм'тръ, семья романтиковъ, жившихъ въ одно время и находившихся подъ одинаковыми вліяніями).

Въ ряду представителей исторической школы гораздо большее значеніе, чемъ Сентъ-Бевъ и Тэнъ, имъютъ немецкіе ученые, родоначальникъ школы, Гервинусъ и Ваккернагель. Ваккернагель, знаменитый изследователь средневековой литературы, положилъ начало въ изученін литературы филологическому методу. Изученіе вліяній со стороны однихъ только вившнихъ обстоятельствъ на писателя, по его мнънію, недостаточно; необходимо, кромъ того, прослъдить вліяніе писателей на писателя. Филологъ-критикъ кромф историческаго изслфдованія, еще долженъ имъть въ виду и другую задачу—прослъдить процессъ самаго творчества. Для этой цели прежде всего основательнымъ образомъ нужно изучить текстъ разбираемаго произведенія, для чего, въ свою очередь, необходимо знакомство съ рукописями автора, — узнать, какъ постепенно видоизмънялась форма произведенія, какъ выяснялись самому автору идеи и образы, прежде чъмъ они появились въ томъ окончательномъ видф, въ которомъ они стали извъстны публикъ. Сличая произведенія одного писателя съ другими, мы видимъ, что онъ у нихъ заимствовалъ и что у него оригинально, а такимъ образомъ для насъ опредъляется какъ духовная личность самого писателя, такъ и тъ условія, при которыхъ развилось его творчество. Наши заключенія въ данномъ случать будутъ не голословными утвержденіями, каковыми являются субъективныя разсужденія эстетиковъ о красоть того или другого произведенія автора; нътъ, они представятся основанными на прочно-установленныхъ фактахъ.

Ваккернагель является также однимъ изъ первыхъ представителей сравнительнаго метода въ изученіи литературныхъ явленій. Этотъ методъ особенно развить быль братьями Гриммами; впослѣдствіи въ разработку сравнительнаго метода Гриммовъ внесены были дополненія Бенфеемъ. Свои пріемы Гриммы и Бенфей примѣняли къ изученію народной словесности. Замѣтивъ сходство въ сказкахъ и мивахъ разныхъ народовъ, Гриммы это сходство объясняли, какъ результатъ дѣйствія общихъ причинъ. По ихъ мнѣнію, весь родъ человѣческій, пронсходя отъ одного общаго родоначальника, во всѣхъ своихъ развѣтвленіяхъ имѣетъ одинаковую психологію. Отсюда они выводили одинаковость у народовъ мивовъ и сказокъ. По мнѣнію Бенфея, причиною сходства литературнаго достоянія у разныхъ народовъ, помимо одинаковости психологіи, можетъ служить еще и прямое заимствованіе однимъ народомъ или писателемъ у другого (Бенфей извѣстенъ подъ именемъ отца "теоріи заимствованія").

Для иллюстраціи того и другого рода выводовъ, добываемыхъ сравнительнымъ методомъ, приведемъ два примъра. Въ концъ XV ст. у насъ на Руси возникли оживленные споры по поводу того, какъ относиться къ послъдователямъ возникшей тогда ереси жидовствующихъ. Въ то время какъ одни (во главъ съ Іосифомъ Волоцкимъ и Геннадіемъ Новгородскимъ) настаивали на самыхъ крутыхъ мърахъ по отношенію къ еретикамъ, другіе (во главъ съ пр. Ниломъ Сорскимъ)

предпочитали дъйствовать увъщаніями, безъ суровыхъ мъръ. "Просвътитель" пр. Іосифа Волоцкаго текстами Ветхаго и Новаго Завътовъ и примърами церковной исторіи доказывалъ необходимость преслъдованія еретиковъ; авторъ указывалъ, между прочимъ, на извъстный поступокъ епископа Катанскаго Льва, который накрыль еретика епитрахилью, и тоть за свое неправомысліе почувствоваль "огненное жженіе". Съ противоположной стороны указывали на несостоятельность ссылокъ на Ветхій Завъть, а автору "Просвътителя" иронически совътовали послъдовать примъру епископа Катанскаго. Черезъ сорокъ лътъ совершенно аналогичное явленіе зам'ьчается во Франціи и Швейцаріи, гдъ происходили споры между Кальвиномъ и докторомъ богословія Кастелліономъ по вопросу объ отношеніи къ еретикамъ. Кальвинъ, подобно Іосифу Волоцкому, въ доказательство необходимости преслъдованія еретиковъ, ссылается на Ветхій Завътъ и примъры церковной исторіи. Со стороны Кастелліона слышатся по адресу Кальвина тѣ же опроверженія и та же иронія, какъ и у противниковъ пр. Іосифа. Откуда же это сходство взглядовъ и пріемовъ доказательства?

Возможно ли здѣсь предположить вліяніе русскихъ? Трудно, даже невозможно дать утвердительный отвѣть на это въ виду того, что русскій языкъ не быль извѣстенъ тогда на Западѣ, да и русскіе въ глазахъ европейцевъ были не больше, какъ варварами. Въ объясненіе этого явленія можетъ быть приведенъ только психологическій факторъ. И тамъ и здѣсь были одинаковыя условія и обстоятельства, одинаковъ быль и самый спорный вопросъ; отсюда— сходство двухъ явленій, хотя и раздѣленныхъ временемъ и пространствомъ. Вотъ примѣръ, подтверждающій возможность возникновенія сходства помимо какого-либо заимствованія.

Теперь возьмемъ другой примъръ, иллюстрирующій возможность заимствованія. Въ 1789 г. Карамзинъ посъщалъ западныя страны и былъ, между прочимъ, въ Англіи. Въ своихъ "Письмахъ русскаго путешественника" онъ на ряду съ описаніемъ особенностей англійской жизни изображаетъ Лондонъ, какимъ онъ является при взглядъ на него съ моря. За шесть лътъ до появленія "Писемъ" вышла нъмецкая книга Морица, гдъ находимъ буквально такое же описаніе. Сходство въ описаніяхъ здѣсь можеть быть объяснено, пожалуй, совершенною одинаковостью обстоятельствъ, среди которыхъ пришлось быть двумъ писателямъ. Но дальнъйшее описаніе Карамзинымъ площади, на которой происходили выборы въ парламентъ, даетъ основаніе предположить у нашего путешественника заимствованіе. Дібло въ томъ, что Карамзинъ слышалъ на этой площади не только шумъ и крикъ, о которыхъ упоминаетъ и Морицъ, но даже громко произнесенное: "Берегите ваши карманы", о чемъ также замъчаетъ нъмецкій путешественникъ; одни и тъ же ораторы, однъ и тъ же темы ръчей въ описаніи какъ Карамзина, такъ и Морица. Тутъ ужъ прямое заимствованіе, которое отмъчено было еще въ началъ XIX въка въ издававшемся Шаликовымъ "Дамскомъ Журналъ".

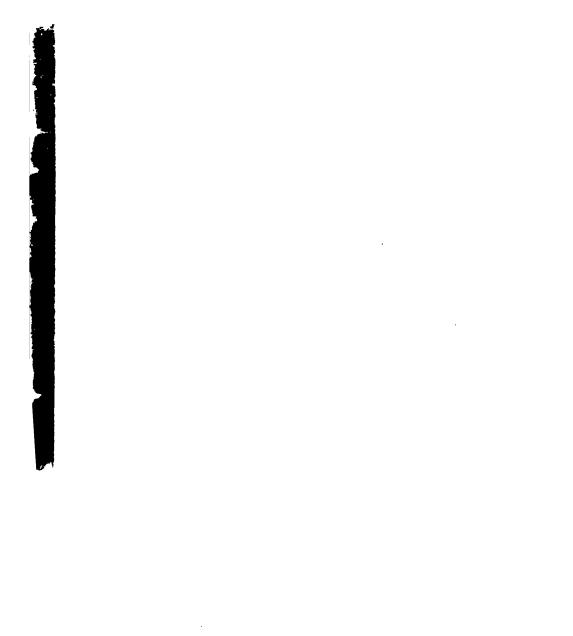

Семейство Святослава Изъ Свосласова Изборника 1073 года.

"ИСТОРІЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ до  $NIN^{-1/2}$ 

has Tooland Committee.

are to a MIL Contr. одоных мара "Просы-ASS LACTRADE Con Honore Barl, air a and the agreement of the contraction of the contrac тобходим ость орождів опаmediability at 1992. mays, ha made become now The action Atlant. southblate to take concents. энфивомые до make a streamor to a solid. Service of all Moorn conservaservice as the exportal value i zamana i Committee of the Committee of 34 5 34W CHRS possio coporticata concept-3.20 doi: 0.10 Openiula of laboration. на доплеромна берос четин Кас-100 орогивами. На пъщеть по обще оходимости проста ованно ре-

.

майда донне русских ? Трудно,
 майд майда на поста виду того,
 ма да на Постава, на перусское
 ма дента то да о перходогическай
 ма дента до перходогическай
 ма простратогимом — Гото,
 по простратогимом — Гото,
 по полики полити сметельного

Smith officers, it is not a

1. 01.1.116 (c.f.) and box 36hoots marks in quality a doctors The same a prominer than es of other тост дивания кол 100 chear opining about the Lacery of Control of Carlot Child economicallo allos Cyonerno is the later of ball, or in pitch, for Spray portrolled to 60000 or 1990 parkater start combined starter codso such and other to be one property Market Company of the Appendix  $(x,y) = (x,y) \wedge (x,y) \wedge (x,y) = (x,y) \wedge (x,y)$ Commence of the second gradient state of the state of

Семенство Скиго спама

примъры за резъиси астор з Со гресу Бализана т.Г. — опрежерзаопилов, пр. Гостъра, Отоу с. в с

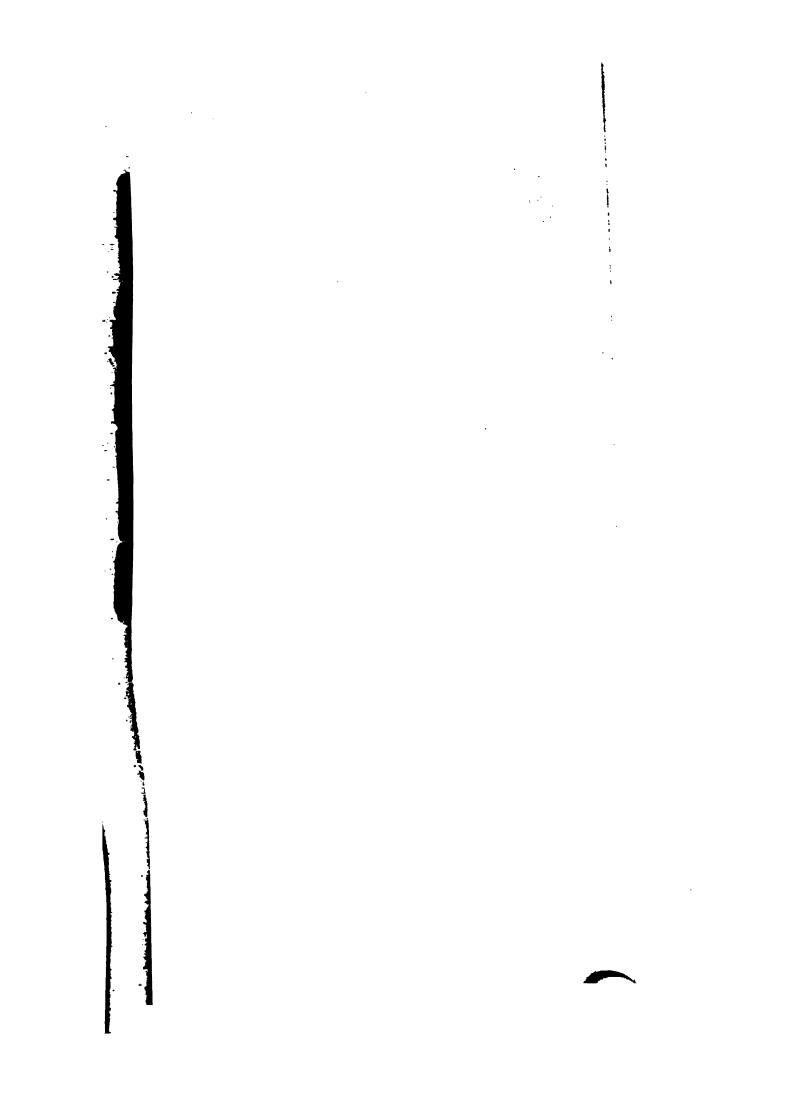

. .

Критика историческая и историко-филологическая вполнъ успъшно можетъ примъняться лишь при изучени такихъ литературныхъ произведеній, которыя стали достояніемъ исторіи, отъ которыхъ мы отдълены временемъ. Но какъ же изучать произведенія современной намъ литературы? Съ какой точки эрънія ихъ оцънивать, если исключительно эстетическая оцфика признается недостаточной, въ силу ея субъективности? Есть разныя решенія этого вопроса. На первый планъ въ 20-40 годахъ XIX в. выдвигалась критика, называвшаяся философской. Исходя изъ общихъ философскихъ опредъленій добра и красоты, критикъ устанавливалъ въчные принципы искусства и старался приложить ихъ къ данному произведенію. Однако въ виду разнообразія философскихъ системъ оцінка получалась часто тоже крайне субъективная, какъ и при эстетическихъ пріемахъ, и даже у крупнѣйшихъ критиковъ возможны бывали крайне произвольные приговоры. Такъ, напримъръ, случилось съ Бълинскимъ, который рѣзко осудилъ "Горе отъ ума", исходя изъ гегельянскаго ученія о разумной дійствительности.

Въ недавнее время французскимъ журналистомъ Эннекеномъ былъ предложенъ пріемъ, который онъ назвалъ эстопсихологическимъ,—пріемъ, представляющій соединеніе эстетической, субъективной оцѣнки съ анализомъ тѣхъ психологическихъ процессовъ, которыми объясняется творчество художника. Поскольку вторая часть этого соединенія основывается на фактахъ, она, конечно, имѣетъ не малое значеніе; что же касается эстетическихъ заключеній, то они столь же произвольны, какъ и въ чисто эстетической критикѣ.

Наконецъ, одновременно почти съ исторической критикой возникъ пріемъ публицистическій, ей родственный. Критикъ-публицисть разсуждаеть следующимь образомь: литература есть явленіе общественной жизни, вив общества изть литературы, и задача лктературы — отражать общественныя движенія. Поэтому при разсматриваніи современныхъ намъ произведеній мы должны обращать вниманіе на то, какъ эти произведенія относятся къ общему современному движенію. Но понятно, что мы, какъ люди, переживающіе это движеніе, не можемъ отнестись вполнт спокойно, объективно къ произведеніямъ литературы, затрогивающимъ современную жизнь и движеніе общества. Наша оцънка этихъ произведеній непремънно приметь субъективную окраску. Это критическое выяснение современныхь общественныхь вопросовь и движеній, отражаемыхь литературой, и составляеть задачу публицистической критики. Главными дізятелями, положившими начало публицистической критикі, являются Гейне и Берне. Первому принадлежить извъстное сочиненіе "Романтическая школа", въ которомъ онъ говорить о современныхъ представителяхъ нъмецкаго романтизма. Романтики - сторонники политической реакціи; такъ какъ Гейне — врагъ этой реакціи, то онъ возстаетъ противъ нихъ, своей литературной полемикой стремится уничтожить этихъ политическихъ враговъ. Его нападки на противниковъ выражаются въ цѣломъ рядѣ колкихъ насмѣшекъ: такъ, напр.. Тика, крупнаго представителя романтизма, онъ сравнивалъ со старой служанкой, которая, замѣтивъ, какъ ея старая госпожа каждое утро молодѣетъ, благодаря тому, что пьетъ изъ склянки какую-то жидкость, захотѣла сама на себѣ испытатъ благотворное дѣйствіе этой жидкости, но при этомъ слишкомъ перехватила и впала, вслѣдствіе этого, въ дѣтство. Такъ и Тикъ, говоритъ Гейне, перехватилъ средневѣковой влаги, вслѣдствіе чего никто не понимаетъ, что онъ "болтаетъ".

У насъ видными представителями публицистической критики являются Евлинскій (въ послъдній періодъ своей дъятельности), Чернышевскій, Добролюбовъ, Писаревъ, Михайловскій. Въ своихъ критическихъ статьяхъ они являлись проводниками освободительныхъ стремленій, которыми жило русское общество въ теченіе почти всего XIX въка.



### азвитіе историческаго изученія русской литературы.

Систематическое, строго-научное изслѣдованіе литературы началось у насъ очень недавно. XVIII вѣкъ даетъ лишь первыя случайныя попытки изученія старыхъ намятниковъ литературы и современныхъ писателей. Къ этому времени относятся труды преимущественно справочнаго характера \*). Таковъ прежде всего трудъ Новикови "Опытъ историческаго словаря о россійскихъ писателяхъ". Трудъ этотъ страдаетъ неполнотой и неточностью, что и понятно, такъ какъ задача, поставленная Новико-

вымъ, была затронута впервые, и ему вмѣстѣ съ его сотрудниками приходилось изслѣдовать матеріалы, совсѣмъ неразработанные, а пособій для данной работы не было почти никакихъ. Вслѣдствіе этого въ словарѣ Новикова находятся такія свѣдѣнія, которыя потомъ пришлось совсѣмъ оставить; таковы, напр., свѣдѣнія о писателяхъ, вовсе не существовавшихъ. Трудъ Новикова начинается біографіей Баяна, котораго онъ принимаетъ за дѣйствительное историческое лицо, хотя вопросъ о томъ, нужно ли видѣть въ Баянѣ

<sup>\*)</sup> Въ XVII в. явилось сочиненіе «Оглавленіе кпигъ, кто пхъ сложилъ», приписываемое Сильвестру Медвъдеву, хотя академикъ А. И. Соболевскій считаетъ его произведеніемъ чудовского мопаха, Евенмія. Перечень кпигъ и писателей здъсь неполонъ, пріемы несовершенны, но важно, что это — первое произведеніе такого рода.

историческую личность или его имя представляется собирательнымъ, даже теперь не можетъ считаться опредъленно ръшеннымъ. Несмотря на это, Новиковъ признаетъ Баяна дъйствительнымъ лицомъ и усвояетъ ему извъстныя произведенія.

Аналогичный трудъ справочнаго характера находимъ у Н. М. Карамзина, ученика Новикова, "Пантеонъ россійскихъ авторовъ", заключающій въ себъ нъсколько біографій. Трудъ этоть также страдаєтъ неполнотой: многихъ даже современныхъ литературныхъ дъятелей Карамзинъ пропускаетъ.

Особеннаго вниманія заслуживаеть серьезный, сохраняющій и досель свое научное значеніе, трудь митрополита Евгенія (въ 1-й разъ издань въ 1818 г., во 2-й разъ—въ 1827 г.): "Словарь историческій о бывшихь въ Россіи писателяхь духовнаго чина". Митрополить Евгеній принадлежаль къ группь ученыхь, объединившихся около извъстнаго канцлера, графа Н. П. Румянцева, который весьма интересовался изученіемъ жизни древней Руси. Въ этомъ кружкъмитр. Евгеній болье всъхъ другихъ занимался изслъдованіемъ древней литературы.

Трудъ свой авторъ выполнилъ настолько добросовъстно и съ такимъ умѣньемъ, что даже теперь его словарь имѣетъ значеніе весьма важное, и во многихъ современныхъ энциклопедическихъ словаряхъ мы можемъ встрътить статьи, чуть не буквально перепечатанныя изъ словаря митрополита Евгенія. Чтобы познакомиться съ русской словесностью древняго періода, ученые и въ наше время должны весьма часто обращаться къ рукописямъ, такъ какъ множество старинныхъ русскихъ памятниковъ остается и до сихъ поръ не напечатаннымъ. Если таково положение науки въ наше время, то митр. Евгенію представлялось гораздо бол в всяких затрудненій, и онъ отнесся поэтому къ своей задачь въ высшей степени добросовъстно: собралъ множество старинныхъ рукописей, тщательно ихъ изучилъ, такъ что могъ составить общирный перечень (до 238) русскихъ духовныхъ писателей, съ весьма обстоятельными указаніями ихъ сочиненій. Конечно, работа тянулась не мало времени: для того, чтобы сказать всего нѣсколько словъ, приходилось предпринимать самыя кропотливыя изследованія, перерывать груды печатнаго и рукописнаго матеріала. Мы невольно удивляемся трудолюбію, научному критическому чутью и колоссальнымъ для того времени познаніямъ митр. Евгенія, но не можемъ не сказать, что и въ его трудѣ встрѣчаются промахи, объясняющіеся, съ одной стороны, громадностью самаго дъла, а съ другой стороны, неразработанностью въ то время такихъ отраслей науки, какъ историческая грамматика русскаго языка и русская палеографія, т.-е. наука о визшнихъ особенностяхъ стараго письма. Вслъдствіе этого у Евгенія иногда встръчаются довольно курьезныя ошибки; такъ, онъ помъстилъ біографію писателя съ какой-то странной, какъ будто не русской фамиліей "Савва Тейща", тогда какъ это есть просто увеличительная форма имени СавватійСавватеище; но такъ какъ въ рукописи, которою пользовался Евгеній, переносъ слова, по старому обыкновенію, въроятно, ничъмъ не былъ обозначенъ, нашъ ученый принялъ двъ части одного слова за два имени, тъмъ болъе, что въ рукописяхъ не отличались буквы прописныя отъ строчныхъ. Замътимъ, однако, что если этотъ промахъ простителенъ Евгенію, его по меньшей мъръ странно повторять въ современныхъ намъ изданіяхъ, какъ это, напримъръ, случилось съ "Энциклопедическимъ словаремъ" Брокгауза и Эфрона.

Кром'в этого словаря, Евгенію же принадлежить тоже весьма обстоятельный "Словарь русскихъ св'єтскихъ писателей, соотечественниковъ и чужестранцевъ, писавшихъ въ Россіи", начало котораго было напечатано профессоромъ Московскаго университета Снегиревымъ вскор'є посл'є смерти автора, въ 1838 г.; полностью этотъ трудъбылъ изданъ въ 1845 г. профессоромъ Московскаго университета М. П. Погодинымъ.

Какъ дополненіе къ словарю митр. Евгенія, очень полезенъ "Обзоръ русской духовной литератури", архіепископа черниговскаго Филарета: въ этомъ трудѣ интересны многія данныя о старинныхъ рукописяхъ, а въ особенности свѣдѣнія о раскольническихъ и западнорусскихъ писателяхъ, не имѣющіяся у Евгенія.

Этотъ рядъ справочныхъ изданій заканчивается трудомъ С. А. Венгерова "Критико-біографическій словарь русскихъ писателей и ученихъ". Г. Венгеровъ поставилъ себъ задачею пополнить существенный пробълъ въ современной русской исторіографіи, а именно, отсутствіе "такого свода фактовъ исторіи русской литературы, запасшись которымъ изслѣдователь или читатель былъ бы увѣренъ, что найдетъ въ немъ свѣдѣнія о писателяхъ всѣхъ періодовъ русской образованности, нашихъ дней не исключая". Предположено было дать въ алфавитномъ порядкѣ біографіи всѣхъ безъ исключенія русскихъ писателей до конца XIX вѣка, съ указаніемъ всѣхъ произведеній каждаго писателя, критической ихъ оцѣнкой и указаніемъ того, что писалось о разбираемомъ авторѣ. Къ прискорбію, колоссальность задачи не позволяетъ надѣяться, чтобы "Словаръ" былъ когда-нибудь доведенъ до конца: въ продолженіе 15 лѣтъ г. Венгеровъ усиълъ издать біографіи писателей только на буквы А и Б.

Тому же автору принадлежать и другія справочныя произведенія по исторіи русской литературы, изъ которыхъ особеннаго вниманія заслуживають "Русскія книги" и "Русская поэзія". Первый трудъ заключаеть въ себъ перечень книгъ, появившихся съ 1708 до 1893 г., второй представляеть собой сборникъ произведеній русскихъ поэтовъ XVIII—XIX вв., при чемъ сообщаются біографическія свъдънія о писателяхъ. Второй трудъ имъетъ для насъ особенно важное значеніе, такъ какъ для составленія его приглашены были Венгеровымъ участники-спеціалисты. Вотъ всѣ наиболѣе важныя пособія для изученія русской литературы, пособія справочнаго характера.

Отъ этихъ изданій справочнаго характера мы обратимся къ такимъ трудамъ, въ которыхъ русская литература разсматривается въ извъстной системъ, изучается въ исторической послъдовательности. Минуя старыя сочиненія, придерживаясь хронологическаго порядка, упомянемъ прежде всего объ "Исторіи русской словесности" проф. Московскаго университета С. И. Шевырева. Эта книга составилась изъ читанныхъ Шевыревымъ публичныхъ лекцій въ Москвъ въ 1844— 1845 гг. и была напечатана въ 1859 г., а затемъ много летъ спустя послѣ смерти автора переиздана въ 2 частяхъ въ 1887 г. Курсъ этотъ во многихъ частяхъ устарълъ уже, но имъетъ значение по своей цъльности вслъдствіе той основной идеи, которая въ немъ проведена. Идея эта заключается въ указаніи вліянія христіанства на древнюю русскую жизнь: народъ воспринялъ новую въру легко и свободно, а потому она проникала всю жизнь русскаго человъка, благотворно преображая ее въ идеальномъ направленіи. Однако, отмътивъ вліяніе христіанства, Шевыревъ не коснулся другихъ очень важныхъ сторонъ въ развитіи старинной русской литературы, а, кром'ть того, важнымъ недостаткомъ его курса является то, что онъ доведенъ только до начала XVI въка.



ъ 1861 г. выходитъ книга проф. Московскаго университета Ө. И. Буслаева: "Псторические очерки русской народной словесности и искусства", въ 2 томахъ. Въ ней собраны статьи Буслаева, посвященныя народной словесности (1-й томъ), древне-русской литературъ и русскому искусству (2-й томъ). Буслаевъ первый явился у насъпредставителемъ строгаго историческаго направленія въ изученіи памятниковъ словесности, первый сталь искать внутреннюю связь, объединяющую явленія литературныя, и, по его взгляду, ихъ изученіе должно было обрисовать ходъ духовнаго развитія русскаго

народа. Изучая, напримъръ, какую-нибудь повъсть, Буслаевъ точнъйшимъ образомъ стремился опредълить время ея созданія, личность автора, старался разрышить вопросъ, въ какой мъръ повъсть оригинальна, каковы ея литературные источники, какимъ путемъ она къ намъ занесена. Особенно важно было указаніе связи между произведеніями старинной русской живописи и литературы. По отношенію къ устной народной словесности Буслаевъ примънялъ историко-сравнительный методъ Якова Гримма. Примъняя этотъ методъ, Буслаевъ такъ

же, какъ и Гриммъ, при изученіи народныхъ пѣсенъ и сказокъ пользовался миоологическими толкованіями; однако впослѣдствіи онъ относился къ подобнымъ толкованіямъ гораздо осторожнѣе, говоря, что "русскій эпосъ слѣдуетъ свести съ небесъ на землю". Позднѣйшія статьи Буслаева по народной словесности собраны въ его книгѣ: "Народная поэзія", изданной Академіей Наукъ.

Почти въ одно время съ "Очерками" Буслаева вышло въ свътъ сочиненіе проф. С.-Петербургскаго университета О. Ө. Миллера: "Опытъ историческаго обозртнія русской словесности" (съ приложеніемъ хрестоматіи, заключающей въ себъ произведенія народной словесности и памятники древней русской литературы, разсматриваемые въ самой книгъ). Къ этой книгъ продолженіемъ могутъ служить



Ө. И. Буслаевъ.

ть лекціи, которыя Миллеръ читалъ въ университетъ и на высшихъ женскихъ курсахъ, сохранившіяся, къ сожальнію, только въ литографированныхъ студенческихъ изданіяхъ, далеко не всегда отличающихся точностью. По своему направленію Миллеръ принадлежалъ къ славянофиламъ, хотя и расходился съ ними во взглядъ на личность и дъятельность Петра Великаго, указывая, что оцѣнка Петра должна быть непремѣнно производима съ объективно-исторической точки зрфнія. Курсы Миллера въ свое время были очень цанны по тому вниманію, которое онъ удфлялъ народной словесности (хотя слтдуеть замѣтить, что теперь его взгляды на этотъ предметъ устарѣли и совсѣмъ оставлены наукой),

и по той руководящей идеѣ, которая имъ весьма послѣдовательно проводилась при изученіи памятниковъ нашей древней литературы, а также при разборѣ произведеній новой литературы, возникшей послѣ Петра Великаго. Миллеръ дополнилъ указанія на благотворное вліяніе христіанства на наше просвѣщеніе, сдѣланныя Шевыревымъ, внимательнымъ разсмотрѣніемъ воздѣйствій на нашу жизнь началъ византійскихъ (до Петра Великаго) и западныхъ (послѣ эпохи преобразованія): благодаря византійскимъ взглядамъ, въ старой русской литературѣ, по временамъ, какъ бы заслоняются свѣтлыя христіанскія воззрѣнія, вполнѣ соотвѣтствовавшія мягкому характеру славянскаго племени. Этой основной идеей въ курсъ Миллера вносилось единство, въ чемъ нельзя не видѣть выдающагося его достоинства.

Однако есть у Миллера и слабая сторона: онъ слишкомъ злоупотреблялъ нравственной точкой зрѣнія при оцѣнкѣ литературныхъ явленій, такъ что изъ историка, объясняющаго происхожденіе и развитіе литературныхъ формъ и идей, становился порой моралистомъ или публицистомъ, производящимъ свой судъ надъ явленіями прошлой жизни, исходя притомъ изъ современныхъ намъ нравственнообщественныхъ воззрѣній, тогда какъ подобное абсолютное мърило врядъ ли можетъ быть примѣнимо.

Гораздо умъстнъе такая точка зрънія была при разсмотръніи произведеній новъйшей литературы: этому предмету Миллеръ посвятиль въ 70-хъ и 80-хъ годахъ рядъ публичныхъ лекцій, изъ кото-

рыхъ составилась книга "Русскіе писатели посль Гоголя", въ 3-хъ томахъ. Въ этой книгъ обстоятельно разсматривается литературная дъятельность И. С. Тургенева, Ө. М. Достоевскаго, И. А. Гончарова, А. Ө. Писемскаго, М. Е. Салтыкова, гр. Л. Н. Толстого, С. Т. Аксакова, П. И. Мельникова и А. Н. Островскаго. Сочиненіе это и для нашего времени не утратило своего значенія, какъ полный и не впадающій въ односторонность обзоръ главныхъ явленій нашей литературы послъ Гоголя.

Въ 60-хъ гг. появился трудъ А. Д. Гамахова — "Исторія русской словесности". Въ этой книгъ мы не можемъ не отмътить нъкото-

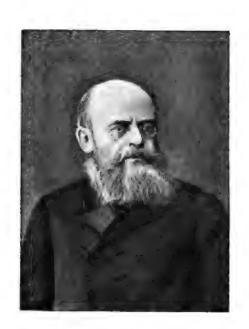

Curioun For budteur, Br. Mune

рыхъ существенныхъ недостатковъ, особенно въ изложеніи исторіи древне-русской литературы и народной устной словесности. Недостатки эти, какъ объяснилъ Н. С. Тихонравовъ, проф. Московскаго университета, произошли, съ одной стороны, вслѣдствіе того, что Галаховъ не былъ непосредственно знакомъ съ памятниками старинной русской литературы, изъ которыхъ огромное большинство находится

въ рукописяхъ. Говоря о нихъ, Галаховъ вынужденъ былъ поэтому руководствоваться мибніями другихъ ученыхъ, иногда устарълыми и невърными. Съ другой стороны, самый его взглядъ на литературу не можетъ быть признанъ правильнымъ, такъ какъ Галаховъ смотрътъ на исторію литературы, какъ на исторію образцовыхъ словесныхъ произведеній.

Въ теченіе 70-хъ и 80-хъ гг. печаталось сочиненіе проф. Казанской духовной академін *И. Я. Порфирьева: "Исторія русской словесности"*. Курсъ этотъ состоитъ изъ двухъ большихъ томовъ, изъ которыхъ въ первомъ заключается обзоръ народной словесности и исторія древне-русской литературы до Петра Великаго, а въ 3-хъ выпускахъ второго разсмотрѣны: 1) литература Петровской эпохи, 2) Екатерининская эпоха и 3) время царствованія Императора



A. Manin

Александра І. Послъдній выпускъ, вышедшій послъ смерти автора, недостаточно обработанъ: слишкомъ много въ немъ оказывается буквальныхъ заимствованій изъ примъчаній В. И. Сантова къ произведеніямъ Батюшкова. Нѣкоторые отдѣлы у Порфирьева хорошо отдъланы, между прочимъ, отдъль такъ называемой апокрифической литературы. Изложеніе же у него отличается вообще легкостью, хотя его можно упрекнуть въ нъкоторой сухости.

Въ концъ 1900 г. появилась "Исторія русской литературы", въ 4-хъ томахъ, академика А. Н. Иыпина. Несмотря на очень строгую, но въ сущности крайне мелочную, критику проф. А. С.

Архангельскаго, слѣдуетъ сказать, что этотъ трудъ отличается выдающимися достоинствами: при изложеніи приняты во вниманіе результаты новъйшихъ изслѣдованій по частнымъ вопросамъ; обильнѣйшій фактическій матеріалъ расположенъ въ строгой системъ.

Чтобы лучше охарактеризовать систему изложенія А. Н. Пыпина, приведемъ его собственныя слова:

"Въ древнемъ періодъ русской литературы историкъ встръчается съ однимъ постояннымъ явленіемъ, котораго не можетъ не принять во вниманіе. Вслъдствіе условій, въ какихъ образовалась

наша древняя письменность, она почти не знаеть хронологіи: большая масса памятниковъ оставалась въ обращении въ теченіе цѣлыхъ въковъ, иногда, съ XI-XIII до XVII и даже XIX стольтія; старые памятники заслонялись новыми, какъ новою ступенью литературнаго развитія; напротивъ, новые примыкали къ старымъ, какъ ихъ непосредственное продолженіе, и они не разъединялись въ представленіяхъ самихъ книжниковъ. Исторія дълала свое, совершались событія, которыя бывали цѣлыми переворотами въ политической жизни народа, но письменность сохраняла тъ же традиціонныя формы. Такова была лътопись; таковы были памятники паломничества; такова была литература церковнаго поученія, житія, наконецъ, отреченныхъ книгъ и т. д. Въ связи съ этимъ мы наблюдаемъ другое явленіе. Московская Русь, когда установилась въ обширное царство, оказалась на перепутьъ: какъ бы въ предчувствіи новыхъ теченій національной жизни, она думала закр'єпить все старое содержаніе письменности, какъ національное достояніе, на которомъ воспитался русскій народъ и сталь великимъ народомъ, и достояніе, изъ предъловъ котораго онъ не долженъ выходить и впредь, потому что въ немъ предполагалась вся истина. Эта мысль выразилась цтьлымъ рядомъ сборныхъ трудовъ: такова была "Степенная книга", которая въ обычной компилятивной формъ хотъла объединить изложеніе русской исторіи отъ древнъйшихъ и до новъйшихъ временъ; таковъ былъ "Хронографъ", который по старымъ и застарълымъ свъдъніямъ излагалъ русскому читателю всеобщую исторію; таковъ былъ "Азбуковникъ", который собиралъ изъ рукописей старыхъ и новыхъ самыя разнообразныя свъдънія, составлявшія своего рода научную энциклопедію; таково было, наконецъ, громадное предпріятіе митрополита Макарія, который въ своихъ Четіихъ Минеяхъ хотълъ объединить всю старую русскую письменность въ порядкъ Святцевъ... Такимъ образомъ при постановкъ историко-литературнаго вопроса сама собою является мысль о необходимости соединить однородное, хотя разновременное по происхожденію, потому что по существу оно имъло внутреннюю связь и равную цънность для читателя. Простое хронологическое распределение памятниковъ "по векамъ" въ этомъ смысл'в не достигаетъ ц'ели, такъ какъ вынуждало бы къ постояннымъ возвращеніямъ назадъ. Вопросъ не безразличенъ, потому что съ извъстной постановкой изложенія соединяется представленіе о внутреннемъ значеніи самыхъ явленій".

"Нѣтъ сомнѣнія, что самая задача исторіи требуетъ впиманія къ хронологическому теченію фактовъ; но эта цѣль можетъ быть достигаема общими указаніями историческихъ періодовъ. Замѣтимъ, что самые факты древней письменности до сихъ поръ еще не сполна приведены въ извѣстность, и въ тѣхъ, которые извѣстны, не всегда опредѣлено время ихъ происхожденія, и въ древнемъ періодѣ иногда не опредѣлено даже, былъ ли памятникъ русскаго или южно-славянскаго происхожденія".

Если принять во вниманіе, что всѣ предшествовавшіе историки нашей литературы считали необходимымъ соблюдать хронологическій порядокъ въ своемъ изложеніи и особенно держались "вѣковъ" Галаховъ и Порфирьевъ, то новый пріемъ Пыпина окажется весьма существеннымъ (и, добавимъ, вполнѣ обоснованнымъ) отступленіемъ отъ обычнаго порядка: нельзя же устанавливать строгую хронологію тамъ, гдѣ мы не имѣемъ точныхъ показаній о времени возникновенія намятниковъ. Такимъ же оригинальнымъ и существеннымъ нововведеніемъ слѣдуетъ признать отношеніе Пыпина къ народной словесности, обзоръ которой до него безъ объясненія причинъ, или же указывая на сравнительную древность ея памятниковъ, ставили въ самомъ началѣ; между тѣмъ въ трудѣ Пыпина народная словесность помѣщена на рубежѣ древняго и новаго періодовъ русской литературы.

Причина такого отступленія отъ обычныхъ пріемовъ, отступленія, которому мы вполнѣ сочувствуемъ, объясняется слѣдующимъ соображеніемъ: "ставить изложеніе судьбы народной поэзіи въ началь цълой исторіи мы считали неудобнымъ, почти невозможнымъ, потому что обыкновенно мы знаемъ нашу народную поэзію почти только въ новъйшей ея формъ, когда она испытала на себъ вліяніе всъхъ послъдовательныхъ въковъ исторіи, о которыхъ еще не было рѣчи; въ ней предстоитъ еще выдълять древнее отъ новъйшаго, и этоть предварительный трудъ до настоящаго времени далеко не законченъ, можно сказать, только начатъ". Къ этому добавимъ, что на ряду съ измѣненіемъ старыхъ произведеній мы замѣчаемъ въ народной словесности постоянное возникновеніе новыхъ, вслъдствіе тъхъ или иныхъ фактовъ исторической жизни народа. Было бы очень желательнымъ размъстить народно-поэтическія произведенія хронологически, по темъ эпохамъ, когда они создавались; но такъ какъ подобное желаніе неосуществимо за невозможностью опредълить дату большинства указанныхъ произведеній, то приходится прибъгать къ компромиссамъ, а изъ нихъ самый лучшій тотъ, который быль принять Пыпинымъ.

Относительно того періода исторіи русской литературы, который начинается съ эпохи преобразованія, авторъ говорить слѣдующее: "Исторія новъйшей литературы со временъ Петра или еще раньше, съ XVII въка, представляетъ совсѣмъ иную картину. Историкъ можетъ послъдовательно наблюдать два исторически развивающіяся движенія: во-первыхъ, постоянное расширеніе европейскихъ вліяній, приносившихъ новый матеріалъ знанія и новыя литературныя формы, которыя были формами всей европейской литературы, и, во-вторыхъ, столь же постоянное расширеніе содержанія русской жизни въ этихъ литературныхъ формахъ, сначала чуждыхъ и искусственныхъ, потомъ все болѣе привычныхъ. Хронологическая послѣдовательность исторіи не подлежитъ здѣсь никакому сомнѣнію. Каждое поколѣніе имѣло своего великаго представителя и даже иногда не одного, въ области поэзіи, въ усовершенствованіи литературнаго языка, въ вопросахъ

общественнаго просвъщенія, и каждое покольніе представляло собою новый шагь въ развитіи литературы. Имена Ломоносова, Державина, Фонвизина, Карамзина, Жуковскаго, Пушкина, Гоголя давно стали историческими показателями знаменательныхъ моментовъ въ развитіи нашей новъйшей литературы".

Признавая своей главной задачей "изобразить исторію духовнаго развитія русскаго общества, исторію идей" въ ихъ литературномъ выраженіи, Пыпинъ вмѣстѣ съ тѣмъ вводилъ своихъ читателей въ исторію науки, присоединяя къ отдѣльнымъ главамъ своего труда довольно значительныя библіографическія указанія. Изложеніе систе-

матическое Пыпинъ довелъ въ своей книгѣ до половины XIX вѣка, дальнѣйшему же развитію русской литературы онъ, къ сожалѣнію, посвятилъ лишь одну небольшую главу, въ которой могъ дать самую общую характеристику литературнаго движенія.

Одновременно съ книгой Пыпина выходитъ въ свѣтъ изданіе сочиненій профессора Московскаго университета Н. С. Тихоправова, въ 3-хъ томахъ. Это собраніе отдѣльныхъ статей по разнымъ частнымъ вопросамъ можетъ, по точности изслѣдованія, по пріемамъ изложенія, считаться отличнымъ пособіемъ для изученія русской словесности.

Къ разряду строго-научныхъ пособій, между прочимъ, относятся труды проф. А. С. Архангельскаго "Изъ лекцій по исторіи русской литературы"





и П. Владимірова "Введеніе въ исторію русской словесности": первый даетъ чрезвычайно обстоятельныя библіографическія указанія, а у г. Владимірова мы находимъ очень хорошій сводъ того, что сдѣлано для объясненія народной словесности.

Существенными пособіями при изученіи русской литературы представляются нѣкоторые общіе труды по исторіи русской Церкви и вообще по русской исторіи. Къ нимъ принадлежить "Исторія русской Церкви" московскаго митрополита Макарія, въ 12 томахъ. Колоссальный трудъ Макарія важенъ тѣмъ, что заключаетъ въ себѣ обширнѣйшія главы, посвященныя обзору памятниковъ древне-

русской литературы, которая была по преимуществу духовной. Однако замѣтимъ, что въ трудѣ митрополита Макарія въ нѣкоторыхъ мѣстахъ встрѣчаются пристрастные и неправильные отзывы, какъ, напр., въ вопросѣ объ отношеніи къ еретикамъ XV в., или въ главахъ о западно-русскихъ братствахъ и о расколѣ.

Для изученія древн'єйшаго до-монгольскаго періода русской литературы очень важна "Исторія русской Церкви" Е. Голубинскаго; критическіе пріемы автора приводять къ чрезвычайно любопытнымъ выводамъ, хотя нельзя не отм'єтить у него слишкомъ отрицательнаго отношенія къ состоянію просв'єщенія на Руси въ эту отдаленную эпоху.

Въ этомъ отрицательномъ взглядъ на древне-русскую образованность, до извъстной степени, соглашается съ Голубинскимъ авторъ весьма замъчательныхъ "Очерковъ по исторіи русской культуры", извъстный ученый и политическій дъятель П. Н. Милюковъ. Во второмъ томъ его книги мы находимъ очень сжатый, но въ идейномъ отношеніи очень содержательный очеркъ развитія русскаго просвъщенія, литературы и знаній по разнымъ отраслямъ науки.

Изъ общихъ пособій по русской исторіи обильнѣйшій матеріалъ содержится въ 29 томахъ сочиненія С. М. Соловьева "Исторія Россіи съ древнийшихъ временъ", а также и въ трудахъ Н. И. Косто-жарова.

Послѣ этихъ строго-научныхъ трудовъ слѣдуетъ упомянуть о популярныхъ изданіяхъ и школьныхъ учебникахъ.

Изъ первыхъ наиболье распространена "Исторія русской литературы" П. Н. Иолевого, въ 3-хъ томахъ, съ иллюстраціями. Къ сожальнію, въ этой книгь можно указать много существенныйшихъ промаховъ, особенно въ области древней русской литературы, которой къ тому же отведено слишкомъ мало мъста. Изъ учебниковъ упомянемъ работы И. Я. Порфирьева, А. Д. Галахова, А. И. Незеленова, А. Г. Филонова и В. В. Сиповскаго: учебникъ Порфирьева является сокращеніемъ его большого труда, книжка Галахова очень полезна по сжатости и обстоятельности изложенія, чего нельзя сказать объ учебникъ Незеленова, который отличается крайней расплывчатостью и субъективизмомъ, при чемъ въ исторіи древняго періода можно указать у Незеленова даже ошибки; огромное "учебное пособіе г. Филонова поражаеть хаотичностью изложенія, а по взглядамъ можетъ считаться совствить устартымъ; "Исторія русской словесности" В. В. Сиповскаго, начавшая выходить въ 1905 г., будучи по объему не совстыть пригодной для гимназическаго преподаванія (до Пушкина—670 страницъ), представляетъ много достоинствъ, такъ какъ авторъ вселъ въ учебный обиходъ новый матеріалъ и гораздо ближе къ научному его освъщеню, чъмъ всъ другіе составители учебниковъ.

Наконсцъ, упомянемъ и объ иностранныхъ сочиненіяхъ по исторіи русской литературы: изъ нихъ очень обстоятельно написано

"Geschichte der russischen Litteratur" А. фонт-Рейнгольдта, вышедшее въ 1884—86 г. и теперь уже устартвшее, такъ что выше его надо поставить появившуюся въ 1905 г. книгу берлинскаго профессора славянскихъ нартчій А. Брикнера (Gesch. d. russ. Litteratur). Въ этой послъдней книгъ изложеніе доведено до нашихъ дней, при чемъ новъйшей литературть (послъ 1850 г.), особенно интересной для иностранцевъ, посвящено болтье 200 страницъ, т.-е. въ нтъсколько разъ болтье, что у Пыпина. За исключеніемъ слишкомъ бъглаго обзора древней литературы и нтъкоторыхъ незначительныхъ частностей, книга составлена очень хорошо и обнаруживаетъ въ авторть глубокаго знатока, любящаго предметъ своего изслъдованія. Гораздо ниже приходится поставить появившуюся въ 1900 г. въ Парижть книгу К. Валишевскаго: "Littérature russe". Въ ней встртчается не мало фактическихъ ошибокъ и видна предваятость сужденій.



## ГЛАВА І.

## Дъленіе исторіи русской литературы на періоды и общій очеркъ ея развитія.



сякое дѣленіе на періоды, когда оно примѣняется къ исторіи духовной дѣятельности общества, является вполнѣ условнымъ и зависитъ отъ случайныхъ соображеній: чрезвычайно трудно вообще указывать, гдѣ кончается одинъ періодъ и гдѣ начинается другой, такъ какъ духовные процессы никогда не обрываются рѣзко, и мы постоянно наблюдаемъ, что новыя идеи долго живутъ рядомъ со старыми. Если мы принимаемъ, несмотря на это, разныя дѣленія на періоды, то мы поступаемъ такъ, имѣя въ виду удобства изложенія

предмета, желая облегчить его усвоеніе. Та же условность обнаруживается и по отношенію къ періодамъ исторіи русской литературы: одни ученые предлагаютъ установить три періода, другіе признаютъ, что ихъ два.

Къ первой группъ принадлежитъ А. Н. Пыпинъ. По его словамъ, "границами основныхъ періодовъ исторіи русской литературы служатъ — эпоха татарскаго нашествія, а затъмъ вторая половина XVII в., какъ преддверіе Петровской реформы, открывающей новую эру русской литературы".

*Прим.* Заставка изъ Пролога, писаннаго Козьмою Поповичемъ въ XIV вѣкѣ (Моск. Синод. Библіотека).

При другомъ дѣленіи, двѣ первыя эпохи, указанныя Пыпинымъ, соединяются въ одинъ большой періодъ, называемый до-петровскимъ. Отличительной чертой литературы этого періода признаютъ сильно сказывающееся въ немъ вліяніе византійской образованности, тогда какъ въ новомъ періодѣ русская литература находится подъ вліяніемъ западно-европейскимъ. Однако вполнѣ понятно, что это дѣленіе тоже условно, и противъ него возражали, что между двумя намѣченными періодами нельзя провести рѣзко-опредѣленной границы, такъ какъ, съ одной стороны, западно-европейское вліяніе проявляется въ русской литературѣ задолго до Петра Великаго, въ XVII — XVI вв. и даже ранѣе, а съ другой стороны, мы не можемъ сказать, чтобъ и въ новомъ періодѣ не замѣчалось слѣдовъ стариннаго византійскаго преданія, особенно въ духовной литературѣ.

Если мы разсмотримъ до-петровскій періодъ, то мы сразу выдѣлимъ въ немъ ту эпоху, которая начинается съ распространенія христіанства на Русй и заканчивается монгольскимъ нашествіемъ. Въ эту эпоху русская литература достигаетъ замѣтнаго процвѣтанія, и между литературными памятниками, сюда относящимися, мы находимъ весьма значительное число переводовъ, а также и оригинальныхъ произведеній, каковы: житія святыхъ, лѣтописи, Слово о полку Игоревѣ, Поученіе Владиміра Мономаха, проповѣди и т. д. Относительно большинства этихъ памятниковъ приходится сказать, что они создались подъ сильнымъ византійскимъ вліяніемъ, что вполнѣ понятно: такъ какъ мы христіанство приняли изъ Византій, то и естественно, что наша образованность сразу пріобрѣла довольно сильный византійскій отпечатокъ.

Это вліяніе Византіи на древнюю Русь, несомивнию, было въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ благотворно: Византія въ то время была самымъ культурнымъ, образованнымъ государствомъ; она до извѣстной степени была носительницей традицій античнаго міра, и всѣ тогдашнія западныя государства находились въ культурной отъ нея зависимости.

Но вмъстъ съ тъмъ нельзя не отмътить и тъхъ нежелательныхъ явленій, которыя держались въ нашей литературъ, какъ результатъ византійскаго вліянія. Для Византіи то время было эпохой начавшейся религіозной вражды съ отдълившейся отъ нея римскою церковью. Та религіозная нетерпимость, которой была проникнута византійская литература, хотя и не въ такой сильной степени, однако перешла и въ древнюю Русь, и русской литературъ искусственно было привито враждебное отношеніе къ латинамъ. Съ другой стороны, древняя наша письменность на долгое время усвоила себъ изъ Византіи строго-аскетическій отпечатокъ. Идеальныя пормы христіанской жизни древне-русскіе люди видъли лишь въ жизни восточныхъ подвижниковъ. Вотъ гдъ начало и причина тъхъ крайне отрицательныхъ взглядовъ на женщину, которыхъ держались наши предки.

Въ XIII в., когда Россію постигаетъ тяжкое бѣдствіе — монгольское иго, развитіе нашей литературы пріостанавливается, происходитъ ослабленіе нашихъ сношеній съ Византіей и Западной Европой, откуда къ намъ могъ приходить новый матеріалъ для нашей духовной дѣятельности. Русскій человѣкъ поневолѣ начинаетъ дорожить наслѣдіемъ, доставшимся ему отъ первой, сравнительно цвѣтущей эпохи его просвѣщенія и литературы, и такимъ образомъ развивается въ его духовной жизни буквализмъ, который вкореняется и приводитъ къ разнымъ уродливымъ проявленіямъ. Этому буквализму суждено было сыграть весьма важную роль въ дальнѣйшемъ развитіи русскаго просвѣщенія въ вопросѣ объ исправленіи церковныхъ книгъ и обрядовъ.

Въ XVI и XVII вв. вліяніе иноземцевъ сказывается очень сильно и въ русской литературт и вообще въ искусствт, при чемъ этому вліянію поддаются даже такіе люди, которые, казалось бы, отъ него совству гарантированы: такъ, авторъ "Домостроя", Сильвестръ, заказываетъ копіи съ итальянскихъ картинъ русскимъ живописцамъ и т. п.

Въ сильнъйшей степени занесеніемъ новаго литературнаго матеріала московская Русь обязана полякамъ и западно-руссамъ. Съ начала XVII в. книги литовской и западно-русской печати входятъ чуть ли не во всеобщее употребленіе въ Московскомъ государствъ, несмотря на то, что по временамъ на нихъ поднимается гоненіе со стороны духовенства.

Кром'в свътскихъ книгъ, къ намъ приносятся и переводятся книги духовнаго содержанія, написанныя въ защиту православія въ Западной Россіи. Въ этомъ проявляется культурное вліяніе западнорусскихъ ученыхъ; однако слъдуетъ сказать, что это вліяніе часто встръчаетъ въ Москв'в отпоръ, такъ какъ заподозръвается чистота православія западно-руссовъ. Особенно усиливается ихъ вліяніе, а также и противодъйствіе ему, съ тъхъ поръ, какъ пришлые западноруссы устраиваютъ въ Москв'в школу, въ которой начинаютъ обучать москвичей своимъ схоластическимъ премудростямъ. Благодаря такого рода культурнымъ столкновеніямъ, подготовляется почва, на которой изъ-за неважнаго по существу вопроса — объ исправленіи церковныхъ книгъ и обрядовъ — происходить церковный расколъ.

Въ литературѣ отражается борьба двухъ направленій, и кактии сильна схоластическая окраска въ произведеніяхъ западно-русскихъ ученыхъ, мы видимъ въ нихъ отпечатокъ современной дѣйствительности: въ сочиненіяхъ этихъ, особенно у Симеона Полоцкаго, проглядываетъ сильнѣйшій сатирическій реализмъ. У малороссовъ сатира являлась вслѣдствіе того, что имъ приходилось обличать исконное московское невѣжество; но вскорѣ этой борьбѣ суждено было охватить всю русскую жизнь, и весьма, вслѣдствіе этого, понятно, что сатира надолго установилась въ русской литературѣ, являясь почти единственнымъ отголоскомъ живой дѣйствительности въ этой литературѣ, которой въ новомъ періодѣ чуть ли не цѣлое столѣтіе суждено было оставаться оторванною отъ родной почвы.





(1) 1 (1) 1 (1) 1 (1)





Рисунки изъ Толковой Палеи 1477 года

Бъ XIII в., водла Россио постигаетъ тяжкое бъдствіе — монгольэз же тако, развить се виси личературы пріостанавливается, происходить евледене нашис сездисти ст Византіен и Западной Европой, поста за вовый матеріаль для нашей духовной GOLVAN REPRESENT State of the Contract of чоневоль начинаеть дорожить на-180 🖖 — срвой, сравнительно цв/тущей эпохи 😑 🖂 и такимъ образомъ развивается въ 🧓 , который вкореняется и приводить къ заямь. Этому буквализму суждено было 🤫 дальнъйшемъ развитіи русскаго про- заятеній церковныхъ книгъ и обрядовъ. т се обеземцева сказывается очень сильно можно со с сусства, при чемъ этому эн экон экончые, казалось бы, отъ него - мостроя", Сильвестръ, закаромостих в это з с русскимъ живописцамъ и в. н. 🕝 въ новаго литературиаго мате- детенени запе Русь обязана такк ть и западно-руссамь. Съ началя атовской и ж — срусской печати входять чуть да - спотреблені 🤳 скожскомъ государствъ, несмотря The MOTHSM'S Common 😅 вчимается топеніе со стороны

вя при просится и по реводитей и меня под волиту выпосной въ п е запачно-Assertable to зиніе засто betora nie, a 11-9376 . такого Ha Koregou завленій персов-. расколъ. т направленій, и васл авведеніяхъ западно-руслечатокъ современнов дъйэсобенно у Симсона Половалого, есскій реализмі. У мал фоссові лиот вме приходилось солится д эоргой суя баз o Gretiki, srote, i 🤏 COLEMPTOPOTYP', OF Рисунки изъ Толковой Пален 1477 года in place mecanecia OF THE HEALTH TOORS OF THE STATE OF THE STAT

Зат Т-на II Д. (ЪГГИНА. ста розвей вочек







2) () томъ же бесъда Бога Отца и Бога Сыца





3) Созданіе Евы (Богъ идеть взять одно изъоткрытыхъ реберъ Адама).

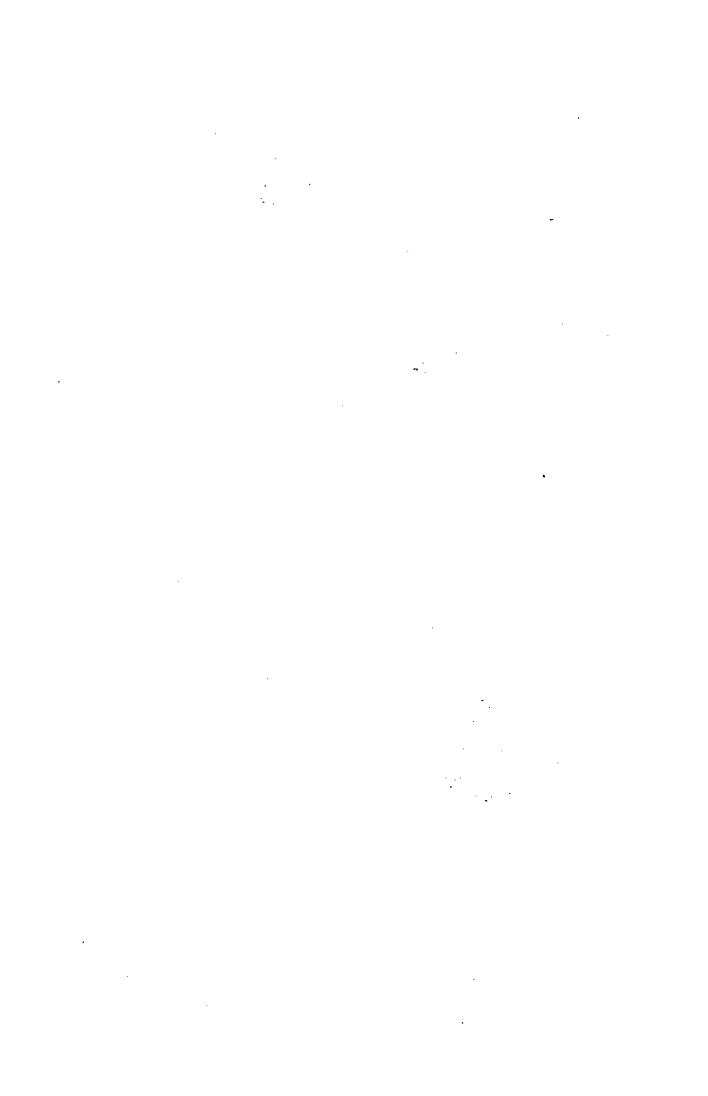

Церковный расколь совпадаеть съ своего рода расколомъ и въ литературѣ. Въ самомъ дѣлѣ, со времени церковнаго раздѣленія мы замѣчаемъ въ литературѣ два теченія. Въ то время, какъ представители одного воспитываются въ духѣ унаслѣдованныхъ традицій и въ духѣ нашей старо-письменной книжности, представители другого постепенно проникаются идеями Запада. Слѣдствіемъ такой неодинаковости воззрѣній среди русскихъ явилось, между прочимъ, и то, что между литературой низшихъ классовъ и литературой классовъ культурныхъ легла рѣзкая грань, долгое время отдѣлявшая одну отъ другой. Только въ новъйшее время на почвѣ реализма начинается въ нашей литературѣ сближеніе интеллигенціи съ низшимъ классомъ.

Литература низшихъ классовъ со времени раскола попрежнему носила религіозно-церковный отпечатокъ. Наоборотъ, литература классовъ высшихъ пошла по новому пути, указанному ей Западомъ. Сближеніе русскихъ съ Западомъ на почвѣ литературы началось съ первыхъ годовъ XVII стол.: схоластическая юго-западная письменность вноситъ свѣтскій элементъ. Но знакомство съ Западомъ чрезъ посредство русской юго-западной литературы съ теченіемъ времени оказалось недостаточнымъ, была сознана необходимость непосредственнаго обращенія къ западнымъ источникамъ. Это и началось со времени Петра Великаго. Съ этого времени идетъ процессъ постоянныхъ литературныхъ заимствованій съ Запада, но на ряду съ этимъ и процессъ постоянной выработки самобытной русской литературы.

Проф. Веселовскій даетъ мізткую характеристику нашихъ литературныхъ заимствованій \*). Онъ отмѣчаетъ въ нихъ двѣ отличительныя черты. Прежде всего русскіе въ своихъ заимствованіяхъ шли, такъ сказать, заднимъ числомъ. Тъ или другія идеи Запада получають у насъ распространение и усвояются тогда, когда на своей родинъ онъ уже отживаютъ. Такъ, при Петръ I у насъ переводятся сочиненія Пуффендорфа, Юста Липсія, Гуго Гроція и другихъ писателей, которыми на Западъ тогда уже перестали интересоваться. Ложно-классицизмъ прививается въ нашей литературъ въ то время, какъ на Западъ онъ встръчаетъ себъ уже сильное противодъйствіе; запоздали мы съ сентиментализмомъ, а потомъ и съ романтизмомъ, хотя съ послъднимъ и не такъ много, какъ при предшествующихъ заимствованіяхъ. Съ начала XIX стол. наша литература вступаетъ на самостоятельный путь, указанный ей Пушкинымъ, съ именемъ котораго соединяется у насъ водвореніе реализма. Правда, вліяніе Запада еще и теперь продолжается, но уже не въ такихъ подавляющихъ размърахъ, какъ прежде; теперь наступаетъ эпоха взаимообмъна между литературой Запада и нашей.

Другая характерная черта нашихъ литературныхъ заимствованій, указываемая Веселовскимъ, это—то, что западныя умственныя теченія при своемъ переходѣ на русскую почву ослабляются въ своей интен-

<sup>\*)</sup> См. "Западное вліяніе въ новой русской литературъ".

сивности. Въ самомъ дълъ, возникши первоначально, напр., въ Англи, извъстное направление мысли проникаетъ въ Германію, Францію, въ Польшу; первоначальный колорить его при такомъ переходъ постепенно изм'вняется, и уже въ этомъ изм'вненномъ вид во опо появляется, наконецъ, въ Россіи. Такъ, зародившійся въ противовъсъ ложноклассицизму и поставившій своею задачей воздібиствовать на чувство читателей, англійскій сентиментализмъ, переходя во Францію, принимаетъ политическій характеръ; онъ дълается здъсь союзникомъ энциклопедизма въ борьбъ послъдняго съ предразсудками; соединеніе этихъ двухъ теченій приводить Францію къ совершенному переустройству гражданскаго уклада. Переходить затымь сентиментализмъ въ Германію, гдѣ роль его ограничивается проведеніемъ въ литературъ идей энциклопедистовъ. Наконецъ мы видимъ сентиментализмъ и у насъ, въ Россіи. Но какія странныя, доходящія до комизма, формы принимаетъ онъ здъсь! У Карамзина, перваго представителя у насъ этого литературнаго направленія, "сентиментальность отразилась въ его бледныхъ, чахлыхъ повестяхъ", а у неискусныхъ последователей Карамзина эта сентиментальность выродилась въ приторную фальшивую чувствительность.

Та же картина появленія на русской почвѣ и энциклопедическихъ идей. Энциклопедизмъ, имѣвшій на Западѣ въ числѣ своихъ представителей такихъ сильныхъ мыслителей, какъ Дидро, Даламберъ, Вольтеръ, Монтескье и др., у насъ порождаетъ просто вольнодумцевъ, которые не задумывались надъ тѣмъ, совмѣстимы ли возвышенные принципы западныхъ энциклопедистовъ (свобода, равенство, братство) съ приниженнымъ положеніемъ нашихъ закрѣпощенныхъ крестьянъ.

Задача усвоенія внішней стороны европейской образованности выпадаеть на долю эпохи, ближайшей къ Петру Великому, и разрівшается гигантскими усиліями этого геніальнаго государя. Здівсь, однако, мы должны сдівлать небольшое отступленіе и разсмотрівть тів взгляды, которые существовали въ нашей литературів по отношенію къ личности и дівятельности великаго Преобразователя Россіи. Въ сущности, несмотря на многочисленность и часто противорівчивость разныхъ мнівній, всів они могуть быть сведены въ двів главныя группы: взгляды западниковъ и взгляды славянофиловъ.

И та и другая сторона, и западники и славянофилы, въ своихъ сужденіяхъ о Петрѣ Великомъ доходятъ до крайностей и потому не могутъ не впадать въ ошибку противъ основныхъ положеній науки о роли отдѣльной личности въ процессѣ историческаго развитія. Славянофилы видятъ въ реформѣ дѣло злое, исказившее русскую жизнь, говорятъ, что петровскія преобразованія уничтожили все хорошее, существовавшее въ древней Руси; что Петръ, введя новыя начала жизни, подорвалъ значеніе быта семейно-общиннаго, придававшаго такую крѣпость древне-русской жизни, уничтожилъ ту свободу мнѣнія, которая, по ихъ взгляду, была сильно развита въ пред-

шествовавшую эпоху, что онъ исказилъ національный обликъ русскаго общества и образовалъ пропасть между высшимъ и низшимъ классами русскаго народа. Петръ Великій, по этой теоріи, оказывается какимъ-то олицетвореніемъ зла, чѣмъ-то въ родѣ Аримана въ персидской минологіи, при чемъ славянофилы совершенно упускали изъвиду, что никогда отдѣльная личность не можетъ имѣть такого исключительнаго значенія, такъ какъ и въ мірѣ физическомъ и въ исторіи все совершающееся подчинено строгому закону причинности, и всякая личность, находясь подъ вліяніемъ окружающей среды, обстановки, экономическихъ и политическихъ условій, бываетъ только



Импер. Публичная Вибліотека въ Петербургъ. (Съ фотогр. К. К. Булла.)

выразительницею стремленій и взглядовъ данной исторической эпохи. Поэтому-то и дъятельность Петра должна имъть корни въ общемъ ходъ русской исторіи, должна была чъмъ-либо подготовляться, и мы знаемъ, что это такъ дъйствительно и было, что стремленіе къ сближенію съ Западомъ обнаружилось въ Московскомъ государствъ уже задолго до Петра, а къ его времени достигло значительной силы, такъ что Петръ явился только лицомъ, выполнившимъ то, что настоятельно требовалось и подготовлялось самою жизнью, и вслъдствіе этого приписывать все зло эпохи преобразованій или петербургскаго періода одному Петру Великому, какъ это дълаютъ славянофилы, есть крупная историческая ошибка.

Въ подобную же ошибку, только въ противоположномъ направленіи, впадаютъ западники, приписывая все хорошее Петру, пред-

ставляя его чъмъ-то въ родъ Ормузда, персидскаго бога добра и свъта: конечно, и здъсь крайность, такъ какъ и въ хорошемъ должно быть отраженіе подготовки, данной въ предшествующій періодъ. Анализъ этихъ противоположныхъ другъ другу воззрѣній приводитъ къ слѣдующимъ выводамъ: хотя и западники и славянофилы одинаково впадають въ крайность, одинаково ошибаются, извъстная доля правды есть и у тъхъ и у другихъ, такъ какъ въ эпохъ Петра можно намътить много свътлыхъ фактовъ рядомъ съ очень темными явленіями: а кром' того, следуетъ сказать, что если и совершенно неправильно преувеличивать въ ту или другую сторону значеніе личности Петра, то и при отсутствіи такого преувеличенія мы должны обратить вниманіе на личность Преобразователя, такъ какъ по общему историческому взгляду всякая личность является въ извъстной степени факторомъ, вліяющимъ на ходъ событій, хотя сама складывается и получаеть извъстное направление въ своей дъятельности подъ вліяніемъ окружающей обстановки.

Если же мы обращаемся къ личности Петра, мы всегда поражаемся въ немъ, какъ наиболъе выдающейся и привлекательной чертой его характера, необыкновеннымъ самоотверженіемъ, полнымъ забвеніемъ своихъ личныхъ выгодъ, своего самолюбія, когда дъло шло о пользъ отечества, неустаннымъ въ теченіе всей своей жизни трудомъ на благо своихъ подданныхъ. Трудолюбіе великаго императора вызвало извъстные стихи Пушкина:

То академикъ, то герой, То мореплаватель, то плотникъ— Онъ всеобъемлющей душой На тронъ въчный былъ работникъ.

Замъчательно, что въ этомъ отзывъ нашъ великій поэтъ почти совсъмъ совпадаетъ съ тъмъ одобреніемъ личности Петра Великаго, которое одному изъ нашихъ изслъдователей привелось услышать отъ крестьянина въ Олонецкой губерніи. "Часто тадилъ въ нашу лъсную сторону Петръ I,— разсказываетъ этотъ крестьянинъ.—Гдт нунь-ка Петрозаводскъ, тутъ стояла только мельница съ избой. Пріталь Петръ I и поставилъ тутъ заводъ чугунной, церковь во имя Петра и Павла и садъ насадилъ. Приде, скажутъ, въ заводъ и своими царскими руками крицы (мъхи) дуетъ, а бояре уголья носятъ: въ молотобойню завернетъ, и молотъ въ руки, и желто куетъ, и это желто въ Питеръ, скажутъ, у какого-то барина до теперь хранится. Воть оно такъ царь, даромъ хлтба не тът: лучше бурлака работалъ".

Въ частности, въ области литературы и просвъщенія энергія и разносторонность интересовъ Петра Великаго вызывають глубокое изумленіе историка. Петръ есть тотъ человъкъ, который, по словамъ Тихонравова, "стоялъ въ центръ литературы своего времени, заправлялъ ею, кто самъ поправлялъ въдомости, церковныя службы, выбиралъ книги для перевода, писалъ программы для руководствъ,

указывалъ идеи, которыя слѣдовало распространить путемъ печатнаго слова. Взглянемъ хотя на ту литературу, которая развилась въ теченіе Великой Сѣверной войны, на проповѣди, школьныя драмы, объясненія тріумфальныхъ вратъ, издававшіяся для всенароднаго множества, на первые опыты публицистики, даже ектеніи на супостатовъ, церковныя службы, — какое единство мысли, направленія, даже образовъ! Чувствуешь, что сокровенныя нити всѣхъ этихъ произведеній сходятся въ твердыхъ рукахъ одного человѣка, глубоко убѣжденнаго въ правотѣ своего дѣла и не любящаго диссонансовъ".



Екатерининскій заль въ Публ. Вибліотекть. (Съ фотогр. К. К. Булла.)

Будучи самъ работникомъ на тронѣ, Петръ и отъ своихъ сподвижниковъ требовалъ самаго напряженнаго труда, при чемъ каждому изъ нихъ приходилось до извѣстной степени подражать царю не только въ размѣрахъ, но и въ качествѣ работы, т.-е. проявлять чрезвычайную разносторонность: всѣ эти "птенцы гнѣзда Петрова" были такими же энциклопедистами, какъ и самъ государь. Въ XVIII столѣтіи говорили, что "Петръ россамъ далъ тѣла, Екатерина—душу", но такое мнѣніе далеко не можетъ считаться правильнымъ, такъ какъ въ дѣйствительности Петръ давалъ своимъ сподвижникамъ и душу, и притомъ какую душу! Онъ не подавлялъ оригинальности своихъ "птенцовъ", хотя и не любилъ диссонансовъ, т.-е. прямого или косвеннаго противодѣйствія своимъ реформаторскимъ стремленіямъ; онъ предоставлялъ каждому итти своимъ путемъ, указывая общую

цѣль беззавѣтнаго служенія благу Россіи, которое немыслимо безъ просвѣщенія.

Прекрасную характеристику этихъ "птенцовъ" мы находимъ у К. Н. Бестужева-Рюмина въ его біографіи одного изъ типичнъйшихъ тружениковъ петровской школы, В. Н. Татищева. "Пришлось, -- говорить нашъ историкъ, -- брать на себя много дълъ и притомъ учиться дълу при самомъ дълъ, а не готовиться къ нему долгими годами: случалось неръдко, что самое дъло представлялось неожиданно, когда уже начато дъло другое, ибо оказывалось, что это другое не можетъ быть сдълано безъ перваго; приходилось переходить къ другому дълу, вновь учиться и зорко оглядываться по сторонамъ, не усложнится ли это какимъ-нибудь вновь открывшимся обстоятельствомъ. Все приходилось начинать сначала: приходилось и изучать новыя для Россіи науки и при свъть этихъ наукъ изучать и самую русскую землю, ноторая до тъхъ поръ еще не была предметомъ изученія, а только знакома была по непосредственному практическому наблюденію: знали то, что было на поверхности, и часто отъ незнакомства съ наукою пропускали безъ вниманія то, что могло оказаться драгоцівннымъ. Трудную школу проходили д'вятели петровской эпохи, но выносили они изъ этой школы упорство въ труде и уменье всемъ пользоваться и, быстро соображая, примънять все пріобрътенное къ дъйствительности". Для этихъ дъятелей не было возможности посвящать себя какой-либо спеціальности, они должны были знать все, встыть заниматься, работать на встахъ поприщахъ, такъ какъ работниковъ пока еще было очень мало. Такимъ человъкомъ представляется, напримъръ, и только что упомянутый Татищевъ: онъ былъ и начальникомъ сибирскихъ горныхъ заводовъ, и управляющимъ Оренбургскимъ краемъ, и астраханскимъ губернаторомъ, основательно изучалъ артиллерійское дъло, занимался географіей и русской исторіей, писалъ нравственнопублицистическія разсужденія, — и во всъхъ этихъ сферахъ онъ не только не быль зауряднымъ труженикомъ, но, напротивъ, проявлялъ постоянно весьма зам'тную и плодотворную оригинальность.

Само собою разумѣется, что такихъ людей было не особенно много, но все же они были, ихъ вызывала къ жизни желѣзная воля императора, и, конечно, еще въ большей мѣрѣ они создавались назрѣвшимъ сознаніемъ потребностей времени. Если въ эпоху Петра нерѣдки были люди въ родѣ Григорія Талицкаго, видѣвшіе въ царѣ антихриста, то, съ другой стороны, изъ народа выходили такіе единомышленники государя, какимъ былъ московскій крестьянинъ И. Т. Посошковъ. Несмотря на сильнѣйшее явное и скрытое противодѣйствіе защитниковъ старины, Петръ въ своей дѣятельности не былъ вполнѣ одинокимъ и могъ опираться на сочувствіе и поддержку общества, которое во всякомъ случаѣ подготовлялось къ его реформѣ уже въ прежнее время; иначе при всей своей геніальности, при всей силѣ своей неограниченной власти онъ не могъ бы прійти къ тѣмъ результатамъ, въ которыхъ заключается значеніе его царствованія.

Главная общественная потребность того времени, сознававшаяся и Петромъ и лучшими его сподвижниками, состояла въ усвоеніи европейской науки, и потому, согласно м'ткому сравненію С. М. Соловьева, Россія обратилась въ обширную школу, въ которой роль учителя выпала самому царю; конечно, и обычные пріемы тогдашней недагогики, и упорная косность массы учениковъ заставляли великаго Преобразователя приб'тать къ очень иногда суровымъ м'трамъ, — дъйствовала и "дубинка", дъйствовали также и печальной памяти князь-кесарь Ромодановскій и А. И. Ушаковъ...

Школа, въ которую повелъ русскихъ людей Петръ Великій, должна была сообщить имъ прежде всего практически необходимыя знанія, требовавшіяся для удовлетворенія всяческихъ запросовъ, предъявляемыхъ жизнью, и понятно, что учебныя заведенія петровской эпохи отличаются спеціально-прикладнымъ характеромъ своихъ программъ, а цѣли общаго образованія или отодвигаются на второй планъ или даже совсѣмъ забываются. Этому же практическому направленію соотвѣтствовали въ большинствѣ случаевъ и переводы иностранныхъ книгъ, появлявшіеся при Петрѣ І: нужны были разныя руководства, преимущественно по наукамъ точнымъ, и они-то должны были переводиться. Однако на ряду съ ними есть переводы общеобразовательныхъ сочиненій, въ родѣ политическихъ трактатовъ Гуго Гроція, Пуффендорфа, или книгъ по исторіи и миеологіи, издаются даже чисто художественныя произведенія, какова, напр., "Война мышей и лягушекъ".

Въ школъ надо обучать съ азбуки, русскимъ людямъ приходилось преподавать самые элементарные пріемы западно-европейскаго общежитія, и этимъ объясняется появленіе при Петръ сочиненій, излагающихъ правила хорошаго тона, при чемъ государь особенно заботился, чтобы такія книги хорошо издавались съ внѣшней стороны. Изъ подобныхъ сочиненій упомянемъ прежде всего "Юности честное зерцало", въ которомъ даются юношамъ различные совъты относительно свътскихъ приличій и, между прочимъ, говорится слъдующее: "молодые отроки всегда должны между собою говорить иностранными языки, дабы тымъ навыкнуть могли, а особливо, когда имъ что тайное говорить случится, чтобы слуги и служанки дознаться не могли и чтобъ можно ихъ отъ другихъ незнающихъ болвановъ распознать". Къ тому же разряду сочиненій должна быть отнесена книга: "При клады, како пишутся комплименты разные на немецкомъ языке, то есть писанія отъ потентатовъ къ потентатамъ, поздравительные и сожалътельные и иные. Такожде между сродниковъ и пріятелей". Въ наше время подобный письмовникъ можетъ показаться курьезомъ, но, имъя въ виду эпоху Петра, мы не должны забывать, что въ этой книгь заключались извъстные элементы прогресса сравнительно съ тыть, что было въ древней Руси. Новая книга окончательно упразднила практиковавшееся постоянно чрезмърное превознесеніе лица, къ которому посылалось письмо, а также и крайнее самоуничижение пишущаго. Въ прежнее время считалось необходимымъ самого себя называть уменьшительнымъ или уничижительнымъ именемъ: такъ, жена обращалась къ мужу въ такой формѣ: "женишка твоя Дунька много челомъ бьетъ до лица земного"; Іоаннъ Грозный въ челобитной къ земскому царю Симеону Бекбулатовичу называетъ себя "Иванцомъ Васильевымъ", бояринъ въ прошеніи всегда величаетъ себя "холопомъ" и т. д. Въ новой книгѣ всѣ такія формы обращенія замѣнены принятыми въ Европѣ обычаями, а также введено употребленіе вы вмѣсто ты.



Московскій Публичный Румянцевскій музей. (Съ гравюры начала XIX въка. Изъ собр. П. Н. Дашкова.)

Кромѣ усвоенія азбуки европейскаго просвѣщенія, эпоха, ближайшая къ Петру, имѣла другую важную задачу: нужно было бороться съ остатками стараго московскаго невѣжества, защищать нарождавшуюся науку отъ многочисленныхъ ея враговъ, и на почвѣ этой борьбы возникаетъ оригинальная новая литература, правда, многое почерпающая изъ западныхъ источниковъ, но въ то же время отражающая иѣкоторыя явленія современной русской дѣйствительности, притомъ преимущественно въ окраскѣ сатирической, такъ что эта литература является продолжательницею сатирическаго реализма, который, какъ мы указывали, возникъ еще въ XVII столѣтіи. Эту борьбу противъ певѣжества мы можемъ видѣть въ произведеніяхъ нѣкоторыхъ духовныхъ писателей, особенно Өеофана Прокоповича, въ сочиненіяхъ Татищева, Посошкова и сатирахъ Кантемира, который представляетъ современные ему типы невѣждъ.

Къ той же первой эпохъ новаго періода слъдуетъ относить и окончательное перенесеніе къ намъ литературныхъ формъ такъ называемаго псевдо-классическаго направленія. Начавшись еще въ кіевскихъ школахъ XVII въка, русскій псевдо-классицизмъ сильно проявляется въ свътскихъ произведеніяхъ Димитрія Ростовскаго и Өеофана Прокоповича, полное же развитіе и теоретическое обоснованіе получаетъ въ дъятельности Кантемира, Тредьяковскаго, Ломоносова и Сумарокова.

Хотя та же форма сохраняется и въ слъдующую эпоху новаго періода, —эпоху, которую можно назвать Екатерининской, однако характерною чертой этой эпохи является усвоеніе нами идейной стороны европейскаго просвъщенія. Азбукъ мы научились раньше, форму литературную переняли, хотя и съ нъкоторымъ запозданіемъ, но внутреннее содержаніе западнаго литературнаго движенія намъ остается чуждымъ, пока на русскій престолъ не вступаетъ императрица Екатерина II, сама писательница, находившаяся въ сношеніяхъ съ наиболье крупными представителями европейской литературы и потому слъдившая за движеніемъ идей на Западъ. При этомъ можно отмътить два ряда этихъ идей: съ одной стороны, философскіе взгляды энциклопедистовъ, проводившіеся больше всего самою императрицею, а съ другой—возэрънія мистико-масонскія, представителями которыхъ у насъ являются Новиковъ, Шварцъ, Лопухинъ.

Энциклопедистами назывались философы, входившіе въ составъ кружка Даламбера и Дидро, которые поставили себъ первоначально палью составление энциклопедии или словаря, долженствовавшаго обнять всв стороны современнаго просвъщенія. Всв человъческія убъжденія, по взгляду энциклопедистовъ, должны им'ть разумное основаніе, а между тімъ въ жизни европейскаго общества замінчается слишкомъ много воспринятаго на въру, всяческихъ суевърій, всевозможныхъ предразсудковъ, общественныхъ и религіозныхъ. Все это, следовательно, необходимо подвергнуть строгой критике разсудка и, когда будутъ устранены всевозможныя заблужденія, личность человъческая будеть освобождена отъ всякихъ витшинихъ стъсненій. Эти идеи просвъщенія (благодаря которымъ философія энциклопедистовъ называется также и просв'етительною) и эмансипаціи личности, конечно, заслуживали полнаго сочувствія; однако, возставая противъ предразсудковъ, заключая въ себъ много правды, философія этого направленія доходила до крайности, отвергая многое такое, что имъло законное право на существованіе. Перейдя къ намъ, энциклопедическая философія приняла еще бол'тье уродливыя формы, хотя, конечно, не у всъхъ своихъ сторонниковъ. Среди русскихъ энциклопедистовъ оказалось не малое число вольнодумцевъ, прекрасно уживавшихся съ кръпостнымъ правомъ: либерализмъ на словахъ часто не мѣшалъ пользоваться даровымъ трудомъ крестьянина и даже, пожалуй, доказывать необходимость крипостного права фразами, въ роди слидующей: "чтобы свободный былъ вполнт свободенъ, необходимо, чтобы рабъ былъ вполнъ рабомъ".

Крайности энциклопедического направленія вызывають уже на Западъ противодъйствіе въ формъ вновь народившагося направленія мистико-масонскаго, которое основывалось на томъ положеніи, что для человъческаго разума есть очень много недоступнаго, непостижимаго, а потому руководиться въ объясненіи окружающаго насъ міра исключительно разумомъ нѣтъ никакой возможности, не рискуя впасть въ грубъйшую ошибку; если же разумъ недостаточенъ, то есть другой источникъ человъческаго познанія—божественное откровеніе. доступное нашей въръ, и, слъдовательно, отвергать религію, какъ это дълали нъкоторые изъ энциклопедистовъ, есть пагубное заблужденіе. Однако на этомъ положеніи мистики не остановились и, увлекшись, въ свою очередь, въ крайность, стали совствить отвергать значение разума, называя его лжеименнымъ, признавая чуть не всѣ научные выводы заблужденіемъ; да, кромѣ этого, они дошли до преувеличенія въ поискахъ таинственнаго въ мірѣ, придали слишкомъ большое значеніе возможности сообщенія съ міромъ духовнымъ, полагали новый источникъ человъческого знанія въ сверхъестественномъ озареніи, вызываемомъ почти искусственными мърами, и вернулись къ средневъковой алхиміи, занялись изобрътеніемъ панацеи, философскаго камня, жизненнаго эликсира, даже стремились къ созданію человъка при помощи разныхъ химическихъ сочетаній.

Заимствуя эти западно-европейскія направленія, литература екатерининскаго времени параллельно съ этимъ идетъ къ сближенію съ русской действительностью. Такъ, несомненно, взяты изъ жизни типы невъждъ, появляющіеся въ комедіяхъ Фонвизина, журналахъ Новикова, Крылова и др.; даже Державинъ тамъ, гдъ онъ настраиваетъ свою лиру на сатирическій ладъ, становится въ изв'єстной степени реалистомъ, отражаетъ современную ему жизнь. Въ этомъ можно видъть продолжение стараго течения сатирическаго реализма, однако следуеть заметить, что область захватываемых имъ явленій значительно расширяется. Отъ борьбы съ невѣжествомъ и обскурантизмомъ сатира переходить къ обличенію другихъ общественныхъ золъ и неустройствъ, особенно кръпостного права и злоупотребленій административно-судебныхъ; но, несмотря на это, чуждыя формы, въ которыя облекается наше литературное творчество, непримънимость сачастую къ русской обстановкъ самыхъ идей производять то, что литература долгое время остается какимъ-то экзотическимъ цвъткомъ, взращиваемымъ благодаря лишь содъйствію, покровительству нъсколькихъ милостивцевъ, благодаря даже правительственной поддержкъ, отчего И. С. Аксаковъ очень язвительно, хотя въ общемъ справедливо, назвалъ ее Staats-литературой, и, конечно, такая литература не можетъ считаться выразительницею общественнаго настроенія и поневолъ далека отъ полнаго реализма.

Чтобы достигнуть этой полноты реализма, литература должна стать народной, а это еще задача будущаго, и по пути къ окончательному разръшенію этой задачи литературъ нашей нужно пройти

нъсколько посредствующихъ ступеней. Приходится пережить періодъ Карамзинскаго сентиментализма, вносящаго върную идею о необходимости свъжей струи чувства въ литературъ и рядомъ съ этимъ наводняющаго нашъ книжный рынокъ множествомъ фальшивыхъ изображеній русскаго быта, какъ это, напримъръ, по отношенію къ характеристикъ крестьянъ и ихъ жизни было мътко и очень эло указано Крыловымъ. Вслъдъ за этимъ идетъ увлечение заоблачными романтическими идеалами, столь же чуждыми русской дъйствительности, какъ были ей чужды классицизмъ и сентиментализмъ; однако эта новая ступень, на которую мы вступили при Жуковскомъ, оказалась върнъе всего ведущею къ сближенію литературы съ жизнью. Романтизмъ у себя на родинъ, въ Германіи, былъ движеніемъ вполнъ національнымъ, и эта же національная окраска (только уже, конечно, русская) обнаруживается въ немъ, какъ только опъ попадаетъ на русскую почву; наши писатели хотять быть романтиками русскими, ищутъ русскихъ сюжетовъ для своихъ балладъ, а это ведетъ сперва къ изученію русской народности, а затъмъ-къ сближенію съ нею.

Такое сближеніе съ народностью, представляющее собою существенную основу для литературнаго реализма, находить для себя поддержку, съ одной стороны, въ патріотическомъ одушевленіи, охватившемъ русское общество послѣ наполеоновскихъ войнъ, а съ другой стороны, въ томъ старомъ теченіи сатирическаго реализма, которое, какъ уже сказано, проявляется въ продолженіе всего XVIII вѣка. Выразителемъ этого послѣдняго направленія мы можемъ признать прежде всего Крылова, въ самыхъ, повидимому, отвлеченныхъ басняхъ затрогивавшаго общественные вопросы, заговорившаго чистѣйшимъ русскимъ языкомъ и сумѣвшаго придать національный обликъ тѣмъ животнымъ, которыя дѣйствуютъ въ его басняхъ.

Къ той же категоріи реалистовъ слѣдуетъ отнести только недавно нашедшаго себѣ правильную оцѣнку В. Т. Нарѣжнаго: его "Бурсакъ" и "Два Ивана" являются по сюжетамъ первообразами гсголевскихъ повѣстей, а еще, пожалуй, болѣе важенъ, какъ образецъ яркаго реализма, его неоконченный сатирическій романъ "Похожденія Россійскаго Жилблаза", широко захватывающій многія темныя стороны современной русской дѣйствительности.

Наконецъ къ тому же типу сатирическаго реализма принадлежитъ отчасти и великая комедія Грибоѣдова: враги просвѣщенія, въ смыслѣ литературныхъ типовъ,—старые знакомцы, не разъ осмѣянные русской комедіей или сатирой; однако у Грибоѣдова нѣтъ шаблонной варіаціи на старую тему, такъ какъ всѣмъ типамъ его комедіи соотвѣтствуетъ живая дѣйствительность, и всѣ эти Скалозубы, Фамусовы, Молчалины, Хлестовы и другіе герои пьесы повторяютъ въ своихъ рѣчахъ тѣ же нападки на просвѣщеніе, какія слышались весьма часто въ нѣкоторыхъ кружкахъ обскурантовъ эпохи императора Александра I; точно такъ же "завиральныя" (но не либеральныя) идеи Репетилова и его "секретнѣйшаго союза" вполнѣ соотвѣтствуютъ

фальшивому либерализму тѣхъ русскихъ "Мирабо-крѣпостниковъ", которыхъ такъ язвительно охарактеризовалъ другой поэтъ той же эпохи.

Однако, какъ сказано, комедія Грибофдова примыкаетъ къ старому теченію реализма только отчасти, — въ ней есть нѣчто такое, до чего не могло доработаться раньше это литературное теченіе: въ ней есть положительный типъ героя, притомъ типъ жизненный, а не сочиненный. Прежняя литература, въ поискахъ за такимъ тибудучи оторвана отъ русской жизни, создавала только безжизненныя фигуры резонеровъ, а между тъмъ никакъ нельзя утверждать, чтобы прежняя русская жизнь совствить не представляла матеріала для воспроизведенія світлыхъ образовъ: стоить обратить вниманіе хотя бы на н'ькоторыхъ д'ьятелей той же литературы, честно и смѣло ратовавшихъ за просвѣщеніе и правду. Грибоѣдовъ сумѣлъ намъ представить идеальнаго общественнаго борца, далъ единственный въ русской литературъ, по вполнъ правильному замъчанію Гончарова, положительный типъ общественнаго дъятеля, героя; но, что всего важнъе, этоть типь онь создаль изътьхъданныхъ, которыя извлекъизъсамой жизни. Чацкій есть не копія иноземнаго литературнаго образца, но челов'єкъ живой, над'єленный взглядами и свойствами, присущими многимъ представителямъ передовыхъ кружковъ того времени, къ которымъ принадлежалъ и самъ Грибофдовъ.

Вотъ это-то последнее обстоятельство, отличая "Горе отъ ума" отъ прежнихъ нашихъ комедій, роднитъ его съ новымъ русскимъ реализмомъ, составляющимъ одну изъ самыхъ существенныхъ сторонъ дъятельности Пушкина. Уже давно стало общимъ мъстомъ, что нашъ величайшій поэть есть творецъ новаго періода русской литературы: его считали своимъ учителемъ Гоголь, Тургеневъ, Достоевскій и другіе представители этого періода; то же говорять объ его значеніи и критики, указывая отличительную черту его творчества въ реализм'є, цізликом в легшем в основу дальнів шаго развитія русской литературы. Самымъ яркимъ примъромъ, характеризующимъ эту сторону поэзін Пушкина, можеть служить "Евгеній Онфгинъ". Романъ этотъ-реалистическій потому уже, что онъ народный романъ: все въ немъ русское, и это изображение русскаго согръто любовнымъ отношеніемъ поэта. Бъдная природа, представленная въ разныя времена года, кажется намъ прекрасной въ этомъ поэтическомъ освъщенін; русскій бытъ нарисованъ намъ въ самыхъ различныхъ сферахъ, въ Петербургъ, Москвъ и деревнъ, передъ нами и крестьяне, и помъщики, и провинціальное и столичное общество, —и вездъ изображеніе отличается крайней простотой, вездъ самымъ точнымъ образомъ, безъ всякихъ условныхъ прикрасъ, передается дъйствительность, воспроизводится жизнь.

Реализмъ въ романѣ "Евгеній Онѣгинъ" проявляется какъ въ обрисовкѣ всего современнаго поэту русскаго общества, такъ и въ характеристикѣ отдѣльныхъ типовъ: Ленскаго, Онѣгина, Татьяны,

которые прекрасно представляють намъ духовный обликъ людей того времени. При этомъ особенно замъчательнымъ должно быть признано созданіе дивнаго поэтическаго образа Татьяны. Этотъ типъ русской женщины не представляеть собою ничего яркаго, выдающагося по внъшности, бросающагося въ глаза, это не есть такое существо, котораго по его идеальнымъ свойствамъ невозможно найти на земль, но которое такъ часто являлось въ разныхъ фальшиворомантическихъ произведеніяхъ; а между темъ поэтъ сумъль въ своей "милой Танъ" разглядъть такія черты, которыя поднимаютъ ее на чрезвычайную нравственную высоту и приводятъ Достоевскаго къ заключенію, что въ русской литературѣ есть только два такихъ чистыхъ образа, т.-е. Татьяна и Лиза изъ "Дворянскаго гитэда". Лицо вполнъ реальное возведено Пушкинымъ въ идеалъ, въ дъйствительности открыто присутствіе высшаго божественнаго начала, и въ этомъ заключается важнъйшая черта, отличающая новое реальное направленіе: оно нисколько не чуждается пдеала, но оно ищеть его не въ какихъ-то заоблачныхъ сферахъ, не въ иномъ мірѣ, какъ это дълалъ романтизмъ, а здъсь, на землѣ, въ неприкрашенной реальной обстановкъ.

Подобное же отношеніе къ дъйствительности мы можемъ видъть и въ "Капитанской дочкъ", и въ "Дубровскомъ", и въ "Повъстяхъ Бълкина", и въ другихъ произведеніяхъ Пушкина, которыя поэтому по всей справедливости должны считаться исходнымъ пунктомъ всего дальнъйшаго блистательнаго развитія русской литературы. Правдивость въ воспроизведеніи жизни, отраженіе основныхъ общественныхъ стремленій, народность, не замыкающаяся въ своей исключительности, сочувствіе къ просвъщенію, широкая гуманность, братское отношеніе къ униженнымъ и оскорбленнымъ—таковы завъты Пушкина его преемникамъ. При такомъ направленіи литература становится органомъ народнаго самосознанія и, работая надъ общественнымъ и личнымъ совершенствованіемъ, воспроизводя жизнь безъ прикрасъ, указываетъ намъ путь, по которому мы должны итти къ достиженію высшихъ идеаловъ.

Конечно, задача эта такъ широка, что на ея осуществленіе требуется много силъ, и эти силы нашлись, съ одной стороны, въ развитіи у насъ критики, во главъ которой становится Бълинскій, соединяющій съ тонкимъ эстетическимъ чутьемъ ясное сознаніе общественныхъ интересовъ, а съ другой стороны, въ цъломъ рядъ крупнъйшихъ художественныхъ дарованій, составляющихъ гордость нашей литературы. Имена Гоголя, Тургенева, Достоевскаго, гр. Л. Н. Толстого, Гончарова и другихъ преемниковъ Пушкина имъютъ значеніе уже не для одной нашей литературы и занимаютъ почетное мъсто въ ряду первоклассныхъ свътилъ міровой поэзіи. Заимствовавъ очень многое съ Запада, мы вступаемъ въ его умственную жизнь уже не учениками, но полноправными членами, платимъ свой долгъ съ лихвою, не повторяемъ чужія слова, а говоримъ свое слово.

Ставши вполнъ народной, благодаря Пушкину и его преемникамъ, наша литература дълается, такъ сказать, международною и, послъ продолжительнаго подчиненія чуждымъ вліяніямъ, сама начинаетъ оказывать воздъйствіе и на литературу своихъ учителей, западныхъ народовъ.

Послѣдніе годы XIX столѣтія въ области русской литературы заполнены тѣмъ же исканіемъ новыхъ формъ творчества, которое замѣчается и на Западѣ. Въ этомъ исканіи нѣкоторые готовы были видѣть отголосокъ политической реакціи, восторжествовавшей у насъ за этотъ послѣдній періодъ, но съ такимъ взглядомъ нельзя согласиться: во-первыхъ, стремленіе къ новымъ формамъ замѣчалось у такихъ дѣятелей литературы, которые ничего общаго съ реакціей не имѣли; а во-вторыхъ, мы видимъ, что и въ новыхъ формахъ наша литература остается выразительницей лучшихъ падеждъ русскаго общества, отражаетъ его исконныя стремленія "къ свободѣ, къ свѣту".



Внѣшняя сторона памятниковъ древней русской литературы.

Языкъ нашей древней литературы на первое время былъ языкомъ церковно-славянскимъ, впрочемъ, съ примѣсью русскихъ

*Прим.* Изъ Евангелія Недъльнаго 1120—1128 года, написаннаго для Повгородскаго Георгієвскаго монастыря.

элементовъ. Объясняется это явленіе просто. Литература на Руси стала нарождаться съ принятіемъ нашими предками христіанства. Церковно-религіозную письменность мы заимствовали отъ южныхъ славянъ, болгаръ, отъ которыхъ получили богослужебныя книги, творенія свв. отцовъ и т. п. Все это перешло къ намъ въ готовомъ уже видъ, и намъ оставалось лишь переписывать славяно-болгарскіе оригиналы. При перепискъ оригинальныя черты подлинниковъ измънялись очень мало, но нередко русскій переписчикъ въ свою работу вносилъ свои діалектическія особенности. Такимъ образомъ въ славянскіе оригиналы стали проникать руссизмы, которые, чемъ дальше, темъ больше увеличивались въ своемъ количествъ. Уже въ Остромировомъ Евангеліи мы можемъ встрътить эти руссизмы, а въ болъе позднихъ памятникахъ переводной литературы находимъ уже весьма значительное ихъ количество. Съ теченіемъ времени на мъсто этой смъси славянскаго съ русскимъ выступаетъ русскій языкъ, который, впрочемъ, по мъръ литературнаго развитія, испытываетъ на себъ разнообразныя вліянія. Сперва идетъ вліяніе на него со стороны древне-болгарскаго языка. Съ оттънкомъ древне-болгарскаго наръчія встръчаемся мы въ нашихъ древнъйшихъ церковныхъ книгахъ.

Затъмъ въ XII и XIII стольтіяхъ наши литературные намятники создаются подъ преобладающимъ вліяніемъ русской стихіи. Въ XIV и XV стольтіяхъ снова замьчается притокъ южно-славянскихъ элементовъ. За это время особенно зам'тно вліяніе на русскую письменность сербскаго языка. Проникновенію сербизмовъ въ нашу письменность много способствовали наши ученые того времени, преимущественно духовныя лица, по происхожденію изъ сербовъ, каковы, напр., Пахомій Логоветь, митрополить Кипріанъ и другіе. При этомъ мы не можемъ не отмътить того любопытнаго наблюденія, что отъ природныхъ сербовъ ихъ сербизмы передаются нъкоторымъ изъ нашихъ русскихъ писателей. Такъ, въ XV в. появилось сочиненіе о Флорентійскомъ соборф. Изследователь этого памятника, проф. Павловъ, на основаніи данныхъ языка, въ немъ заключающихся, приписывалъ его сербу Пахомію Логоеету. Но теперь установлено несомнънно русское происхождение этого слова и принадлежность его именно перу суздальскаго священника Симеона.

Вліяніе южно-славянских языков на русскій продолжается и въ XVI стольтіи. Но, съ другой стороны, съ этого же времени (т.-е. съ XVI стольтія) открывается приток новых элементов въ нашълитературный языкь, именно элементов польскихъ. Какими же путями проникла къ намъ польская стихія?

Обыкновенно мы оставляемъ безъ разсмотрѣнія юго-западную литературу до XVI в., а между тѣмъ за это время — до XVI в.—она переживала довольно важный фазисъ своего развитія подъ сильнымъ польскимъ вліяніемъ. Польскій языкъ, бывшій долгое время государственнымъ на западной русской окраинѣ, оказывалъ сильное вліяніе на языкъ областей, входившихъ въ ея составъ, и постепенно прони-



• .



PHENOMER OF THERE ! Take I'M FOR

- « лежистей это лелене просто. Литература на Руси 🥶 з съ принятіемь насилья предками христіанства. Церэте тители инсетт мал жигиствовали отъ южиыхъ сла-🗆 👉 жан которых 🦠 🦠 уздан богослужебный книги, твоу селения и Посто с решло из намълзътотовомъ уже - жере имевичась — славяню-болгарскіе 7. 1 🥟 🕾 жа черты подланинковъ измѣ- За переписчить въ свою работу 🥟 💮 ти - Такимъ образомъ въ сла-- дуссизмы, которые, ч імъ дальше, эки количестви. Уже вт Остро-- «Алит эти руссизмы, а въ болже - гасратуры находимъ уже весьма \Rightarrow 🦠 чаві мъ времени на мъсто этой 🥣 🧓 желунасть русскій изыкъ, который, appearance of 🧓 рааго развитія, испынываеть на себф Continuency of the - зерва идеть влінью на него со стороны Съ оттънком в резнезболгарскаго паръчія Jenice-German депрівчием: захъ древифиналу с сервовныхъ вингахъ.  $3a_{11}$ 

МИН столежных дельных по ратурные намятники 0.0015035 — за за стихіи. Въ XIV и Children No. VI . . . в серенених в элемен-1000 д стако инсьменность дистиневменность м эне мыение anp., Ha-COMBO MI 11011-· · • ..: ше о д оф. Павловъ,

наяхся, принисыановлено несомићино адлежность его именно

🗀 на русскій продолжается и 🦟 ны, еъ этого же времени (т.-е. желе и жим с се ментовъ ки вашъ and the track of the - Какими же пу-1.00 то од того-живалную octando de Late Week Co до XVI в.- сна . . т от исть сильнымъ 1: 1 се времи 1 сеударэппліно верынато атаба Рисунки воз Толковой зідлей Пій опда прост 🐫 постенению проин-

неторія русской интруатуры далуда далуда падана,



4) Райское блаженство

5) Столпотвореніе вавилонское и смѣщеніе языковъ



6) Всемірный потопъ (Ной, ударяя въ "било". сзываетъ въ ковчегъ животныхъ, хляби небесныя разверзлись. а наверху уже виденъ голубь съ масличной вътвью)

калъ въ южно-русскія литературныя произведенія. Вліяніе польской стихіи стало въ южной Руси особенно сильнымъ въ XVI и XVII стольтіяхъ, и выражается оно какъ въ лексическомъ, такъ и морфологическомъ отношеніяхъ.

Южно-русская литература съ теченіемъ времени переходить въ Москву, а вмѣстѣ съ тѣмъ передаетъ московской литературѣ усвоенные ею польскіе элементы, и мы встрѣчаемъ не мало примѣровъ того, что даже такіе консервативные московскіе писатели, какъ расколочители (напр., Аввакумъ), незамѣтно для нихъ самихъ вносятъ въ свои произведенія или польскія слова, или же русскія слова въ польской передѣлкѣ.

Стихія чисто русскаго разговорнаго языка въ нашихъ древитишихълитературныхъ памятникахъ проявляется не всегда одинаково. Отражается она въ правописаніи словъ (смѣшепіе юсовъ) и на лексической сторонъ намятниковъ. Сначала вліяніе ся на литературный языкъ отличается какимъ-то отрывочнымъ, внезапнымъ характеромъ. Въ чисто славянскую рѣчь вдругь врываются русскія слова, что мы можемъ проследить, напр., въ языке "Слова о полку Игореве". Но потомъ это вліяніе становится болье постояннымъ и болье сильнымъ; такъ, языкъ лѣтописей есть языкъ уже съ преобладающими русскими элементами. Что касается живой разговорной рѣчи, то она начинаетъ проглядывать въ нашей древней литературъ только съ XV стольтія. Языкомъ, приближающимся къ разговорному, написаны были относящіяся къ XV в. "Хожденія" іеромонаха Симеона (на Флорентійскій соборъ) и купца Аванасія Никитина. Если первый, по своему сану, въ изложении придерживается преимущественно стараго церковно-славянскаго литературнаго языка, зато второй, не будучи связанъ обычными литературными формами, даетъ въ своемъ произведеніи перевѣсъ живой струѣ разговорной рѣчи надъ языкомъ славянскимъ. Нарастаніе элементовъ разговорнаго языка въ литературномъ становится особенно зам'ятнымъ, начиная съ XVI стол'ятія. Въ Домостров и въ письмахъ Іоанна Грознаго почти на каждомъ шагу мы встрѣчаемся съ сильными отголосками народнаго нарѣчія. Въ XVII же стольтіи посльднее какъ-то невольно преобладаетъ надъ прежнею книжною рѣчью. Мы не имъемъ особенно подробныхъ свъдъній о князь Иванъ Хворостининъ, но, по всъмъ въроятіямъ, этотъ вольнодумецъ и говорилъ и писать языкомъ, очень близкимъ къ живому, разговорному. Въ половинъ XVII столътія вышло описаніе Россіи дьяка Котошихина, написанное такимъ же языкомъ. Элементы разговорнаго языка проникаютъ въ изобиліи въ сочиненія и такого писателя, какъ протопопъ Аввакумъ, который вставляетъ ихъ даже въ толкованія св. писанія.

Отъ лингвистической формы древнихъ литературныхъ памятниковъ перейдемъ къ ихъ чисто-внѣшней формѣ— ихъ написанію. Эта сторона при изученіи древнихъ памятниковъ имѣетъ очень важное значеніе, такъ какъ она въ значительной мѣрѣ облегчаетъ хронологическое распредъленіе какъ самыхъ литературныхъ оригиналовъ, такъ ихъ списковъ.

Въ церковно-славянскихъ памятникахъ мы знаемъ два шрифта, кириллицу и глаголицу. Послъдній, какъ выяснилъ акад. Соболевскій, произошелъ, по всей въроятности, изъ перваго, а въ русскихъ памятникахъ совсъмъ не встръчается. Старъйшая форма кирилловскаго письма—такъ называемый уставъ, исключительно употреблявшійся до XIV въка. Уставныя буквы крупны, четки, изящны; вст онт одинаковаго размъра, и лишь начальныя буквы главъ бывали крупнъе и разрисовывались киноварью и золотомъ. Съ XIV въка уставъ вытъсняется полууставомъ—буквы мельче, не такъ красивы и раздъляются на строчныя и прописныя. Впослъдствіи и этотъ шрифтъ замъняется скорописью.

Книги св. писанія, равно какъ и паремійники, украшались различными рисунками, употреблявшимися, впрочемъ, не столько въ цѣляхъ иллюстраціи и объясненія текста (какъ это замівчается, напр., въ Палев и разныхъ такъ называемыхъ лицевыхъ сборникахъ), сколько для украшенія его. Приміръ подобныхъ украшеній текста заимствованъ былъ нашими переписчиками изъ Византіи. Въ греческихъ рукописяхъ орнаментика извъстна была въ двухъ стиляхъ-"геометрическомъ" и "звъриномъ". На рисункахъ звъринаго типа изображались змѣи, разные звѣри, а иногда и люди. Орнаментика этого тина любопытна для насъ въ томъ отношеніи, что она неръдко можетъ послужить источникомъ данныхъ для исторіи и быта нашихъ отдаленныхъ предковъ. На и вкоторыхъ рисункахъ мы можемъ встрвтить, напр., нашего древняго всадника, очень напоминающаго собой всадника-татарина или нашего же стрѣлка, но въ восточномъ видѣ. Эти и подобныя имъ изображенія могутъ привести насъ къ важнымъ заключеніямъ о вліннін на древнюю Русь восточныхъ кочевыхъ народовъ и т. п. Рисунки эти по мъръ времени претерпъвали различныя измененія, на которыхъ мы, однако, не будемъ останавливаться.

## Библіотеки и архивы.

Для изученія древней русской литературы недостаточно пользоваться печатными изданіями памятниковъ (какъ это дѣлалъ, напр., Галаховъ), а необходимо знакомиться съ этими памятниками непосредственно въ рукописяхъ. Рукописи хранятся въ библіотекахъ и архивахъ; для удобства пользованія онѣ въ большинствѣ случаевъ приведены въ систему или, какъ говорятъ, описаны. Описаніе рукописей имѣетъ свою исторію. Въ каталогахъ XVIII в. мы находимъ только заглавія рукописей, иногда хронологическія даты. Этотъ пріемъ "записи первыхъ заглавій" далекъ отъ совершенства, такъ какъ рукописныя книги нерѣдко представляютъ изъ себя сборники отдѣльныхъ рукописей: случается, напр., что въ началѣ рукописной книги



Изъ лицевого Радзивиловскаго или Кепигсбергскаго списка Начальной Лѣтописи конца XV вѣка. (Хранится въ Академіи Наукъ. Изданъ съ миніатюрами Общ. Люб. Др. Иисьм.)

находятся творенія Іоанна Златоустаго, въ срединь—творенія свв. отцовь, въ конць—даже свътская повъсть; составитель каталога, приведя заглавіе перваго сочиненія, не пересматриваль всего сборника и естественно не замьчаль остальныхъ произведеній. Современный составитель каталоговъ рукописей не можеть ограничиваться такой чисто механической работой. При описаніи извъстной рукописной книги необходимо указать, представляеть ли она цъльное произведеніе, или состоить изъ нъсколькихъ отдъльныхъ сочиненій, и каковы эти сочиненія; требуются точныя свъдънія о внъшнемъ видъ рукописи: указаніе количества листовъ, формата, хронологической даты.



Миніатюра изъ Радзивиловскаго списка лѣтописи къ разсказу объ изобрѣтеніи славянскихъ письменъ Меоодіемъ и Константиномъ: "Начаста составливати письмена азбуковная словеньска".

Считается полезнымъ привести начало и конецъ рукописи, а если рукопись—сборникъ, то надо указывать начало и конецъ отдѣльныхъ статей. Для составителя каталога важны также помѣтки на поляхъ рукописи, гдѣ нерѣдко сообщается, кому рукопись принадлежала, сколько стоила и т. п. Въ разныхъ библіотекахъ часто попадаются аналогичныя рукописи; является необходимость сличать подобнаго рода рукописи, указывать новые отрывки (если они имѣются) и помѣщать все это въ описаніе. Такимъ образомъ составленіе каталога рукописей представляетъ серьезную историко-литературную работу.

Въ архивахъ мы находимъ матеріалъ почти исключительно для исторіи русской литературы съ XVII вѣка, особенно за XVIII и XIX вв. Для историко-литературныхъ изслѣдованій имѣютъ значеніе Государственный Архивъ (въ С.-Петербургѣ), Архивъ Мин. Иностранныхъ дѣлъ (въ Москвѣ), Архивъ Государственнаго Совѣта и Архивъ бывшаго III Отдѣленія собственной Его Величества канцеляріи (теперь Архивъ Департамента полиціи). Въ послѣднемъ изъ этихъ архивовъ имѣются подлинныя сочиненія нѣкоторыхъ писателей XIX в. и очень

любопытныя діла о привлеченій разныхъ нашихъ писателей къ сліздствію по обвиненіямъ въ политическихъ преступленіяхъ.

Гораздо большее значеніе для нашего предмета имъютъ библіотеки. Первое мъсто среди русскихъ библіотекъ, безспорно, принадлежитъ Императорской Публичной Библіотекъ въ Петербургъ, самой богатой въ Россіи рукописями и книгами. Начало собиранія рукописей и книгъ для Публичной Библіотеки было положено въ XVIII въкъ; въ XIX в. это дъло сильно разрослось. Библіотека пріобрътала у различныхъ любителей книгъ цълыя, иногда богатыя, коллекціи ръдкихъ рукописныхъ и печатныхъ книгъ. Весьма, напр.,



Миніатюра изъ Радзивиловскаго списка Льтописи.

интересна и цънна коллекція Өеод. Андр. Толстого, состоящая изъ старопечатныхъ книгъ и рукописей. Описаніе, очень тщательное, этой коллекціи составлено Строевымъ и Калайдовичемъ. Цаннымъ вкладомъ въ библіотеку явилась коллекція изв'єстнаго историка **М.** П. Погодина, весьма усердно собиравшаго памятники старины. По словамъ современниковъ, онъ дъйствовалъ даже не всегда добросовъстно: похищалъ, выманивалъ рукописи изъ монастырей и церквей. Однако едва ли можно осуждать за это Погодина: онъ прекрасно сохранилъ для потомства массу ценнаго матеріала, который въ рукахъ невъжественных владъльцевъ и хранителей могь бы пропасть навъки. Погодинское "древле-хранилище", содержащее бол в 2.000 экземпляровъ рукописей и старопечатныхъ книгъ, пріобр'єтено библіотекой за 50 тысячъ рублей. Большая часть этихъ рукописей и книгъ еще никъмъ не описана. Покойный директоръ библіотеки А. Ө. Бычковъ прекрасно описалъ небольшую часть сборниковъ; дъло, къ сожальнію, на этомъ и остановилось. До настоящаго времени библіотека ежегодно обогащается нѣкоторымъ количествомъ рукописей, иногда попрежнему поступаютъ цѣлыя собранія. Такъ, весьма недавно отъ Ө. И. Буслаева поступило собраніе очень тщательно подобранныхъ рукописей, относящихся къ литературѣ. Въ этой коллекціи особенно цѣнны лицевыя (украшенныя рисунками) рукописи и въ особенности Апокалипсисы. Цѣнно также собраніе купца Богданова, состоящее изъ большого числа раскольничьихъ и другихъ рукописей. Это собраніе описано очень хорошо Ив. А. Бычковымъ; къ сожалѣнію, къ этому описанію не приложено указателя, и это обстоятельство нѣсколько затрудняетъ пользованіе описаннымъ матеріаломъ. Отсутствіемъ указателей страдаютъ нѣкоторыя другія описанія, между прочимъ, и ежегодные "Отчеты Библіотеки", въ которыхъ сообщаются свѣдѣнія о пріобрѣтенныхъ въ отчетномъ году рукописяхъ.

На второмъ мѣстѣ послѣ Спб. Публичной Библіотеки по количеству и качеству книгъ и рукописей надо поставить Московскій Румянцевскій музей. Онъ возникъ въ началѣ прошлаго столѣтія по почину канцлера Н. Петр. Румянцева. До 2.000 рукописей этого "Музеума" описаны нашимъ знаменитымъ филологомъ. А. Х. Востоковымъ; это описаніе можетъ считаться образцовымъ и для нашего времени. Среди другихъ коллекцій рукописей наиболѣе богата коллекція В. М. Ундольскаго, который былъ однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ знатоковъ древнихъ рукописей. Въ 70-хъ годахъ въ библіотеку музея поступило собраніе книгъ проф. Бѣляева. Въ Румянцевскомъ музеѣ хранятся также рукописи, интересныя для исторіи новой литературы, напр., рукописи Пушкина.

Изъ другихъ московскихъ книгохранилищъ отмѣтимъ Синодальную библіотеку и библіотеку Синодальной типографіи. Особенно замѣчательна первая, въ основу которой положена древняя Патріаршая библіотека. Старъйшія рукописи ея, важныя для исторіи языка и литературы, восходять къ XII — XIV вв. Синодальная библіотека описана профессорами Московской духовной академіи Горскимъ и Невоструевымъ; описаніе это, вполнъ соотвътствующее всъмъ новъйшимъ требованіямъ, состоитъ изъ шести томовъ, въ которыхъ описаны всв важнъйшія рукописи. Менве важныя рукописи описаны въ каталогъ архимандрита Саввы; описаніе Саввы — чисто внъшнее, лишь иногда приводятся отрывки изъ рукописей. Синодальная типографія съ ея библіотекой имфетъ интересъ въ особенности по вопросу объ исторіи богослужебныхъ книгъ: въ библіотекъ имъются лучшіе списки св. писанія и множество богослужебныхъ книгъ. Для лицъ, занимающихся переводною литературою, это собрание весьма важно. Есть, впрочемъ, въ упомянутой библіотекъ цънные матеріалы и для исторіи свътской литературы. Въ типографіи печаталось много свътскихъ книгъ, напр., при Петръ Великомъ — первая наша газета "Русскія Въдомости".

Собраніе рукописей С.-Петербургской духовной академіи зам'ьчательно Софійскими (новгородскими) рукописями, древн'я шія изъ которыхъ относятся къ XIII и XIV вв. Массу рукописей пожертвовали въ эту библіотеку бывшіе питомцы академіи — высшіе духовные іерархи всъхъ концовъ Россіи. Описаніе рукописей составлено библіотекаремъ академіи А. С. Родосскимъ. Важно также собраніе рукописей Московской духовной академіи, помъщающейся въ Троице-Сергіевской лавръ; описаніе составлено архимандритомъ Леонидомъ. Еще лучше собраніе рукописей въ находящейся по сосъдству съ академической библіотекой Лаврской рукописной библіотекть. Не мало важныхъ рукописей хранится въ Виванской духовной семинаріи. Въ библіотекъ Казанской духовной академіи находятся знаменитыя Соловецкія рукописи (перевезенныя въ Казань послъ взятія Соловецкаго монастыря). Для этой же библіотеки множество рукописей было собрано архіеп. Григоріемъ (впослъдствін митрополитомъ Петербургскимъ) и еписк. Аванасіемъ. Въ Кіевской духовной академіи есть много рукописей, преимущественно южно-русскихъ, заключающихъ богатый матеріалъ для исторіи Южной Россіи. Собираніе рукописей зд'ясь начато еще въ XVI стол. Въ библіотект церковно-археологическаго музея при академін храпятся рукописи, собранныя питомцами академін, церковнымъ историкомъмитр. Макаріемъ и Е. В. Барсовымъ. Рукописи эти, среди которыхъ много раскольничьихъ, описаны проф. Н. И. Петровымъ. Заслуживаетъ вниманія также коллекція рукописей Кіево-Печерской лавры. Изъ другихъ книгохранилищъ слъдуетъ упомянуть о собраніяхъ рукописей нъкоторыхъ московскихъ монастырей, напр., Чудова, Никольскаго единовърческаго монастыря, въ которомъ хранится бывшая библіотека купца Хлудова, заключающая въ себть какть чрезвычайно цънныя древнія рукописи, такъ и большое количество раскольническихъ сочиненій; библіотека описана проф. А. Н. Поповымъ. Встръчаются цънныя рукописи и въ монастыряхъ провинціальныхъ городовъ, но доступъ туда открытъ не всякому. Видное мъсто среди провинціальных в книгохранилищь занимаєть библіотека Черниговской духовной семинаріи. Собраніе рукописей и книгъ составлялось здёсь въ теченіе весьма продолжительнаго времени. Черниговская губернія издавна считается однимъ изъ видныхъ центровъ раскола. Полиція отнимала у раскольниковъ старыя книги и передавала въ библіотеку семинаріи. Описаніе старопечатныхъ книгъ и рукописей очень хорошо составлено г. Лилъевымъ. Въ той же библіотекъ имъется много памятниковъ XIX в., относящихся къ мистическому движенію, напр., автобіографія архим. Фотія и др.

Изъ частныхъ книгохранилищъ замъчательно собрание древнихъ рукописей, принадлежащее гр. Уварову, оно находится въ имъніи гр. Уваровыхъ "Поръчье" и вполнъ доступно для интересующихся. Въ библіотекъ гр. Уваровыхъ есть цънная коллекція рукописей, принадлежавшая купцу Царскому и описанная Строевымъ. Описаніе другихъ рукописей гр. Уварова начато академикомъ Сухомлиновымъ, но не доведено до конца. Сухомлиновъ занимался преимущественно литературными памятниками и изъ этого собранія

издалъ "Слова Кирилла Туровскаго". Въ Ярославлѣ имѣются два собранія рукописныхъ книгъ, принадлежащія купцамъ Титову и Вахрамѣеву, которыми изданы прекрасныя ихъ описанія. Въ Петербургѣ есть замѣчательное и очень оригинальное собраніе П. Я. Дашкова, состоящее изъ множества автографовъ писателей и историческихъ дѣятелей, также изъ любопытныхъ архивныхъ дѣлъ.

### Переводная литература древней Руси.

усскія письмени. Славянская письменность, обязанная своимъ происхожденіемъ дѣятельности свв. Кирилла и Меоодія, проникаеть къ намъ вмѣстѣ съ христіанствомъ. Впрочемъ, есть одно показаніе, свидѣтельствующее о томъ, что русскіе имѣли

письмена еще раньше этого времени, даже раньше дѣятельности свв. Кирилла и Меоодія. О существованіи этихъ русскихъ письменъ заставляетъ насъ предполагать слѣдующій фактъ, передаваемый житіемъ свв. братьевъ. Во время посѣщенія св. Кирилломъ Херсонеса Таврическаго имъ найдены были Евангеліе и Псалтирь, написанные какими-то "русскими письменами".

При этомъ оказался тамъ и человѣкъ, который "русскою бесѣдою" могъ истолковать найденныя книги. Въ X ст. мы находимъ довольно многочисленныя свидѣтельства о существованіи у русскихъ письменъ. Восточные писатели упоминаютъ, напр., о надписяхъ на могилахъ, на идолахъ нашихъ предковъ (особенно полабскихъ славянъ). Но приводимое "житіемъ" Кирилла и Меоодія свидѣтельство — единственное, относящееся къ IX в. и потому заслуживающее особеннаго вниманія.

Что же, однако, нужно понимать подъ указанными письменами? На этотъ счетъ существуетъ нѣсколько предположеній. По мнѣнію нѣкоторыхъ, найденныя св. Кирилломъ письмена были готскаго происхожденія и имѣли тотъ видъ, въ какомъ они были составлены готскимъ переводчикомъ Евангелія—епископомъ Ульфилой. Такъ какъ готы дѣйствительно жили въ Крыму ко времени посѣщенія св. Кирилломъ Херсонеса, то вполнѣ возможно думать, что Кириллъ видѣлъ именно готскія книги и назвалъ ихъ русскими. Другіе полагаютъ, что это были "румскія", т.-е. римскія, письмена, по недоразумѣнію названныя русскими. Наконецъ третьи, допуская возможность русскаго происхожденія письменъ, думаютъ, однако, что они представляли собой смѣсь готскихъ, скандинавскихъ и др. элементовъ.

Изобрѣтеніе славянской азбуки относится къ 855 — 862 гг. Въ основу славянскаго алфавита положенъ былъ греческій, при чемъ для звуковъ, не находившихъ себѣ обозначенія въ греческомъ алфавитъ, заимствованы были знаки изъ еврейскаго, коптскаго и др. алфавитовъ. Быть-можетъ, въ данномъ случаѣ послужили и готскія письмена, видънныя св. Кирилломъ въ Херсонесъ. Письмена, изобрѣтенныя св. братьями, явились въ двухъ типахъ—кириллицы и глаголицы. Вопросъ о томъ, которая изъ нихъ древнѣе, остается открытымъ. Было



Образцы письма. Глаголица изъ пражскихъ отрывковъ (XI в.).

предположеніе, что кириллица соотв'єтствуєть древне-греческому уставу, а глаголица—греческому курсиву, но оно встр'єтило серьезное опроверженіе со стороны проф. Соболевскаго, который, какъ выше сказано, глаголицу объясняеть изъ кириллицы, производя, такимъ образомъ, одинъ алфавитъ изъ другого.

Какъ только составленъ былъ алфавитъ, начались списываніе и переводъ съ греческаго языка на славянскій. Начало этой дѣятельности положено было самими свв. братьями; особенно развилась она при ихъ ученикахъ и преемникахъ. Сами Кириллъ и Меоодій успѣли перевести на славянскій языкъ необходимыя богослужебныя книги — Апостолъ и Евангеліе. Кромѣ того, можно думать, что въ Панноніи ими же переведены были творенія нѣкоторыхъ отцовъ Церкви, а именно— "Лѣствица" Іоанна Синайскаго, Бесѣды на Евангеліе Григо-

рія Великаго и, какъ думаетъ проф. Соболевскій, апокрифическое Никодимово Евангеліе.

Многотрудная и многосторонняя пропов'вдническая д'вятельность свв. братьевъ позволила оставить имъ послъ себя сравнительно очень небольшой литературный запасъ. Гораздо шире литературная дъятельность ихъ учениковъ-преемниковъ, находившихся въ болѣе благопріятныхъ условіяхъ, чемъ ихъ учители. После того, какъ деятельность братьевъ-проповъдниковъ въ Моравіи и Панноніи была прекращена гоненіемъ, ученики Кирилла и Меоодія переправились въ Болгарію. Зд'єсь они попадають въ просв'єщенную среду и встр'єчають въ своей дъятельности уже готовую почву; ихъ встръчаеть со своимъ покровительствомъ царь Симеонъ-человъкъ для своего времени весьма просвъщенный, заботившійся о собраніи вокругь себя ученыхъ и книгъ. Особеннаго вниманія заслуживаетъ литературная дізятельность следующихъ преемниковъ свв. Кирилла и Меоодія: 1) Климента, архіепископа Величскаго, которому принадлежать различные переводы съ греческаго языка и оригинальныя сочиненія на славянскомъ языкъ; по свидътельству его біографа, онъ составиль "на всѣ праздники поучительныя слова, простыя и ясныя"; 2) Константина, епископа Болгарскаго, переведшаго слова св. Аванасія Александрійскаго, толкованія на псалмы, слова св. Іоанна Златоуста, сочиненія св. Кирилла Іерусалимскаго; 3) Іоанна, экзарха Болгарскаго, сдълавшаго переводъ Шестоднева св. Василія Великаго и "Увърія" (Богословія) Іоанна Дамаскина; 4) пресвитера Григорія, давшаго переводы изъ Библіи, переводы хронографовъ и хроники Амартола и положившаго, такимъ образомъ, начало историческимъ сочиненіямъ на славянскомъ языкъ. Самъ царь Симеонъ составилъ нъсколько сборниковъ съ богословскимъ и нравоучительнымъ содержаніемъ.

Такъ развилась литература въ южно-славянскихъ земляхъ. Оттуда она стала мало-по-малу проникать и въ Россію вслѣдъ за принятіемъ нами христіанства. Прежде всего вновь обращеннымъ христіанамъ— нашимъ предкамъ— необходимо было запастись св. писаніемъ и богослужебными книгами. Экземпляры послѣднихъ, по всей въроятности, принесены были уже въ готовомъ видѣ священниками, обратившими князя Владимира въ христіанство. Затѣмъ южно-славянскіе оригиналы начинаютъ замѣняться русскими копіями, въ которыя естественно проникаютъ діалектическія особенности переписчиковъ.

Древнъйшіе памятники церковно-богослужебной письменности у насъ относятся къ XI и XII ст.; такъ, отъ XI в. сохранился списокъ Остромирова Евангелія (1056 — 1057 г.). Къ этому же въку (1047 г.) относится особенно цънный экземпляръ толкованій на пророковъ, составленный попомъ Упыремъ Лихимъ. Отъ XII в. мы имъемъ два списка Евангелія, написанные при Ярославъ и Мстиславъ. Къ XIII в. относятся Апостолъ (1220 г.) и Псалтирь (1296 г.). Вотъ первые памятники нашего древнъйшаго языка и письма. Всъ они написаны на пергаментъ уставомъ, безъ раздъленія на предложенія

и даже на слова; въ нихъ хорошо сохранены особенности древнеславянскаго языка: переписчики, напр., очень рѣдко ошибаются въ правильномъ употребленіи ъ и ь.

О переписчикахъ вообще нужно замътить, что это были не простые копіисты, а люди, знающіе дъло болье или менье научнымъ образомъ. Сдълать списокъ какой-нибудь книги отъ руки, да притомъ уставомъ, было дъломъ далеко не легкимъ. Этимъ объясняются тъ приписки къ книгамъ, въ которыхъ "книжные списатели" выражаютъ великую радость по поводу окончанія своего подвижническаго труда \*).

Но, несмотря на тщательность переписки, первоначальные оригиналы, по мъръ ихъ списыванія, съ теченіемъ времени стали пор-



Образцы письма. Изъ Саввиной книги XI в.

титься: особенно это нужно сказать про Минеи. Причина этой порчи заключается въ слѣдующемъ. Очень часто "книжные списатели" "на брегахъ", т.-е. на поляхъ воей рукописи дѣлали помѣтки, въ которыхъ предлагали отъ себя измѣненіе текста въ томъ или другомъ мѣстѣ или считали нужнымъ сдѣлать свои поправки. Эти случайныя помѣтки вносились слѣдующими переписчиками въ самый текстъ, и, такимъ образомъ, къ тексту примѣшивались элементы, совершенно чуждые оригиналу. Важно при этомъ отмѣтить, что иногда на поляхъ писались замѣтки юридическаго или историческаго характера, совершенно не относящіяся къ содержанію текста. На поляхъ Евангелія и Псалтири, напр., встрѣчаются записи вкладныя, дарственныя, за-

<sup>\*) &</sup>quot;Какъ радуется купецъ, прикупъ сотворивъ, и кормчій, во отишье приставый, и странникъ во отечествіе пришедъ, такожде радуется и книжный списатель, дошедъ конца книгамъ". Или: "Радуется заяцъ, избѣжавъ тенета,—радуется писецъ, дописавъ конца" и т. под.

мѣчанія объ основаніи городовъ, о князьяхъ и т. д. Отсюда древніе списки важны не только сами по себѣ, но и какъ памятники, содержащіе въ себѣ большое количество юридическихъ и историческихъ свѣдѣній. Изученіе этихъ замѣтокъ на поляхъ важно еще и въ томъ отношеніи, что позволяетъ ознакомиться съ исторіей той или другой книги, съ исторіей постепенныхъ въ ней наслоеній, увеличеній или сокращеній ея въ объемѣ.

Книги св. писанія существовали у насъ, въроятно, въ полномъ объемъ, не были, однако, объединены. Были распространены "Бытіе", "Псалтирь", "Пророки", "историческія книги", но не въ видъ цъльнаго свода, а въ видъ отдъльныхъ книгъ. Сводъ этихъ книгъ св. писанія является только въ XV ст., благодаря трудамъ Геннадія, архіепископа Новгородскаго, притомъ въ новомъ переводъ, сдъланномъ даже при помощи Вульгаты. Относительно книгъ Новаго Завъта не можетъ быть сомнънія въ томъ, что онъ переведены были всъ. Замътимъ кстати, что Евангеліе расположено было чаще въ порядкъ не евангелистовъ, а недъльныхъ чтеній изъ него. Книги св. писанія, существовавшія въ отдъльности, служили матеріаломъ для сборниковъ или такъ называемыхъ паремійниковъ, въ которыхъ пом'вщались чтенія изъ пророковъ (въ особенности изъ пророка Исаіи), а также изъ притчей Соломона; иногда къ паремійникамъ присоединялись отрывки изъ житій святыхъ (особенно Бориса и Глѣба). Эти паремійники соотвътствуютъ латинскимъ "лекціонаріямъ" и греческимъ "παροιμίαι".

Изъ книгъ св. писанія особенно распространенными были Евангеліе и Псалтирь. Трудно сказать, которая изъ этихъ книгъ была наиболѣе извѣстна нашимъ предкамъ. О Псалтири мы знаемъ, что многіе образованные люди и монахи знали ее паизусть; выраженія ея употреблялись въ качествѣ ходячихъ сентенцій и пословицъ; по ней учились грамотѣ, и существовали экземпляры такъ называемой "Учебной псалтири", къ Псалтири же, наконецъ, обращались иногда даже для гаданій. О послѣднемъ употребленіи проф. М. Н. Сперанскій говоритъ, что это — одинъ изъ видовъ гаданія по книгамъ вообще, происхожденіе котораго относится къ глубокой древности. Примѣръ подобнаго гаданія можно видѣть на Владимирѣ Мономахѣ, который въ своемъ "Поученіи" сообщаетъ, что онъ наудачу открылъ ("разгнухъ") Псалтирь, и ему открылись ("то ми ся выня") слова, разрѣшившія его недоумѣнія.

На ряду съ книгами св. писанія распространены были и толкованія на нихъ; сюда относятся Толковые Апостолъ, Евангеліе и Псалтирь, благодаря своему поучительному содержанію открывавшая широкую возможность для разныхъ толкованій.

Богатство нашей древней переводной литературы не ограничивалось однъми лишь книгами св. писанія и толкованіями на нихъ. Нашимъ древнимъ грамотеямъ извъстны были и усердно ими читались и творенія отцовъ Церкви. Изъ послъднихъ особенною популярностью

пользовался св. Іоаниъ Златоустъ. Его произведенія являются у насъ разсъянными по разнымъ сборникамъ. Есть, впрочемъ, и спеціальные своды, состоящіе исключительно изъ словъ Златоуста. Въ числѣ этихъ сводовъ первое мъсто по своей популярности занимаетъ "Златоструй", составленный въ Болгарін, нодъ редакціей царя Симеона и заключающій въ себѣ слова Златоуста съ нравоучительнымъ содержаніемъ. Изслідованія проф. Малинина показали, что "Златоструй въ разное время подвергался у насъ замътнымъ измъненіямъ: то онъ сокращался въ своемъ объемъ, то, наоборотъ, въ него вносились разныя статьи чисто-русскаго происхожденія, приписывавшіяся, однако, самому Златоусту. Эти русскія вставки могутъ свидътельствовать о томъ, что "Златоструй" былъ любимой книгой, интересовавшей читателей и вызывавшей ихъ на размышленія. Меньше измѣненій претерпъль другой сборникъ — "Златоустъ", относящійся къ типу сочиненій, имъющихъ своимъ содержаніемъ толкованія на недъльныя евангелія. "Златоусть" встръчается въ двухъ типахъ — "Златоустъ постный и "цвътной"; словъ, принадлежащихъ не Златоусту, въ этомъ сборникъ мы находимъ, сравнительно съ первымъ, гораздо меньше. Третье мъсто по времени послъ "Златострун" и "Златоуста" занимаеть "Маргаритъ", составленный въ Греціи, а къ намъ проникшій отъ южныхъ славянъ. Въ XVI в. онъ является въ печати. Въ указанныхъ сборникахъ мы встрфчаемъ лишь отрывки изъ сочиненій св. Златоуста, полнаго же ихъ собранія не имълось.

Вторымъ послѣ Златоуста популярнымъ въ древней Руси писателемъ былъ св. Василій Великій; особенною любовью пользовались его сочиненія аскетическія и о постничествъ.

Кром'в твореній св. Златоуста и Василія Великаго, распространены были творенія Григорія Богослова. Профессоръ Будиловичъ, изслідовавшій 13 его "словъ", на основаніи встрічающихся тамъ особенностей языка доказалъ, что уже въ XI в. они были изв'єстны нашимъ предкамъ. Сочиненія Григорія Великаго особенно интересны по н'ікоторымъ встрічающимся въ нихъ вставкамъ, принадлежащимъ нашимъ переводчикамъ и переписчикамъ. Встрічаемая, напр., въ X слов'в вставка характеризуетъ древне-русскіе обычаи и суевтрія; на ряду съ н'ікоторыми другими данными, она можетъ послужить дополненіемъ и комментаріемъ къ существовавшимъ у насъ такъ называемымъ гадательнымъ книгамъ. Указанная вставка трактуетъ о разнаго рода "встрічахъ", о "трепетів" и т. д., и о томъ суевтрномъ значеніи, которое соединялось съ ними въ древности.

Св. Ефремъ Сиринъ также принадлежалъ къчислу популярныхъ у насъ церковныхъ писателей. Особенно были любимы принадлежащія ему "слова", изъ которыхъ въ Византіи составленъ былъ сборникъ—"Паренезисъ", почти цёликомъ переведенный и на славянскій языкъ. Но не столько изв'єстенъ былъ у насъ самый "Паренезисъ", сколько заключающіяся въ немъ два слова: "о злыхъ женахъ" и "о страшномъ суд'є и о антихристовомъ пришествіи".

Первое послужило для нашихъ древнихъ грамотеевъ источникомъ ихъ аскетическихъ сужденій о женщинахъ, какъ о порожденіяхъ нечистаго духа, "сосудахъ діавола" и т. п., хотя, впрочемъ, отрицательное отношеніе къ женщинъ въ самомъ "словъ" Е. Сирина выражено значительно мягче, нежели у нашихъ грамотеевъ. Второе "слово" разръшало весьма важный для христіанъ вопросъ о будущей судьбъ міра. Нъкоторыя данныя для разръшенія этого вопроса находятся въ Апокалипсисъ, но эти данныя требують для своего уразумънія толкованій, которыя и заключаеть въ себъ указанное слово, представляющее ихъ даже въ поэтической, картинной формъ. Въ тяжелыхъ обстоятельствахъ жизни, порождающихъ уныніе и отчаяніе, "слово" св. Ефрема служило для нашихъ предковъ любимымъ назидательнымъ чтеніемъ. О томъ же предметь толковало "слово" Ипполита, папы Римскаго; оно также не лишено поэтическихъ украшеній, но главное достоинство его въ томъ, что оно систематизируетъ всѣ данныя объ антихристѣ, находящіяся въ св. писаніи и свято-отеческихъ твореніяхъ.

Въ ряду распространенныхъ у насъ аскетическихъ свято-отеческихъ твореній видное мѣсто занимали творенія Іоанна Лѣствичника и Өеодора Студита. Первому принадлежитъ книга "Лѣствица", давшая автору ея названіе Лѣствичника. Въ ней указываются степени приближенія къ Богу и тѣ подвиги, которые необходимы каждому для достиженія нравственнаго совершенства. Өеодоръ Студитъ пользовался уваженіемъ, прежде всего, въ нашихъ монастыряхъ, что и понятно, такъ какъ первый монастырскій нашъ уставъ былъ заимствованъ изъ Студійскаго монастыря, основаннаго св. Өеодоромъ. Въ нашихъ монастыряхъ было обычнымъ правиломъ читатъ его поученія.

Наконецъ, изъ отцовъ Церкви, извъстныхъ у насъ въ древности, мы должны упомянуть объ авторъ догматическаго трактата, Іоаннъ Дамаскинъ и о блаженномъ Өеодоритъ, епископъ Кирскомъ, которому принадлежить статья о Св. Троицъ, написанная въ формъ вопросовъ и отвътовъ, формъ, получившей большое распространеніе и отражавшейся на произведеніяхъ народной словесности. Что касается Іоанна Дамаскина, то его значеніе очень хорошо выясняется проф. Голубинскимъ. "Точное начертаніе православной вѣры Іоанна Дамаскина, -- говоритъ историкъ Церкви, -- и у грековъ занимало первое мъсто между произведеніями догматическими, представляя собой единственное, бывшее у нихъ, полное и систематическое изложеніе христіанскаго православнаго в'троученія. Древній болгарскій переводчикъ "Начертанія", названнаго имъ Словомъ о правой въръ, а другими писателями до-монгольскаго періода называемаго еще Увъріемъ, или самъ сократилъ его или, можетъ-быть, взявъ уже готовое сокращеніе, существовавшее на греческомъ, даетъ его въ такомъ виль, что въ немъ опущено очень многое, что, не представляясь необходимымъ, и не можетъ представляться легкимъ для разумѣнія

KANH! TOUTHAKEOPETERAPIAA INTOYOYMIY À WTEXOUTEWHNABRIKN ATHEKOPINABBI CA. CBINBAIHHEHA ZABNECBPIAHKATA. HKITIMINTININITAATTIAABAHAP KXXKX. TECTANTICAANTANTE NEINIA HIPHCHI HBbbrraibrkinbamhn:

NOHTAKBIBELEPALITENHE DAKEIBECCAHE. MAKBIPAAIITHBAATIBAWTENHE: IIAKBI ACBOROLMB DY BAT WITTENHE . HAKBIRSYEA

инневро рединн.

Образцы древне-русскаго письма. Древній уставъ. (Изъ Супрасльской рукописи XI вѣка). людей, новоначальных въ христіанств и имъющих нужду болье въ первых и общих наставленіях въ въръ. Кромъ главь, относящихся собственно къ богословію, въ переводъ читаются главы, посвященныя предметамъ естествознанія, именно: "о свътъ и огнъ и о свътельницахъ, водахъ, и о земли и еже отъ нея".

Какъ ни важно было знакомство съ догматическою стороною христіанства, однако при невысокомъ уровнѣ просвѣщенія древней Руси, она была мало доступна для пониманія новообращенных христіанъ, а потому, какъ зам'вчаетъ проф. Голубинскій, "изъ всівхъ книгъ оставались наиболъ подходящими для предковъ нашихъ книги нравоучительныя. И здісь, конечно, о немаломъ количествів чтомаго они должны были говорить то же, что сказала Іоанну Златоусту одна женщина: кладязь твоего ученія глубокъ, а верви ума нашего кратки. Но здѣсь, съ длинной или краткой вервью разумѣнія, не было опасности вмъсто воды вытаскивать грязь. Много или мало разумълось, все было на пользу душъ. И необходимо думать, что отдълъ нравоучительныхъ книгъ былъ любимымъ и преимущественнымъ чтеніемъ нашихъ книжныхъ начетчиковъ. Само собою разумвется, въ этомъ отдълъ предпочиталось то, что было проще и что болъе удовлетворяло вкусу. Всего проще были и всего болъе должны были нравиться житія святыхъ, ибо здісь нравоученія преподаются въ живыхъ примърахъ и въ драматической формъ повъстей. Они-то, какъ необходимо думать, и составляли самое любимое чтеніе нашихъ книжныхъ начетчиковъ. До сихъ поръ есть пословица, указывающая, что составляло преимущественную эрудицію книжныхъ начетчиковъ: "Великій учитель! Прологъ наизусть". Житія привлекали къ себъ читателей не только своей нравоучительностью, но и характеромъ передававшихся въ нихъ фактовъ: аскетическіе подвиги святыхъ, ихъ чудеса давали обильную пищу фантазіи, а потому житія представляли и чисто беллетристическій элементь, являлись своего рода трогательными повъстями.

Изъ житій въ Греціи составлялись сборники разнаго объема и разнаго характера: Минеи, Синаксари (Прологи), Патерики. Самымъ обширнымъ сборникомъ были Минеи (мѣсячныя чтенія), въ которыхъ пространныя житія святыхъ были расположены по днямъ празднованія памяти святыхъ или другихъ событій. Можно думать, что имѣлся полный славянскій переводъ Миней уже въ древнѣйшія времена, хотя отъ XI—XII вв. сохранилось до нашего времени лишь двѣ книги: одна за мартъ (такъ называемая Супрасльская рукопись), другая за май мѣсяцъ. Но Четьи Минеи, вслѣдствіе большого своего объема, дѣлавшаго ихъ неудобными для постояннаго чтенія, и у насъ, какъ и въ Византіи, уступаютъ мѣсто другимъ, менѣе объемистымъ сборникамъ, такъ называемымъ Синаксарямъ, которые сопровождались нравоучительными предисловіями, или прологами, откуда и самый сборникъ получилъ названіе Пролога. Древнѣйшіе славянскіе списки Пролога относятся къ XIII в. Кромѣ греческихъ житій, въ



Averdar mo.

ABILT T-BE II. T. CHITHIN оз прочит овыго выпрометью съ догматическою стороною простры высоком уровив просвыщения древней 1946 г. 2 ст. те туппа для вениманія новообращенных хридобраза вобла замічасть проф. Голубинскій, дизъ всіххъ 🔗 а 🕮 з выс естье по сходищими для предковъ нашихъ книги тел Издвев, годечно, о немаломы количествъ чтомаго так секти зоворика то ис, что сказала Іоанну Златоусту В стадизь тыское учения глубокъ, а верви ума нашего во отвор, съ вышлен или краткой вервью разумания, не 責 секта вибето веза вытаскивать грязь. Много или моло вес было на тользу душть. И необходимо думать, что отэтор ительных с выигь быль любимымъ и преимущественнымъ вашихъ тът заихъ начетчиковъ. Само собою разумфется, сеттьть из смочьталось го, что было проше и что болже 🗷 аридо зам Всего проше были и всего болже должны были .(Висисанарія).

за селляную нину фантазии, а потому жинти пред-дет в безлетристическій элементь, являлись своего рода жез селлении.

Превий составлялись сеоривки разнаго объема селлення средник селления (Прологи), Патерики. Самымь жизге в франк жез білли Миней (уденчини чтенія), въ которыхъ з абары жини стятыхь (эдл. расположены по диямъ празднозая научин стятыхы или дзенхы событій. Можно думать, что в Клея полими славанет се се ревода Манен уже из дрегагайнія вреена, хоти отъ  $\mathbf{X}(\cdot, \Sigma^0)$  ва сохранилось до вамето времени лишь чьь заничи, один 🦠 усть (тем., выпрыемая Суправльская руконись), лда. По Чельи Минои, пелівлетніе большого своего gettau au wat 1. 14. э иль неузой выд для псетояннаго членія, и у вы смен, уступав св мъсто гругимъ, ченъе объеми- ык вольку стана крами. Которые сопроподми, жим продогами, откуда Продост, беспильное славянскіе МП во во сел сретовника жи**тій, въ** 

ZIZ or hereta greent nobes ver reported.



"Александръ образъ свой злать на столив высоцъ постави въ рукахъ держа мечъ"



Убійство царя Дарія: "Мечи прободоша, и съ коня урваста и мало его жива оставихъ"

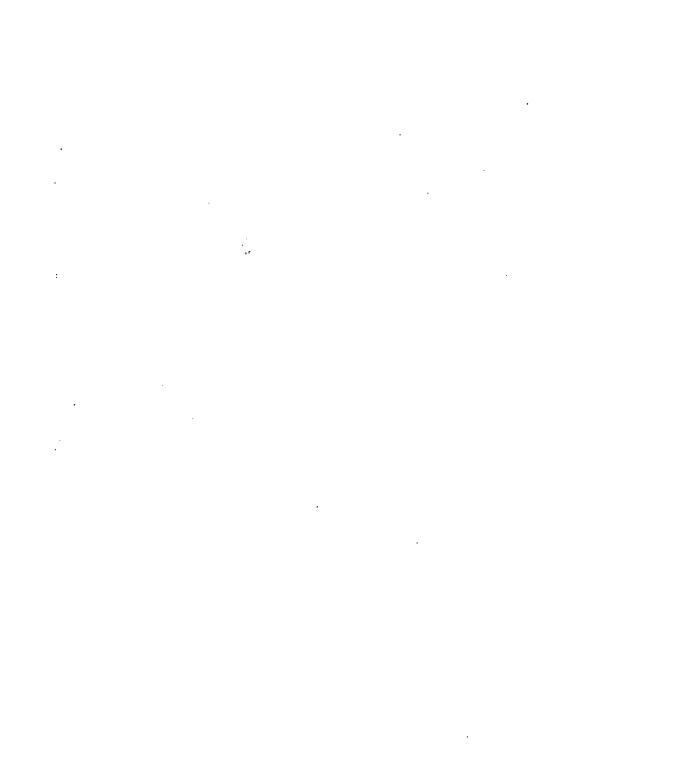

нихъ мы находимъ данныя и о русскихъ святыхъ, какъ, напримъръ, о Леонтіи и Исаіи ростовскихъ.

Особый видъ сборниковъ житійныхъ представляють собою Патерики или Отечники, содержащіе повъствованія объ отшельникахъ, инокахъ благочестивыхъ, посвященныя, главнымъ образомъ, назиданію, какъ это видно, напримъръ, изъ слъдующаго поясненія одного изъ Патериковъ: "Тогда какъ поэты и историки описываютъ воинскіе подвиги, а трагики открыто изображають тщательно скрываемыя несчастія и въ сочиненіяхъ ув' ков в чивають ихъ память, а иные тратять ръчи на смъхотворства и забавныя шутки, - не странно ли было бы намъ оставлять безъ вниманія то, что мужи, которые въ смертномъ и страстномъ тълъ явили безстрастіе, и поревновали безплотнымъ, предаются забвенію". Однимъ изъ древнъйшихъ Патериковъ быль "Лавсаикъ", составленный въ V в. епископомъ Палладіемъ и заключающій въ себъ сказанія о египетскихъ подвижникахъ. "Изложеніе Лавсаика, - говоритъ П. В. Владимировъ, - отличается отсутствіемъ системы, отрывочностью разсказовъ, большею частью очень краткихъ, въ чемъ видять презрѣніе къ литературной формъ. Такое же преэртніе къ условіямъ свттской жизни выражается во внутреннемъ содержаніи Патерика: аскеты презираютъ чистоту тъла и обстановки, истязають себя трудомъ и мученіемъ тела, предавая его давленію природы, ея угрозамъ, но защищая чистоту души безстрастіемъ, бъдностью, одиночествомъ. Всъ мысли аскета устремлены къ загробной жизни, и разсказы изъ міра видіній составляють поэтическую сторону Патериковъ" \*). Въ бол ве позднемъ Патерик в Іоанна Мосха, озаглавленномъ "Синайскій Лимонарь" (Лугъ Духовный), поэтическій элементь гораздо сильнее, что и послужило причиной большей его распространенности.

Въ славянскихъ переводахъ греческіе Патерики, въроятно, имълись уже очень рано: по крайней мъръ, Лимонарь извъстенъ въдревнерусскомъ спискъ XI—XII вв. Эти переводы оказали вліяніе и на наши оригинальные Патерики, въ которыхъ встръчаются заимствованные изъ греческихъ источниковъ нравоучительные эпизоды.

Кром'в житій святыхъ, какъ нравоучительное чтеніе, большое значеніе им'єли переводные сборники, изв'єстные подъ названіемъ "Пчелъ" (на Запад'ь—Florilegia). Какъ пчела собираетъ медъ, перелетая съ цв'єтка на цв'єтокъ, такъ и составитель сборника пользуется изреченіями весьма многихъ мудрецовъ. Сборники эти разд'єлены на отд'єльныя главы, или "слова": о богатств'є и убожеств'є, о трудолюбіи, о мудрости, о правд'є, о житейской доброд'єтели и злоб'є, о цар'є и о власти и т. п. Каждое слово представляетъ сборъ правственныхъ изреченій на ту или другую тему, заимствованныхъ изъ св. писанія, изъ отцовъ Церкви, а потомъ уже изъ писателей св'єтскихъ, т.-е. изъ философовъ, историковъ и даже поэтовъ класси-

<sup>\*</sup> Владимировъ. "Древняя русская литература Кіевскаго періода", стр. 40.

ческой древности и, наконецъ, изъ народныхъ пословицъ. Свътская часть "Пчелы" не мало способствовала распространенію между нашими грамотными предками изреченій классическихъ писателей, анекдотовъ и даже свъдъній миоологическихъ. Напримъръ: "Платонъ мудрый, увидъвъ, какъ благородный юноша, безпутно промотавшій имъніе отца своего, сидълъ передъ чужими дверями и ълъ хлъбъ съ маслинами и водою, сказалъ ему: "если бы ты талъ по своей волъ, то не такъ бы вечерялъ".—"Мудрецъ, увидъвъ друга своего, который просилъ живописцевъ, чтобъ они написали на камнъ его изображеніе, сказалъ ему: "Ты заботишься о томъ, чтобъ камень былъ подобенъ тебъ, а того не боишься, что самъ можешь уподобиться камню".—"Какъ Актеонъ былъ растерзанъ собственными своими собаками, которыхъ онъ самъ вскормилъ, такъ и льстецы своего питателя сътадаютъ" \*).

Но, кромъ нравоучительнаго чтенія, были и другіе интересы. Хотълось имъть хоть какое-нибудь научное представление объ окружающемъ міръ, и въ этомъ отношеніи къ услугамъ нашихъ предковъ была та же переводная литература, здёсь можно было найти такія сочиненія, какъ "Шестодневъ" Іоанна, экзарха Болгарскаго, "Христіанскую топографію Козьмы Индикоплова, "Физіологъ". Св'єд'єнія о природъ, сообщавшіяся въ этихъ трудахъ, заключали въ себъ много баснословнаго и, въ сущности, не выходили далъе того круга, который очерченъ былъ въ произведеніяхъ древнеклассическихъ астрономовъ и географовъ. Такъ, весьма любопытными для характеристики этихъ свъдъній представляются разсужденія Козьмы Индикоплова и Епифанія Кипрскаго, которые считались наиболье выдающимися авторитетами. Египетскій монахъ VI стольтія Козьма рышительно возсталъ противъ тъхъ, которые "осмъливаются схоластическими умозаключеніями понять фигуру и положеніе міра, которые доказываютъ сферическое и кругообразное движение неба, и хотятъ геометрическими вычисленіями, на основаніи затменій солнца и луны, определить форму міра и фигуру земли". "Разв'є могуть они сообщить свою мудрость иначе, какъ только посредствомъ измѣрительныхъ инструментовь и продолжительныхъ изследованій", пренебрежительно спрашивалъ Козьма. "Конечно, они говорятъ нѣчто правдоподобное о солнечныхъ и лунныхъ затменіяхъ, но отъ этого міру мало пользы. Отъ подобныхъ знаній скортье рождается гордость". Напротивъ, самъ онъ, Козьма "не самъ собою и не своими мнѣніями, а божественнымъ писаніемъ наученъ". Земля для него имъетъ форму четырехугольной плоскости, длина которой вдвое болѣе ширины, потому что такова была форма престола въ святая святыхъ, устроеннаго Моисеемъ по подобію земли. Земля стоить на самой себъ, потому что сказано: Ты утвердилъ землю на ея основаніи. За предълами океана, окружающаго земную плоскость, есть еще земля, потому что

<sup>\*)</sup> Буслаевъ. "Очерки", т. II, стр. 91

# TORON KENICHIAGOVEHNHATTO GOOM



Рисунки къ "Сказанію о свв. Борисѣ и Глѣбѣ". (Изъ Сильвестровскаго сборника XIV вѣка).

писаніе говорить: кто пройдеть за предѣлы моря, чтобы извести от туда Бога? Тамъ и былъ рай; на краю этой земли поднимается высочайшая стѣна, которая сверху закругляется и образуеть небесный сводъ. Тамъ, гдѣ стѣна начинаетъ закругляться, растянута наподобіе скатерти твердь и отдѣляеть отъ земли небо, гдѣ живутъ Богъ и святые. Небесныя явленія производятся разумными силами. По Епифанію Кипрскому, это ангелы, управляющіе движеніемъ свѣтилъ, собирающіе трубами морскую воду, чтобы пустить ее въ видѣ дождя на землю \*).

Какимъ баснословіемъ отличались свѣдѣнія о животныхъ, видно хотя бы изъ следующаго сказанія объ единороге: "О инорозе псаломъ глаголеть: и вознесеться, яко инорогь мой. Оисилогь рече о инорозъ, яно сице имать естество, малъ животъ, подобенъ есть козляти, кротокъ же зъло, не можетъ приближитися къ нему ловецъ, зане силенъ есть, единъ же рогъ имать посреди главы, то како убо ловять и; дъвищо чисту повергуть предъ нимъ и приползнетъ къ пазусъ дъвици и персемъ и съсеть, и ведеть его дъвица въ полату, сію рѣчь приложите къ лицу Спасову" и т. д. Столь же чудесными, баснословными чертами, отличается и слъдующее описаніе птицы фениксъ: "Есть птица въ великой Индіи, называемая фюниксъ, о которой Давидъ-пророкъ, въ 91 псалмъ сказалъ: праведникъ, яко фюниксъ процвъте. И та птица, есть единогиъздница, не имъетъ ни подружья, ни чадъ, но сама только пребываеть въ своемъ гнъздъ; пищу же свою добываетъ, летая въ кедры Ливана, и, летая тамъ, наполняеть крылья свои ароматомъ, и оттого благовонна; но когда эта птица состаръется, то взлетить на высоту, и береть отъ небеснаго огня и, спустившись, зажигаеть гнъздо свое, и тутъ же и сама сгораетъ, но потомъ въ пеплъ гнъзда своего нарождается червемъ, и изъ того червя бываетъ птица, съ темъ же нравомъ и съ темъ же естествомъ. И эта птица является образомъ истинно върующихъ въ Бога, потому что они, хотя и приняли мученія за Христа, но нашли большую пищу рая и въ благоуханіи водворилися". Подобныя же баснословныя свъдънія сообщаются о звъряхъ ехиднъ и харадръ, о птицахъ сиринъ и алконостъ. Сиринъ есть сирена, "до чреслъ" имъетъ образъ человъческій, подобенъ музъ, а хвость гусиный, отличается "благоглаголаніемъ и благословесіемъ", "возжигаетъ сердца безэлобныхъ"; алконостъ есть то же, что гальціона у древнихъ писателей: эта птица превосходить ростомъ страуса, живетъ на морѣ и тамъ выводитъ своихъ птенцовъ.

Такія сказанія, заключая въ себѣ въ извѣстной степени поэтическій элементь, стали весьма популярными и проникли въ народныя лубочныя картинки, при чемъ имъ была придана стихотворная форма. Такъ, объ алконостѣ имѣются слѣдующіе стихи:

<sup>\*)</sup> Милюковъ. "Очерки по исторіи русской культуры", т. ІІ, стр. 247.

Птица райская алконость близь рая пребываеть, Нѣкогда и на Ефрать рѣць бываеть. Егда же въ пѣніи гласъ испущаеть, Тогда и сама себъ не ощущаеть. А кто по близости ея будеть, Той все въ мірѣ семъ позабудеть. Тогда умъ отъ него отходить, И душа его изъ тѣла исходить. Таковыми пѣснями святыхъ утѣшаеть И будущую имъ радость возвѣщаеть, И многая благая тѣмъ сказуеть, То и явѣ перстомъ указуеть.

Въ этихъ стихахъ алконосту приписаны нѣкоторыя свойства, принадлежащія скорѣе сирину, такъ что народная фантазія въ этомъ

## CARAMHERICTES OFFHICH



случав позволила себв отступить отъ своего литературнаго источника; самъ же сиринъ изображается въ следующемъ описаніи:

Птица райская, зовомая сиринъ, Гласъ ея въ пѣніи зѣло силенъ. На востокѣ, въ едемскомъ раю пребываеть, Непрестанно пѣніе красно воспѣваетъ. Праведнымъ будущую радость возвѣщаетъ, Которую Господъ святымъ своимъ обѣщаетъ. Временемъ слетаетъ на землю къ намъ, Подобно сладкопѣсненно поетъ, якоже и тамъ. Всякъ бо человѣкъ, во плоти живя, Не можетъ слышати гласа ея. Аще кому слышати случится, Таковый отъ житія сего отлучится, Но не якоже тамо онъ пребываетъ, Но вослѣдъ ея теча, падъ умираетъ.

Сведенія по всеобщей исторіи давались также переводными сочиненіями византійскими, такъ называемыми хрониками. Старъйшая изъ византійскихъ хроникъ была составлена въ VI-VII вв. антіохійцемъ Іоанномъ Малалой и переведена на славянскій языкъ при болгарскомъ царъ Симеонъ, а древнъйшій русскій ея списокъ относится къ XIII в., хотя она извъстна была въ Россіи и ранъе, какъ это видно изъ цитатъ въ русскихъ лѣтописяхъ. Въ этой хроникѣ, рядомъ съ чисто-историческимъ матеріаломъ, мы видимъ и разныя легендарныя сказанія: они есть и въ греческомъ оригиналь (который сохранился въ отрывкъ), и вставлялись въ славянскій переводъ; изъ первыхъ упомянемъ повъсть объ Александръ Македонскомъ, ("Книги Александръ"), а изъ вторыхъ — апокрифическіе завѣты 12 патріарховъ и Слово Аванасія Александрійскаго о Мельхиседекъ. Следующая по времени византійская хроника принадлежить Георгію Амартолу, писателю IX в., и имъется въ русскомъ спискъ XIII в. подъ заглавіемъ: "Лѣтовникь скращень отъ различныхъ лѣтописьць же и повъдателій избрань и составленъ отъ Георгія гръшника инока". Она также отличается смѣшеніемъ историческихъ фактовъ съ вымысломъ, историческаго повъствованія съ баснословными разсказами, о Сивиллахъ, о царъ Соломонъ и царицъ Южской и т. п. Третья византійская хроника была составлена въ XII в. Константиномъ Манассіей и, быть-можеть, въ томъ же въкъ явилась и въ славянскомъ переводъ, хотя списки ея относятся къ XIV в. Въ составъ этой хроники входить легендарная Троянская исторія.

Говоря о сочиненіяхъ научныхъ, необходимо остановиться на любопытнъйшемъ сборникъ энциклопедическаго характера, такъ навываемой Палев, которая имвется двухъ типовъ: Толковая и Историческая. Древнъйшій изъ сохранившихся русскихъ списковъ Толковой Палеи принадлежить Александро-Невской лавръ, и относится къ 1350 г., второй, подъ именемъ Коломенской Палеи 1406 г., изданъ учениками Н. С. Тихонравова, а третій — 1477 г., принадлежащій Московской Синодальной библіотекъ, изданъ фототипически Обществомъ Любителей Древней Письменности. По своему происхожденію Палея Толковая можеть считаться русскимъ памятникомъ, такъ какъ греческаго оригинала ея не найдено; однако следуетъ сказать, что она есть компиляція, построенная на матеріаль переводномъ, съ полемической цълью доказать истину христіанства противъ іудеевъ. Тихонравовъ характеризуетъ ея содержаніе слѣдующимъ образомъ: "Толковая Палея не даромъ иногда называлась "Бытійскою книгою", разсказомъ о бытіи неба и земли (толкованіями среднев вковой богословской науки о міръ, животныхъ, людяхъ и пр.). За этой первою главою следуеть повествование о "быти человечемъ", ограничивающееся до потопа хронологическими и генеалогическими указаніями и потомъ уже переходящее къ болъе строгому и плавному историческому разсказу. Обозначивши число леть отъ Адама до разделенія языкъ и слегка упомянувши объ Авраамъ, Толковая Палея переходить къ разсказу о рожденіи Исава и Іакова и, почти непосредственно затѣмъ, о благословеніи ихъ отцомъ, останавливаясь особенно на символическомъ толкованіи этихъ событій. Къ послѣднему примыкаетъ исторія бѣгства Іакова къ Лавану, которая почти исключительно занята апокрифическимъ отъ лица Іакова разсказомъ о лѣствицѣ, видѣнной имъ во время сна на пути, и длиннымъ полемическисимволическимъ толкованіемъ этого видѣнія. За небольшимъ повѣствованіемъ о встрѣчѣ и примиреніи Іакова съ Исавомъ слѣдуетъ исторія Іосифа, изложенная довольно кратко и въ тѣхъ исключительно подробностяхъ, которыя допускали въ немъ видѣть символическое прообразованіе Христа. Обширное мѣсто въ Палеѣ занимаютъ

## CTBICHEREADTENAKON'E MNOTUCCAKOHENHAMO MNEMKHOTYMNONAEBHOCAZE



Рисуновъ къ "Сказанію о свв. Борисѣ и Глѣбѣ". (Изъ Сильвестровскаго сборника XIV в.).

разсказы о благословеніи сыновей Іаковомъ и "Завѣты 12 патріар-ховъ", дополненные символическимъ толкованіемъ этихъ предсказаній. Все послѣдующее изложеніе ветхозавѣтной исторіи (отъ Моисея до Соломона) въ Толковой Палеѣ отличается меньшею самостоятельностью и ограничивается большею частью выдержками изъ Библіи: полемическія обличенія жидовина и символическія толкованія ветхозавѣтнаго содержанія попадаются въ этой части Палеи гораздо рѣже, а потомъ и совсѣмъ замолкаютъ". Значеніе Палеи опредѣляется не только большимъ количествомъ ея списковъ, но и частыми заим твованіями изъ нея въ разныхъ памятникахъ древне-русской литературы: видно, что книга много читалась и пользовалась большимъ авторитетомъ. Что касается Исторической Палеи или такъ называемой "Книги бытія небеси и земли", то ея греческій оригиналъ

извъстенъ и относится къ IX в. Русскіе списки восходять къ XV в., но были, въроятно, и ранъе. По содержанію Историческая Палея есть краткій пересказъ ветхозавътной исторіи по Библіи и апокрифамъ, безъ полемическаго и символическаго элемента, отличающаго Толковую Палею.

Наконецъ, въ числъ энциклопедическихъ сборниковъ, надо упомянуть о двухъ "Изборникахъ" Святослава, кн. Черниговскаго, 1073 г. и 1076 г. Первый изъ этихъ Изборниковъ былъ переведенъ съ греческаго языка для болгарскаго царя Симеона и переписанъ для Святослава; относительно второго можно предполагать, что онъ былъ составленъ въ Россіи "изъ многихъ книгъ княжихъ", хотя, съ другой стороны, и не исключается его болгарское происхождение. Въ "Изборникъ" 1073 г., рядомъ съ выдержками изъ твореній отцовъ Церкви (напр., съ "Исповъданіемъ въры" св. Никифора, патр. Константинопольскаго, съ поученіемъ Іоанна Златоуста о злыхъ женахъ), помъщены отрывки историческіе, философскіе, риторическіе (статья "о образъхъ", т.-е. о фигурахъ риторическихъ: "инословіи" — аллегоріи, "преводъ"-метафоръ, "изобиліи"-плеоназмъ, "поруганіи"-ироніи и др.). Въ "Изборникъ" 1076 г. любопытны статья о чтеніи книгъ и "Поученіе дътямъ" Ксенофонта и Өеодоры, имъвшее вліяніе на "Поученіе" Владимира Мономаха.

#### Апокрифическая литература.

Въ ряду переводныхъ памятниковъ древней нашей литературы видное мъсто занимаютъ апокрифы.

Начало апокрифовъ относится къ весьма отдаленному отъ насъ времени; апокрифическую письменность мы находимъ у первыхъ христіанъ и даже еще раньше — у ветхозав'тныхъ іудеевъ. Причины ея зарожденія могуть объясняться различно: съ одной стороны, можно предполагать, что апокрифы такъ же древни, какъ и каноническія книги св. писанія; что существовало у христіанъ, какъ и у евреевъ, много религіозныхъ сказаній, признававшихся одинаково достовърными и привлекавшихъ одинаковое уваженіе религіозно-настроенныхъ людей, и что только съ теченіемъ времени нъкоторыя изъ этихъ сказаній получили каноническое освященіе, а прочія были отвергнуты, какъ ложныя. Съ другой стороны, возникновение апокрифовъ объясняется, какъ результатъ сильнаго желанія в'трующихъ людей уяснить себт многое, что казалось недоговореннымъ или недостаточно опредъленно раскрытымъ въ св. писаніи, такъ какъ есть большое число лицъ и событій, о которыхъ св. писаніе сообщаеть очень краткія свъдънія, иногда упоминая о нихъ, какъ бы вскользь, мимоходомъ. Уже самыя первыя страницы

священной исторіи, казалось, нуждаются въ нѣкоторыхъ дополненіяхъ: и о сотвореніи человъка, и о его гръхопаденіи, и объ изгнаніи изъ рая, а въ особенности о жизни Адама и Евы послѣ этого изгнанія хотелось иметь более подробныя сведенія. Объ Енохе изъ Библіи изв'єстно только то, что онъ за свою праведность быль взять на небо живымъ; Мельхиседекъ, царь солимскій, благословившій Авраама и признаваемый Церковью прообразомъ Спасителя, появляется въ св. писаніи въ одномъ лишь эпизодѣ, только упоминается, при чемъ остаются неизвъстными ни предшествующая его жизнь, ни дальнъйшая его судьба; о царъ Соломонъ разсказанъ въ Книгъ Царствъ извъстный эпизодъ ръшенія спора двухъ женщинъ изъ-за ребенка, и желательно было имъть данныя о другихъ проявленіяхъ его мудрости, Писаніе же о нихъ молчало. Ветхій Завътъ даетъ вообще не мало подобныхъ примъровъ неполноты повъствованія, и потому рядомъ съ Библіей давно являются различныя сказанія о техъ же лицахъ и событіяхъ, болъе подробныя, дающія обильный матеріалъ для поэтической фантазіи. Еще болье подобныхъ поэтическихъ подробностей являлось въ разныхъ пророческихъ сказаніяхъ о грядущей судьбъ міра и людей. Широко распространялись всъ такія сочиненія у древнихъ іудеевъ, но не меньшее развитіе и распространеніе получили они и у христіанъ въ первые въка утвержденія новой религіи.

Событія новозав'єтной исторін давали также не мало матеріала для возникновенія апокрифических сказаній. Евангеліе и апостольскія книги въ той же степени, какъ и ветхозав'єтныя книги, возбуждали пытливую любознательность первыхъ христіанъ, и мы видимъ, что уже очень рано появляются сочиненія, дополняющія разсказъ каноническихъ книгъ. Не вполнъ ясною представлялась исторія Самого Божественнаго Основателя новой религіи, не было, напримъръ, ничего почти извъстно о Его дътствъ и жизни до 30 лътъ, и, по свидетельству самихъ апостоловъ, въ I в. по Р. X. ходило много разсказовъ о Христъ, и здъсь-то и былъ, безъ сомнънія, первый источникъ апокрифических в новозавътных сказаній. По новым изслідованіям , какъ отмъчаетъ А. Н. Пыпинъ, кромъ четырехъ каноническихъ, существовало болъе тридцати евангелій апокрифическихъ: извъстныя по упоминаніямъ у церковныхъ писателей, они большею частью не дошли до насъ или еще не найдены, сохранилось, однако, семь апокрифическихъ евангелій. Предметомъ благочестивыхъ повъствованій, изъ которыхъ возникли апокрифы, служили факты изъ жизни апостоловъ, мучениковъ и другихъ праведниковъ: данныя, сообщаемыя каноническими книгами, казались скудными и усиленно пополнялись легендарнымъ преданіемъ. Наконецъ, особенное любопытство возбуждалось грядущей судьбой міра: какъ рядомъ съ ветхозавѣтными пророческими книгами возникали апокрифы о будущемъ царствъ Мессіи, такъ и рядомъ съ Апокалипсисомъ апостола Іоанна появилось нѣсколько апокрифическихъ откровеній, рисовавшихъ второе пришествіе Христово и б'єдствія отъ антихриста, который долженъ явиться передъ страшнымъ судомъ, при чемъ антихристъ въ этихъ сказаніяхъ иногда уподобляется тому страшному великану Армиллію, который рисуется въ іудейскихъ апокрифахъ.

"Въ цъломъ, -- говорить А. Н. Пыпинъ, -- апокрифическая литература представляетъ собою богатый религіозный эпосъ съ длинной, литературной исторіей. Исходя изъ ветхозав'тныхъ преданій, осложненный восточными сказаніями, соединенный съ новозав'тными легендами, апокрифическій эпосъ распространился вмість съ христіанствомъ по азіатскому Востоку и европейскому Западу. Памятники этого эпоса переводились на языки народовъ, принимавшихъ христіанство; и именно потому, что въ самой основъ ихъ были элементы народной въры въ чудесное, было приближение къ народному пониманію, были бытовыя черты, образныя предсказанія, - эти памятники становились общеизвъстной легендой и повърьемъ, отражались въ литературъ, народной поэзіи и церковномъ искусствъ. Распространяясь путемъ книги и пересказа, апокрифическія сказанія нашли впослъдствіи еще одинъ путь сильнаго проникновенія въ массы народныя — въ паломничествъ, затъмъ въ крестовыхъ походахъ: прямое посъщение мъстъ, гдъ совершались величайшия события Ветхаго и Новаго Завъта, оживляло религіозныя представленія и, въ особенности, давало силу апокрифической легендъ; часто она оправдывалась наглядными свидътельствами мъстныхъ святынь и разсказовъ. Такимъ образомъ не только въ книжнической, но и въ народной средъ укръплялось обильное содержаніе легенды, которая затымъ испытывала въ разныхъ условіяхъ новыя развитія и осложненія, воспринимая черты мъста и времени, отражаясь и въ высшихъ областяхъ литературы и искусства, и въ поэзіи, и въ преданіяхъ народной массы".

"Тотъ живой интересъ, какой возбуждали произведенія апокрифической литературы у насъ, какъ въ свое время на всемъ средневъковомъ Востокъ и Западъ, объясняется состояніемъ религіозной мысли. Апокрифы создавались въ такое время, которое было исполнено глубокой въры, но и — легковърія. Въ основъ многихъ изъ этихъ произведеній лежало готовое народное преданіе; а если работала личная фантазія, то въ дух'в того же религіозно - поэтическаго творчества. Разъ занесенное въ книгу, сказаніе легко распространялось въ средъ, такимъ же образомъ настроенной, особенно въ тъ времена, когда каноническое и не каноническое еще мало различались. Содержаніе сказаній было таково, что не могло не увлекать благочестиваго и любознательнаго читателя и, действительно, увлекало его на всемъ пространствъ христіанскаго міра отъ Палестины и Малой Азіи до крайняго Запада Европы и отъ Эфіопіи до скандинавскаго и русскаго Съвера; исторія апокрифической литературы обнимаетъ всъ христіанскія страны, лежавшія въ этихъ предълахъ, и даже переходитъ ихъ. Апокрифическія книги повторяли автори-

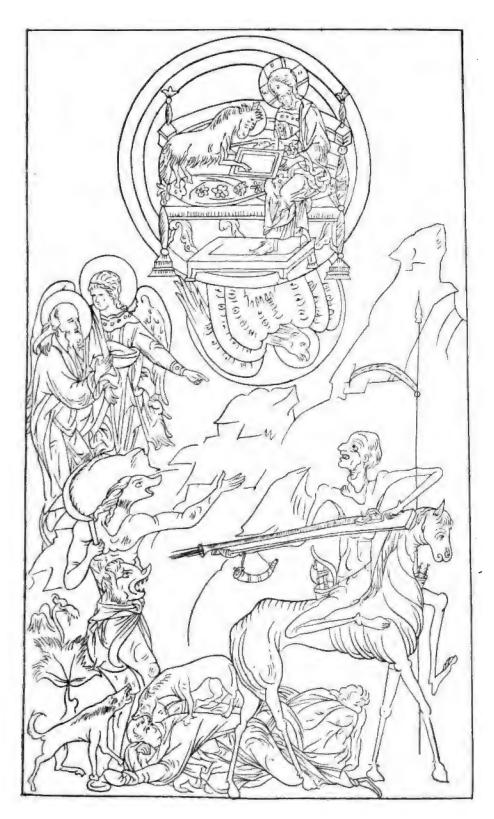

Изъ Апокалипсиса.

тетную форму книгъ самого св. писанія. Во главъ ихъ стояли тъ же священныя имена: книга Еноха, Завъты двънадцати патріарховъ, исторія Моисея, Давидъ, Соломонъ, пророки — съ новыми чудесными сказаніями и прореченіями; въ Новомъ Завътъ — нъсколько новыхъ евангелій сверхъ изв'єстныхъ четырехъ, съ именами Іакова, Никодима, Оомы; исторіи апостоловъ. Тонъ быль тоть же библейскій и евангельскій-та же возвышенная простота, то же важное пророческое, иногда загадочное слово. Если уже эта внъшность производила впечатлъніе, то самые разсказы представлялись какъ бы необходимымъ добавленіемъ къ тому, что не было досказано въ библейскихъ книгахъ и что было, однако, исполнено величайшаго интереса для върующаго, который естественно стремился ближе узнать тайны творенія, недостававшія черты священной исторіи, земную жизнь Христа, тайны жизни загробной. Апокрифъ доставлялъ обо всемъ этомъ множество самыхъ завлекательныхъ, часто поразительныхъ и обыкновенно наглядныхъ подробностей. Тамъ, гдъ библейскій и евангельскій разсказъ былъ кратокъ и гдѣ невольно возникалъ вопросъ, апокрифъ являлся, чтобы досказать то, чего не было въ священной книгь, и въ представленіяхъ читателя то и другое сливалось въ одну цъльную картину. Такъ было въ первые въка христіанства и такъ повторялось у новыхъ народовъ, обращаемыхъ въ христіанство, у нихъ снова являлось это настроеніе глубокой въры, принимавшей и то, что офиціальная Церковь сочла, наконецъ, нужнымъ останавливать и запрещать. Едва ли сомнительно, что этому апокрифическому эпосу принадлежала немалая роль въ замѣнѣ стараго языческаго міровозэрвнія новымъ христіанскимъ: на народныя массы должно было особенно дъйствовать въ апокрифъ его чудесное, трогательное и наглядное. Если въ первые въка по принятіи христіанства въ народныхъ массахъ повсюду больше или меньше господствовало суевъріе съ примъсью еще свъжихъ воспоминаній языческихъ то поздне въ немъ гораздо большую долю начинаютъ занимать христіанскіе элементы въ вид' своего рода христіанской миноологіи, главный матеріаль которой быль дань именно чудесными сказаніями отреченныхъ книгъ" \*).

Церковь запрещала апокрифическія сочиненія, противорѣчившія каноническимъ книгамъ, такъ какъ этими сочиненіями часто пользовались для своихъ цѣлей разные еретики, а между тѣмъ къ апокрифамъ иногда прибавлялись анонимными авторами наставленія, внушавшія особенное къ нимъ уваженіе и невольно смущавшія простыхъ, благочестивыхъ людей. Такъ, въ одномъ апокрифѣ отъ имени Іисуса Христа говорится: "А вы же вся поминайте ихъ, а сами на грѣшника не впадайте, сами слышите: небо и земля мимо идетъ, з словеса моя не мимо идутъ. И увидите писаніе мое вы, попы и діаконы, игумены и діячки и причетники церковные, кажите сіе писа-

<sup>\*)</sup> Пышинъ. Исторія русской литературы, т. І, стр. 417, 423-425.

ніе христіанамъ, и души ихъ утверждайте, дабы покаялися, яко словесемъ симъ кто слушати не станеть — мужъ или жена, или старъ или попъ или діаконъ, черноризцы — да будутъ преданы огню негасимому вѣчному. А кто слушаетъ слогесъ моихъ и писаніе мое чтитъ, то будетъ со мною въ раю, веселящеся по всякъ день. Или кто станетъ читать сіе писаніе передъ христіаны — и душѣ спасеніе, а тѣлу здравіе и отпущеніе грѣховъ". Понятно, что при интересѣ содержанія и при подобныхъ подтвержденіяхъ ихъ авторитетности, апокрифическія сказанія, приходившія къ намъ изъ южно славянскихъ земель или, при посредствъ паломниковъ, заносившіяся изъ Палестины и другихъ святыхъ мѣстъ, получали самое широкое распространеніе и могли оказывать сильное вліяніе на книжность и народную поззію.

Остановимся на содержаніи нѣкоторых апокрифическихъ сказаній.

Предъ нами, прежде всего, апокрифъ о сотвореніи міра и человѣка. Какъ уже было замѣчено, апокрифы зачастую были средствомъ въ рукахъ разныхъ еретиковъ, которымъ они пользовались для достиженія своихъ цѣлей, для пропаганды своего ученія. Апокрифъ о сотвореніи человѣка проникнутъ тенденціей, такъ называемой, богомильской ереси, носившей на себѣ дуалистическій оттѣнокъ. Въ основѣ дуализма лежало представленіе о борьбѣ двухъ началъ, добра и зла. Происхожденіе вселенной, по дуалистической системѣ, есть именно результатъ борьбы между этими двумя началами, и такимъ именно образомъ представляется созданіе міра въ апокрифѣ.

Богъ создалъ человъка въ землъ Мадіамской, взявши отъ восьми частей: отъ земли — тъло, отъ камия — кости, отъ моря — кровь, отъ солнца — очи, отъ облака — мысль, отъ свъта — свъть, отъ вътра дыханіе, отъ огня — тепло. Когда Богъ пошелъ взять отъ солнца очи, и Адамъ лежалъ на землъ, то пришелъ къ Адаму проклятый сатана и вымазалъ его грязью. Богъ, возвратившись, увидалъ Адама въ грязи, разгитьвался на діавола и прокляль его. Снявши съ Адама "пакости сатанины". Господь сотворилъ изъ нихъ собаку и повелълъ ей стеречь Адама, а Самъ отошелъ въ горній Іерусалимъ за Адамовымъ дыханіемъ. Сатана, во второй разъ пришедшій къ Адаму, чтобы навести на него скверну, увидавъ собаку въ ногахъ Адама, испугался и, взявъ дерево, истыкалъ имъ Адама и сотворилъ въ немъ семьдесять недуговъ. Господь, возвратившись снова, отогналь діавола, но недуги вошли внутрь человъка. Затъмъ Господь позаботился дать Адаму имя и послаль ангела Своего взять "азъ" на востокъ, "добро" на западъ, "мыслете" на съверъ и на югъ, и человъкъ быль названь Адамомь. Облекши человъка царственною властью надъ природой и "самовластью", Богъ поселилъ его въ раю, навелъ на него сонъ и создалъ изъ ребра его Еву. Во время сна Господь показалъ Адаму Свою смерть, распятіе, воскресеніе и вознесеніе на небо за 51/2 тысячь лѣть: и увидѣль Адамъ Господа распятаго, Петра, ходящаго въ Римъ, Павла, учащаго въ Дамаскъ и т. д. Проснувшись въ великомъ трепетъ, Адамъ сказалъ Господу о видъніи, и Господь объяснилъ ему, что всъ страданія Онъ воспринялъ на Себя ради человъка, который поэтому долженъ поскорбъть объ [этомъ. Адамъ пробылъ въ раю семь дней и этимъ прообразовалъ Господь жизнь человъческую; десять лътъ исполнится "роженіе", 20 лътъ "юноша", 30 лътъ "свершеніе", 40 лътъ "средовъчіе", 50 лътъ "съдина", 60 лътъ "старость", 70 лътъ "скончаніе".

Въ другомъ апокрифѣ разсказывается, что Богъ отправился въ "мовницу" (баню), вспотѣлъ тамъ, взялъ полотенце, вытеръ лицо, затѣмъ бросилъ полотенце на землю; дьяволъ подхватилъ это полотенце и сотворилъ изъ него человѣка.

Въ описаніи дъятельности дьявола, какъ въ томъ, такъ и въ другомъ апокрифъ — несомнънно отраженіе дуалистическихъ идей.

Изъ апокрифовъ о первыхъ людяхъ извъстны — "слово о Адамъ и Евъ" и "о исповъданіи Евинъ", близкіе другъ другу по содержанію. Проживъ 930 лѣтъ, Адамъ, разсказывается въ апокрифѣ, впалъ въ "болъзнь чревную", тогда какъ раньше не зналъ, что такое болъзнь. Ужаснулся онъ и "возопиль гласомъ веліимъ": "соберитеся, чада мои, ко мнъ". Его потомки собрались и стали около него "на три страны". Сиоъ сказалъ Адаму, что болъзнь, въроятно, происходитъ отъ печали при воспоминаніи о потерянных райских блаженствах и вызвался сходить вь рай и принести ему что-нибудь для утъщенія. Адамъ объясняеть, что бользнь его — "сердечная", и разсказываеть о наказаніи, которому подвергся за нарушение Господней заповеди. Затемъ Ева съ Сиоомъ отправляются въ рай за масличной вътвью, которая должна облегчить страданія Адама. При входів въ рай Сива хочеть пожрать звърь "кутурь" (искаженное: кентавръ). Однако Сиоъ усмиряетъ звъря своимъ словомъ и получаетъ отъ ангела вътви кипариса, кедра и певга. Эти вътви онъ приноситъ Адаму, который плететъ себъ изъ нихъ вънецъ, а затъмъ, чувствуя приближение смерти, разсказываетъ о своемъ гръхопаденіи. Подробности этого повъствованія во многомъ оказываются добавленіемъ къ библейской исторіи: такъ, сообщается, что послъ паденія Адама и Евы всъ деревья лишились листьевъ, и только смоковница ихъ сохранила, а потому изъ ея листьевъ приготовлены были первыя одежды. По гръхопаденіи прародители изгоияются изъ рая "семью свиръпыми ангелами"; послъ изгнанія Адамъ и Ева семь дней плачуть, а затъмъ они стараются найти себъ пропитаніе, но земля даетъ имъ сорныя травы. Когда Адамъ пытается воздълывать землю, ему препятствуеть діаволь, берущій съ него рукописаніе \*), т.-е. обязательство повиноваться ему. Затъмъ была попытка

١.

<sup>\*)</sup> Въ одной раскольничьей рукописи имъется такой разсказъ о рукописаніи Адама діаволу: "Св. ап. Варооломей вопроси св. ап. Андрея Первозваннаго: "како и кінмъ образомъ праотенъ нашъ Каинъ родися, и како праотенъ нашъ Адамъ рукописаніе даде діаволу?" — "Каннъ, объяспяетъ ап. Андрей, скверпавъ родися, съ 12 змінными главами". Адамъ, видя мученія Евы, испытываемыя ею при кормленіи грудью своего сына,

умилостивить Бога 40-дневнымъ постомъ, но при этомъ Ева чуть снова не поддалась искушенію со стороны діавола, который внушалъ ей обойти повелѣніе Адамово. По смерти Адама Ева увидала сонмъ ангеловъ, поклоняющихся его тѣлу. Богъ послалъ арх. Михаила предать землѣ тѣло Адамово, а черезъ сто дней и Евино. И съ этихъ поръ началось погребеніе людей по завѣту Божію.

Къ апокрифамъ о первыхъ людяхъ и о рукописаніи Адамовомъ примыкаеть апокрифъ о "древъ крестномъ", предметомъ котораго служитъ исторія трехъ деревьевъ (кипариса, кедра и певга), принесенныхъ Сифомъ изъ рая Адаму. Здѣсь сообщается, между прочимъ, о томъ, что въ Ветхомъ завѣтъ эти деревья фигурировали при удаленіи

Моисеемъ горечи изъ воды во время путешествія евреевъ по пустынѣ, они же были употреблены Соломономъ при постройкѣ храма Іерусалимскаго; наконецъ въ Новомъ завѣтѣ изъ нихъ сдѣлано было распинателями Христа "древо крестное".

За апокрифами о первыхъ людяхъ идуть апокрифическія сказанія о допотопныхъ гигантахъ - чудовищахъ, о потопъ, а затъмъ относительно событій послъ потопа открывается цълая серія отреченныхъ сказаній—объ Авраамъ, о Мелхиседекъ, о сыновьяхъ Іосифа, и другія сказанія, которыя въ большей своей части вошли въ составъ Пален. Изъ нихъ особенною извъстностью пользовались "Завъты 12 патріарховъ".

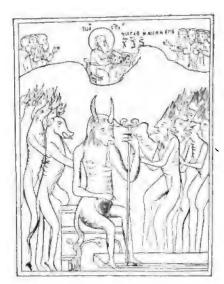

Изъ Апокалинсиса

Содержаніемъ "Завѣтовъ" служатъ пророчества патріарховъ о мессіанскихъ временахъ и о будущихъ судьбахъ міра и человѣка, а равнымъ образомъ ихъ нравоучительныя наставленія и изреченія, обращенныя къ своимъ чадамъ. Благодаря этому нравоучительному элементу, "Завѣты" въ ряду другихъ апокрифовъ занимаютъ особо-важное мѣсто. Нравственныя наставленія патріарховъ касаются разныхъ сторонъ человѣческой жизни и поведенія: чистоты ума (завѣтъ патр. Веніамина), мужества (завѣтъ Іуды), гордости (Левія), состраданія и милосердія (патр. Завулона), просто-

соглашается дать рукописаніе діаволу, который подъ условіємь этого рукописанія предлагаеть Адаму исціалить Канна. Діаволю дібіствительно "оборвалю дванадесять главь змінныхь", положиль ихъ "на камень", подъ которымь заключено было рукописаніе, и бросиль ихъ вмістів съ кампемь въ Іорданъ. При крещеніи Іисусъ Христосъ "сокруши зміевы главы въ водів"; оставшаяся же каменная плита съ рукописаніемъ Адамовымъ была перенесена діаволомъ въ адъ. Во время Своего сошествія въ адъ Господь "растерза и заглади" это рукописаніе.

ты и трудолюбія (Иссахара) и т. д.; особенно важны нравоучительные зав'єты Іосифа о ц'єломудріи, нравственной чистот в и братской любви. Кром'є того н'єкоторые зав'єты (напр., Левія) касаются будущей загробной жизни.

Въ Завътахъ патріарховъ мы видимъ древнъйшую форму нравоучительнаго посланія отъ отца къ сыну, которая впослъдствіи отразилась на извъстномъ поученіи Владимира Мономаха.

Были и еще многочисленные апокрифы, касавшіеся ветхозавѣтныхъ лицъ и событій, но о многихъ изъ нихъ мы не имѣемъ никакихъ свѣдѣній, за исключеніемъ общихъ развѣ названій, сохранившихся въ индексахъ, таковы, напр., молитва Іосифа, Елдадъ и Модадъ, псалмы Соломона и др.

Изъ сохранившихся ветхозавътныхъ апокрифовъ наибольшій интересъ имъють апокрифы о Соломонъ. Личность этого царя-мудреца весьма интересна, между тъмъ Библія сохранила лишь одинъ образецъ его мудраго суда. Естественно, что любознательные читатели не мирились съ такимъ скуднымъ сообщеніемъ о замъчательной мудрости Соломона. Такимъ образомъ создалось нъсколько апокрифическихъ сказаній, которыя объединяются подъ общимъ названіемъ "Суды царя Соломона". Вотъ содержаніе иъкоторыхъ изъ "судовъ" Соломона.

Нѣкій мужъ имѣлъ 3 сыновей. Умирая, отецъ завѣщалъ сыновьямъ сокровище, состоящее изъ трехъ сосудовъ, поставленныхъ одинъ надъ другимъ и зарытыхъ въ одномъ мѣстѣ. Старшій сынъ долженъ былъ взять верхній сосудъ, среднему долженъ былъ достаться средній сосудъ, а младшему — нижній. Послѣ смерти отца сыновья раскопали сокровище, при чемъ въ верхнемъ сосудѣ оказалось золото, въ среднемъ — кости, въ нижнемъ—земля. Младшіе братья были недовольны; они возстали на старшаго и обратились за рѣшеніемъ спора къ Соломону. Послѣдній разрѣшилъ споръ, сказавъ, что старшему назначено золото, и, слѣдовательно, онъ долженъ получить отцовскія деньги, среднему завѣщаны кости, т.-е. скотъ и вся челядь, а младшему отдаются виноградники, нивы и вся отцовская земля.

Интересенъ и другой судъ. Одинъ отецъ, имѣвшій 6 сыновей и дочь, завѣщалъ послѣ своей смерти "тысящу злата" дочери, а все остальное свое имѣніе старшему сыну. Послѣ смерти отца лишенные наслѣдства сыновья обращаются къ Соломону съ просьбою о справедливомъ дѣлежѣ. Тотъ поступаетъ такъ: отсылаетъ всѣхъ дѣтей умершаго къ гробу отца и проситъ ихъ принести правую руку погребеннаго. Младшіе сыновья дѣйствительно хотѣли потревожить прахъ отца, но старшій удержаль ихъ отъ этого. Этотъ поступокъ старшаго сыпа далъ поводъ Соломону заключить, что только этотъ человѣкъ законный сыпъ умершаго, а прочіе—незаконныя дѣти и потому дѣйствительно не заслуживаютъ наслѣдства. Для провѣрки своего рѣшенія царь позвалъ мать тяжущихся, и она подтвердила мудрый его приговоръ.

(Ллексанир'я).

STATEMENT OF STATE Herford Press

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

Весьма любопытнымъ эпизодомъ въ апокрифахъ о Соломонъ является разсказъ о царицъ Южской, которая пришла къ царю съ цълью испытать его мудрость. Привела она къ нему прекрасныхъ дъвочекъ и мальчиковъ, одътыхъ въ одинаковыя платья, и просила отгадать, кто изъ нихъ мальчики и кто девочки. Соломонъ приказалъ имъ умыться. Мальчики стали мыться "твердо и борзо", а дъвочки "сладко и мягко". Подивилась царица мудрости Соломона и ръшила вторично предложить ему ту же загадку. Соломонъ приказалъ "принести овощъ и разсыпати передъ ними". Мальчики стали собирать въ полы, а дъвочки-въ рукава. Царица еще разъ испытываетъ Соломона на другой день, прося узнать, какіе мальчики — обръзанные. Соломонъ приказалъ принести "вънецъ святый, на которомъ написано имя Господне". Обръзанные стояли, а необръзанные пали передъ вънцомъ. Когда царица удалилась въ свою землю, мудрецы ея предложили "Соломоновымъ хитрецамъ" иъсколько загадокъ, напр.: "Если на нивъ вырастуть ножи, чты ихъ скосить? "-, Ослинымъ рогомъ". -, А развъ у осла есть рога? "-...А гдъ же слыхано, чтобы на нивъ выросли ножи?" Интересенъ также апокрифъ "О Соломонъ и Китоврасъ".

Соломону "бысть потреба вопросити Китовраса". Узнавъ, гдъ живеть онъ, мудрый царь отправляеть туда "болярина своего лучшаго съ отроки" и велить имъ захватить съ собою "вино и медъ". Придя къ тремъ колодцамъ, посланные вылили въ нихъ вино и медъ. Является Китоврасъ, осущаетъ колодцы съ этими напитками и туть же кръпко засыпаетъ. Посланные, находившіеся въ засадъ, схватывають Китовраса и ведуть его къ Соломону. "Нравъ же его бяще таковъ: не ходяше путемъ кривымъ, но прямымъ". Поэтому, когда онъ проходиль по Герусалиму, предъ нимъ должны были ломать "палаты", самъ же Китоврасъ пощадилъ домъ вдовицы. Проходя по торжищу, Китоврасъ замътилъ человъка, спрашивавшаго себъ сапоги на семь лътъ "и разсміяся Китоврасъ"; увидъвъ затъмъ мужа "ворожаща", "посміяся"; увид'євъ свадьбу", "всплакася". Наконецъ, на третій день привели Китовраса къ Соломону. Последній обращается къ нему съ просьбой относительно "очертанія святая святыхъ" (т.-с. относительно построенія храма Іерусалимскаго). Китоврасть пообізщаль Соломону достать и потомъ, дъйствительно, досталь "ноготь малъ во имя (т.-е. по имени) шамиръ", которымъ можно ръзать камни и стекла ("шамиръ" — алмазъ). Затъмъ Соломонъ обращается къ Китоврасу за разъясненіемъ его поступка при входѣ въ Іерусалимъ. Китоврасъ пояснилъ, что онъ "разсміяся" на человъка, торговавшаго себъ сапоги на 7 лътъ, потому, что этому человъку не прожить и семи дней; "посміяся" надъ ворожившимъ потому, что тотъ и не догадывался о кладъ, находящемся подъ нимъ; "всплакася надъ свадьбой, ибо жениху не прожить и 30 дней". — Апокрифъ о Китоврасъ заканчивается тыть, что Китоврасъ, "простерши крыло свое", ударилъ имъ Соломона, который вследствіе этого отлетель на конець земли обетованной и только послѣ долгихъ скитаній возратился оттуда.

Остальные изъ ветхозавѣтныхъ апокрифовъ касаются пророчествъ о плѣненіи іудеевъ, о запустѣніи Іерусалима; въ нѣкоторыхъ передаются видѣнія пророковъ, напр., видѣніе Исаіи; есть сказанія, повѣствующія объ откровеніяхъ пророческихъ, напр. объ откровеніяхъ Даніила, Варуха и т. д.

Есть, наконецъ, особый видъ ветхозавѣтныхъ апокрифовъ, въ которыхъ на ряду съ элементами древне-іудейской религіи встрѣчаются христіанскіе элементы. Эти смѣшанныя сказанія представляютъ собой переходную ступень отъ ветхозавѣтныхъ апокрифовъ къ новозавѣтнымъ.

Изъ апокрифовъ, примыкающихъ къ новозавътной исторіи, остановимся прежде всего, на "Сказаніи Афродитіана о чудъ въ Персидской землъ". Это сказаніе было извъстно у насъ уже въ XIII в. и витестт съ "Никодимовымъ Евангеліемъ" пользовалось большою популярностью. Здъсь сообщается о томъ, какъ радовались идолы въ персидской кумирницъ, предсказывая рожденіе Іисуса Христа. Царь персидскій, узнавъ объ этомъ, послалъ въ Іерусалимъ волхвовъ, которые и записали разсказъ о своемъ путешествіи на золотой доскъ. Найдя Богородицу съ Младенцемъ и убъдившись, что о нихъ именно было предсказаніе идоловъ, волхвы воздають хвалу Богородиць: "отроча же, повъствуется о Спасителъ въ апокрифъ, съдяще на земли, яко второе льто ему, якоже самъ глаголаше, малъ прикладъ имый образъ родившія; сама же бяше высока тъломъ, смуглъ блескъ имуще. Мы же обою обличье написано (т.-е. написанное изображение обоихъ) имущи, въ страну свою занесохомъ и бысть положено нашими руками... въ Діоптовъ кумирницъ... И взя отроча кінждо изъ насъ и подержа на руку и поклонишася ему и, цъловавше, дахомъ ему злато и ливанъ и змюрну". Въ этомъ описаніи характернымъ представляется сообщеніе о наружности Богородицы и Спасителя, а также о томъ, что ихъ изображенія были поставлены въ персидской кумирницъ.

Изъ другихъ новозавътныхъ апокрифовъ особенно распространено было въ древней Руси, благодаря подробному, яркому и по мъстамъ поэтическому изображенію загробныхъ мученій "Хожденіе Богородицы по мукамъ".

Богородица, движимая милосердіемъ, пожелала узнать о мукахъ грѣшниковъ въ аду. По Божьему повелѣнію, архангелъ Михаилъ, въ сопровожденіи 400 ангеловъ — отъ 4-хъ странъ свѣта, —показываетъ Ей адъ и страждущихъ въ немъ грѣшниковъ. Описаніе адскихъ страданій въ апокрифѣ отличается необыкновенною яркостью красокъ. Въ одномъ мѣстѣ Богородица видитъ тьму великую, въ которой раздаются страшные вопли, это — мучатся люди, не вѣровавшіе въ Св. Троицу. Въ другомъ мѣстѣ передъ Нею огненная рѣка, въ которой погружены по поясъ проклинавшіе своихъ родителей; далѣе Она видитъ лихоимца, повѣшеннаго за ноги и терзаемаго червями, женусплетницу и раздорницу, повѣшенную за зубы и терзаемую змѣями, которыя выходятъ изъ ея устъ и т. д. Осмотрѣвъ всѣ муки ада, Бо-

городица сжалилась надъ гръшниками и сказала архангелу: "Молю ти ся да вниду и азъ, да ся мучу съ христіаны, понеже нарекошася чада сына моего". Но архангелъ отвътилъ, что ей должно почивать въ раю. Тогда Богородица обращается съ мольбою къ престолу Божію и послъ долгихъ моленій Ея и всъхъ святыхъ и ангеловъ, Спаситель облегчаетъ муки гръшниковъ: имъ дается покой отъ Великаго четверга до Пятидесятницы.

Въ одномъ изъ варіантовъ этого апокрифа сообщается отв'єтъ Спасителя на мольбы Богородицы о помилованіи грѣшниковъ. Для освобожденія грѣшниковъ отъ адскихъ мукъ, говорить Спаситель,



Изъ Апокалипсиса.

необходимо Ему еще разъ сойти на землю и въ адъ, но Богородицѣ неугодно вторичное перенесеніе Имъ крестныхъ мукъ.

Разбираемый апокрифъ интересенъ, съ одной стороны, картиннымъ изображеніемъ загробной жизни, а съ другой — тъмъ, что онъ въ трогательныхъ чертахъ рисуетъ безграничное милосердіе Богородицы, готовой раздълить съ гръшниками ихъ адскія страданія.

Интересъ къ загробной жизни, проявляющійся въ "Хожденіи Богородицы по мукамъ", выразился и въ другихъ апокрифахъ, из-

ображающихъ, кромѣ мукъ грѣшниковъ, также и блаженное состояніе праведниковъ въ раю, таковы, напр., "Павлово видѣніе", "сказаніе о Макаріи Римскомъ", "о Зосимъ" и т. д.

Еще большее любопытство возбуждалось вопросомъ о конечной судьбѣ человѣчества, всего мира, объ антихристѣ, о страшномъ судѣ. Нѣкоторый матеріалъ для эсхатологическихъ представленій (т.-е. представленій о будущей судьбѣ мира и человѣка) можно было найти въ Апокалипсисѣ и нѣкоторыхъ твореніяхъ свв. отцовъ, одобренныхъ самою Церковью, напр., въ сочиненіяхъ св. Ефрема Сирина, Ипполита, и др. Но всѣ эти источники казались недостаточными, требующими дополненій. Эти дополненія и явились въ разныхъ легендарныхъ сказаніяхъ и въ особенности въ "Словѣ Меоодія, епископа Патарскаго о царствіи языкъ послѣднихъ временъ, извѣстномъ сказаніи отъ перваго человѣка до послѣдняго".

Послѣ разсказа о потомствѣ Адама и Евы, о Ноевомъ ковчегѣ, о потомствѣ Изманла и нѣкоторыхъ другихъ фактахъ св. исторіи,— разсказа, исполненнаго всякихъ баснословныхъ подробностей, неизвѣстный авторъ "Слова" представляетъ картину развращенія, имѣющаго наступить въ послѣднія времена, и тѣхъ бѣдствій, которыя постигнутъ людей въ наказаніе за ихъ преступленія.

Любопытнымъ представляется въ "Словъ" повъствованіе объ Александръ Македонскомъ, въ которое входятъ баснословныя подробности изъ разныхъ другихъ апокрифовъ, а также и изъ проникшихъ къ намъ изъ Византін романовъ (напр., изъ "Александрін"). Александръ Македонскій, основавшій городъ Александрію и царствовавшій, по апокрифу, 19 літь, во время одного изъ своихъ походовъ на Востокъ дошелъ до "страны солнечной", гдъ жили люди нечистые потомки Іафета. Пораженъ былъ Александръ ихъ образомъ жизни: "ядяху бо всякое животное нечисто и гнусное-мыши, кошки... мертвыя плоти человъческія: никого не погребаху, но вся ядяху".--Чтобы предохранить святую землю отъ оскверненія, въ случать, если эти люди въ нее проникнутъ, Александръ приказалъ собрать ихъ всехъ вместъ и гнать "аки скотъ" на съверъ, въ горы. По молитвъ Александра, Богъ повелълъ горамъ около нихъ соступиться; осталось лишь небольшое отверстіе, которое Александръ закрылъ желѣзными воротами и замазалъ "сунклитомъ" (искаженное греческое слово-"асинхитъ"), котораго "ни желъзо ни огонь нейметъ". Однако въ послъднія времена за беззаконія людей Богь откроеть эти "горы сиверскія" и выйдуть изъ тёхъ горъ со своими людьми 24 нечестивыхъ царя: Гогъ \*), Магогъ, Инафаазъ, Дафафолъ и др. Они произведутъ великій переполохъ среди людей, которые въ смятеніи "начнутъ бъгати и крытися въ горахъ и пещерахъ и въ пропастехъ земныхъ", со страху и го-

<sup>\*) «</sup>Гогъ бъ крылатъ, держатъ его 29 человъкъ, четырьми цъпи распяленъ на четыре стороны, дабы не заълъ вси человъки. А у иныхъ скотія ноги, песія главы, а ины о семи рукахъ».

лоду станутъ умирать, "и не будетъ кому погребати ихъ". Вышедши изъ горъ, нечестивые люди "начнутъ человъчью плоть ясти, кровь пити, и имутъ младенцы заклати и ясти, и опустветъ отъ нихъ земля и не будетъ живущаго въ ней. Въ три лъта они дойдутъ до Іерусалима и станутъ на удоли Асафатовъ. И послетъ Господъ Богъ архангела Михаила и ту побъетъ царей тъхъ".

Послѣ этого въ Іерусалимѣ воцарится одинъ отъ "сыновъ рахилиныхъ", человѣкъ крайне нечестивый, который будетъ склонять къ своимъ порокамъ всѣхъ людей. Затѣмъ въ Царьградѣ будетъ царствовать нѣкая жена "буява и потворница", дочь діавола, именемъ Дана. Она начнетъ богохульствовать и съ нею вмѣстѣ погибнетъ Царьградъ отъ гнѣва Божія. Наконецъ, чрезъ 4 года и 40 дней "объявятся" города Харазинъ, Виосаида и Капернаумъ. Въ Харазинѣ отъ "черницы — дѣвы, дщери нѣкоего болярина", имѣетъ произойти "сынъ пагубѣ, окаянный сатана", который будетъ воспитываться въ Виосаидѣ, а въ Капернаумѣ воцарится. За царствованіемъ антихриста послѣдуетъ пришествіе Спасителя и, наконецъ, страшный судъ.

Наконецъ, намъ слъдуетъ упомянуть еще объ одномъ апокрифъ— "Бесъда трехъ святителей: Василія Великаго, Григорія Богослова и Іоанна Златоуста". Содержаніемъ этого апокрифа служитъ рядъ вопросовъ и отвътовъ космогоническаго характера. Вотъ нъсколько примъровъ такихъ вопросовъ"; "Отчего ангелы сотворены? — Отъ Духа Господня, отъ свъта и огня". "Отъ коликихъ частей Адамъ сотворенъ?"— "Отъ восьми частей: первое взято отъ земли—тъло, второе — отъ камени — кости, отъ моря — кровь, отъ солица — очи, отъ облака — мысли, отъ вътра — духъ, отъ огня — теплота, душу Господъ вдохнулъ". "Сколько пробылъ Адамъ въ раю?"— "Отъ шестого часа до девятаго".

Изъ этого апокрифа узнаемъ, что великихъ острововъ 72, столько же языковъ, столько же и разныхъ птицъ, рыбъ и деревьевъ, а костей въ человъкъ 295 и столько же суставовъ. Нѣкоторые вопросы имъютъ характеръ загадокъ, напр.: "стоитъ дубъ безъ вътвей и безъ корня, и пріиде къ нему нѣкто безъ ногъ, и возьметъ его безъ рукъ, и зарѣжетъ его безъ ножа, и съъстъ его безъ зубовъ". Дубъ — человъкъ, а придетъ къ нему смерть.

Особый отдълъ книгъ, включавшихся въ индексы, на ряду съ апокрифами, въ разрядъ запрещенныхъ, составляютъ, такъ называемыя, гадательныя книги.

Послѣднія стали извѣстными у насъ очень рано. Родиною ихъ была Византія, гдѣ астрологическія и гадательныя произведенія пользовались большимъ вниманіемъ. Въ нашихъ древнихъ индексахъ перечисляются соотвѣтствующія греческимъ оригиналамъ: "Мартолой, рекше астрологъ", астрономія, землемѣріе, чаровники, громники, молніяникъ, трепетникъ, лунникъ и др. Подобнаго рода книги трактовали о значеніи различныхъ примѣтъ, напр., дрожаніе мышцъ (въ

трепетникъ), полетъ птицъ (волховникъ), того или другого расположенія звъздъ съ точки зрънія наблюдателя (звъздочтецъ) и т. п.

До нашего времени по индексамъ сохранилось весьма много названій гадательныхъ сборниковъ, но содержаніе ихъ въ огромномъ большинствъ случаевъ намъ неизвъстно.

Гадательныя книги появились въ древней Руси очень рано и держались въ ней очень долго. Въ лѣтописи подъ 1110 г. находится запись, въ которой видны намеки на знакомство лѣтописца съ гадательнымъ сборникомъ. Такіе же намеки видимъ въ "житіи Андрея Юродиваго", гдѣ сообщается о значеніи грома и молніи. Проф. В. Н. Перетцъ, занимавшійся исторіей отреченныхъ книгъ, въ частности исторіей громника и лунника, указываетъ, что они восходятъ къ XIV в.





ГЛАВА ІІІ.

# ригинальныя произведенія древнъйшаго періода русской литературы.



ервое мѣсто между памятниками оригинальной древпе-русской письменности принадлежитъ церковнымъ поученіямъ. Вообще мы съ большою вѣроятностью можемъ предполагать, что писательство въ древней Руси начато было именно духовными лицами, единственными у насъ въ то время грамотными людьми, хотя мы знаемъ и свѣтскихъ писателей, каковъ, напр., Владиміръ Мономахъ.

#### Лука Жидята.

Первая русская проповъдь приписывается новгородскому епискоу Лукъ Жидятъ (1036—1059). Она дошла до насъ въ спискахъ XIV в. въ одномъ изъ нихъ озаглавлена: "Поученіе архіепископа Луки къ ратіи". И по изложенію и по содержанію проповъдь епископа Луки отичается чрезвычайной простотой, которая болъе всего подходила къ юниманію его необразованной паствы. Въ проповъди не можемъ не амътить порицанія отголосковъ двоевърія, которое, какъ извъстно, долго отличало русскій народъ по принятіи имъ христіанства. Двоевѣрный характеръ религіи обратившагося въ христіанство русскаго народа объясняется тѣмъ, что христіанство принималось у насъ на первыхъ порахъ подъ давленіемъ власти; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ оно водворялось даже насильственно (таковы сообщенія лѣтописи о распространеніи христіанства въ Новгородѣ и др. мѣстахъ). Отсюда не всегда и не вездѣ оно усвоивалось у насъ искренно. Послѣ этого становится понятнымъ то, почему язычество съ принятіемъ христіанства не заглохло у насъ окончательно, почему оно продолжало жить и

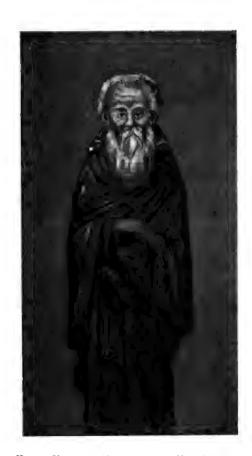

Преп. Кириллъ Бѣлозерскій. Ум. 9 іюня 1427 г. Съ иконы, писанной при жизни его св. Діонисіемъ Глушицкимъ. Изъ изслѣдованія Н. К. Никольскаго.

готово было вступить въ борьбу съ новой религіей. Борьба эта, дъйствительно, была, и продолжалась она довольно долгое время. Но то была борьба тихая, выражавшаяся у насъ въ особыхъ формахъ, а именно, въ томъ, что язычество стремилось, такъ сказать, удержать себъ мъсто въ сознаніи русскихъ людей на ряду съ новыми христіанскими в'трованіями. Отсюда происходило то, что рядомъ съ христіанскими молитвами существовали заговоры и молитвы языческія, рядомъ съ христіанскими върованіями-языческія суевърія. Отголоски этой продолжительной борьбы язычества съ христіанствомъ сохранились даже до настоящаго времени.

Лука Жидята \*), имъя дъло съ новообращенной полухристіанской и полуязыческой паствой, ставить своею задачею сообщить ей въ своей проповъди самыя элементарныя основы христіанскаго въроученія и нравоученія. Для этой цъли онъ пользуется символомъ въры, десятью заповъдями, псалмами и Евангеліемъ. "Братія мон, — говоритъ онъ, — прежде

всего мы, христіане, должны непоколебимо в'вровать въ единаго Бога, въ Троиц'є славимаго, въ Отца, Сына и Св. Духа, какъ насъ

<sup>\*)</sup> Издавалась эта проповъдь въсколько разъ; ее мы можемъ найти у Буслаева, а также въ "Памятникахъ древне-русской перковно-учительной литературы", изд. проф. Попомарева (въ приложеніяхъ къ журналу "Странникъ").

научили апостолы, и какъ утвердили свв. отцы. Върую во единаго Бога "до конца"\*).

**Таковы всъ** догматическія наставленія Луки. Здѣсь нѣтъ никакихъ богословскихъ тонкостей, а простое и краткое изложеніе церковной догматики.

Затыть епископъ Лука обращается къ вопросамъ нравственнымъ и, конечно, прежде всего ему приходится говорить о христіанской молитвъ и о томъ, какъ нужно вести себя въ церкви. "Не лѣнитесь въ церковъ ходить къ заутренъ, объднъ и вечернъ и у себя дома, собираясь спать, только тогда ложитесь въ постель, когда поклонитесь Богу. Въ церкви стойте со страхомъ и не думайте о мірскомъ". Конечно, новгородцы не умъли стоять въ церкви и не могли особенно ревностно относиться къ молитвъ и къ общественному богослуженію, такъ что приведенныя солва проповъдника вызывались самою жизнью.

Затыть идеть різчь объ основахъ христіанской морали. Такою основою служить любовь къ ближнему, и о ней говорить Лука вследъ за наставленіемъ о молитвъ. "Имъйте любовь ко всъмъ людямъ и не только на словахъ, а и въ сердцъ; не рой брату ямы, чтобы Богь не ввергнуль въ нее самого тебя. Будь правдивъ и бративъ, такъ что за правду и законъ Божій не кайся (т.-е. не закапвайся, не отказывайся) положить голову... Не воздавайте эломъ за эло; не ссорь другихъ, но примиряй ихъ. Будьте милосерды къ странникамъ и нищимъ, и голоднымъ, и заключеннымъ въ темницахъ". Отъ встхъ этихъ наставленій въетъ мягкимъ духомъ любви, новаго начала, долженствовавшаго возвысить жизнь той паствы, къ которой обращается пропов'єдникъ. А паства была дикая; буйныя ссоры съ бранными словами были не ръдкостью, и Лука долженъ быль указать своимъ духовнымъ детямъ, что следуетъ воздержаться отъ "буести", отъ гивва, отъ срамныхъ словъ, "помня, яко утро будете смрадъ, и гной, и червіе". Лука въ своей пропов'єди см'єло возстаеть противь многихъ пороковъ общественнаго характера; онъ ратуетъ, напр., противъ несправедливости, взяточничества судей, противъ сильно развитого въ то время ростовщичества; старается отвратить наству отъ суевърія, пьянства, неръдко сопровождавшагося разными, по его выра-

<sup>\*)</sup> По поводу последнихъ словъ "до конца" истречаемъ двоякое толкованіе. По мижнію однихъ, эти слова принадлежатъ самому проповеднику, который хотёлъ въ данномъ случав выразить то, что всёмъ слёдуетъ верить до конца жизни, какъ самъ онга веруетъ. По другому предположенію, за словами "Верую во единаго Бога" въ проповеди луки слёдовали дальнёйшія слова символа веры, и переписчики ради сбереженія места, не желая цитировать всего символа, послё указанныхъ словъ поставили "до конца".

Болье въроятнымъ представляется первое объяснение: слово Луки кратко, и мы не находимъ въ немъ никакихъ повторений, между тъмъ въ немъ встръчаются такия слова: "въруйте въ воскресение и жизнь въчную и въ въчную муку гръшниковъ". Эти слова были бы непонятнымъ повторениемъ въ сжатой проповъди Луки, если бъ онъ въ началъ своей проповъди произвесъ весь символъ въры, въ послъднихъ членахъ котораго говорится о томъ же самомъ.

женію, "бѣсовскими" игрищами; нападаетъ на "москолудство", объясняемое нѣкоторыми изслѣдователями именно какъ увлеченіе игрищами. Вообще "слово" этого новгородскаго проповѣдника весьма замѣчательно по своей простотѣ и близости къ жизни, по реализму, и потому понятна причина, заставившая нашего историка, митр. Макарія, признать разсматриваемое "слово" драгоцѣнностью нашей древней литературы.

Въ лицѣ этого перваго проповѣдника г. Евсѣевъ видитъ "самородный типъ русскаго пастыря первой половины XI в.", освоившагося съ духомъ христіанства не подъ угломъ исключительно аскетически-монашескихъ, дружинно-бытовыхъ или византійскихъ вліяній, а въ приложеніи его къ условіямъ современной дѣйствительности. То живое непосредственное отношеніе къ дѣйствительной жизни, которое проглядываетъ въ проповѣди Луки, по мнѣнію г. Евсѣева, вскорѣ заглохло подъ ударами византійскаго вліянія и смѣнилось въ нашей проповѣди искусственнымъ, книжнымъ направленіемъ.

Но съ утвержденіями г. Евствева относительно оригинальности пропов'вдей простыхъ, безыскусственныхъ, трудно согласиться. Мы охотнъе становимся на сторону сужденій митр. Антонія о древней русской проповъди. По его митию, въ Византіи въ эпоху принятія нами христіанства было два направленія въ церковной проповеди. Представители перваго направленія составляють простыя поучительныя слова, представителямъ второго принадлежатъ торжественныя проповъди съ стремленіями къ красотъ формы и риторическимъ пріемамъ. Оба эти направленія усвоены были и нашими проповъдниками. Во главъ перваго направленія можетъ быть поставленъ епископъ Лука, проповъдь котораго отличается простотою, безыскусственностью и приноровленностью къ дъйствительной жизни; во главъ второго нашъ замъчательный древній церковный витія — митр. Иларіонъ. По пути епископа Луки впосл'єдствіи идуть Өеодосій Печерскій и Серапіонъ Владимирскій, по пути Иларіона — Кириллъ Туровскій.

#### Митр. Иларіонъ.

Характернъйшимъ произведеніемъ митр. Иларіона вляется "слово" о законъ и благодати; полное заглавіе его таково: "Слово о законъ, Моисеомъ даннемъ, и благодати и истинъ, Іисусъ Христомъ бывшихъ, и како законъ отъиде, благодать же и истина всю землю исполни, и въра во вся языки простреся и до нашего языка руськаго и похвала кагану нашему Владимиру, отъ него же крещени быхомъ, и молитва къ Богу отъ всея земли нашея"\*).

<sup>\*)</sup> Подлинный текстъ "слова" см. Хрестоматію Буслаева, издан. 1870 года, 16—20 стр., а также въ "Памятникахъ древне-русской церковно-учительной литературы", изд. проф. Пономарева, т. І.



Изъ Буквицы.

"Слово" это встръчается во многихъ древнихъ спискахъ (XIII в. и даже гораздо позднъе — XVI и XVII вв.); оно пользовалось такою популярностью и уваженіемъ, что древніе наши грамотеи постоянно обращались къ нему за цитатами.

Прежде всего при изученіи этого произведенія является вопросъ: есть ли это церковная проповъдь, произнесенная Иларіономъ, или она была только написана имъ, но не произносилась въ церкви? Митр. Макарій, имъя въ виду обращеніе витіи къ слушателямъ въ концѣ приступа \*), полагаетъ, что "слово", въроятно, было произнесено въ храмъ и именно — Десятинномъ храмъ, гдѣ покоилось самое тъло Владимира. "Нѣтъ сомнѣнія, — говоритъ этотъ церковный историкъ, — что благочестивый Ярославъ ежегодно совершалъ вмъстъ со всъми кіевлянами память по отцѣ своемъ въ день его кончины у его гроба. Если когда, то особенно въ этотъ торжественный день, въ присутствіи самого князя съ семействомъ и при многочисленномъ стеченіи народа, прилично было возгласить похвальное слово просвътителю Россіи \*\*).

Нельзя не замѣтить, что авторъ высказываетъ свое мнѣніе предположительно, да и самое мнѣніе трудно поддается провѣркѣ. Такою же апріорностью отличается и мнѣніе другого нашего историка церкви, акад. Голубинскаго, который думаетъ, что произведеніе Иларіона есть "торжественная рѣчь". — "Но что такое торжественная рѣчь въ правленіе Ярослава?" спрашиваетъ г. Голубинскій и даетъ на это такое поясненіе. Онъ указываетъ на существовавшій въ Византіи обычай устраивать при императорскомъ дворѣ по поводу какого-нибудь выдающагося событія торжественныя собранія съ произнесеніемъ ораторскихъ рѣчей. Такою же ораторскою рѣчью, произнесенною при княжескомъ дворѣ предъ синклитомъ и боярами, было и "слово" Иларіона. Поводомъ же къ этому могло послужить "окончаніе одной изъ церковныхъ построекъ или, можетъ-быть, всѣхъ вмѣстѣ, такъ какъ, по лѣтописи, онѣ ведены были всѣ вмѣстѣ" \*\*\*).

Въ виду слабой обоснованности обоихъ миѣній гораздо болѣе надежнымъ представляется исходить изъ данныхъ самого памятника, а эти данныя таковы: сочиненіе Иларіона не называется "словомъ"; самъ онъ называетъ его писаніемъ и выражается о себѣ—"пишемъ", чего, конечно, не могло бы случиться, если бы онъ готовилъ "слово" для произнесенія въ церкви.

Въ виду этого намъ казалось бы болѣе вѣроятнымъ считать произведеніе Иларіона поучительнымъ посланіемъ.

<sup>\*)</sup> Вотъ какъ читается это обращеніе: "Излагать въ семъ писаніи проповідь пророковъ о Христь и ученіе апостоловъ о будущемъ віжь было бы излишне и клонилось бы къ тщеславію. Ибо, что писано въ другихъ книгахъ и вамъ уже извістно, о томъ предлагать здісь было бы признакомъ дерзости и славолюбія".

<sup>\*\*)</sup> Макарій. "Ист. рус. Церкви". Т. II, стр. 134.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Голубинскій. "Ист. русск. Цер.". I т., стр. 693.

Но—вопросъ теперь — къ кому было обращено это посланіе? На это отвѣчаетъ самъ авторъ: "Не бо къ невѣдущимъ пишемъ, но прѣизлиха насыщышемся сладости книжныя"... При невысокомъ уровнѣ христіанскаго просвѣщенія новообращеннаго народа такими людьми, "обильно насытившимися" книжной сладости, могли быть только развѣ духовныя лица, и, по всей вѣроятности, къ нимъ-то и обращается митр. Иларіонъ въ своемъ поученіи.

Составомъ публики, на которую было разсчитано произведеніе, объясняется какъ его содержаніе, такъ и внѣшній характеръ— его форма: по содержанію оно не нуждается въ крайней элементарности, какъ поученіе Луки Жидяты, а по формѣ оно должно быть образцомъ искусства, такъ какъ внимаетъ ему публика избранная и привыкшая къ книжной сладости.

Какъ видно уже изъ заглавія, поученіе состоить изъ 3-хъ главныхъ частей. Въ первой пропов'єдникъ разсуждаеть о превосходств'є Христовой в'єры, какъ источника благодати и истины, предъ закономъ Моисеевымъ и говоритъ о распространеніи христіанства по всей земліть и его утвержденіи въ русскомъ народіть. Вторая часть заключаеть въ себ'є восхваленіе великаго князя Владимира, благодаря которому Русь приняла новую вітру; въ третьей, наконецъ, части Иларіонъ обращается къ Богу съ молитвой отъ всей русской земли.

Поученіе имъетъ цълью выяснить значеніе недавняго (написано поученіе между 1037 и 1050 гг.) историческаго событія, т.-е. принятія христіанства русскими, и три отдъльныя части проповъди тъсно между собою связаны.

Авторъ сразу приступаетъ къ своей темѣ и съ первыхъ же словъ изображаетъ божественный характеръ новаго ученія. Онъ прославляетъ Бога, который "не презрѣлъ твари своей до конца и не попустилъ ей быть одержимой мракомъ идолопоклонства и бъсовскимъ служеніемъ, но оправдалъ сперва племя Авраамово чрезъ скрижали и законъ, а послъ чрезъ Сына Своего спасъ всъ народы Евангеліемъ и крещеніемъ, вводя ихъ въ обновленіе паки-бытія, въ жизнь въчную. Законъ Моисея былъ предтечею благодати Христовой, и выясняя въ первой части своего поученія превосходство благодати, или Христова ученія, надъ закономъ, т.-е. Ветхимъ Завътомъ, митр. Иларіонъ указываеть, что последній быль только отраженіемъ ("стънью") истины, такъ какъ былъ данъ только на время, являлся подготовкой къ царству благодати, а кромъ того, онъ былъ данъ однимъ іудеямъ, тогда какъ въра христіанская распространилась на множество народовъ, благодать исполнила всю землю и покрыла ее, какъ вода морская. Излагая эти мысли, авторъ прибъгаетъ къ параллелямъ, которыя, конечно, должны были быть понятными людямъ, насытившимся книжной сладостью: Новый Завътъ уподобляется свободной Сарръ, а Ветхій-рабынъ Агари, и какъ сынъ свободной, Исаакъ, несмотря на то, что родился позже Измаила, сына рабыни,

сталъ выше его, такъ и Новый Завѣтъ выше Ветхаго; другая параллель касается Іосифовыхъ сыновей, Ефрема и Манассіи, изъ которыхъ послѣдній долженъ былъ по отцовскому благословенію уступить свое старшинство первому,—таково же отношеніе закона и благодати; припоминается также исторія Гедеона и руна орошеннаго и бесѣда Іисуса Христа съ самарянкою. Особеннымъ одушевленіемъ отличается рѣчь Иларіона въ первой части, когда онъ прославляетъ Спасителя, а также, когда говоритъ о распространеніи христіанства на Руси. "Вотъ уже и мы, радостно заявляетъ онъ, со всѣми христіанами славимъ Святую Троицу, а Іудея молчитъ; Христосъ прославляется, а іудеи проклинаются; язычники приведены, а іудеи отринуты... Пуста была земля наша и изсохла; зной идолослуженія изсушилъ ее; но внезапно потекъ источникъ Евангелія и напоиль всю землю нашу".

Оть этой картины вполнъ естественнымъ является переходъ ко второй части поученія, къ похвалъ виновнику насажденія на Руси Христовой въры, такъ какъ "каждая страна, городъ и народъ чтутъ и славять своихъ наставниковъ, которые научили ихъ православной въръ". Иларіонъ призываетъ свою паству къ прославленію "великаго кагана Владимира", который "уразумълъ суету идольскаго заблужденія и взыскаль единаго Бога, возжелаль сердцемь быть христіаниномъ и обратить всю свою землю въ христіанство". Онъ повельль своимъ подданнымъ креститься, "и ни одинъ человъкъ не противился его благочестивому повельнію: крестились, если кто не по любви, то по страху къ повелъвшему, поелику благовъріе въ немъ соединено было съ властью... Тогда мракъ идольскій сталь отъ насъ удаляться и появилась заря благов рія. Тогда тыма служенія бъсовскаго исчезла, и освътило нашу землю солнце Евангелія; капища разрушены, и церкви воздвигаются, идолы низвергаются, и явились иконы святыхъ; бѣсы убѣжали, крестъ освятилъ города"... Противопоставивъ затъмъ св. Владимира "другимъ царямъ и властителямъ, которые, видя дъянія святыхъ мужей, не въровали, но еще самихъ святыхъ предавали страданіямъ и мученіямъ", вспомнивъ Константина Великаго, которому Владимиръ равенъ умомъ, любовью къ Христу и почитаніемъ Его служителей, указавъ на свидътелей благовърія великаго князя, Иларіонъ одушевленно обращается къ восхваляемому, приглашаеть его встать изъ гроба, чтобы порадоваться, глядя на процветаніе христіанства въ русской земль.

Заканчивается эта вторая часть сочиненія Иларіона молитвеннымъ обращеніемъ къ св. Владимиру, чтобы онъ ходатайствовалъ предъ Богомъ за землю русскую, и съ этимъ тѣсно связывается третья часть сочиненія,—молитва къ Богу отъ всей земли русской. "Доколѣ стоитъ міръ, говорится въ молитвѣ, не наводи на насъ напасти и искушенія и не предай насъ въ руки иноплеменниковъ, да не назовется градъ твой градомъ плѣненнымъ, и стадо твое—пришельцами въ землѣ не своей; да не скажутъ вопреки намъ народы: гдѣ есть

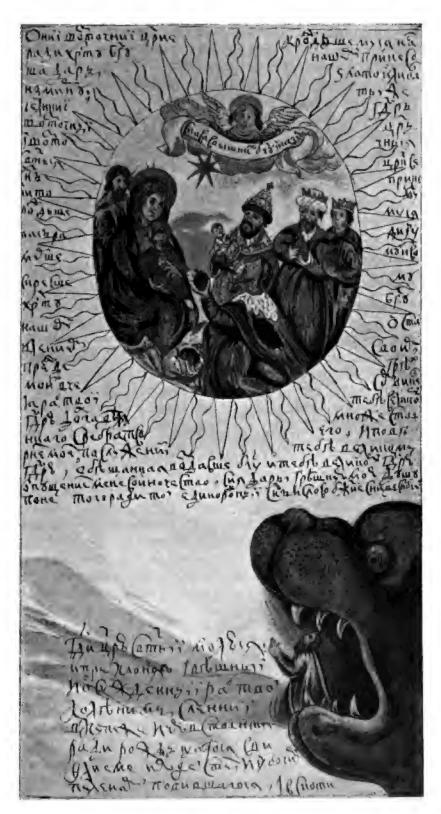

Челобитная дьяка Григорія Всполохова царю Алексью Михайловичу 1672 г.

Богъ ихъ? Не попускай на насъ скорби, глада, внезапной смерти, огня, потопленія, чтобы не отпали отъ вѣры нетвердые въ вѣрѣ" и т. д. Молитва эта весьма цѣнилась въ древнее время и была даже принята въ церковное употребленіе, какъ отмѣчаетъ митр. Макарій.

Изъ подробнаго разсмотрънія сочиненія митр. Иларіона можно убъдиться, насколько оно искусно построено въ логическомъ отношеніи, какъ отдільныя его части, органически примыкая другь къ другу, образують стройное цълое; а вмъсть съ тъмъ приведенные отрывки поученія дають возможность видіть, какъ силу религіознаго одушевленія автора, такъ и зам'вчательное его литературное искусство, которое заслужило восторженный отзывъ даже такого строгаго судьи, какъ проф. Голубинскій, называющій "Слово" Иларіона "самымъ блестящимъ ораторскимъ произведениемъ, самой знаменитой и безукоризненной академической ръчью". Однако нужно сказать, что именно въ этой академичности и заключался главный недостатокъ пропов'єдниковъ того типа, къ которому принадлежалъ Иларіонъ. Его сочиненіе пользовалось большимъ усп'єхомъ въ древней Руси, много переписывалось, но читалось оно, вероятно, только людьми книжными, которые могли ценить его красоту. Массе народа академизмъ такихъ проповъдниковъ, конечно, не былъ доступенъ, и для нея ближе были учители, подходившіе къ Лукь Жидять, а изъ ихъ числа въ до-монгольскую эпоху самымъ замъчательнымъ представляется Өеодосій Печерскій.

### Преп. Өеодосій Печерскій.

Преп. Өеодосію приписывается 15 сочиненій, но подлинность нъкоторыхъ изъ нихъ подвергается сомнънію, и безусловно принадлежащими ему считается пять поученій къ инокамъ и одно къ келарю Однако не всъ изслъдователи соглашаются съ тъми доводами, которые приведены противъ принадлежности Өеодосію поученій къ мірянамъ, а потому мы, не разръшая этого спорнаго вопроса, разсмотримъ и эти послъднія, тъмъ болье, что извъстно, что въ своей учительной дъятельности Өеодосій далеко не ограничивался предълами своей монастырской общины. Въ его "Житіи", написанномъ Несторомъ, сообщается, что Өеодосій обличалъ князя Святослава, отнявшаго кіевскій столь у старшаго своего брата Изяслава. Өеодосій вид'єль въ этомъ поступк'є князя беззаконіе и посылалъ ему "епистоліи" или же поручалъ приходившимъ въ монастырь вельможамъ передать свое неодобреніе князю. Впослівдствін онъ написалъ къ Святославу "епистолію велику зъло, обличая того и глаголя: "Гласъ крове брата твоего вопіетъ на ти къ Богу, яко Авелева на Канна. Интахъ многінхъ древнінхъ гонитель и убойникъ



Изъ иллюстрацій къ Апокалипсису. (Руковись Румній Муцен 1708 года)

о во на насъ скорби, глада, внезапной смерти, от въры нетвердые въ соза ота весьма изнилась въ древнее время и постоя от терковное употребленіе, какъ отмъчаетъ от терковное употребленіе, какъ отмъчаетъ

чально в селения разопотрения сочинения митр. Иларіона можно та в под некусно построено въ логическомъ отно-💎 🐪 🖂 на его части, органически примыкая другъ къ водное цълое; а вибеть съ тыть приведенные - чакта возможность видьть, какъ силу религіознаго да дакъ и замъчательное его литературное искус-. лужило восторженный отзывь даже такого строгаго 🕟 🕟 ф. Голубинскій, называющій "Слово" Иларіона "сазавть ораторскимть произведеніемть, самой знаменитой и - этой авадемичиости и заключался главный недостатокъ 🚁 🤃 Сонтковъ того запа, къ которому принадлежалъ Иларіонъ. Его по пользованось большимъ усифхомъ въ древней Руси, много этремисывалось, но читалось оно, въроятно, только людьми книжжили которые могли цівнить его красоту. Массів народа академизмъ в вм. предостиниковъ, конечно, не былъ доступенъ, и для нея межен жаз с интели, подходившіе къ Лук**ъ Жидять, а изъ ихъ числа** жение в на му самымы замічательнымы представляется and the sequence

# Преп. Өеодосій Печерскій.

Прев с обосно принисывается 15 созначений, по подлинность зкоторым выв нихт зозвергается сомичнію, и безусловно принадлежанский ему счатается нять поученій къ инокамъ и одно къ келарю. Однаго не вев изелъдователи соглащаются еъ тъми рив (сист противъ првиадлежности Осодосію HORO PANIL, KOTOPIA нем в бай жъ марежамъ, в местому мы, не разрівная этого спорнаго вограса, рез торим в оти послушия, тъмъ болъе, что извъстно, э - въ съ съ учительной д'ятсльности Осодосій далеко не огранизналея «реділами своей у этетырской общины. Въ его "Житін", эт из таомъ Пестором с возбидается, что Осодосій обличаль князя дава, отниви с одерскій столь у старшаго своего брата Наяg Detail эталь въ этомъ поступкъ кияля беззаконіе и потейне иза от термали приходившимь въ мона- в свое неодобрене виняю. Впоствдетвін пам деннет сою технику заклю, обличая того с безда преста сенейств по да из Богу, яко та 5.1 г. ревейска Робота де и **убойник**ъ

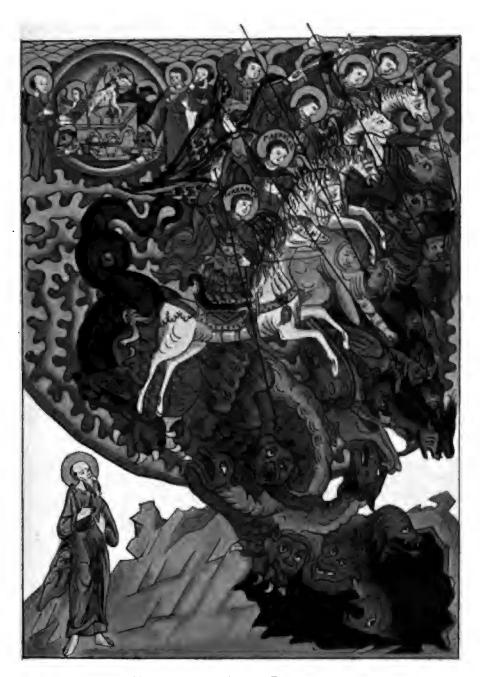

Изъ иллюстрацій къ Япокалипсису. (Рукопись Румянц. Музея 1708 года).

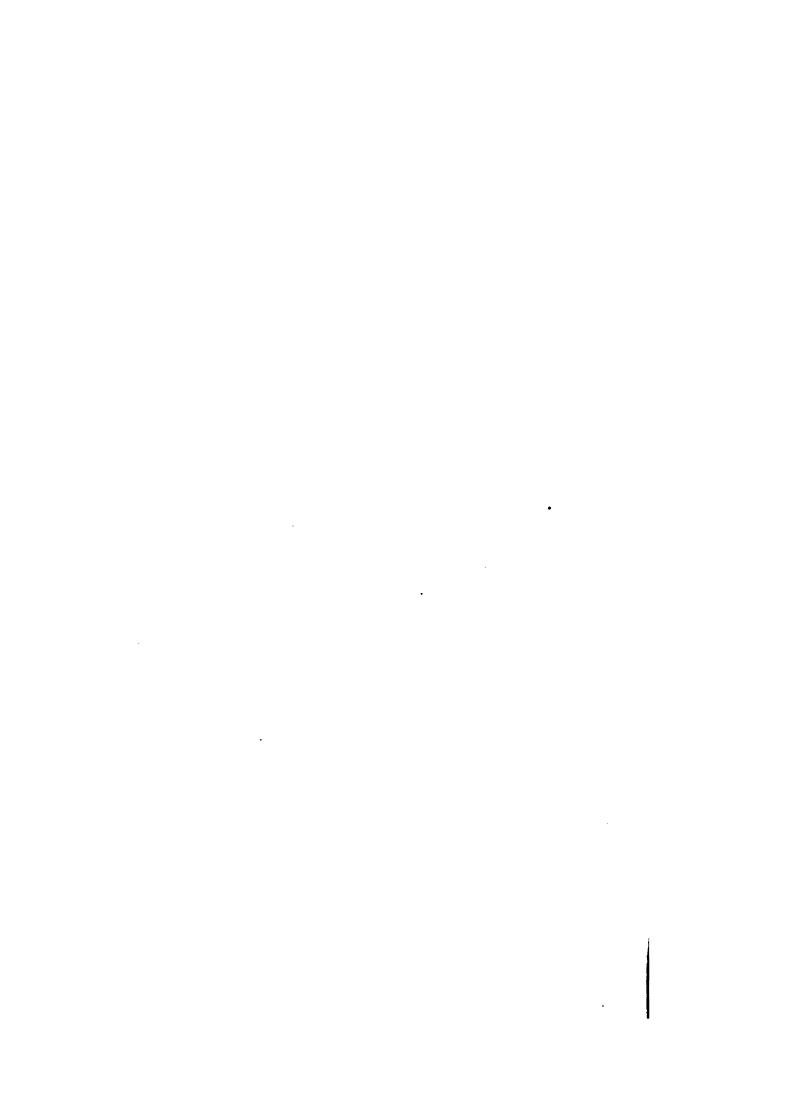

братоненавидникъ приводя (т.-е. въ примъръ) и притчами тому вся еже о немь указавъ и тако вписавъ и посла". Этими обличеніями Өеодосій вызвалъ сильный гнъвъ Святослава, который грозилъ ему заточеньемъ; но угрозы не могли подъйствовать на святого отшельника, и князь смирился. Изъ этого факта мы можемъ ясно видъть, что аскетизмъ не устранялъ Өеодосія отъ міра, а, напротивъ, содъйствовалъ его вліянію на міръ.

Въ своихъ поученіяхъ къ инокамъ Өеодосій разъясняетъ, главнымъ образомъ, общія христіанскія обязанности любви и терпънія, говорить о томъ, чтобъ иноки ходили къ церковной службъ и вели бы себя во время ея, какъ подобаетъ, съ благочиніемъ, а также указываеть на тъ отступленія отъ порядка, которыя замъчаются въ средъ монашествующей братіи, особенно на недостатокъ смиренія и покорности. "Мы,—говорить Өеодосій, —хотимъ много воли. Егда бо година церковная позоветь насъ на святой соборъ, и тогда сердца наши сатана омрачить лівностью, яко не ити съ тщаніемъ въ церковь на святое собраніе... А о павечерницъ нъсть ми злъ глаголати: колико возвѣщалъ есмь о томъ, и нѣсть послушающаго ни единаго же! И како ми молчати о томъ или не стонати?.. Колико бо лътъ минуло, ни единаго виждю пришедша ко мит и глаголюща: како ми спастись! Но итсть того въ насъ никогда же обртсти... И се нынт не на укоръніе вамъ написахъ, но убъждаю васъ, да бысте остали отъ такового нерадънія... Молю вы, чада моя любимая и братія и отцы, воспрянемъ отъ сна лѣностнаго и не опечалъемъ Св. Духа". Иногда братія роптала на Өеодосія за его благотворительность, за страннопріимство, и потому игумену приходилось указывать на непозволительность подобнаго ропота.

Изъ поученій къ мірянамъ прежде всего остановимся на томъ, которое говорить "о казняхъ Божінхъ" и которое, по мнѣнію акад. Голубинскаго, отстаивающаго его подлинность, могло быть написано по поводу какого-нибудь бъдствія, постигшаго Русь. Поученіе имъло, несомивнно, греческій источникъ, но приноровлено къ русской жизни. "Богъ, — говоритъ Өеодосій, — насылаетъ по своему ги ву разныя казни, потому что мы не стремимся душою къ Богу; насъ соблазняютъ дьяволъ и алые люди. Богъ не хочетъ людямъ зла, а дьяволъ радуется всякому злу, которое творится среди людей: ибо онъ искони нашъ врагь, хочеть убійства и кровопролитія, подвигаеть насъ на ссоры, зависть, братоненавидъніе и клеветы. И если погръщить какая-нибудь страна, Богъ казнитъ или смертію, или голодомъ, или наведеніемъ язычниковъ, или бездождіемъ и т. п. Послѣ этихъ общихъ положеній Өеодосій обращается къ характеристикъ современнаго ему двоевърія. "Се бо не поганскы (по-язычески) ли творимъ?" спрашиваетъ онъ. "Аще кто усрящетъ черньца или черницу, то взвращается, ли свинью, ли конь лысъ: то все не поганскы ли есть? Се бо по дьяволю наученію держать". Другіе "зачиханію" върують, будто бы отъ него польза здоровью; кром' того, распространены "волхвованіе, чародѣяніе, запойство, скоморохи, гусли, сопѣли и всякія игры и дъла неподобныя". Особенно ярко въ этомъ поученіи обличается пьянство, которое представляется первою причиною многихъ гръховъ. Этому же недостатку современной русской жизни посвящаетъ Өеодосій и другое поученіе, въ которомъ обличаетъ уловку пьяницъ прикрывать свое пьянство благочестіемъ. Въ Россію проникъ изъ Греціи обычай произносить на пирахъ тропари и при этомъ пить чаши въ честь Спасителя, Богородицы и святыхъ. Өеодосій ограничиваетъ число такихъ тропарей: "въ пиру, поучаетъ онъ, говорить чашамъ тропарей только три — передъ началомъ славится Христосъ Богь нашъ, передъ окончаніемъ прославляется Дъва Марія, родшая Христа Бога, а третья чаша князя, и больше не велимъ; если и поемые въ церкви тропари не рождаютъ плача, то тропари, творимые у питья, не плачъ рождаютъ, а гръхъ и муку; говорить въ пиру многіе тропари уставили не Богу, а чреву работники, желая много пить". Затъмъ Өеодосій сравниваетъ пьянаго съ бъсноватымъ и находитъ, что пьяный хуже: "Бъсноватый страдаетъ не по своей волъ, и онъ получитъ царство небесное, а пьяный, страдая по своей волъ, добудетъ муку въчную; священникъ, пришедъ къ бъсноватому и сотворивъ молитву, прогонитъ бъса, а къ пьяному, если бы и со всей земли собрались священники, то не прогонять самовольнаго бъса запойства злого".

## Кириллъ Туровскій.

Если по характеру проповъднической дъятельности Оеодосій Печерскій близокъ къ Лукъ Жидять, то къ митрополиту Иларіону тъсно примыкаетъ Кириллъ, епископъ Туровскій. Подобно Иларіону, епископъ Кириллъ, былъ необыкновенно красноръчивымъ ораторомъ, и проповъди его очень нравились современникамъ, такъ что многіе называли его "златословеснымъ витіей" и сравнивали съ Іоанномъ Златоустомъ. Проповъди Кирилла, дъйствительно, отличаются красотой и изяществомъ слога. Видно, что ораторъ не только отъ природы владълъ недюжиннымъ талантомъ, но и прошелъ, кромъ того, школу высшаго риторическаго образованія. По мнѣнію акад. Голубинскаго и проф. Пономарева, св. Кириллъ стоялъ на уровнъ современнаго ему византійскаго церковнаго красноръчія: у него тъ же ораторскіе пріемы, тъ же поэтическіе обороты ръчи, тъ же символы и аллегоріи, какъ и у византійскихъ проповъдниковъ.

Сочиненія Кирилла Туровскаго по характеру своему могутъ быть раздѣлены на три группы: 1) поученія къ инокамъ, 2) поученія церковныя, обращенныя къ народу, и 3) молитвы.

Вопросъ о числѣ поученій Кирилла Туровскаго до сихъ поръ еще остается не рѣшеннымъ. Въ разныхъ изслѣдованіяхъ число это представляется не одинаковымъ: въ то время, какъ одни усваиваютъ

Кириллу до 50 поученій, другіе ограничивають это число 30-ю, а иногда даже 12—10 поученіями. Въ новъйшемъ изданіи, принадлежащемъ проф. Пономареву, мы видимъ сокращеніе того, что раньше предполагалось принадлежащимъ св. Кириллу. Прочнъе дъло обстоитъ съ его молитвами и канонами, число которыхъ поддается болъе точному опредъленію. Но во всякомъ случать указанная нами классификація сочиненій св. Кирилла сохраняется при всякомъ ихъ числъ.

Общую характеристику произведеній Кирилла Туровскаго даеть митрополить Макарій. "Каждое изъ словъ св. Кирилла, — говоритъ нашъ историкъ, -- начинается приступомъ, въ которомъ большею частію выражена какая-нибудь общая мысль, не всегда, впрочемъ, удачно приспособленная къ послъдующему изложенію слова. Въ самомъ словъ обыкновенно изъясняется предметъ праздника, раскрываются обстоятельства воспоминаемаго событія или излагается притча. При объясненіи подробностей событія или притчи пропов'єдникъ почти везд'є старается показать ихъ переносный, таинственный смыслъ, иногда естественно и върно, иногда довольно принужденно и произвольно. Краткія евангельскія сказанія Кириллъ большею частію распространяеть; нъкоторыя простыя и несложныя событія представляеть въ образной, драматической формъ и въ уста дъйствующихълицъ влагаетъ длинныя ръчи и объясненія, которыя хотя, разсматриваемыя отдъльно, иногда и прекрасны, но не всегда естественны и неръдко утомительны для чтенія. Вст слова оканчиваются или краткимъ назиданіемъ слушателямъ, или краткимъ повтореніемъ прежде сказаннаго, или молитвою къ Богу, или похвалою угодникамъ Божінмъ и молитвою къ нимъ. Вообще о словахъ святителя Туровскаго можно сказать, что отдъльныя мъста въ нихъ есть очень хорошія и даже прекрасныя, но целаго, вполне выдержаннаго и совершеннаго слова неть ни одного". Проповъдникъ хочетъ подражать Златоусту, но у него нътъ того достоинства, которое отличаетъ проповеди последняго, нетъ общедоступности и простоты въ изложеніи и преобладающаго нравоучительнаго элемента.

Лучшими поученіями св. Кирилла нужно признать его поученія къ инокамъ. Эти поученія преслѣдуютъ двоякую цѣль: выяснить значеніе иноческой жизни и побудить слушателей къ возвышенію монастырскаго благоустройства. Отсюда и двоякій ихъ характеръ— символическій и нравственно-аскетическій. "Мысли о значеніи иночества въ его разныхъ видахъ, о значеніи иноческихъ обѣтовъ и одеждъ святитель выражаетъ въ своей любимой формѣ: въ формѣ притчи и прообразованій, которыя сопровождаетъ толкованіями. Нравственныя наставленія касательно иночества запечатлѣны зрѣлостью и опытностью высокаго подвижника".

Монашество рисуется въ поученіяхъ Кирилла высоко - поэтическими чертами. Жизнь инока представляетъ полную противоположность мірской жизни. "Инокъ пріемлетъ двоякое крещеніе: первое

общее съ мірянами — возрожденіе водою и духомъ, второе — особенное-крещеніе покаяніемъ и постриженіемъ волосъ, которымъ онъ призывается на ангельское житіе и на "немолчное съ ангелы прославленіе Бога". Монастырь — это духовное небо, почему и иноки какъ бы парятъ подъ небесами и славословятъ Бога "купно съ ангелами". Они ищутъ и должны искать въчнаго свъта праведныхъ, къ нему устремлять свои взоры. Въ мірть-временный, преходящій свътъ, среди котораго все - тщета и суета пустая. Въ міръборьба съ грѣхомъ, въ иночествъ-отречение отъ грѣха. Проповъдникъ, изображая эту борьбу съ гръхомъ, указываетъ на ту помощь, которая подается борющемуся иноку отъ Христа. Онъ указываетъ, какъ иночество возвращаетъ насъ къ первобытному естеству, "легкому и безстрастному". Это естество искажено благодаря кознямъ діавола; человъкъ находится въ плъну духовномъ. Христосъ своими заслугами освобождаетъ его отъ этого плъна. Но и послъ этого избавленія есть много людей, которые не удерживаются на высотъ призванія христіанина и погрязають во тымъ грѣховной и для которыхъ поэтому необходимъ свъть иноческаго житія.

Въ поученіяхъ епископа Кирилла къ инокамъ мы видимъ менѣе витіеватости и искусственности, чѣмъ въ его поученіяхъ мірянамъ; тонъ въ нихъ болѣе ровный и спокойный. Самъ проповѣдникъ—аскетъ, и предметъ этихъ поученій ближе и дороже его сердцу, нежели предметы другихъ его поученій.

Среди произведеній Кирилла Туровскаго особенный интересъ представляютъ составленныя имъ молитвы. Самыя обширныя и характерныя изъ нихъ тѣ, которыя положены въ церковномъ уставъ послѣ заутрени; содержаніемъ своимъ онѣ соотвѣтствуютъ церковному значенію дней. Такъ, въ понедѣльникъ молитва обращена къ ангеламъ, во вторникъ — къ св. Іоанну Предтечѣ и т. д. Такое же практическое значеніе имѣетъ и канонъ Кирилла, дошедшій до насъ въ спискѣ XIII в.

Наиболѣе благопріятный отзывъ о молитвахъ Кирилла находимъ у проф. Пономарева, который отводитъ имъ по ихъ достоинству первое мѣсто въ ряду сочиненій епископа Кирилла. Эти молитвы, дѣйствительно, захватывають силою выраженнаго въ нихъ религіознаго чувства. Въ особенности это примѣнимо къ "молитвамъ на седьмицу", въ которыхъ ярко высказывается мысль о грѣховности человѣческой природы, о полномъ извращенін духовнаго и тѣлеснаго существа человѣка и, вслѣдствіе этого, о необходимости для него помощи Божіей. Въ человѣкъ нѣтъ "мѣста чистаго", "все скверна", и его духовное разложеніе рисуется въ необыкновенно яркомъ образѣ: "На небо очима воззрѣти не смѣю, ибо тѣло злобою уязвихъ, — ни руки воздѣти на высоту: полна бо еста лихоимства, ни устну отверэти на молитву; яко злогласованіемъ слѣпистася... сердце отягчихъ многояденіемъ; душу омрачихъ немилосердіемъ; тѣло ослабихъ лѣногояденіемъ; душу омрачихъ немилосердіемъ; тѣло ослабихъ лѣногояденіемъ;

стью... и весь быхъ, яко древо неплодно, или яко храмъ пустъ, ему же на разореніе всѣ поучаются" и т. д. Подобная "скверна" могла бы привести человѣка въ отчаяніе, повергнуть въ сильнѣйшій пессимизмъ, но помощь Бога могущественна и милости Его неизреченны.

Въ молитвахъ Кириллъ Туровскій представляется вдохновеннымъ религіознымъ поэтомъ, и поэтическая сторона проявляется здъсь, именно, въ картинныхъ аллегоріяхъ и символахъ.

Поученія Кирилла къ мірянамъ цѣнятся ниже вышеуказанныхъ поученій къ инокамъ. Однако и въ нихъ зачастую находимъ поэтическое воодушевленіе, искупающее недостатки искусственнаго риторизма. Нельзя, напримѣръ, не видѣть поэтическаго одушевленія въ той параллели между весною и воскресеніемъ Христа, возрождающимъ и обновляющимъ человѣчество, которая проводится въ "Словѣ на Өомину недѣлю". Изъ этого слова, съ одной стороны, видно, что ораторъ не простой самоучка, а знакомъ и съ риторическими пріемами построенія рѣчи; но, съ другой стороны, замѣтно также и то, что онъ не всегда остается въ границахъ искусственнаго и безжизненнаго риторизма. Для проповѣдника пріемы остаются пріемами, но они не подавляютъ въ немъ окончательно чувства: рисуя символическую картину, ораторъ самъ воодушевляется и увлекается ею.

Къ числу риторическихъ пріемовъ, отличающихъ пропов'єди св. Кирилла, относится, между прочимъ, драматизація, вводимая имъ въ свои проповъдническія произведенія. Часто проповъдникъ въ уста упоминаемыхъ имъ лицъ влагаетъ пространныя рѣчи, придающія поученію изв'єстный драматизмъ, хотя, правда, и вн'єшній. Въ данномъ случать нашъ проповъдникъ также не былъ оригинальнымъ: онъ следоваль примеру византійскихъ церковныхъ ораторовъ, которые часто прибъгали къ этому пріему. Примъры такой проповъднической драматизаціи мы можемъ видіть въ словахъ "на недіблю о разслабленномъ", и "на Оомину недълю". Въ первомъ "словъ" характерна ръчь разслабленнаго, рисующая въ яркихъ образахъ тяжелое положеніе этого несчастнаго больного. Эта різчь-продуктъ поэтическаго творчества проповъдника: въ св. писаніи мы ея не находимъ. Въ другомъ "словъ" проповъдникъ заставляетъ говорить св. Өому; пространная рѣчь послѣдняго является распространеніемъ краткой евангельской записи.

Иногда проповъдникъ въ видъ риторическихъ пріемовъ вводитъ въ поученія притчи и аллегоріи. Изъ притчъ Кирилла Туровскаго особенно замъчательна въ историко-литературномъ отношеніи притча "о слъпцъ и хромцъ", которая имъетъ свой источникъ въ восточныхъ (буддійскихъ) сказаніяхъ. Содержаніе ея представляется въ слъдующемъ видъ:

"Былъ нѣкій человѣкъ; онъ насадилъ вертоградъ, обнесъ оградой, ископалъ точило, устроилъ и ворота, но не затворилъ входа. Воз-

вращаясь домой, онъ сказалъ: "Кого оставлю я сторожемъ моего вертограда?.. Если оставлю кого-нибудь изъ служащихъ мнъ рабовъ, то, зная мою снисходительность, расточать они мое добро. Воть что едълаю: приставлю къ воротамъ слъпца и хромца, такъ что, если кто изъ враговъ моихъ захочетъ украсть мой виноградъ, то хромецъ увидить, а слепець услышить. Если же кто-нибудь изъ нихъ двоихъ захочеть войти въ вертоградъ, то хромецъ, не имъя ногъ, не можетъ проникнуть внутрь, а слъпецъ, если и пойдетъ, то попадетъ въ пропасть и расшибется". И, посадивъ ихъ у воротъ, далъ имъ власть надъ всъмъ, что виъ вертограда, и пищу и одъяніе приготовилъ неоскудно, только сказаль: "того, что внутри вертограда, не касайтесь безъ моего повельнія". И посль того ушель, сказавь, что возвратится со временемь. Долго сидъли они, и сказалъ слъпецъ хромцу: "Что это за благоуханіе повъваетъ изъ воротъ вертограда?" Отвъчалъ хромецъ: "Внутри вертограда есть у господина нашего много добраго и несказанно пріятнаго на вкусъ. Но такъ какъ господинъ нашъ премудръ, то онъ и посадилъ тебя слепого и меня хромого, такъ что не можемъ достигнуть и насытиться техъ добрыхъ плодовъ". А слепецъ сказалъ въ ответь: "Что же ты давно не сказалъ мнъ этого, чтобы мы не оставались при одномъ желаніи, но пошли и завлад'ти тімъ, что у насъ подъ руками? Хотя я и слѣпъ, но имѣю ноги и силенъ, могу носить и тебя и бремя; бери корзину и садись на меня; я тебя буду носить, а ты показывай мит путь, и оберемъ вст блага господина нашего. Если же, прибавилъ слъпецъ, — придетъ сюда господинъ нашъ и спросить о воровствъ, то я скажу: ты знаешь, господине, что я слъпъ. Если же спросить тебя, ты скажи: я хромъ и не могу дойти внутрь вертограда. Такъ мы перехитримъ своего господина, и сами возъмемъ себъ награду за сторожевую службу". И вотъ возсълъ хромецъ на слѣпца и, достигши внутрь вертограда, обобрали всѣ бывшіе такъ плоды господина своего. И пришелъ человъкъ оный и, увидъвъ, что его вертоградъ обокраденъ, счелъ нужнымъ разлучить сивища отъ хромца и повелълъ сначала привести слъпца, чтобъ его допросить. Когда же приведенъ былъ слепецъ, то последоваль допросъ. "Не поставилъ ли я тебя, — сказалъ господинъ, — какъ добраго сторожа моему вертограду; зачѣмъ же ты его обокралъ?\* "Господи, — отвъчалъ слъпецъ, — ты знаешь, что я слъпъ и безъ водящаго меня не вижу, куда итти; я не слыхаль, чтобы ктонибудь шелъ мимо меня въ ворота. Но я думаю, Господи, что воровалъ хромецъ". Тогда повелълъ господинъ блюсти слъща, гдъ самъ зналъ, пока призоветъ хромца и будетъ судить обоихъ. Затъмъ господинъ призвалъ хромца и поставилъ его на очную ставку со слъщомъ, и начали обличать другъ друга. Хромецъ говорилъ слъщу: "Если бы ты меня не носилъ, никакъ бы я не могъ при своей хромотъ добраться туда". Тогда господинъ сказалъ: "Какъ вы крали, такъ и теперь пусть всядеть хромецъ на слѣпца". И тогда хромецъ всъть на стънца, господинъ велъть передъ вс**ъми рабами** 

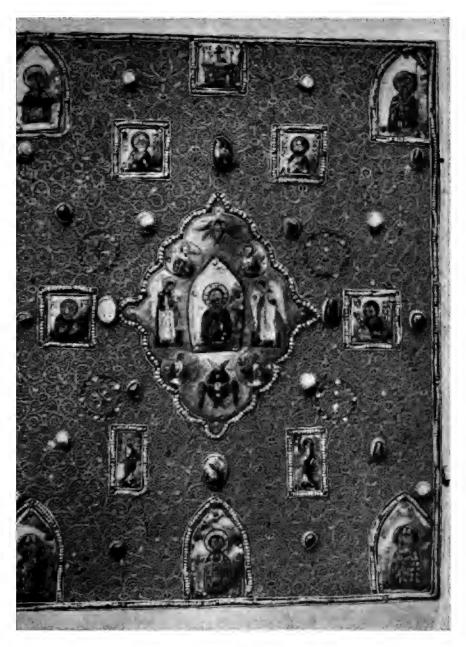

цы древнихъ художественныхъ переплетовъ. Окладъ Мстиславова Евангелія; верхняя серебряная доска съ финифтями.

своими немилостиво казнить ихъ и мучить въ мрачной темницѣ: тамъ будетъ плачъ и скрежетъ зубовъ".

"Разумъйте же, братіе, толкованіе сей притчи. Человъкъ домовитый — Богъ, Творецъ всяческихъ. А вертоградъ — это земля и міръ сей. А оплотъ вертограда — законъ Божій и заповъди. А слуги, сущіе съ Господомъ — ангелы. Хромецъ — тело человека, а слепецъ — душа его. А что Господь посадиль ихъ у вороть — это значить, что онъ отдалъ во власть человъка всю землю, давъ ему законъ и заповъди. Когда же человъкъ преступилъ заповъдь Божію и за это осужденъ на смерть, то сначала душа его приводится къ Богу и оправдывается, говоря: не я, Господи, но тело согрешило. Поэтому и неть мученія душамъ до второго пришествія, но онъ блюдутся, гдв Богь знаетъ. Но когда Господь придетъ обновить землю и воскресить всъхъ умершихъ, какъ предрекъ Самъ Христосъ, тогда всъ сущіе во гробъхъ услышатъ гласъ Сына Божія и оживутъ, и изыдутъ сотворшіе благая въ воскрешеніе живота, а сотворшіе злая — въ воскрешеніе суда. Тогда души наши внидуть въ тела, и каждый получить воздаяніе сообразно со своими дізлами: — праведники візчную жизнь, а грѣшники — безконечную, вѣчную муку".

Замъчаемые нами у св. Кирилла символизмъ и аллегоризмъ стоятъ въ связи съ направленіемъ современной византійской пропов'єднической литературы, оказавшей сильное вліяніе на нашихъ пропов'вдниковъ. Проф. Пономаревъ видитъ въ этомъ достоинство проповедей св. Кирилла, но, не ограничиваясь сопоставленіемъ изучаемыхъ проповъдей только съ византійскими образцами, онъ проводить параллель дальше и считаетъ "аллегорически-символическій способъ изложенія мыслей общепринятымъ въ среднев вковыхъ литературахъ Востока и Запада"; онъ указываетъ, между прочимъ, на творца "Божественной комедіи", выражавшаго понятія въры и нравственности въ аллегорически-символической формъ. Не оспаривая мнънія г. Пономарева о символизмъ и аллегоризмъ, какъ общихъ отличительныхъ чертахъ литературъ того времени, мы, однако, думаемъ, что врядъ ли такое широкое толкованіе имъетъ какое-нибудь значеніе для объясненія нашихъ памятниковъ: Данте нашему пропов'єднику не быль извъстенъ, и едва ли у него было какое-нибудь отношение къ другимъ западнымъ символистамъ.

Несомнънно то, что источникомъ аллегоризма и символизма какъ для западной литературы, такъ и для русской проповъди, служила Византія, стоявшая тогда во главъ современной культуры. Изъ этого источника, совершенно независимо другъ отъ друга, могли почерпнуть тъ или другія литературныя настроенія какъ западная литература, такъ и русская проповъдь. Справедливо, что и въ Россіи и въ Европъ символизмъ и аллегоризмъ существовали одновременно; но это хронологическое совпаденіе все-таки не можетъ послужить основаніемъ къ утвержденію о зависимости одного явленія отъ другого.

### Епископъ Климентъ Смолятичъ\*).

Климентъ Смолятичъ \*\*) является очень типичнымъ представителемъ нашего просвѣщенія XII в.—эпохи, непосредственно предшествовавшей татарскому погрому. Это былъ первый русскій митрополить, поставленный соборомъ русскихъ епископовъ безъ благословенія константинопольскаго патріарха; однако нѣкоторые русскіе епископы вслѣдствіе этого не признали за новопоставленнымъ святителемъ митрополичьяго сана, почему между ними и Климентомъ обнаружились непріязненныя отношенія; и въ княжеской средѣ не всѣ мирились съ новымъ порядкомъ поставленія Климента на митрополію.

Летопись отзывается о митрополите Клименте, какъ о книжникъ и философъ, какого въ русской землъ не бывало, и сообщаетъ, что онъ оставилъ послѣ себя много литературныхъ трудовъ. Очевидно, для современниковъ Климентъ Смолятичъ былъ крупною литературной величиной, но его философскія писанія не сохранились до нашего времени. Намъ извъстны слъдующія его сочиненія: "Вопросы Кирика къ Нифонту и отвъты Нифонта" (въ этомъ сочиненіи только нъкоторые отвъты, несомнънно, принадлежатъ Клименту) "Слово о любви Климово", хотя не рѣшено окончательно, дѣйствительно ли оно принадлежить ему. Самымъ важнымъ произведениемъ Климента является "Посланіе", въ заглавіи котораго сказано, что оно "написано Климентомъ, митрополитомъ рускымъ, Оомъ пресвутеру, истолковано Аванасіемъ мнихомъ". Первая часть "Посланія" составляеть какъ бы предисловіе, въ которомъ Клименть старается оправдаться предъ пресвитеромъ Оомою отъ обвиненія въ гордости и исканіи славы. Вторая часть содержить рядь выписокь изъ толковыхъ сборниковъ и вопросоотвътовъ. Найдено и подробно описано это посланіе профессоромъ СПБ. Духовной Академіи Н. К. Никольскимъ. Г. Никольскій укавалъ источники этого памятника и отметилъ, что онъ написанъ въ форм' вопросовъ и отв' товъ, какъ очень многія наши древнія литературныя произведенія, напр., "Бестьда трехъ святителей", нткоторыя статьи Святославова, "Изборника 1073 г." "Словеса избраны" и сборникъ "Кааоъ". Изъ всъхъ этихъ произведеній наши древніе писатели въ изобиліи черпали матеріалъ для своихъ сочиненій. На произведеніяхъ Климента особенно зам'єтно вліяніе "Каава". Въ упомянутомъ "Посланіи" Климентъ обнаруживаетъ очень основательное знакомство съ твореніями отцовъ Церкви и дълаетъ ссылки на нъкоторыхъ классическихъ писателей: Гомера, Платона и Аристотеля, хотя является спорнымъ вопросъ, непосредственно ли знакомъ

<sup>\*)</sup> Произведенія Климента Смолятича изданы проф. И. К. Никольскимъ.

<sup>\*\*)</sup> Родомъ изъ Смоленска.

Климентъ Смолятичъ съ произведеніями этихъ классиковъ, или же зналъ ихъ по переводамъ и отрывкамъ, имѣя подъ руками сборники въ родѣ "Пчелы", "Тактикона" и "Пандектовъ" Никона Черногорца, извѣстные на Руси уже въ XI в.

Климентъ не былъ проповъдникомъ въ истинномъ смыслъ, личное творчество у него развито весьма слабо; онъ по преимуществу экзегетъ. Въ изъясненіи св. писанія онъ пользуется толкованіями блаженнаго Өеодорита и ираклійскаго митрополита Никиты Серрона. Клименть стремится давать символическія толкованія, которыя получили большое распространеніе въ александрійскую эпоху развитія христіанской пропов'ти; вообще пропов'тическая д'ятельность Климента находилась подъ сильнымъ вліяніемъ византійской школы; младшій современникъ Климента, Кириллъ Туровскій, уже свободно пользуется символическими пріемами, введенными Климентомъ. Что касается духа пропов'вдей Климента Смолятича, то, по словамъ проф. Никольскаго, онъ одушевлены глубокимъ чувствомъ любви къ паствъ; образованіе Климента, любовь къ символизму, не отрывали его оть дъйствительности. Если Кириллъ Туровскій слишкомъ далекъ отъ жизни, то Климентъ, занимаясь вопросами философскими и богословскими, не былъ чуждъ современности.

#### Поученіе Владимира Мономаха.

Прежде чемъ разсмотреть остальные памятники до-монгольской духовной русской литературы, мы займемся произведеніемъ, принадлежащимъ перу свътскаго лица, но по характеру своему примыкающимъ къ сочиненіямъ "нравоучительнаго содержанія". Мы говоримъ о "Поученіи Владимира Мономаха", включенномъ подъ 1096 г. въ Лаврентьевскій списокъ летописи. Известнымъ историкомъ М. П. Погодинымъ было высказано предположение, что этотъ памятникъ есть не литературное поученіе, а завъщаніе, написанное Мономахомъ для его дътей передъ смертью. Основывалось такое митие на томъ, что Мономахъ говоритъ, что онъ написалъ свое "поученіе", "съдя на санъхъ"; это выражение толковалось, какъ равнозначащее выраженію "приближаясь къ смерти", на томъ основаніи, будто въ древнія времена существоваль обычай класть умирающаго на сани. Однако, помимо того, что существованіе этого обычая не удостовърено, изъ дальнъйшихъ словъ Мономаха, видно, что онъ писалъ свое произведеніе, дъйствительно, сидя на саняхъ, такъ какъ находился "на далечи пути". Написано поучение по частному поводу: къ Мономаху пришли послы отъ другихъ князей звать его въ походъ противъ Ростиславичей, и это обстоятельство огорчило его, потому что распря являлась нарушеніемъ крестнаго цёлованія быть въ мирів, которое предъ тъмъ дали другъ другу князья на съъздъ въ Любечъ. Опечаленный Мономахъ взялъ Псалтирь и, найдя въ чтеніи этой божественной книги утѣшеніе, написалъ свою "грамотицу"; однако эта грамотица написана не для однихъ его дѣтей,—какъ это видно изъ его обращенія: "дѣти мон или инъ кто прочтетъ грамотицю сю",—а разсчитана на всякихъ читателей, и такимъ образомъ, пріобрѣтая общій интересъ, становится литературнымъ произведеніемъ.

Поученіе Владимира Мономаха имъетъ нъкоторые литературные источники: такъ въ "Изборникъ Святослава" 1076 г. мы находимъ два поученія Ксенофонта и Өеодоры къ дътямъ, но сходство ихъ съ "По-



Образцы древнихъ переплетовъ.

ученіемъ Мономаха чисто внѣшнее, общность пріема обращенія къ дѣтямъ; въ апокрифическомъ сочиненіи "Завѣты 12 патріарховъ разсказъ патріарха Іуды о своей жизни во многомъ походить на автобіографическія замѣчанія Мономаха въ 3-й части его "Поученія"; наконецъ мы находимъ въ "Поученіи" прямыя цитаты изъ Псалтири и твореній св. Василія Великаго. Этимъ ограничиваются литературныя вліянія и, какъ видно, они не особенно велики, такъ что памятникъ можетъ быть признанъ очень важнымъ для характеристики нравственныхъ воззрѣній русскаго общества до-монгольской эпохи.

Владимиръ Мономахъ пользовался особенной любовью народа, и ни объ одномъ изъ князей древняго періода мы не находимъ такого отзыва, какой даетъ о Владимирѣ лѣтописецъ. Разсказавъ о кончинѣ князя, лѣтописецъ прибавляетъ: "бысть добрый страдалецъ за роуськую землю". Производя слово страдалецъ отъ "страда", мы поймемъ эту фразу такъ: "Владимиръ былъ добрымъ работникомъ на пользу русской земли", а зная его біографію, мы согласимся со справедливостью этого отзыва: вся жизнь этого замъчательнаго князя прошла именно въ заботахъ о благъ русской земли, такъ какъ онъ являлся храбрымъ предводителемъ въ войнахъ противъ внѣшнихъ враговъ родины и старался устранять княжескія усобицы. Такимъ же дізятельнымъ работникомъ представляется намъ Владимиръ и въ своихъ наставленіяхъ: онъ всёхъ призываетъ къ труду. Нёсколько разъ въ его "Поученіи" повторяется, что не слідуеть лівниться. "Не лівнитесь, -- говоритъ онъ, -- молиться ночью, ибо ночными псклонами и молитвой человъкъ побъждаетъ діавола". Не надо лениться и въ дъдахъ правленія: "вдовицу оправдите сами, а не вдавайте сильнымъ погубити человъка". Будьте дъятельны и на войнъ: "на войну вышедъ не лѣнитеся, не зрите на воеводы, ни питью, ни яденью не дагодите (не предавайтесь), ни спанью и сторожа сами наряживайте, и ночь отовсюду нарядивше около вой, тоже лязите, а рано встанете, а оружья не снимайте съ себе вборзъ не разглядавше, нерадъніемъ бо внезапу человъкъ погыбаетъ". Наконецъ не слъдуетъ лъниться и въ пріобрътеніи знаній: "его же умъюче, того не забывайте добраго, а его же не ум'юче, а тому ся учите: яко же отецъ мой дома съдя изумъяще 5 языкъ: въ томъ бо честь есть отъ инъхъ земель. Лівность бо всему мати, еже имівешь, позабудешь, а его же не имъещь, а тому ся не учишь: добръ же творяще не мозите ся лънити ни на что же доброе".

Чтобы подтвердить это наставление примъромъ, Мономахъ перечисляеть свои походы, и оказывается, что большихъ походовъ онъ совершилъ 83, а числа малыхъ онъ въ точности даже не можетъ припомнить. Кром'в походовъ, онъ считаетъ трудомъ и "ловы", т.-е. охоты, такъ какъ въ его время при обиліи дикихъ звърей въ непроходимыхъ лъсахъ охота была совствиъ не забавой, а серьезнымъ дъломъ, часто борьбой въ целяхъ самозащиты. При этомъ приходилось подвергаться большимъ опасностямъ: какъ сообщаеть Мономахъ, его и туры метали на рогахъ, и олень бодалъ, и лоси топтали ногами, и какой-то лютый звърь вскочилъ ему на бедра и повергнулъ его съ конемъ. Однако Богъ сохранилъ его среди такихъ опасностей, хотя онъ никогда не щадилъ своего живота. Но не въ однихъ военныхъ подвигахъ и охотъ состояли труды Мономаха, много ему пришлось поработать и въ гражданскомъ управленіи и по хозяйственному устройству своего двора: "Еже было творити отроку моему, то самъ есмь сотворилъ дъла, на войнъ, и на ловъхъ, ночь и день, на зною и на зимъ, не дая себъ упокоя, на посадники не зря самъ творилъ, что было надобъ, весь нарядъ и въ дому своемъ, то я творилъ есмь, и въ ловчіихъ ловчій нарядъ самъ есмь держалъ, и въ конюсъхъ, и о соколъхъ, и о ястребъхъ, тоже и худаго смерда и убогыя вдовицы не вдалъ есмь сильнымъ обидъти, и церковнаго наряда и службы самъ есмь призиралъ".

Изъ всего изложеннаго мы видимъ, что Мономахъ призываетъ своихъ читателей въ неусыпному труду на пользу земли русской; но не однимъ этимъ призывомъ любопытно для насъ его "Поученіе"; оно является въ то же время показателемъ нравственнаго развитія русскаго общества, только что усвоившаго себъ христіанское ученіе, и если можно замъчать, что на единичный примъръ нельзя ссылаться, что такой примъръ могь быть лишь свътлымъ исключеніемъ изъ общаго мрачнаго состоянія нравовъ, то все же приходится признать, что самая возможность подобнаго исключенія находить для себя объясненіе лишь въ какомъ-нибудь общемъ условін, а таковымъ было воздъйствіе христіанства на новообращенную среду. Положимъ, сохранялось много следовъ язычества, которые пережили даже до нашего врежени, и эти слъды были сильны, но, съ другой стороны, и разсмотрънныя нами раньше поученія и нъкоторые весьма яркіе факты бытовой исторіи указывають намъ на присутствіе въ тогдашней жизни какой-то мягкости нравственныхъ отношеній, мягкости, несомнънно, поощрявшейся новой христіанской проповъдью любви.

Духомъ любви проникнуты вст наставленія Мономаха, и ему приходится прежде всего вооружаться противъ такого явленія, которое причиняло много зла въ его время-противъ княжескихъ междоусобій: не даромъ къ "Поученію" присоединено написанное раньше посланіе къ Олегу Святославичу, и въ этомъ посланіи Мономахъ напоминаеть Олегу о необходимости соблюдать миръ, отречься отъ кровавой мести, чтобы "не погубить русской земли", а вмъстъ съ тъмъ приводить замъчательное изреченіе: "что есть добро и красно-братья вкупъ". Братолюбіе-основная христіанская заповъдь, и на ней настаиваеть Мономахъ въ своихъ частныхъ наставленіяхъ. Милость Божія не требуеть отъ насъ непременно чрезвычайных подвиговъ чернечества, одиночества или голода, она снискивается тремя добрыми дълами: покаяніемъ, слезами и милостынею, которыя "не суть тяжки". Здесь неть нравственной регламентаціи, не указываются всякія подробности челов'вческаго поведенія, а нам'вчается только въ общихъ чертахъ путь, котораго следуеть держаться. Указанныя добрыя дела истекають изъ любви, и она же определяеть наши отношенія и къ старшимъ, и къ сверстникамъ, и къ подвластнымъ, и къ чужестранцамъ, гостямъ; наконецъ тъмъ же высшимъ принципомъ можно объснить и происхождение того правила, въ которомъ Мономахъ высказываетъ отрицаніе смертной казни: "Ни права, ни крива не убивайте, -- говоритъ онъ, -- ни повелъвайте убити его: аще будеть повиненъ смерти, а душа не погубляйте никакая же христіаны". Конечно, это наставленіе истекло не изъ какихъ-нибудь юридическихъ соображеній, и если мы вспомнимъ, что даже и въ наше время въ высоко-образованныхъ странахъ смертная казнь не отвергается, несмотря на то, что есть много ученыхъ, доказывающихъ не только ея безполезность, но даже вредъ, то предъ нами съ особенной ясностью выдълится тотъ христіанскій духъ, который составляетъ основу Мономахова "Поученія". Если оно —исключеніе, то все же, повторяемъ, подобное исключеніе не могло бы явиться на вполнѣ неподготовленной почвѣ, и нельзя его не принимать въ расчетъ при характеристикѣ духовной жизни тѣхъ отдаленныхъ временъ; однако нѣкоторые изслѣдователи, основываясь на произведеніяхъ нашей народной словесности и древнихъ письменныхъ памятникахъ, не видятъ въ "Поученіи" чего-либо исключительнаго, и потому оно, конечно, пріобрѣтаетъ еще большее значеніе.

#### Хожденіе игумена Даніила.



ть разряду поучительной древнерусской литературы должно быть отнесено "Хожденіе игумена Даніила". "Хожденіе" дошло до насъ въ спискахъ довольно поздняго времени—отъ XIV и XV стол. По даннымъ самого памятника оно относится къ началу XII в. (1093—1113 г.). Игуменъ Даніилъ, какъ видно изъ самаго его повъствованія, былъ въ св. землъ въ княженіе Святополка-Михаила (1093—1113 г.). Онъ сообщаетъ о крестоносцахъ, о взятіи ими Акры, о походъ 1106—1108 гг., упоминаетъ о Балдуинъ ("Балдвинъ") и т. п. Словомъ, данныя для опредъленія времени

возникновенія памятника ясны и точны. Не такъ обстоитъ дѣло съ вопросомъ о личности автора "Хожденія". Опредѣленныхъ свѣдѣній о Даніилѣ, называющемъ себя игуменомъ русской земли, мы не имѣемъ. Можемъ только догадываться, что онъ происходилъ изъ Черниговской области; по крайней мѣрѣ, онъ упоминаетъ и сравниваетъ съ Іорданомъ, безъ сомнѣнія, хорошо извѣстную ему рѣку Снову (иногда онъ называетъ ее Соснова). Такая рѣка протекаетъ, какъ извѣстно, около Стародуба, Черниговской губерніи.

Какимъ путемъ совершалъ свое хожденіе Даніилъ, точно не знаемъ. По нѣкоторымъ даннымъ памятника можно полагать, что шелъ онъ черезъ Константинополь: онъ упоминаетъ, напр., о Лукоморьѣ (т.-е., вѣроятно, о Золотомъ Рогѣ) и о Великомъ морѣ (т.-е. Средиземномъ). Авторъ отмѣчаетъ островъ Родосъ, при чемъ сообщаетъ, что на этотъ островъ сосланъ былъ (ХІ в.) Олегъ Гориславичъ, упоминаемый въ "Словѣ о полку Игоревѣ". Упоминается въ "Хожденіи" о. Кипръ, на которомъ игуменъ видѣлъ кипарисовый крестъ, силой духа державшійся на воздухѣ; Даніилъ благоговѣйно поклонился ему. Островъ Кипръ онъ весь исходилъ. Дальнѣйшихъ замѣтокъ о маршрутѣ путешествія въ "Хожденіи" не находимъ.

По своему характеру "Хожденіе" приближается къ дневнику путешественника-паломника. Онъ подробно описываетъ видънныя имъ мъстности и достопримъчательности, выраженію же пережитыхъ имъ чувствъ авторъ отводитъ сравнительно мало мъста, но умъетъ изображать ихъ въ яркихъ чертахъ. Подходя къ Герусалиму, онъ не можетъ удержаться отъ того, чтобы не сказать нъсколько словъ о томъ, какая великая радость наполняетъ сердце паломниковъ въ св. землъ, достигшихъ желанной цъли "Никто же бо можетъ, — говоритъ онъ, — не прослезитись, видъвъ землю желанную и мъста святыя, идеже Христосъ Богъ нашего ради спасенія походи".

Такъ какъ цълью хожденія Даніила было поклоненіе св. землъ, то вполнъ, поэтому, естественно, что онъ исключительно интересуется тъми предметами, которые имъютъ религіозное значеніе и почти не обращаеть вниманія на политическое состояніе Палестины, находившейся тогда во власти крестоносцевъ. Его внимание привлекають храмы, ихъ живопись, иконы и различныя необыкновенныя святыни. Онъ останавливается даже на "фряжскихъ" (т.-е. католическихъ) святыняхъ, хотя отношеніе его къ "латинамъ" иногда нѣсколько насмъшливое. Подробно описываетъ онъ Гробъ Господень и Голгову и попутно вставляеть замъчаніе, стоящее въ связи съ распространенными тогда естественно-историческими свъдъніями, — замъчаніе о томъ, что "пупъ земельный" находится за алтаремъ храма Воскресенія Господня. При описаніи Голговы онъ передаеть апокрифическія подробности о томъ, что тамъ, на мъстъ распятія, погребена глава первозданнаго Адама. Когда Христосъ испустилъ духъ и раздралась церковная катапетасма (занавъсъ), то кровь и вода страдальца прошли чрезъ разсѣлины въ землю и оросили голову Адама, при чемъ смыть быль первородный грѣхъ.

Осматривалъ игуменъ столъ Давида, на которомъ тотъ писалъ свои псалмы; сюда могъ проникнуть Даніилъ лишь съ однимъ изъ своихъ спутниковъ.

Описывая природу св. земли, Даніилъ подробно останавливается на рѣкѣ Іорданѣ. Въ Іорданъ-рѣкѣ, по его словамъ, вода мутная, сладкая, здоровая; течетъ она быстро и "лукаво" (изворотливо); глубина ея ("яко же самъ собою искусихъ и измѣрихъ") равняется четыремъ саженямъ. Измѣрилъ онъ и ширину ея, которая оказалась одинаковой съ шириной Сновы. По берегамъ Іордана растетъ "лѣсокъ малъ, яко вербіе, есть и подобно, яко лозія, но нѣсть наша верба". Въ описаніи іорданскихъ окрестностей авторъ упоминаетъ о "пардусахъ" ("пардусъ"—барсъ, рысь) "свиніяхъ дикихъ" и львахъ.

Дал'ве Даніилъ описываетъ Виелеемъ, "идеже Христосъ родися", "путь, иже въ Галилею", пов'єствуетъ о сіонскихъ святыняхъ, о гор'в Өавор'в, пещер'в Мелхиседена и о "св'єт'в святемъ, иже сходитъ съ небесе къ Гробу Господню".

Довольно часто въ повъствованіе Даніила вносятся апокрифическія подробности. Это показываеть, что авторъ при составленіи

своего паломническаго двевника не былъ слишкомъ строгъ въ выборѣ матеріала, занося туда все, касавшееся посѣщенныхъ имъ святынь. Впрочемъ, Даніилъ всегда считаетъ необходимымъ оговориться, что сообщаетъ онъ лишь то, что представлялось его непосредственнымъ личнымъ наблюденіемъ, и это дѣлаетъ онъ затѣмъ, чтобы оградить себя отъ подозрѣній въ недостовѣрности своихъ сообщеній. Такая заботливость проистекала изъ того, что многіе паломники, не видавшіе даже св. земли, подробно сообщали о ней завѣдомо ложныя свѣдѣнія. Эта достовѣрность сообщеній Даніила ставитъ его произведеніе неизмѣримо выше другихъ подобныхъ памятниковъ.

Любопытной стороной "Хожденія" является глубокій патріотизмъ его автора. Русскій паломникъ никогда не забывалъ своей родной земли; онъ поминалъ "русскихъ князей (въ "Хожденіи" упоминаются имена 10 князей) и княгинь, епископовъ и игуменовъ, бояръ и всёхъ христіанъ". Для Даніила всегда на первомъ планѣ—честь и благо всей русской земли; его воодушевляетъ ея единство. Съ радостью сообщаетъ онъ о томъ, какъ, благодаря позволенію короля Балдуина, онъ получилъ возможность привѣсить къ Гробу Господню "кандило отъ всея русскія земли". При этомъ онъ сообщаетъ о чудѣ схожденія огня въ пасхальную ночь: и въ то время, какъ изъ латинскихъ "кандилъ" "ни едино не возгорѣся", привѣшенное имъ кандило отъ русской земли зажглось.

Что касается отношенія нашего путешественника къ иновърцамъ, то оно, при всемъ его патріотизмѣ, весьма мягко. Подсмѣиваясь надъ католиками, "верещавшими", по его выраженію, при богослуженіи, онъ, однако, къ нимъ и даже къ сарацинамъ, относится справедливо. Нетерпимость, проникшая къ намъ изъ Византіи, наложившая свои слѣды уже на древнѣйшіе памятники нашей письменности (на нѣкоторыя поученія, напр., Өеодосія Печерскаго), ко времени Даніила, видно, не успѣла еще проявиться во всей своей силѣ.

Рядомъ съ "Хожденіемъ" Даніила слѣдуетъ поставить другой подобный же памятникъ, описаніе путешествія въ Царьградъ Новгородскаго архіепископа Антонія Ядрейковича.

#### Путешествіе Антонія Ядрейковича \*).

Судя по нѣкоторымъ фактическимъ даннымъ, находящимся въ путешествіи, написано оно послѣ 1211 года, когда Антоній, по указанію лѣтописи, ходиль въ Царьградъ. Древнѣйшій списокъ его сочиненія, относящійся къ XVI в., озаглавленъ такъ: "Книга паломникъ зъ богомъ начинаемъ сказаніе мѣстъ святыхъ въ Царѣградѣ."

Въ своихъ паломническихъ запискахъ архіеп. Антоній даетъ очень сухое описаніе Константинополя. Если игуменъ Даніилъ ръдко

<sup>\*)</sup> Издано путешествіе Антонія П. И. Саввантовымъ въ 1872 г. и Х. М. Лопаревымъ въ Правосл. Палестинскомъ сборникъ, вып. 51.

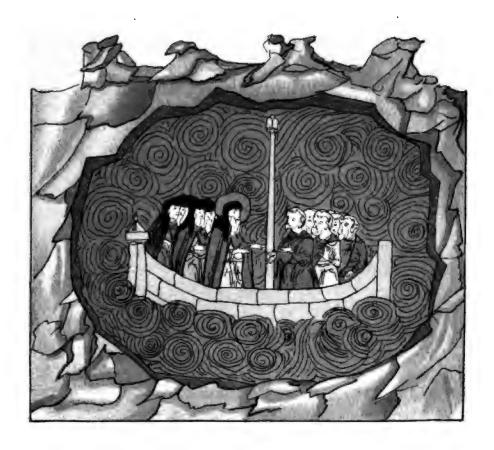

"Алексви пловяще отъ Царя-града на море въ корабли и возвъявшу вътру велію, и свиръпъющу морю возмущеніемъ, яко и кораблю бъдне сокрушаему отъ зельнаго волненія, и ветмъ, иже въ корабли живота отчаявщимся, и кождо о себъ молящеся"



останавливается на изображеніи чувствь, имъ пережитыхъ во время паломничества, то Антоній въ данномъ случать еще скуптье. Авторъ сводить цъль своей записи къ тому, чтобы подълиться съ читателями "на память и увъдъніе" полученными имъ во время своего путешествія тъми или другими свъдъніями. Лишь изръдка обращается онъ къ читателю съ шаблонными поучительными наставленіями. Самый Царьградъ важенъ для него лишь постольку, поскольку въ немъ есть какія-нибудь святыни. Его вниманіе останавливаетъ на себъ соборъ св. Софіи, служба въ немъ, иконы и т. д. Такъ какъ задача его—дать читателю матеріалъ "на увъдъніе и память", то поэтому онъ зачастую ограничивается только однимъ, да и то не всегда полнымъ, перечнемъ видънныхъ имъ святынь.

Въ общемъ путешествіе Антонія мен'ве интересно и мен'ве важно въ литературномъ отношеніи сравнительно съ разсмотр'вннымъ "Хожденіемъ игумена Даніила".



# ГЛАВА ІУ.

#### Житія святыхъ.

Обращаясь къ историческимъ сочиненіямъ до монгольской эпохи русской литературы, мы прежде всего остановимся на житіяхъ святыхъ. Это—памятники собственно духовно-поучительной письменности, но въ то же время съ исторической, біографической основой. Такимъ образомъ по характеру своего содержанія они могутъ быть разсматриваемы, какъ переходная ступень отъ поучительной церковной литературы къ литературъ исторической.

Помимо біографическаго интереса, а также весьма существенныхъ данныхъ, касающихся бытовой обстановки древней Руси, житія заключали въ себъ обиліе трогательнаго и назидательнаго элемента, способствовавшаго утвержденію читателей въ новой истинной въръ и укръпленію въ нихъ религіозной настроенности. Кромъ того, житія, оказывая сильное вліяніе на фантазію русскаго народа, замътно отразились на разныхъ произведеніяхъ его творчества. Подъ вліяніемъ ихъ создавались разныя благочестивыя легенды; ихъ же вліянію обязаны своимъ происхожденіемъ многіе духовные стихи и другія народныя призведенія.

Житія святыхъ появлялись или въ видѣ отдѣльныхъ сказаній, или же въ видѣ сводовъ, сборниковъ изъ этихъ сказаній. Появлялись житія обыкновенно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ былъ прославленъ святой. Еще при жизни подвижника или праведника почитатель послѣдняго собиралъ матеріалъ для его біографіи, а послѣ смерти и прославленія святого обнародывалъ этотъ матеріалъ въ "житіи".

Біографіи святых на первых порах были довольно кратки; онт заключали въ себт изложеніе фактических данных о святом при чем не упускалась из виду цтль прославленія святого сообщеніем о его чудесах. Часто въ житія вставлялись эпизоды обыкновенные, не чудесные, но поучительные и назидательные. Съ теченіем времени, не довольствуясь сообщеніем одних чудесных и назидательных фактов для прославленія и восхваленія святого, житійные писатели для той же цтли стали вставлять въ житія цтлыя панегирико-лирическія отступленія. Вначалт житія представляли изъ себя простую, не сттсняемую никаким шаблоном, запись біографа, въ XIV и XV вв. вырабатывается опредтленная форма житійнаго шаблона.

Древнъйшее изъ русскихъ житій, посвященное преподобному Антонію Печерскому, изв'єстно намъ лишь по упоминаніямъ въ другихъ произведеніяхъ древней русской литературы, а изъ сохранившихся до насъ житій самыя старыя посвящены свв. Борису и Гльбу, мученическая кончина которыхъ естественно привлекала къ себъ общее вниманіе. Эти князья - мученики представлялись образцомъ трогательной братской любви, и мы имъемъ два ихъ житія; одно написано черноризцемъ Іаковомъ, которому, кромъ того, принадлежить житіе Владимира, а другое извъстнымъ лътописцемъ Несторомъ. Первое изъ этихъ житій пользовалась большой популярностью, в фроятно, вслъдствіе того яркаго лиризма, которымъ оно проникнуто. Характеризуя христолюбивыхъ князей, Іаковъ воздаетъ имъ похвалу, замъчая, впрочемъ, что слово его безсильно для того, чтобы достойно прославить ихъ. "Какъ похвалить васъ, говоритъ онъ, не знаю, и что сказать, недоумъваю". Онъ называетъ ихъ ангелами, "потому что они быстро являются вблизи скорбящихъ"; они, по словамъ Гакова—цари царямъ и князья князьямъ нашимъ, ибо ихъ (Бориса и Гльба) пособіемъ и запрещеніемъ они державно побъждаютъ враговъ своихъ и ихъ помощью хвалятся". Въ заключение прославленія свв. братьевъ Іаковъ обращется къ нимъ съ моленіемъ: "О блаженные страстотерпцы Христовы! Не забывайте отечества своего... Гладъ и озлобление отгоните, отъ всякаго браннаго меча и междоусобныя брани избавьте насъ и заступите насъ отъ всякаго гръхопаденія, уповающихъ на васъ". Моленіе избавить "отъ браннаго меча и междоусобныя брани" было вполнъ естественно въ ту эпоху, когда подобныя брани составляли главное бъдствіе, истощавшее русскую землю и, конечно, умъстите всего казалось обратиться съ этимъ моленьемъ къ тъмъ св. князьямъ, которые явили на землъ прекрасный примъръ братолюбія, жизнь которыхъ приводила на память ихъ біографу извъстныя слова Священнаго Писанія: "се коль добро и коль красно, еже жити братома вкупъ".

Въ своемъ повъствовании о чудесахъ свв. Бориса и Глъба другой ихъ біографъ, Несторъ, пользовался сочиненіемъ черноризца Іакова, но самое жизнеописаніе у него подробитье. Лучшимъ мъстомъ вь немъ должно признать, какъ указываетъ митр. Макарій, характеристику св. братьевъ въ связи съ воспоминаніемъ о началъ христіанства на Руси. Въ то время, какъ христіанство повсюду проливало лучи своего свъта, - повъствуется въ этой характеристикъ, - русская земля долго погружена была въ мракъ "прелести идольской". Но вотъ, по благоволенію Небеснаго Владыки, обладатель этой языческой страны, подъ вліяніемъ указанія свыше ("Владимиру было явленіе отъ Бога"), самъ становится христіаниномъ и принимаетъ имя Василія, а затемъ "всемъ вельможамъ своимъ и всъмъ людямъ" повелъваетъ креститься. "Когда дана была эта заповъдь, -- замъчаетъ преп. Несторъ, -- всъ пошли къ крещенію и ни одинъ не сопротивлялся, какъ будто издавна были научены, и съ радостью текли на крещеніе" \*). Много было сыновей Владимира, по между ними, какъ двъ свътлыя звъзды посреди ночи, сіяли Борисъ и Глѣбъ". Этихъ юныхъ сыновей князь не отпустилъ въ удѣлы и держалъ ихъ при себъ. "Блаженный Борисъ, будучи въ разумъ и исполненный благодати Божіей, бралъ книги и читалъ... читалъ житія и мученія святыхъ", при чемъ это чтеніе сопровождалъ слезною молитвою къ Богу. Когда онъ читалъ и молился, юный, еще не наученный грамотъ, братъ его Глъбъ слушалъ его, "сидя, не отлучаясь отъ блаженнаго Бориса, но съ нимъ пребывая день и ночь". "Былъ и юнъ тъломъ, но старъ умомъ, много подавалъ милостыни нищимъ, вдовицамъ и сиротамъ... И любилъ ихъ отецъ, видя на нихъ благодать Божію".

Другое сочиненіе біографическаго характера, написанное Несторомъ, есть житіе преп. Өеодосія Печерскаго. Въ этомъ произведеніи есть много такихъ чертъ, которыя представляются общими для многихъ житій святыхъ: таково описаніе дътства Өеодосія, который уже съ самыхъ раннихъ лътъ оказывается предназначеннымъ къ высокому своему призванію; такова характеристика отношеній Өеодосія къ матери, которая препятствуетъ стремленіямъ его къ иноческой жизни. Эти шаблонныя черты являются причиной нъкоторыхъ противоръчій, встръчающихся въ "житіи". Несторъ говоритъ, что Өеодосій происходилъ не изъ знатнаго рода, не отъ "властелинъ града", а между тъмъ изъ дъйствій матери Өеодосія, о которыхъ повъствуетъ Несторъ, видно, что она была богатая и вліятельная

<sup>\*)</sup> Данное мѣсто, процитированное нами, замѣчательно въ томъ отношеніи, что въ лѣтописи сообщается какъ разъ противоположное этому извѣстіе о неохотномъ и подневольномъ исполненіи приказанія Владимира.

женщина (она, напр., запрещаетъ своему сыну водить дружбу съ нищей братіей, а когда онъ убѣгаеть, въ погоню за нимъ поднимаетъ почти цѣлый городъ и т. д.). Все это даетъ основаніе предполагать, что при написаніи этого "житія" Несторъ руководился готовыми образцами греческихъ житій святыхъ и, дѣйствительно, изслѣдованія академика Шахматова показали, что однимъ изъ такихъ образцовъ было "житіе Саввы Освященнаго". Савва въ числѣ прочихъ обителей основалъ пещерный монастырь, своимъ названіемъ напоминавшій Нестору о собственной, дорогой его сердцу обители, а потому вполнѣ естественно было Нестору особенно заинтересоваться житіемъ этого святого и "заимствовать изъ него, какъ это подробно разъясняетъ акад. Шахматовъ, не только отдѣльныя фразы, но также и болѣе или менѣе обширные отрывки".

Разсмотрѣнныя нами сочиненія, какъ черноризца Іакова, такъ и преп. Нестора представляють собой особенно распространенный въ древности типъ житій святыхъ въ формѣ отдѣльныхъ агіографическихъ сказаній. Но рядомъ съ ними отъ до-монгольской эпохи нашей литературы сохранился агіографическій памятникъ другого типа. Это Кіево-Печерскій патерикъ, представляющій собою цѣлый сводъ житій подвижниковъ, прославившихся въ Кіево-Печерскомъ монастырѣ.

## Кіево-Печерскій патерикъ \*).

Кіево-Печерскій патерикъ возникъ первоначально изъ соединенія двухъ памятниковъ, написанныхъ въ началѣ XIII стол.: посланія Симона, еписк. Владимирскаго къ иноку Кіево-Печерскаго монастыря, Поликарпу, и изъ посланія этого послѣдняго къ его игумену, Акиндину. Къ этимъ посланіямъ въ древнихъ рукописяхъ патерика присоединялись Несторово житіе Өеодосія и Несторовы же, вошедшія въ составъ лѣтописи его, 3 сказанія, а именно: 1) о томъ, отчего получилъ названіе Печерскій монастырь; 2) о перенесеніи мощей Өеодосія Печерскаго и 3) о святыхъ первыхъ чернориздахъ Печерскихъ. Въ первомъ изъ этихъ сказаній повѣствуется объ основаніи Печерской

<sup>\*)</sup> Изъ изданій Кіево-Печерскаго патерика упомянемъ слѣдующія: еще въ XVII в. стала выпускать въ свѣтъ (такъ сказать, офиціальное) изданіе патерика Кіево-Печерская давра безъ всякаго научнаго и критическаго къ нему отношенія; критическое изданіе по рукописямъ появилось въ 60-хъ годахъ прошлаго (XIX-го) столѣтія, благодаря трудамъ одесскаго проф. Яковлева. Кромѣ того, мы имѣемъ патерикъ въ изданіи молодой ученой, М. А. Викторовой, дѣятельной труженицы на поприщѣ изслѣдованія письменныхъ памятниковъ нашей старины. Ей принадлежать: во-1-хъ, изданіе патерика въ имѣющемся у насъ теперь переводѣ (сдѣланномъ ею же) на русскомъ языкѣ и, во-2-хъ, изслѣдованіе о патерикѣ и его составѣ. Послѣдніе труды въ данной области принадлежать акад. А. А. Шахматову и проф. Д. И. Абрамовичу.

обители и о первыхъ обитателяхъ пещеръ (митр. Иларіонъ, пр. Антоніи, объ игуменствъ Варлаама и Өеодосія); во второмъ сказаніи передаются подробности обрътенія мощей пр. Өеодосія, а въ третьемъ сообщаются краткія свъдънія о первыхъ подвижникахъ (іером. Даміанъ, инокахъ Іереміи, Матоеъ Прозорливомъ, Исаакіи Затворникъ). Здъсь же мы находимъ и общую характеристику Печерской обители послѣ Өеодосія. "Когда Стефанъ, —разсказываетъ Несторъ, сталъ управлять монастыремъ... какъ свътила сіяли на Руси иноки (Печерской обители). Жили всъ въ постоянной любви. Меньшіе покорялись старшимъ и не смъли говорить предъ ними, но все дълали съ покорностью и съ великимъ послушаніемъ. Такъ и старшіе имъли любовь къ младшимъ, научали и утъщали, какъ дътей возлюбленныхъ. Если братъ впадалъ въ какое-нибудь прегръщеніе, другіе утвшали его, и по великой любви своей эпитимію разділяли трое или четверо. Если который - нибудь брать уходиль изъ монастыря, вся братія сильно печалилась о томъ; посылали за ушедшимъ и, призвавши его въ монастырь, шли къ игумену, кланялись, просили за него и принимали въ монастырь съ радостью. Такіе-то были любящіе, воздержанные, постники".

Бывали, однако, люди, которые своимъ поведеніемъ вносили нѣкоторый диссонансъ въ общій строй обители, уходя изъ нея или сами или по волѣ игумена, такъ что за нихъ приходилось ходатайствовать остальной братіи. Такимъ-то человѣкомъ, не вполнѣ мирившимся съ порядками обители, былъ и Поликарпъ, къ которому писалъ епископъ Симонъ.

Въроятно, подъ вліяніемъ бесъды съ Симономъ, Поликарпъ поступилъ въ Печерскій монастырь. Его увлекали высшія духовныя стремленія. Молодой челов'єкъ съ пылкой натурой, Поликарпъ твердо ръшается оставить жизнь мірскую и вступаеть въ монастырь; онъ ознаменовываеть первые шаги новаго жизненнаго пути выдающимися подвигами, вызвавшими даже со стороны Симона предостереженіе, чтобы онъ въ высокомъріи не начиналъ подвиговъ выше силь. Но такую чистую, дъятельную ревность по благочестивой жизни видимъ мы въ Поликарпъ только на первыхъ порахъ. Молодая, кипучая и гордая натура скоро даетъ ему знать о себъ: новичку-подвижнику не такъ-то оказывается легко и скоро сжиться со всеми правилами иноческаго режима. "Ему, -- говоритъ Викторова, -- приходилось выдерживать постоянную борьбу своей пылкой натуры съ правилами, внушенными Симономъ. Отъ этого и замъчаемъ мы въ характеръ Поликарпа постоянныя противоръчія": то онъ кроткій, покорный, благоговъющій предъ своимъ игуменомъ инокъ, то увъренный въ своихъ силахъ и полный сознанія своихъ достоинствъ, высказываеть недовольство строгими требованіями Печерскаго монастыря. Онъ недоволенъ ни уставами монастырскими ни начальниками — ихъ исполнителями. Онъ пытается даже возстановить противъ архимандрита братію. Все хотелось ему изменить, переделать по-своему; "онъ задумалъ самъ сдѣлаться законодавцемъ". Не одинъ разъ открывалась для Поликарпа возможность выйти изъ Печерскаго монастыря и получить игуменскій жезлъ. Однажды такъ дѣйствительно и случилось: Поликарпъ оставилъ лавру, но вліяніе Симона, и здѣсь взяло верхъ: Поликарпъ возвратился въ лавру. "Однако отношенія его въ этомъ монастырѣ,—говоритъ Викторова,— не измѣнились: онъ не могъ спокойно покориться начальникамъ, которыхъ не считалъ лучше себя, ни переносить обидъ отъ равныхъ. И вотъ онъ пишетъ къ своему другу и господину, епископу Симону посланіе, въ которомъ жалуется на свои огорченія и досады, и уже снова готовъ оставить свой монастырь для игуменства у св. Димитрія.

Отв'томъ на это не дошедшее до насъ обращение и является послание Симона, который рішительно увітшаваеть волнующагося инока покориться игумену, смирить свои самолюбивыя мечтанія. Онъ призываеть его къ полному терпівнію и покорности—этимъ основнымъ иноческимъ добродітелямъ: відь одніхъ только "чернеческихъ ризъ" недостаточно иноку для избавленія отъ муки вічной. Всіх князья, бояре и міряне высокаго мнітнія о Печерской обители. И какой же будетъ стыдъ, если ті, которые "ублажають инока, предварять его въ царстві небесномъ и будуть въ покої, а тотъ будетъ стонать въ мукахъ". Симонъ уговариваетъ Поликарпа не избітать, ссылаясь на свою немощь, "церковнаго собранія": відь и самая усердная молитва въ келліи, чтеніе и пітніе псалмовъ наединіть—все это не можеть сравняться "съ однимъ соборнымъ "Господи, помилуй".

Напоминая Поликарпу о монашескомъ долгъ смиренія и терпънія, Симонъ говоритъ, что никакіе подвиги аскетическіе не могутъ искупить нарушенія этого долга. "Будь ты постникъ, будь всегда трезвъ и нищъ, пребывай безъ сна, - говоритъ онъ, - но если оскорбленія не стерпишь, то не увидишь спасенія". А между тѣмъ все поведеніе Поликарна является противоръчіемъ этой основной иноческой добродътели, и даже самое его желаніе уйти изъ монастыря должно быть осуждено, какъ проявленіе гордости, мятежныхъ стремленій. Ему слідовало бы подумать, какъ славна Печерская обитель, сколько изъ нея вышло епископовъ и знаменитыхъ подвижниковъ, угодившихъ Богу, и онъ долженъ бы считать себя счастливымъ, что принадлежить къ братіи такого прославленнаго монастыря. Самъ Симонъ готовъ былъ бы оставить, если бы это было возможно, святительскую власть, славную, обширную и богатую Владимирскую епархію, "лишь бы коломъ стоять за воротами, валяться соромъ въ Печерскомъ монастыръ, или сдълаться однимъ изъ убогихъ, просящихъ милостыню у воротъ честной лавры". "Я, -говоритъ Симонъ, больше желаль бы провести одинь день въ дому Божіей Матери, чъмъ жить тысячи лътъ въ селеніяхъ гръшниковъ".

Для того, чтобы подтвердить это свое высокое мивніе о достоинствахъ Кіево-Печерской обители, Симонъ, напоминая о томъ, что онъ уже раньше разсказывалъ Поликарпу, присоединяеть къ своему посланію 14 отдільных пов'єствованій о святых, прославившихся въ обители, и объ ихъ чудесахъ. Віроятно, послії полученія этого посланія, Поликарпъ примирился съ игуменомъ Акиндиномъ и написалъ ему письмо, которое составило вторую часть патерика. Въ немъ Поликарпъ, въ видії вступленія, говорить о своемъ наміреніи передать ті разсказы о подвигахъ Печерскихъ святыхъ, которые сообщалъ ему Симонъ. Цілью своихъ пов'єствованій онъ ставить назиданіе всіткъ будущихъ чернецовъ Лавры. За этимъ вступленіемъ излагаются 11 сказаній. Такимъ образомъ въ составъ патерика, кромів двухъ посланій входять 14 житій, составленныхъ Симономъ и 11, составленныхъ Поликарпомъ.

Много замѣчательныхъ духовныхъ подвиговъ, много чудесъ изображается въ этихъ сказаніяхъ Симона и Поликарпа, и всв такого рода факты должны быть свидетельствомъ великой славы Печерскаго монастыря. Даже самое построеніе въ немъ церкви совершилось при обстоятельствахъ чудесныхъ, но наиболъе важнымъ для прославленія монастыря, какъ такого мъста, въ которомъ даже погребенные здъсь грѣшники получають прощеніе оть Бога, представляется слѣдующее сказаніе о преп. Онисифорт и безымянномъ недостойномъ мнихть, которое находится въ посланіи Симона. "Во времена игуменства Пимена въ Печерскомъ монастыръ былъ тамъ мужъ, совершенный во всякой добродътели, именемъ Онисифоръ, пресвитеръ саномъ. Онъ сподобился отъ Бога дара прозорливости, такъ что видълъ въ сердцъ всякаго человъка согръшенія его. Былъ у этого блаженнаго Онисифора сынъ духовный и другъ по любви, нъкто изъ черноризцевъ. Онъ лицемърно подражалъ житію этого святого; являлся постникомъ и целомудреннымъ притворялся; въ тайне же ель и пиль, и худо препровождаль лета жизни своей. И утаилось это отъ духовнаго того мужа, и никто изъ братій не узналъ сего. Въ одинъ день, совстить здоровый, онъ умеръ безъ причины, и такой смрадъ былъ оть тела, что никто не могь приблизиться къ нему. И страхъ напалъ на всъхъ. Насилу вытащили его, но отпъвать не могли: положили тъло особо, и, ставши поодаль, творили обычное пъніе: иные же затыкали ноздри свои. Вынесши, положили его внутри пещеры, и пошель такой смрадь, что и безсловесныя бъгали отъ пещеры той. Много разъ слышался и вопль горькій, какъ будто кто-нибудь мучиль умершаго брата. И явился св. Антоній пресвитеру Онисифору и говориль ему съ угрозами: "что ты сделаль? Зачемъ положиль здъсь такого сквернаго и многогръшнаго, какого еще никогда не было положено! Онъ оскверниль это святое мъсто". Очнувшись отъ видънія, Онисифоръ палъ на лицо свое и молился Богу, говоря: "Господи, для чего ты сокрылъ отъ меня дела этого человека?" И, приступивъ, ангелъ сказалъ ему: "это было въ назидание всъмъ согръшающимъ и нераскаяннымъ, чтобы, видъвши это, покаялись". И, сказавъ это, сдълался невидимъ. Тогда пресвитеръ пошелъ и возвъстиль все это игумену Пимену. Потомъ въ другую ночь то же видълъ онъ: "скоръе выбрось его вонъ на съъдение псамъ; недостоинъ онъ пребывать здісь". Пресвитеръ снова обратился на молитву, и былъ къ нему гласъ: "если хочешь, -- помоги ему". Когда же на совътъ съ игуменомъ ръшили насильно привести кого-нибудь (добровольно никто не могь приблизиться къ горъ той, гдъ была пещера), чтобы вытащить вонъ это тело, бросить его въ воду, -- опять явился св. Антоній и сказаль: "смиловался я надъ душой этого брата, потому что не могу нарушить объта моего: я объщался вамъ, что всякій, положенный здісь, будеть помиловань, хотя бы и грішень былъ. Положенные здъсь со мною отцы не хуже бывшихъ прежде закона (въ ветхомъ завътъ) и послъ закона (въ новомъ), угодившихъ Господу моему и Пречистой Его Матери, и потому никто изъ монастыря этого не будетъ осужденъ на муку. Господь говорилъ ко мнъ, и я слышаль голосъ Его: "Я Тоть, который сказаль Аврааму: ради двънадцати праведниковъ Я не погублю города. Тъмъ болъе ради тебя и техъ, которые съ тобою, помилую и спасу грешника: если въ твоемъ монастыръ постигнетъ его смерть, -- онъ будетъ въ покоъ" Услышавъ это отъ святого, Онисифоръ возвъстилъ все видънное и слышанное игумену и братіи. Одного изъ техъ первыхъ нашелъ и я, и онъ разсказалъ мнв все то. Игуменъ же Пименъ въ великомъ недоумъніи быль оть такой странной вещи и со слезами молиль Бога о спасеніи души брата. И было ему отъ Бога видівніе, и слышалъ онъ: "Такъ какъ уже здъсь многіе гръшные положены были, и всъ прощены были ради угодившихъ Мнт святыхъ, лежащихъ въ пещерт сей, - и этого окаяннаго помиловалъ я ради Антонія и Өеодосія, рабовъ Моихъ, и молитвою спасшихся съ ними черноризцевъ, и вотъ тебъ знаменіе измъненію: смрадъ обратился въ благовоніе". Услышавъ это, игуменъ исполнился радости, созвалъ всю братію и, разсказавъ имъ о явленіи, пошель съ ними къ пещеръ, чтобы увидать случившееся. И обоняли всъ благоуханіе отъ тъла умершаго брата, и ни малейшаго элосмрадія и вопля не было слышно. И все насладились сладкаго запаха и прославили Бога и святыхъ его угодниковъ, Антонія и Өеодосія, за спасеніе брата".

Не останавливаясь на чисто исторической сторонѣ житій, представляющей интересъ для спеціалистовъ-историковъ, и не разсматривая въ подробностяхъ отдѣльныхъ сказаній, входящихъ въ Кіево-Печерскій патерикъ, дадимъ лишь ихъ общую характеристику. По своему изложенію они отличаются простотой и чужды какихълибо риторическихъ украшеній, если же обратиться къ ихъ содержанію, то, какъ весьма любопытную ихъ черту, слѣдуетъ отмѣтить въ нихъ совпаденіе различныхъ эпизодовъ съ житіями византійскими. Въ сказаніяхъ, напримѣръ, о Өеодосіи и другихъ Кіево-Печерскихъ подвижникахъ мы встрѣчаемъ повтореніе нѣкоторыхъ чудесныхъ и назидательныхъ повѣствованій, имѣющихся въ памятникахъ греческой агіографической литературы, и невольно у насъ рождаются вопросы: какъ объяснить такое совпаденіе? Съ чѣмъ мы имѣемъ дѣло въ

такихъ случаяхъ? Какъ могло возникнуть эдесь литературное заимствованіе? Чтобы отв'єтить на эти вопросы, сл'єдуеть, исключая возможность сочинительства со стороны авторовъ житій, прежде всего отдълить эпизоды наставительные отъ чудесныхъ, и тогда, имъя дъло съ какимъ-либо разсказомъ о благочестивомъ подвигъ русскаго святого, аналогичномъ съ дъяніемъ святого греческаго, мы придемъ къ возможности двоякаго объясненія: или совпаденіе могло имъть мъсто въ самой дъйствительности, и русскій подвижникъ, взявъ себъ за образецъ извъстнаго прославленнаго святого, въ своей житейской практикъ повторялъ то, что было совершено его предшественникомъ: или же причиной совпаденія было своего рода литературное заимствованіе вслідствіе того, что благочестивая молва переносила на русскаго подвижника черты характера и действія святого греческаго. Что же касается эпизодовъ чудесныхъ, то они объясняются именно вторымъ путемъ: о святыхъ ходило много легендарныхъ разсказовъ, и, при отсутствіи критики, благочестиво-настроенная среда легко могла приписывать одному святому чудо, первоначально связанное съ именемъ другого; это былъ своеобразный религіозный эпосъ, процветавшій въ известныхъ центрахъ церковной жизни, и изъ этого эпоса агіографы, составители житій, вполнѣ добросовѣстно включали въ свои произведенія различные чудесные разсказы. Отивчая, однако, въ древнъйшихъ житіяхъ присутствіе подобныхъ литературныхъ украшеній, мы тімь не меніве не можемь отрицать значительной ихь цвиности, какъ источника историческаго: какъ показали изследованія акад. В. О. Ключевскаго и въ последнее время проф. Д. И. Абрамовича, въ житіяхъ Кіево-Печерскаго патерика заключается множество важивишихъ данныхъ для характеристики быта Кіевской Руси. Кром'в того, следуетъ сказать, что и самая литературная обработка житій имветь для насъ весьма существенное значеніе: она характеризуеть намъ міровоззрівніе той эпохи, въ которую слагались житія, она показываеть намъ, каковы были литературные вкусы людей того времени.

## Л втопись.

Обратимся теперь къ одному изъ самыхъ замѣчательныхъ памятниковъ до-монгольской эпохи, который стоитъ въ чисто внѣшней связи съ размотрѣннымъ нами Кіево-Печерскимъ патерикомъ. Это наша первоначальная древняя лѣтопись, имѣющая такое заглавіе: "Се повѣсти временныхъ лѣтъ черноризца Өедосьева Печерскаго монастыря, откуда есть пошла русская земля, кто въ Кіевѣ нача первѣе княжити, и откуда русская земля стала есть".

Уже въ XVIII столът. лътопись выдвигается, какъ предметъ изследованій тогдашнихъ историковъ (начиная съ Татищева и Шлецера), для которыхъ она являлась если не единственнымъ, то, по крайней мъръ, главнымъ источникомъ данныхъ для исторіи Кіевскаго періода Руси. Очень рано сказывается и критическое отношеніе къ ней: на очередь историческихъ изслъдованій выдвигаются вопросы о составъ лътописи, ея источникахъ и ихъ возникновеніи и т. д. Уже Татищевъ начинаетъ работать въ этомъ направленіи, пытаясь найти для себя отвътъ на то, кто былъ авторомъ первой на Руси лътописи. По его мнівнію, самымъ первымъ лівтописцемъ быль Новогородскій епископъ, Іоакимъ. Тъмъ же вопросомъ интересовался академикъ Миллеръ\*), который приписываль начальную летопись Нестору, а продолженіе ея-игумену Сильвестру. Въ XVIII стольт. поднимаются споры по такъ называемому варяжскому вопросу, -- споры, породившіе въ средъ русскихъ ученыхъ двъ партіи: норманскую — изъ нъмцевъ членовъ Академіи Наукъ, и славянскую во главъ съ М. В. Ломоносовымъ. И тъ и другіе въ своихъ сужденіяхъ и доказательствахъ опираются на лѣтопись.

При такихъ обстоятельствахъ сознается необходимость печатнаго изданія лѣтописи, которое, дѣйствительно, появляется въ половинѣ XVIII в. Пока еще никто не сомнѣвается ни въ фактической достовѣрности лѣтописныхъ повѣствованій, ни въ личности ея автора—Нестора. Но вотъ является въ Россію иностранецъ-ученый, извѣстный историкъ Шлецеръ, вооруженный вполнѣ научными пріемами изслѣдованія, привыкшій къ матеріалу относиться критически. Онъ долго изучаетъ нашу лѣтопись, доискивается ея источниковъ, сопоставляетъ ее съ западными и въ результатѣ приходитъ къ благопріятнымъ выводамъ, ставя Несторову лѣтопись выше подобныхъ же историческихъ памятниковъ на Западѣ. Это было первымъ строго-научнымъ критическимъ изслѣдованіемъ по вопросу о лѣтописи и ея авторѣ. Затѣмъ въ XVIII в. исторія этого вопроса какъ бы пріостанавливается, но для того, чтобы съ новою силою возродиться со времени Карамзина. Для Карамзина гипотеза Татищева казалась неосновательной. Онъ болѣе

<sup>\*)</sup> Герардъ Фридрихъ.

склоненъ былъ видъть въ первомъ лѣтописцѣ Нестора. Несторъ, по его мнѣнію, пользовался разнообразными источниками для своего труда: онъ (Несторъ) читалъ византійскія хроники, церковныя записи, слушалъ кіевскихъ старожиловъ и т. д. Изъ всѣхъ этихъ источниковъ Несторъ почерпалъ необходимыя для него свѣдѣнія и разнообразіе первыхъ послужило причиною разнообразія послѣднихъ въ лѣтописи. Считая авторомъ лѣтописи Нестора, Карамзинъ въ то же время далекъ былъ отъ сомнѣнія въ достовѣрности лѣтописнаго разсказа.

Совсѣмъ иныя мнѣнія о лѣтописи находимъ у нѣкоторыхъ современниковъ Карамзина. Они придирчиво и съ недовѣріемъ относятся къ лѣтописи и хотятъ подорвать прежнее высокое мнѣніе о ней. Извѣстный археологъ и изслѣдователь византійскихъ лѣтописей, Строевъ, смотритъ, напр., на лѣтописца, какъ на беззастѣнчиваго компилятора, который очень замѣтно эксплуатируетъ византійскій источникъ—Георгія Амартола. Всѣ свѣдѣнія о народахъ, о разныхъ полумиенческихъ существахъ, объ Аскольдѣ и Дирѣ и т. п.—все это, по его мнѣнію, заимствовано отсюда.

Мнѣніе Строева примыкало ко взгляду появившейся тогда у насъ скептической школы историковъ, основателемъ которой былъ моск. проф. Каченовскій. Каченовскій смотръль на древнюю Русь, какъ на варварскую страну, которая совершенно не знала письменности, и которой вообще чужда была какая-либо образованность. Руководившійся въ историческихъ изследованіяхъ пріемами Нибура, этотъ ученый и наиболье важные памятники старины, въ томъ числь льтописные своды, древніе договоры и Русскую Правду, относиль, по ихъ происхожденію, къ позднъйшему сравнительно времени. Да и эти позднъйшіе памятники, по его воззръніямъ, дошли до насъ не въ первоначальной своей редакціи, а въ значительно изміненномъ виді; задачей историка и служить выдъленіе изъ нихъ первичнаго ядра, очищеннаго отъ наростовъ и наслоеній, образовавшихся въ разныя времена. Въ летописи Каченовскій находить разныя противоречія и несообразности, которыя отнимають у нея достоинства историческаго первоисточника.

Школа Каченовскаго, такъ подорвавшая взглядъ Карамзина на русскую лѣтопись, одно время занимала въ наукѣ авторитетное положеніе, пока не выступиль со своими изслѣдованіями Погодинъ. Въ 20-хъ годахъ появляется его статья, въ которой онъ разбираетъ вопросъ объ отношеніи нашей лѣтописи къ иностраннымъ источникамъ, устанавливаетъ время (XI—XII вв.) и мѣсто (Кієвъ) ея происхожденія. Онъ соглашается съ тѣмъ, что лѣтопись, за продолжительное время своего существованія, могла принять въ свой первоначальный видъ разныя украшенія, подновленія, вставки, даже басни и проч., что историкъ долженъ выдѣлить изъ лѣтописи, какъ позднѣйшее и неподлинное Несторово. Такимъ образомъ взглядъ Погодина шелъ какъ разъ въ разрѣзъ съ скептицизмомъ школы Каченовскаго. По мнѣнію Погодина, имѣющаяся у насъ теперь лѣтопись отличается

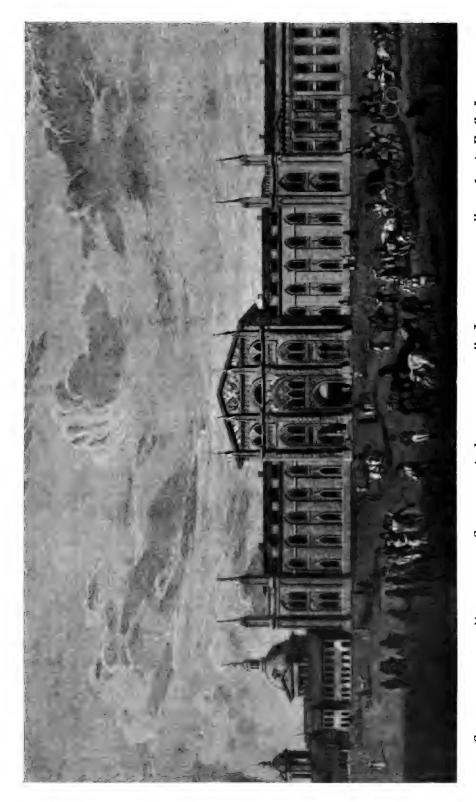

Синодальная типографія.

Съ гравюры А. Фролова по рис. И. Лаврова.

1. Лаврова. Изъ собранія П. Я. Дашкова.

отъ начальной лишь незначительными измѣненіями, вкравшимися въ ея первоначальный составъ; источниками ея онъ считаетъ, наравнѣ съ устными преданіями, прежнія записи. Онъ не такъ скептически относится къ Татищеву и признаетъ существованіе лѣтописи Іоакима.

Въ томъ же направленіи пишеть затѣмъ Бутковъ, опровергающій слишкомъ нелестное мнѣніе скептической школы о древней Руси. Словомъ, отношеніе къ лѣтописи начинаетъ измѣняться и скептическая школа теряетъ свой авторитетъ.

Мы имѣемъ и еще много трудовъ, посвященныхъ изслѣдованію вопроса о достовѣрности лѣтописи и ея авторѣ. Таковы труды Бѣляева, Шевырева, Полѣнова, Соловьева и др. Вопросъ о личности автора находитъ у нихъ неодинаковый отвѣтъ: одни склонны признать лѣтописцемъ духовное лицо, монаха, другіе—свѣтское лицо, близко стоявшее къ политической внѣмонастырской жизни, которая въ такихъ подробностяхъ изображается въ начальной повѣсти.

Но все это—труды, имѣющіе историческій характеръ. Изъ чисто литературныхъ изслѣдованій, касающихся лѣтописи, упомянемъ слѣдующія. Въ 1856 г. появилась книга Сухомлинова: "О древней русской лѣтописи, какъ памятникѣ литературномъ". Авторъ разсматриваетъ въ ней различные списки лѣтописи, указываетъ находящіяся въ ней зачиствованія изъ св. писанія и др. источниковъ; въ числѣ послѣднихъ, кромѣ намѣченныхъ предшествовавшими трудами (кромѣ, напр., Георгія Амартола и Мееодія Патарскаго), онъ ставитъ "Пчелу", устанавливаетъ, наконецъ, общность между преданіями древне-русскими, отразившимися въ лѣтописи и поэтическими германскими, хотя и не дѣлаетъ изъ этого, впрочемъ, вполнѣ опредѣленныхъ выводовъ.

О томъ, что Сухомлиновымъ было только намѣчено (о преданіяхъ, какъ источникѣ лѣтописи), подробнѣе высказывался Костомаровъ въ своихъ лекціяхъ, а также и въ статьѣ "О преданіяхъ начальной русской лѣтописи". Вопросъ о лѣтописцѣ Костомаровъ разрѣшалъ въ пользу игумена Сильвестра, Нестору же, какъ онъ полагалъ, принадлежитъ только часть ея,—Печерская лѣтопись.

Далъе изъ трудовъ, посвященныхъ вопросу о русской лѣтописи, заслуживаютъ особеннаго вниманія изслъдованія проф. Бестужева-Рюмина, разработавшаго вопрось о составъ лѣтописи до конца XVI ст. Этотъ въ высшей степени осторожный ученый, хорошо знакомый съ предшествующей литературой этого вопроса, взявъ въ руководство при своемъ изученіи и изслъдованіи лѣтописи аналитическій пріемъ, установилъ въ наукъ мнѣніе, что дошедшія до насъ лѣтописи представляютъ изъ себя своды изъ разнообразныхъ источниковъ, и что лишь детальная аналитическая работа поможетъ историку разобраться въ этой компилятивной смѣси. Что касается вопроса объ авторъ, то онъ для Бестужева-Рюмина не такъ важенъ. Былъ ли лѣтописцемъ Несторъ или другой кто-нибудь,—это, по его мнѣнію, существеннаго значенія не имѣетъ.

Замѣчанія Бестужева - Рюмина затрогивають весьма большое число важныхъ для науки вопросовъ, разрѣшеніе которыхъ прольетъ свѣть на уясненіе такого замѣчательнаго явленія въ нашей древней исторіи и литературѣ, какъ начальная лѣтопись. Но въ особенную заслугу ему должна быть поставлена его аналитическая работа, раздробившая лѣтопись на ея составныя части, благодаря чему выдѣлились свѣдѣнія о такихъ памятникахъ, которые раньше не были еще затронуты научными изслѣдованіями.

Послѣдніе результаты, къ которымъ пришла историческая наука въ своемъ изученіи и изслѣдованіи лѣтописи, мы можемъ найти въ трудахъ академика А. А. Шахматова, и ихъ резюмируетъ въ своемъ курсѣ русской исторіи проф. С. Ө. Платоновъ.

Изученіе л'ятописи приводить проф. Платонова къ заключенію о ея крайне сложномъ внутреннемъ составъ. По его мнънію, въ ней скомпилированы многочисленныя литературныя произведенія, и оригинальныя и переводныя. Эти литературныя произведенія, по словамъ проф. Платонова, въ началъ XII в. были соединены въ одинъ литературный памятникъ, быть-можетъ, темъ самымъ Сильвестромъ, который подписалъ свое имя. Внимательное изученіе лътописи позволило намътить въ ней слъдующія составныя части или, точнъе, слъдующія самостоятельныя литературныя произведенія: 1) собственно "повъсти временныхъ лътъ", разсказъ о разселеніи племенъ послѣ потопа, о происхождении и разселении племенъ славянскихъ, о дъленіи славянъ русскихъ на племена, о первоначальномъ быть русскихъ славянъ и водвореніи на Руси варяжскихъ князей (только къ этой первой части летописнаго свода можетъ относиться заглавіе свода "се пов'єсти временныхъ л'єтъ" и т. д.); 2) обширный разсказъ о крещеніи Руси, составленный неизвъстнымъ авторомъ, въроятно, въ началъ XI в., и 3) лътопись о событіяхъ XI в., которую приличные назвать Кіевскою первоначальною льтописью. Въ составъ этихъ трехъ произведеній, образовавшихъ сводъ, и особенно въ составъ перваго и третьяго изъ нихъ можно замътить слъды другихъ, болъе мелкихъ литературныхъ произведеній, "отдъльныхъ сказаній", и, такимъ образомъ, можно сказать, что нашъ древній лѣтописный сводъ есть компиляція, составленная изъ компиляцій, — настолько сложенъ его внутренній составъ.

Указываемый проф. Платоновымъ фактъ сложности внутренняго состава лѣтописи устанавливаетъ въ своихъ изслѣдованіяхъ акад. Шахматовъ, который разъясняетъ ея сводный характеръ и точнѣе опредѣляетъ, что въ ней можетъ быть названо трудомъ Нестора, что Печерской лѣтописью, что трудомъ Сильвестра и т. д. Благодаря Шахматову вопросъ о лѣтописи получаетъ новое направленіе. Но пока результаты этихъ изслѣдованій нельзя считать окончательными. Однако мы можемъ сказать уже теперь, что самое слово "лѣтопись" служитъ для обозначенія весьма разнообразныхъ памятниковъ, и надо, употребляя его, различать лѣтописи отъ лѣтописныхъ сводовъ, сбор-

никовъ и списковъ: лѣтописями въ тѣсномъ значеніи этого слова мы называемъ записи современниковъ событій, отъ древнѣйшаго времени до насъ не сохранившіяся; лѣтописный сводъ есть компилиція изъ отдѣльныхъ лѣтописей и другихъ источниковъ, расположенныхъ въ хронологическомъ порядкѣ; лѣтописнымъ сборникомъ называется соединеніе въ рукописи, часто иногда механическое, нѣсколькихъ лѣтописей или сводовъ, и, наконецъ, лѣтописный списокъ есть просто копія, въ которой имѣется та или другая лѣтопись, сводъ или сборникъ.

Таково, въ краткихъ чертахъ, научное положение вопроса объ этомъ замъчательномъ памятникъ древней русской литературы.

Обратимся теперь къ разсмотрънію самаго памятника. Мы уже приводили полное его заглавіе. Въ этомъ заглавіи не указано имени автора; лишь изръдка въ нъкоторыхъ спискахъ встръчается добавленіе "черноризца Нестора". Но послъ 1110 г. въ спискахъ лътописныхъ мы находимъ слъдующую приписку: "Игуменъ Сильвестръ святого Михаила написахъ книги си лътописецъ, надъяся отъ Бога милость пріяти, при князъ Владимирь, княжащу ему въ Кіевь, а мнь въ то время игуменящу у святого Михаила въ 6624 индикта 9 лъто" (1116). Изъ этой приписки можно заключить, что авторомъ летописи быль Выдубецкій игуменъ Сильвестръ: однако другія данныя заставляютъ признавать авторомъ инока Кіево-Печерскаго монастыря Нестора, который самъ о себъ сообщаетъ въ сказаніи "Отчего получилъ названіе Печерскій монастырь" (вошедшемъ, какъ раньше было указано, въ составъ Патерика) такое свъдъніе: "тогда пришелъ къ нему (т.-е. къ Өеодосію) и я, худой, недостойный рабъ, и онъ принялъ меня. Мнъ было тогда 17 лътъ отроду. И вотъ я написалъ это и положиль годь, когда начать быль монастырь Печерскій и почему онъ такъ называется". Тамъ же, въ Патерикъ, въ Симоновомъ сказаніи о Никить Затворникь, о составитель льтописи встрычается такое выраженіе: "Несторъ, иже написа лізтописецъ". Въ самой льтописи подъ 1051 г. авторъ говорить о себъ: "къ нему же (Өеодосію) и азъ пріидохъ худый и пріять мя льть ми сущу семнадцать". Изъ всёхъ этихъ отрывочныхъ упоминаній самой летописи о ея авторъ можно вывести такое заключеніе: льтописецъ быль 1) печерскій монахъ и 2) постригся въ томъ же возрасть, какъ сообщаеть о себъ Несторъ въ приведенныхъ выше словахъ. Но считать Нестора составителемъ всей лътописи рискованно; онъ скоръе авторъ только Печерскаго патерика и Кіевской л'тописи. Впрочемъ, по мнънію Шахматова, и послъдняя едва ли принадлежить монаху Нестору: акад. Шахматовъ полагаетъ, что она написана скоръе лицомъ свътскимъ, стоявшимъ близко къ княжескому двору. Вообще вопросъ о летописце при настоящемъ состояни науки-вопросъ крайне осложненный и не имъющій для себя опредъленнаго, вполнъ обоснованнаго отвъта.

·

.

изъ кулиптрафия Кольмы. Интико не кулоне на ъбла

E POPIR PYCCROIC CUTER



Оставляя этотъ вопросъ въ сторонъ, коснемся другого, имъющаго болъе важное для насъ значеніе, вопроса: изъ какихъ источниковъ возникъ лътописный сводъ?

Эти источники могутъ быть раздълены на двъ категоріи: устные и письменные. Послъдніе, въ свою очередь, можно подраздълить на русскія и иноземныя сказанія. Среди устныхъ иногда встръчаемся съ разными полулегендарными сказаніями (напр., о временахъ, отдаленныхъ отъ лътописца).

Во второй категоріи (письменныхъ памятниковъ) необходимо упомянуть о техъ отрывочных заметках объ отдельных событіяхъ, которыя, можетъ-быть, явились первоначальною формою летописанія не только у насъ, но и у другихъ народовъ. Желаніе (митие акад. Сухомлинова) отм'вчать важн'вйшія событія для того, чтобы сохранить воспоминаніе о нихъ, весьма естественно для человъка, на какой бы степени развитія онъ ни находился. Этой ціли на первыхъ порахъ удовлетворяли календарныя замътки, которыя сначала, за неимъніемъ письменъ, могли отмъчаться "чертами и ръзами" на кускахъ дерева. Съ появленіемъ письменности стало бол'ве удобнымъ сохранить воспоминаніе о достопамятныхъ дняхъ и случаяхъ. "Въ потребности сохранить его заключается первый зародышь льтописей. Съ теченіемъ времени онъ пріобрътають все болье и болье достоинства, изъ календарныхъ замётокъ становятся лётописями въ настоящемъ смыслъ слова. Возбуждаемая невольнымъ стремленіемъ человъка удержать воспоминание о быломъ, летописная деятельность рано находить участіе и опору въ лицахъ, стоящихъ во главъ общества. По мъръ того, какъ опредъляется у народа общественное устройство, возникаеть потребность и упрочить его сохраненіемъ памяти о томъ, что освящено давнимъ обычаемъ". Такого рода отрывочныя календарныя заметки делались на Западе и у насъ въ такъ называемыхъ пасхальныхъ таблицахъ, т.-е. такихъ таблицахъ, въ которыхъ указаны были числа Пасхи и переходящихъ праздниковъ и которыя должны были находиться въ разныхъ монастыряхъ. Въ этихъ таблицахъ по годамъ грамотные люди вносили краткія зам'вчанія о какихъ-либо событіяхъ. Но бывали годы, когда никакихъ фактовъ, особенно запечатлъвавшихся въ памяти народной, не оказывалось, и около такихъ годовъ мы не находимъ никакихъ отмътокъ. Акад. Сухомлиновъ въ своемъ изследованіи ("О древней русской летописи, какъ памятникъ литературномъ") приводитъ образецъ подобной пасхальной таблицы съ замътками о происшествіяхъ параллельно съ указаніями л'ьтописи. Изъ этой параллели мы видимъ, какъ иногда одно слово пасхальныхъ таблицъ обращается въ летописи въ обстоятельное извъстіе объ историческомъ фактъ. Такъ, напр., въ таблицъ подъ 1267 г. есть замътка: "Дмитръ нъмц взя", а въ лътописи этой замъткъ соотвътствуетъ слъдующее извъстіе: "пособи Богъ князю Димитрію и Новгородцемъ: бывшу великому снятью, гониша нѣмець біюще до Раковора, въ три пути, 7 версть, яко и коневи негдъ

ступити трупомъ нѣмецкимъ". Подъ 1293 г., вмѣсто слова "Дюденево", встрѣчающагося въ таблицахъ, мы видимъ въ лѣтописи такое сообщеніе: "отпусти царь брата своего Дуденя съ множествомъ рати на Димитрея; городы поимаша: Володимерь, Москву, Дмитровъ, Волокъ и ины грады; положиша всю землю пусту".

Изъ этихъ примъровъ мы видимъ, какъ отрывочныя, неясныя замьтки пасхальныхъ таблицъ могли разрастаться въ льтописи въ опредъленныя, хотя и краткія извъстія объ историческихъ фактахъ \*). Однако рядомъ съ этими краткими извъстіями, которыя перемежаются указанными пустыми мъстами, мы находимъ въ лътописи немалое число обстоятельныхъ, иногда очень обширныхъ повъствованій, которыя витесть съ другими произведеніями, вошедшими въ ея составъ, придають летописи историко-литературный интересъ. Эти повествованія могли существовать независимо отъ пасхальныхъ таблицъ: какой-нибудь фактъ представлялся особенно важнымъ, и грамотный человъкъ разсказываетъ о немъ въ отдъльномъ сочинении, а потомъ оно включается или целикомъ, или въ частяхъ летописцемъ въ его сводъ, какъ это случилось, напр., съ разсказомъ священника Василія объ ослъпленіи князя Василька Ростиславича или съ подробностями о Владимиръ Святомъ и о князьяхъ-мученикахъ Борисъ и Глъбъ, подробностями, заимствованными изъ сочиненія черноризца Іакова. Кром'в того, л'втописецъ им'ветъ въ своемъ распоряжении разныя иноземныя извъстія, онъ знаетъ греческія историческія сочиненія. Палею, Хронографъ, хроники Георгія Амартола и Іоанна Малалы, знаетъ житія Кирилла и Меоодія, принесенныя къ намъ изъ славянскихъ земель, и этотъ матеріалъ онъ вносить въ свой разсказъ о всемірной исторіи. Летописцу известны офиціальные документы, договоры Олега и Игоря съ греками; онъ знакомъ съ произведеніями поучительной литературы (сочиненіями Өеодосія Печерскаго и "Поученіемъ" Владимира Мономаха), съ разными апокрифическими сказаніями, - и все это вносится постепенно въ его компиляцію.

Таковы письменные источники лѣтописи, но рядомъ съ этимъ въ распоряженіи составителя свода находится обширнѣйшій матеріалъ, почерпаемый изъ устныхъ разсказовъ: онъ узнаетъ кое-что отъ очевидцевъ, а многое до него доходитъ изъ преданій, обращающихся въ народѣ и украшенныхъ поэтическимъ вымысломъ, который придаетъ имъ удивительную живость и занимательность. О людяхъ, сообщавшихъ ему тѣ или другія свѣдѣнія, онъ упоминаетъ въ своемъ трудѣ; такъ, онъ говоритъ о новгородцѣ Гюрятѣ Роговичѣ, а подъ 1106 г. отмѣчаетъ: "въ се же лѣто преставися Янъ, старецъ добрый, живъ лѣтъ девяносто въ старости маститѣ, у него же и азъ многа

<sup>\*)</sup> Приведенное мивніе акад. Сухомлинова о пасхальныхъ таблицахъ, въ наше время, послів изслівдованій о составів лівтописи, уже потеряло свое значеніе: бытьможеть, замівтки въ пасхальныхъ таблицахъ кое-гдів и были приняты въ лівтописные своды, но составъ лівтописей и сводовъ опреділился другими боліве сложными источниками.

словеса слышахъ, еже и писахъ въ лѣтописаніи семъ". Поэтическіе разсказы о первыхъ князьяхъ, объ основаніи Кіева, объ Олегѣ, Игорѣ, Ольгѣ и ея мести древлянамъ, о Святославѣ и Владимирѣ были, вѣроятно, предметомъ обширнаго дружиннаго эпоса, въ которомъ историческая дѣйствительность переплеталась съ созданіями фантазіи, и этотъ эпосъ заполняетъ многія страницы нашей первоначальной лѣтописи, такъ что Костомаровъ въ своей статъѣ "Преданія первоначальной русской лѣтописи" пришелъ даже къ такому выводу: "за исключеніемъ немногаго, что почерпнуто изъ письменныхъ источниковъ, все повѣствованіе о временахъ древнихъ, включительно до смерти Владимира, взято изъ народныхъ преданій, сказаній, пѣсенъ и пересказовъ въ томъ видѣ, въ какомъ эти древнія времена отражались въ нихъ во второй половинѣ ХІ и въ началѣ ХІІ вѣковъ".

Всв эти обильные источники дали матеріаль для составленія летописныхъ сводовъ, можетъ-быть, уже задолго до Несторова времени: существують предположенія о томъ, что подобные своды имълись уже въ X и даже въ IX вв. Однако до насъ эти первоначальныя лътописи не дошли, и первымъ сводомъ является "Повъсть временныхъ лътъ", составленная въ концъ XI или въ началъ XII в. и легшая въ основу всехъ позднейшихъ списковъ летописи: по крайней мере, она у всъхъ списковъ составляетъ общую часть, а съ начала XII в. изложение событий въ отдъльныхъ спискахъ болъе или менъе расходится, при чемъ разность зависить прежде всего отъ мѣста составленія свода. Есть льтопись Кіевская, Суздальская, Новгородская, Галицко-Волынская и т. д., такъ что списки Лаврентьевскій, Ипатьевскій, Новгородскій и др. представляють собою общую начальную льтопись или "повъсть временныхъ льтъ" (съ незначительными варіантами), дополненную мъстными продолженіями. Въ этихъ лътописяхъ, при ихъ мъстномъ интересъ, не исчезаетъ, однако, сознаніе единства русской земли, придающее такое одушевление начальному своду, и летописецъ не остается безучастнымъ къ такимъ событіямъ, которыя, не касаясь его области, имъютъ значеніе для всей Руси. Эти отдъльныя лътописи отличаются каждая своеобразнымъ характеромъ изложенія, какъ замьтиль нашь историкъ С. М. Соловьевъ. Новгородская летопись, говорить онъ, отличается краткостью, сухостью разсказа; такое изложеніе происходить, во-1-хъ, отъ бѣдности содержанія: Новгородская літопись есть літопись событій одного города, одной волости; съ другой стороны, нельзя не замътить и вліянія народнаго характера, ибо въ рѣчахъ новгородскихъ людей, внесенныхъ въ летопись, замечаемъ также необыкновенную краткость и силу; какъ видно, новгородцы не любили разглагольствовать, они не любили даже договаривать своей ръчи и, однако, хорошо понимали другь друга; можно сказать, что дело служить у нихъ окончаніемъ рѣчи; такова знаменитая рѣчь Твердислава: "тому есмь радъ, оже вины моей нъту; а вы, братье, въ посадничествъ и въ князехъ". Разсказъ южнаго лѣтописца, наоборотъ, отличается обиліемъ подробностей, живостью, образностью, можно сказать, художественностью; преимущественно Волынская лѣтопись отличается особеннымъ поэтическимъ складомъ рѣчи: нельзя не замѣтить здѣсь вліянія южной природы, характера южнаго народонаселенія; можно сказать, что Новгородская лѣтопись относится къ южной—Кіевской и Волынской, какъ поученіе Луки Жидяты относится къ словамъ Кирилла Туровскаго. Что же касается до разсказа Суздальскаго лѣтописца, то онъ сухъ, не имѣя силы новгородской рѣчи, и вмѣстѣ многословенъ безъ художественности рѣчи южной".

Остановимся теперь на характерѣ изложенія и общаго направленія изучаемаго нами памятника. Повидимому, лѣтописное повѣствованіе носить на себѣ характеръ объективности: часто личность автора совсѣмъ скрывается за изображаемыми событіями и онъ оказывается объективнымъ историкомъ. Но далеко не всегда это такъ. Излагая тѣ или другія событія, въ большинствѣ случаевъ онъ не можетъ удержаться отъ того, чтобы не высказать по поводу нихъ свое сужденіе съ точки зрѣнія личныхъ убѣжденій и дать имъ ту или другую субъективную оцѣнку; въ такихъ случаяхъ лѣтописецъ не просто повѣствователь, но и учительморалистъ.

Мы имбемъ возможность проследить и определить характеръ міровозэрьнія автора льтописи, такъ какъ въ последней оно проглядываеть очень прозрачно. Это міровозэрівніе зиждется, конечно, на религіозной идеъ: носитель его глубоко въруеть въ Провидьніе и на тъ или другія событія смотрить не иначе, какъ на проявленіе гнъва или милости Божіей. Недаромъ въ составъ своего труда онъ помъщаетъ поучение Өеодосія Печерскаго "О казняхъ Божімхъ". Эта религіозная идея, лежащая въ основ'ть міровозэртыя літописца, придаетъ лътописи характеръ назидательнаго повъствованія, и такое соединеніе исторіи съ поученіемъ, какъ отмъчаетъ А. Н. Пыпинъ, было весьма естественнымъ. Въ самомъ дълъ, окружавшая лътописца дъйствительность быль такова, что она невольно вызывала монастырскаго книжника на поучительность. Недавно воспринятая христіанская религія съ ея истинами на первыхъ порахъ была усвоена далеко не въ надлежащей степени, и благочестивый летописецъ не теряетъ случая внушить эти истины. Попадаются ему на глаза примеры благочестія, подвижничества, книжнаго ученія, братолюбія и христіанской добродътели вообще, какъ не отмътить ихъ передъ читателемъ, оставить безъ должной похвалы и не поставить все это въ противоположность недавней языческой русской действительности съ ея "звъринскими" нравами! Съ другой стороны, если взору л'втописца представляются пороки, не свойственные христіанамъ и остатки языческихъ суевтрій, то возможно ли ему, убтьжденному христіанину, посмотрѣть на это равнодушно и не ополчиться противъ зла!

Но на ряду съ религіознымъ элементомъ, въ характерѣ міровоззрѣнія лѣтописца есть и элементъ свѣтскій, или, какъ его называли старые изслѣдователи (особенно, славянофилы), "земскій".

Въ современной ему гражданской жизни авторъ лътописи зам'вчалъ противоположность между властью (дружиной) и землей. Нормальный порядокъ вещей требоваль, чтобы власть охраняла землю, пеклась о ея единствъ и благосостояніи. Между тъмъ въ дъйствительности было не то. Часто власть забывала свою идеальную цъль и заботилась больше о "собъ", нежели объ интересахъ населенія. Отдъльные представители власти, т.-е. князья, стремятся къ достиженію своекорыстныхъ цълей; неизбъжное столкновеніе ихъ стремленій приводить къ междоусобіямъ, а все это могло отражаться одними лишь гибельными результатами на людяхъ земскихъ, разрушая ихъ благосостояніе и единство русской земли. Вотъ точка зрѣнія льтописца, объясняющая его взглядь и оцьнку по поводу тьхъ или другихъ фактовъ гражданской жизни. Онъ не можетъ, напримъръ, одобрительно отнестись къ междоусобной борьбъ князей, столь вредно отзывающейся на жизни и интересахъ земскихъ людей. Его симпатіи отнюдь не на сторон'в князей-хищниковъ. Онъ, пожалуй, готовъ одобрить подвиги Святослава, но смыслъ ихъ для него совствиъ непонятенъ. Къ Игорю у него отношение отрицательное. По мъръ того, какъ мы приближаемся съ льтописцемъ къ удъльному періоду, все яснъе и слышнъе для насъ его укоръ по отношенію къ князьямъ. Въ противоположность этому, онъ особенно восхваляетъ тъхъ князей, которые проявляли взаимное братолюбіе (напримъръ, Борисъ и Глѣбъ), или которые "распасли свою землю". Идеалъ лѣтописца — Владимиръ Мономахъ, о которомъ онъ даетъ исключительный отзывъ, называя его "добрымъ страдальцемъ за русскую землю": онъ миритъ другихъ князей, напоминаетъ имъ объ общихъ интересахъ Руси, зоветь ихъ противъ общихъ враговъ, убъждая забыть частные, особенные интересы.

Присутствіе въ лѣтописи этого земскаго элемента заставляетъ признать ея особую важность, какъ памятника, отражающаго въ себъ общественные идеалы и стремленія древней Руси, по преимуществу, идеалъ земскаго единства, выражающійся и въ нѣкоторыхъ другихъ произведеніяхъ до-монгольской эпохи, особенно, въ "Словъ о полку Игоревъ".

Съ усиленіемъ Москвы лѣтописи становятся произведеніями офиціальнаго характера. Было достигнуто внѣшнее государственное единство, и лѣтописи становятся достояніемъ государства. Сохраняется, правда, частная лѣтопись, въ которой попадаются не совсѣмъ лестные отзывы о представителяхъ власти. Но общая лѣтопись пріобрѣтаетъ тенденціозный характеръ—прославленія московскихъ государей. Такимъ характеромъ отличаются Степенная книга, Никоновская лѣтопись, Царственная книга. Форма удерживается прежняя: это своды такихъ же погодныхъ повъствованій, при чемъ

"пов'єсть временных вліть" попрежнему является их началомъ, но содержаніе и направленіе літописанія теперь уже иное. "Оно,—какъ говорить А. Н. Пыпинъ,—стремится къ полнот и своего рода обобщенію въ общирных влітописных сводахъ, дівлая Москву центральнымъ пунктомъ исторіи русскаго государства и придавая, наконецъ, историческому изложенію офиціальную пышность стиля приказовъ и книжническую риторику".



ГЛАВА V.

## Слово о полку Игоревъ.

Среди литературныхъ памятниковъ до-монгольскаго времени "Слово о полку Игоревъ", по своему свътскому содержанію, изложенію и поэтическому достоинству, занимаетъ совершенно исключительное положение. — Оно было найдено въ 1795 г. любителемъ древностей, гр. А. И. Мусинымъ-Пушкинымъ въ одной рукописи XVI в., пріобрътенной имъ отъ архимандрита Спасо-Ярославскаго монастыря. Рукопись представляла собою сборникъ, въ которомъ вмъсть со "Словомъ" находилось другое интересное произведеніе, оставившее слѣды своего вліянія на нібкоторых литературных памятниках древней Руси,— "Девгеніево д'яніе". Но самымъ драгоціннымъ въ означенной рукописи было, конечно, "Слово". Тогда же была снята копія съ рукописи для имп. Екатерины II, а черезъ 5 летъ (1800 г.) темъ же Мусинымъ-Пушкинымъ "Слово" было издано подъ заглавіемъ: "Ироическая пъснь о походъ на половцевъ удъльнаго князя Новгорода-Съверскаго Игоря Святославича, писанная стариннымъ русскимъ. языкомъ въ исходѣ XII столѣтія".

Въ 1812 г. во время Московскаго пожара погибла подлинная рукопись, а также сгоръло значительное число экземпляровъ перваго ея изданія. Такимъ образомъ, въ рукахъ изслъдователей "Слова" остались двъ копіи, на основаніи которыхъ они должны были возстановить первоначальный текстъ памятника. И тутъ они встрътились съ непреодолимымъ затрудненіемъ. Объ копіи (т.-е. Екатерининскій списокъ 1795 г. и первое изданіе "Слова" 1800 г.) сдѣланы были въ то время, когда русская палеографія находилась на младенческой ступени своего развитія, иначе сказать, тогда, когда древній памятникъ разобрать, какъ слѣдуетъ, не умѣли. Помимо того, обѣ копіи въ нѣкоторыхъ случаяхъ оказались не совсѣмъ сходными между собою, такъ что работа изслѣдователей еще болѣе осложнилась: имъ пришлось оперировать надъ копіями, не только неудовлетворительно изданными, но, кромѣ того, не вездѣ одинаковыми между собою. Несмотря на все это, мы имѣемъ цѣлый рядъ изслѣдованій, посвященныхъ реконструкціи подлиннаго текста "Слова". Много затрачено было остроумія на то, чтобы освѣтить его темныя мѣста, которыя, однако, и теперь остаются далеко не вполнѣ разъясненными для науки.

На первыхъ порахъ вновь открытый памятникъ встреченъ былъ съ восторгомъ, хотя, впрочемъ, и не всеобщимъ: слышались отдельные голоса, высказывавшіеся отрицательно по вопросу относительно подлинности "Слова". Эти отрицательные голоса шли со стороны скептической школы Каченовскаго. Изв'єстно, что своей фактической стороной "Слово" близко совпадаеть съ лѣтописнымъ повѣствованіемъ. Но намъ знакомъ отрицательный взглядъ на лътопись скептиковъ; поэтому означенное совпаденіе въ ихъ глазахъ не было ручательствомъ того, что "Слово" могло возникнуть въ древнее время (ХІІ в.); оно могло возникнуть, по мненію скептиковъ, какъ и летопись, въ поздитишее время. Каченовскій и его послъдователи въ своемъ - отрицаніи пошли еще далъе: "Слово", говорили они, ни больше ни меньше, какъ фальсификація, литературный подлогь, появившійся въ самое ближайшее къ намъ время. Факты открытія двухъ памятниковъпъсенъ Оссіана въ Англіи и потомъ Краледворской рукописи съ извъстнымъ сказаніемъ "о судъ Любуши", на первыхъ порахъ произведшихъ сенсацію въ ученомъ мірѣ, а потомъ по нѣкоторымъ обнаруженнымъ въ нихъ дефектамъ, заподозрѣнныхъ въ своей подлинности, -- эти два факта сильно поддерживали въ скептикахъ мысль о вполнъ возможной подложности и нашего "Слова". Скептикамъ, прежде всего казалось крайне подозрительнымъ то, что "Слово" занимаетъ въ древней литературъ совершенно одинокое, изолированное мъсто. Если древней Руси извъстно было художественнопоэтическое творчество, которое проглядываеть въ "Словь", то, разсуждали они, невозможно предположить, чтобы до насъ сохранился только единственный памятникъ такого творчества. Это самый въскій аргументь, который приводили въ оправдание своихъ отрицательныхъ сужденій о "Словъ" скептики. Но болъе внимательное изученіе древнихъ письменныхъ памятниковъ, каковы лътописи и поученія, показало, что и здесь, въ этихъ памятникахъ весьма заметны отголоски древняго поэтическаго творчества, аналогичнаго тому, которое мы находимъ въ "Словъ". Когда сравненіе "Слова" по его поэтической сторонъ распространено было потомъ и на народную словесность,

то мивніе скептиковъ объ исключительной изолированности "Слова" въ ряду памятниковъ древней литературы становится все болве и болве неосновательнымъ. Въ произведеніяхъ народной словесности оказывались поэтическіе образы, сравненія, эпитеты и другія поэтическія черты, близко напоминающія изучаемый нами памятникъ.

Что касается языка, то по нему едва ли можно считать "Слово" подложнымъ. Въ самомъ дѣлѣ, могъ ли явиться столь искусный подлогъ въ XVIII в.? На этотъ вопросъ утвердительно отвѣтить никакъ нельзя. Народная поэзія въ это время была мало извѣстна, изученіемъ ея не интересовались. На произведенія народнаго творчества смотрѣли очень пренебрежительно. А между тѣмъ необходимо было имѣтъ глубокое знакомство съ народной поэзіей, чтобы создать такое геніально-подложное изложеніе, которое мы видимъ въ "Словѣ". Впослѣдствіи наука вполнѣ отвергла всякія сомнѣнія въ подлинности "Слова", и это лучше всего формулировано въ слѣдующемъ отзывѣ проф. Кіевскаго университета П. В. Владимирова.

"Въ древней русской литературъ, — говоритъ проф. Владимировъ \*), — нътъ памятника болъе интереснаго по содержанію, по формъ и значенію, какъ "Слово о полку Игоревъ". "Слово" — драгоцънное украшеніе древне-руской литературы, великое поэтическое достояніе русскаго народа изъ той отдаленной эпохи, когда онъ долгое время выносиль на своихъ плечахъ натиски азіатскихъ степныхъ кочевниковъ, какъ половцевъ и другихъ иноплеменниковъ. Это надвиганіе степи на развертывавшіеся оазисы древне-русской культуры и образованнести (подобно природному надвиганію песковъ степи на плодородныя, черноземныя земли) не давало простора и свободы для широкаго развитія образованія и литературы. Древне-русская жизнь въ литературныхъ изображеніяхъ не дошла до насъ въ такихъ обширныхъ, разнообразныхъ и художественныхъ поэмахъ, каковы средневъковыя западно-европейскія. Но историческая судьба не обділила русскій народъ: и на его долю досталася такая единственная лиро-эпическая "пъсня-повъсть", сравнительно краткая и сжатая по размърамъ, но полная и живая по изображенію гибели и мужества, горя и радостиэто "Слово о полку Игоревъ". Несмотря на сжатость и сравнительную краткость "Слова", указывающія на его сложеніе всл'єдъ за событіемъ, нельзя не подумать о томъ, что тревожная судьба русскаго народа, особенно на югь и на западъ, уничтожила другія подобныя произведенія древне-руской поэзіи, которыя предшествовали "Слову" и слъдовали за нимъ.

"Если бы,—продолжаеть тоть же ученый,—исторію русской литературы ограничить изученіемъ однихъ поэтическихъ памятниковъ, то "Слово о полку Игоревъ" явилось бы выдающимся и чуть ли не единственнымъ памятникомъ древне-русской поэзіи. Только предпо-

<sup>•)</sup> Древняя русская литература Кіевскаго періода, XI—XIII вв. Кіевъ., 1901 г., стр. 278—281.

ложительно мы можемъ утверждать, что рядомъ съ этимъ памятникомъ существовали въ древней Руси XI, XII и XIII вв. историческія пъсни, былины, минологическій эпосъ, сказки, заговоры, загадки, пословицы, причитанія, лирическія пѣсни и пр. Правда, пословицы, поговорки, загадки и слабое отраженіе былинъ, историческихъ пъсенъ и сказокъ мы находимъ въ лътописяхъ. Тъмъ не менъе "Слово о полку Игоревъ представляется почти единственнымъ цъльнымъ памятникомъ древне-русской поэзіи, ярко блистающимъ оригинальными и свъжими красками народной поэзіи, и вмъсть съ тъмъ памятникомъ, отличающимся уже нъкоторыми искусственными пріемами стараго русскаго писанія, воспитаннаго въ византійской, южно-славянской и успъвшей уже развиться русской школъ XI-XII вв. Эта школа древне-русскихъ писателей, о которой мы должны догадываться по выдающимся памятникамъ поученій и словъ, житій святыхъ и путешествій къ св. мъстамъ, повъстей и льтописныхъ сказаній и общаго славяно-русскаго потока переводныхъ и подражательныхъ сочиненій изъ греческой, византійской литературы, получаеть особенно яркое освъщение при помощи изучения "Слова о полку Игоревъ". Благодаря этому изученію направленія и главныя явленія древне-русской литературы и образованности представляются разнообразными и болъе отчетливыми, а вмѣстѣ съ тъмъ устанавливаются между ними и нѣкоторыя точки соприкосновенія; особенной близостью въ этомъ отношеніи отличаются л'этописныя сказанія и "Слово"; а изъ переводныхъ къ нему приближаются сказанія византійскихъ хроникъ, переводныя и оригинальныя византійскія повъсти. Изученіе "Слова" въ связи съ древне-русской оригинальной и переводной литературой приводить насъ къ той обстановкъ, среди которой оно развидось, и той почвы, на которой оно выросло. Еще поразительные изучение "Слова" въ связи съ народной поэзіей. Только въ этой связи открывается высокій поэтическій характеръ "Слова", его народность, красота и, такъ сказать, правильность поэтическихъ образовъ и оборотовъ рѣчи. Если мы забудемъ объ этомъ живомъ родникъ русской народной поэзіи, изъ котораго, безъ сомнънія, черпалъ полной рукой авторъ-поэть "Слова", то низведемъ "Слово" на степень ръдкаго образца древне-русской свътской книжности съ византійскими пріемами и искусственнымъ языкомъ. Но при сравненіи "Слова" съ народной поэзіей, въ немъ остается немного образовъ и выраженій, которые можно было бы признать исключительно книжными, не связанными съ русской народной поэзіей и съ народной поэзіей другихъ народовъ, прежде всего, конечно, славянскихъ. Многочисленныя и разнообразныя черты народнаго склада въ "Словъ" устанавливаютъ до нѣкоторой степени прошлое русской народной поэзіи, указывають ея древніе элементы, почти ничьмъ не отмьченные въ древне-русской литературъ до XVII въка.

Кромъ того, "Слово" находитъ себъ много соотвътствій, какъ по складу, такъ отчасти и по изображенію быта, въ средневъковыхъ

западно-европейскихъ поэмахъ. Не даромъ наше "Слово" принадлежить тому же стольтію, когда процвытала на Запады рыцарская поэзія въ пъсняхъ трубадуровъ, менестрелей, миннезингеровъ. Но изъ встать западно-европейскихъ поэмъ нтъ болте близкой поэмы къ нашему "Слову", какъ знаменитая французская "Пъсня о Роландъ"---"La chanson de Roland". Погибшій полкъ Игоревъ, котораго "уже не кръсити" (кръсити-воскрешать), какъ взываетъ съ тяжелой горестью нъсколько разъ въ "Словъ" авторъ, — полкъ изъ лучшихъ бояръ, храбрыхъ мужей, съ многоцъннымъ оружіемъ и дорогими конями. горе великаго князя Святослава, призывы князей къ отмщенію въ борьбъ съ погаными половцами, описаніе необычайныхъ подвитовъ такихъ героевъ, какъ буй-туръ Всеволодъ, неожиданность страшнаго несчастья, необозримыя полчища враговъ и самонадъянность молодыхъ и храбрыхъ князей, "погрузившихъ храбрый полкъ и русское золото во диъ Каялы, ръки половецкія", похвалявшихся, по словамъ великаго князя Святослава, "прежнюю славу сами похитимъ, а заднюю сами ся подълимъ", -- все это невольно приводитъ къ сближеніямъ съ погибелью отборнаго французскаго войска въ Ронсевалъ, съ горестью Карла Великаго, его местью, борьбой съ невърными сарацинами, съ описаніемъ подвиговъ Роланда, Оливье и еп. Турпина, окруженныхъ сотнями тысячъ сарацинъ, и съ виной Роланда, самонадъянно отказавшагося призвать на помощь Карла Великаго.

Сюжетомъ "Слова" послужилъ неудачный походъ на половцевъ, предпринятый въ 1185 г. Новгородъ-Съверскимъ княземъ Игоремъ вмъстъ съ братомъ его Всеволодомъ Курскимъ, съ сыномъ Владимиромъ Путивльскимъ и племянникомъ Святославомъ Рыльскимъ. Русскія войска двинулись къ Дону и въ первой встръчъ разбили половцевъ, но затъмъ, окруженныя превосходными силами враговъ, потерпъли полное пораженіе. Игорь и другіе князья были взяты въ плънъ, изъ котораго Игорь вскоръ спасся бъгствомъ, а Владимиръ, женившись на дочери хана Кончака, возвратился черезъ три года. Этотъ походъ описанъ въ Лаврентьевской и Ипатьевской лътописяхъ съ большими фактическими подробностями, чъмъ въ "Славъ", самое же "Слово" важно для насъ по той картинности, съ которой оно представляетъ событіе, по тому впечатлънію, которое оно изображаетъ, по необыкновенному лиризму, его проникающему, и по идеъ единства русской земли,—идеъ, составляющей его основу.

"Слово" не есть произведеніе народной словесности, оно результать личнаго творчества, хотя авторъ его намъ неизвѣстенъ; мы можемъ догадываться, однако, что онъ принадлежалъ къ княжеской дружинъ, что его пѣсня была подобна тѣмъ произведеніямъ дружиннаго эпоса, отголоски которыхъ мы находимъ въ лѣтописи въ извѣстіяхъ о первыхъ князьяхъ. Одного изъ слагателей такихъ дружинныхъ пѣсенъ вспоминаетъ авторъ подъ именемъ "вѣщаго Бояна". Онъ изображаетъ намъ, какъ Боянъ воспѣвалъ подвиги старыхъ князей, и какъ велико было его искусство: "Боянъ бо вѣщій, говоритъ онъ, аще

кому хотяше пъснь творити, то растекашеться мыслію по древу, сърымъ волкомъ по земли, шизымъ (сизымъ) орломъ подъ облакы, помняшеть бо, рече, первыхъ временъ усобицы. Тогда пущашеть 10 соколовъ на стадо лебедей, который дотечаще, та преди пъснь пояще: старому Ярославу, храброму Мстиславу, иже заръза Редедю предъ полкы косожьскыми, красному Роману Святославличю. Боянъ же, братіе, не 10 соколовъ на стадо лебедей пущаще, нъ своя въщія персты на живая струны вскладаше, они же сами княземъ славу рокотаху". Не довольствуясь этимъ описаніемъ п'тнія Бояна, котораго онъ называетъ "соловьемъ стараго времени", "внукомъ Велесовымъ", авторъ приводить отрывки изъ Бояновыхъ пъсенъ, или указываетъ, какъ могъ бы выразиться Боянъ въ томъ или другомъ случать. Такъ какъ здъсь мы имъемъ дъло съ отголосками старины, еще болъе отдаленной, чёмъ "Слово", то полагаемъ не лишнимъ привести эти запѣвки Бояновы. Такъ, говоря о выступленіи русскаго войска въ цоходъ, авторъ предполагаетъ, что Боянъ въ этомъ случав употребиль бы следующій обороть: "не буря соколы занесе черезь поля широкія, галицы стады б'ёжать къ Дону великому", или же сказалъ бы: "комони (кони) ржуть за Сулою, звенить слава въ Кыевъ, трубы трубять въ Новъградъ, стязи (знамена) стоять въ Путивлъ". Вспоминая о Полоцкомъ князъ Всеславъ, отличавшемся хитростью, слывшемъ за волхва, авторъ приводитъ "припѣвку" о немъ Бояна: "ни хытру, ни горазду, ни птицю горазду (т.-е. умъющему обращаться въ птицу) суда Божія не минути". Наконецъ, говоря о возвращеніи Игоря изъ плѣна, пѣвецъ припоминаетъ новое Бояново изреченіе: "тяжко ти головы, кром'в плечю, эло ти телу, кром'в головы", добавляя къ этому: "Русской земли безъ Игоря".

Этотъ Боянъ является образцомъ и для автора "Слова", хотя послёдній въ самомъ приступт къ своему произведенію выражаєть желаніе птъ "по былинамъ сего времени, т.-е. согласно съ дъйствительностью, а не по замышленію Бояню", т.-е. не руководствуясь поэтическимъ вымысломъ. Въ самомъ же дълт, присматриваясь къ "Слову", мы сразу замтаемъ, что въ немъ главное мтъсто занимаетъ именно замышленіе Бояна, и авторъ не столько занимается описаніемъ фактовъ, сколько изображеніемъ впечатлтнія, ими производимаго, ихъ картинной характеристикой. Отсюда являются и тт краски поэтическаго языка, которыми такъ изобилуетъ "Слово", разные эпитеты, сравненія, описанія природы, миеологическія упоминанія, выраженія чувства, преимущественно горестнаго.

Изъ поэтическихъ сравненій, кромѣ обширной аллегоріи, посвященной Бояну, приведемъ два сравненія битвы: 1) битва ставится въ параллель съ пиромъ: "бишася день, бишася другый, третьяго дня къ полуднію падоша стязи Игоревы. Ту ся брата разлучиста на брезѣ быстрыя Каялы. Ту кроваваго вина не доста. Ту пиръ докончаша храбріи русичи, сваты попоиша и сами полегоша"; 2) битва уподобляется жатвѣ: "на немизѣ снопы стелютъ головами, молотятъ чепи харалуж-

ными (булатными), на тоце животь кладуть, вѣють душу отъ тѣла. Немизѣ кровави брези не бологомъ (болого—благо) бяхуть посѣяни, посѣяни костьми русскихъ сыновъ" Любопытны также уподобленія, которыя дѣлаются авторомъ при описаніи бѣгства Игоря изъ плѣна: "Игорь князь поскочи горностаемъ къ тростію и бѣлымъ гоголемъ на воду, въ връжеся на бръезъ комонь и скочи съ него босымъ влъкомъ и потече къ лугу Донца, и полетѣ соколомь подъ мыглами, избивая гуси и лебеди завтроку и обѣду и ужинѣ. Коли Игорь соколомъ полетѣ, тогда Влуръ влъкомъ потече, труся собою студеную росу".

Поэтическою чертою "Слова" нужно признать отношеніе его автора къ природъ: тутъ проявляется не только любовь къ природъ, а какое-то сродство съ нею, какая-то гармонія между внутреннею жизнью человъка и виъшними явленіями природы. "Подъ воздъйствіемъ эпическаго міровозэрьнія, говорить Е. В. Барсовъ, вся природа является какъ бы одушевленнымъ лицомъ: она полна сочувствіемъ къ человѣку; она угрожаетъ предвѣстіемъ, и она же откликается на радость. Всъ явленія природы — чувства одной и той же души, струны одного органа, члены одного тела. Только авторъ, находившійся подъ воздійствіемъ словесъ Бояна, могъ такъ живо и цъльно понимать природу. Проглядывають иногда картины природы съверной, но еще замътнъе картины природы южной: стадо вороновъ, галокъ и лебедей, орлы и соколы, чайки и гоголи, дятлы и сороки проносятся въ "Словъ", какъ по степямъ южнымъ; трава зашумъла, когда двинулись шатры половецкіе — это степная трава; "земля тутнеть, стукну земля"-выраженія, созданныя поэтомъ, который часто прислушивался къ гулу степи, къ ея чуткому отзыву на каждое движеніе; тел'єги скрипять въ полунощи, какъ лебеди распуганные-картина, снятая со степей малорусскихъ, гдъ и теперь еще скрипять обозы чумаковъ, и этотъ скрипъ ярче отдается въ ночной тишинъ ровнаго поля".

Эта гармонія между природой и человіческими дійствіями выражается въ разныхъ знаменіяхъ, сопровождающихъ описаніе похода. Такъ, уже при самомъ выступленіи въ походъ мы встръчаемся съ следующей, предвещающей горе, картиной: "тогда въступи Игорь князь въ злать стремень и поъха по чистому полю. Солнце ему тьмою путь заступаше, нощь стонущи ему грозою, птичь убуди свисть звъринъ въ стазбихъ. Дивъ кличетъ върху древа, велить послушати земли незнаемъ, Вълзъ и Поморію и Посулію и Сурожу и Корсуню и тебъ Тъмутараканьскій бълванъ. А половци неготовыми дорогами побъгоша къ Дону великому. Кричатъ телъги полунощи-рды лебеди распужени. Игорь къ Дону вои ведеть. Уже бо бъды его пасуть птицы подъ облакы, влъцы грозу въсрожать по яругамъ (оврагамъ), орли клектомъ на кости звѣри зовутъ, лисицы брешуть на чръвленыя щиты. О русская земля, уже за шеломенемъ еси! Дълго ночь мъркнетъ, заря свътъ запала, мгла поля покрыла, щекоть славій (соловьиное щелканье) успе, говоръ галичъ убуди".

На другой день новыя знаменія: "велми рано кровавыя зори свѣтъ повѣдаютъ, чръныя тучи съ моря идуть, хотятъ прикрыти 4 солнца (4 князей), а въ нихъ трепещуть синія млъніи. Быти грому великому, итти дождю стрѣлами съ Дону великаго. Ту ся копіемъ приламати, ту ся саблямъ потручати о шеломы половецкія, на рѣцѣ, на Каялѣ, у Дону великаго. Се вѣтри, Стрибожи внуци \*), вѣютъ съ моря стрѣлами на храбрыя плъки Игоревы. Земля тутнетъ, рѣкы мутно текуть, пороси (пыль) поля прикрываютъ, стязи глаголютъ". Такой же любопытный параллелизмъ состоянія природы и человѣка находимъ мы и въ описаніи бѣгства Игоря изъ плѣна: "кликну, стукну земля, въшумѣ трава; вежи ся половецкія подвизашася, а Игорь князе поскочи горностаемъ къ тростію, и бѣлымъ гоголемъ на воду; въвръжеся на бръзъ комонъ" и т. д.

Иногда природа прямо олицетворяется. Такъ, во время своего бътства Игорь вступаетъ въ разговоръ съ Донцомъ: "Донецъ рече: княже Игорю! не мало ти величія, а Кончаку не любія, а Русской земли веселія. Игорь рече: о Донче, не мало ти величія, лелъявшу князя на влънахъ и т. д.

Эта близость къ природѣ, быть можеть, и есть причина, вызывающая разныя миеологическія воспоминанія у нашего поэта; онъ знаеть и Велеса, и Дажьбога, и Хорса, и Стрибога, у него является аловѣщій миеологическій образъ Дива, у него есть и олицетвореніе Дѣвы-обиды, близко напоминающее народную поэзію, какъ это указалъ А. Н. Веселовскій. Картина: "встала обида въ силахъ Дажьбожа внука, вступила дѣвою на землю Трояню, въспескала лебедиными крылы на синемъ морѣ у Дону плещущи" напоминаетъ нѣкоторыми своими чертами народныя причитанія, въ которыхъ есть образъ "злой обидушки".

Обидушка по бережку ходила, Страшно, ужасно голосомъ водила, Въ длани плескала, До суженыхъ головъ добиралась... Смеретушка-дъвья красота Съ лебедиными крыльями... \*\*)

Сильную поэтическую окраску придаетъ "Слову" выраженіе чувства, которое, соотв'єтственно изображаемому событію, отличается болѣе грустнымъ характеромъ. Въ "Словъ" много выраженій для обозначенія горя, тоски, много печальныхъ картинъ. Самое произве-

<sup>\*)</sup> Пеодпократно встрѣчаемыя, какъ и здѣсь, упоминанія мнеологическихъ названій и, вмѣстѣ съ тѣмъ, отсутствіе въ "Словъ" христіанскаго элемента подали поводъ въкоторымъ толкователямъ его предполагать въ авторѣ нехристіанина, язычника. Но поминанію проф. Жданова, всѣ эти мноологическія упоминанія не имѣютъ реальной подкладки и представляєтъ собой просто поэтическія украшенія. Это—своего рода ложно-классицизмъ X II в.

<sup>\*\*)</sup> Владимировъ. "Древ. рус. лит. Кіевск. періода", стр. 333.

деніе есть "трудная пов'єсть", какъ выражается авторъ, но наибол'єе художественно представляется печаль въ лирическомъ отрывк'ь, изв'єстномъ подъ именемъ "плача Ярославны". Ярославна, жена . Игоря, причитаетъ, какъ кукушка (зегзица) на Путивльской городской ст'єнь, она хочетъ полет'єть къ Дунаю, омочить свой бобровый рукавъ въ Каял'є-р'єкь, отереть кровавыя раны Игоря, она обращается за помощью къ разнымъ силамъ природы, она говоритъ \*):

Вътръ-вътрило! Что ты, господине, Что ты въешь? Что на легкихъ крыльяхъ Носишь стрълы въ храбрыхъ воевъ лады! Въ небесахъ подъ облаки бы въялъ, По морямъ кораблики лелъялъ, А то въешь, въешь — развъваешь На ковыль-траву мое веселье и т. д.

Печальное настроеніе пѣвца "Слова" возбуждается такими фактами, которые противорѣчать его идеалу единства русской земли: это—междоусобія князей, которые стремятся отстаивать исключительно свои личные интересы, забывая объ общемъ благосостояніи русскаго народа. "Усобица княземъ, говорить авторъ, на поганыя погыбе".

Братья спорять: то мое и это!
Золь раздорь оть малыхь словь заводять,
На себя кують крамолу сами...
А на Русь побъдами приходять
Отовсюду вороги лихіе.

Понятно, что автору долженъ быть антипатиченъ Олегъ Святославичь, который "мечемъ крамолу коваше и стрѣлы по земли сѣяше", при которомъ русская земля "сѣяшеться и растяшеть усобицами, погыбашеть жизнь Дажьбожа внука, въ княжихъ крамолахъ вѣци человѣкомъ скратишась". При этомъ князѣ Русь испытывала тяжкія бѣдствія: "рѣтко ратаевѣ кикахуть, нъ часто вранове граяхуть, трупія себѣ дѣляче, а галицы свою рѣчь говоряхуть, хотять полетѣти на уѣдіе (кормъ)". Не вызываетъ къ себѣ сочувствія и Всеславъ Полоцкій, думавшій только о своихъ личныхъ выгодахъ, и вообще о всѣхъ удѣльныхъ княжескихъ отношеніяхъ мы находимъ въ "Словъ" очень печальный приговоръ: "а князи сами на себѣ крамолу коваху, а поганіи сами побѣдами нарищуще на русскую землю, емляху дань по бѣлѣ отъ двора".

Естественно послѣ этого, что самою радостною картиною въ "Словъ" (если не единственною радостною) является сонъ великаго князя Святослава,—сонъ, въ которомъ выражается идея единства русской земли. Послѣ того, какъ ему объясненъ его "смутный" сонъ, Святославъ обращается къ разнымъ русскимъ князьямъ, чтобы они

<sup>\*)</sup> Цит. по перев. А. Н. Майкова.

вступились "за обиду сего времени", и, какъ видно изъ его словъ, среди этихъ князей есть нѣкоторые, отличающіеся замѣчательнымъ могуществомъ, какъ, напримѣръ, Всеволодъ Суздальскій и Ярославъ Осмомыслъ Галицкій. Воть эта замѣчательная рѣчъ Святослава: "О моя сыновчя, Игорю и Всеволоде! рано еста начала Половецкую землю мечи цвѣлити, а себѣ славы искати. Нъ нечестно одолѣсте, нечестно бо кровь поганую проліясте. Ваю храбрая сердца въ жестоцѣмъ харалузѣ скована, а въ буести закалена. Се ли створисте моей сребреней сѣдинѣ? Великый княже Всеволоде! не мыслію ти прелетѣти издалеча, отня злата стола поблюсти? Ты бо можеши Волгу веслы раскропити, а Донъ шеломы выльяти. Аже бы ты былъ, то была бы чага (рабыня) по ногатѣ, а кощей (рабъ) по рѣзанѣ.

Ты бо можеши по суху живыми шереширы стреляти удалыми сыны Глебовы.

Ты, буй Рюриче и Давыде, не ваю ли злачеными шеломы по крови плаваша? Не ваю ли храбрая дружина рыскають, аки тури, ранены саблями калеными на полъ незнаемъ?

Вступита, господина, въ злата стремень за обиду сего времени за землю Русскую, за раны Игоревы буего Святославлича.

Галичкы Осмомысле Ярославе, высоко сидиши на своемъ златокованиѣмъ столѣ, подперъ горы Угорскыя своими желѣзными плъкы, заступивъ королеви путь, затворивъ Дунаю ворота, меча бремены чрезъ облакы, суды рядя до Дуная. Грозы твоя по землямъ текутъ: отворяеши Кіеву врата, стрѣляеши съ отня злата стола салтани за землями".

Таковъ этотъ единственный поэтическій памятникъ до-монгольскаго періода, случайно до насъ дошедшій. Несомнънно его историческое значеніе, какъ отраженія древне-русскихъ общественныхъ воззрѣній, и такъ же несомнѣнны его достоинства художественныя: тутъ предъ нами развертывается рядъ яркихъ картинъ, обнаруживается глубокое чувство автора, который выражаеть стремленія своего времени. Однако и независимо отъ эпохи, въ которую сложилось "Слово" въ немъ столько живыхъ поэтическихъ элементовъ, оно по своей образности такъ близко къ народной жизни, что нисколько не представляется страннымъ, почему оно вызвало восторгъ не только спеціалистовъ - филогоговъ, но и нашихъ лучшихъ поэтовъ, какъ Пушкинъ и Майковъ, стремившихся перевести его на современный языкъ. Въроятно, и въ древнія времена "Слово" пользовалось нъкоторой популярностью; мы находимъ подражанія "Слову" иногда очень близкія, но совершенно безсмысленныя (витьсто за шеломенемъ, т.-е. за холмомъ — "за соломономъ"; вмъсто "Трояна" — Урана) въ повъстяхъ, относящихся къ Куликовской битвъ, въ "Повъданіи о мамаевомъ побоищъ" и въ "Задонщинъ". Кромъ того, нѣкоторое подражаніе "Слову" мы можемъ предполагать въ "Словъ о погибели русской земли", отрывокъ котораго открытъ былъ въ недавнее время.



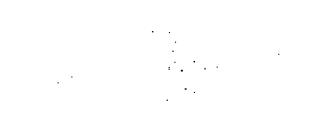

; ;

; .

The second section of the second seco

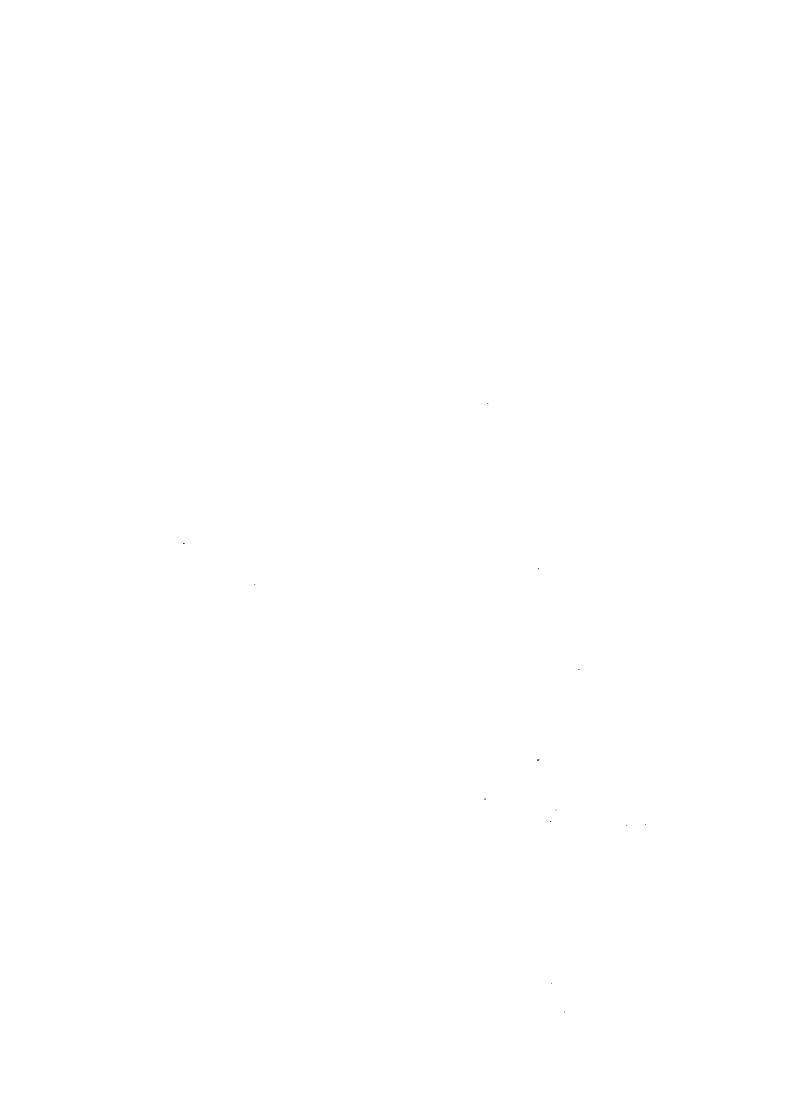

## Моленіе Даніила Заточника \*).

Если "Слово о полку Игоревъ" особенно важно, какъ единственный памятникъ древне-русской поэзіи, то не лишено значенія, какъ древнѣйшее проявленіе русскаго юмора, одно небольшое произведеніе, дошедшее до насъ отъ той же до-монгольской эпохи,—"Слово" или "Моленіе Даніила Заточника." О личности его автора мы никакихъ точныхъ свѣдѣній не имѣемъ, знаемъ только, что онъ заточенъ былъ на озерѣ Лачѣ (о которомъ онъ говоритъ: "кому ты еси Лачъозеро, а мнѣ на немъ сѣдя великій плачъ") и оттуда написалъ свое посланіе къ князю (Ярославу Владимировичу или Ярославу Всеволодовичу), чтобы вызвать милосердное отношеніе къ своей судьбѣ.

"Княже мой господине, просить Даніиль \*\*), избави меня отъ нищеты, какъ серну отъ тенетъ, какъ вольную птицу отъ силка, какъ утку отъ коггей ястреба, какъ овцу отъ пасти львовой. Золото искушается огнемъ, а человъкъ напастью; пшеница послъ долгаго мученія даеть чистый жльбъ, такъ и человькъ черезъ печаль прі- 🥆 обрѣтаеть совершенный умъ. Птица радуется веснѣ, а младенецъ матери, такъ и я, княже господине, радуюсь твоей милости. Весна украшаеть цвътами землю, а ты, княже господине, оживляешь людей своей милостью, сироть и вдовь, оть вельможь обижаемыхъ". Свое тяжелое положение въ заключении Даниилъ изображаетъ слъдующими чертами: "Я, княже господине, какъ бы трава поблеклая, которая растеть за стеною; на нее ни солнце не сіяеть, ни дождь не идеть; такъ и я, княже господине, всеми обидимъ, потому что огражденъ страхомъ грозы твоей, какъ какою-то твердынею. Когда ты веселишься за многими брашнами, вспомни обо мнъ, ядущемъ сухой хльбъ. Когда пьешь сладкое питье, вспомни обо мнь, пьющемъ теплую воду. Когда лежишь на мягкой постели, подъ собольими одъялами, вспомни обо мнъ, подъ однимъ полотномъ лежащемъ, умирающемъ отъ скуки и пронзаемомъ, какъ бы стрълами въ сердце-дождевыми каплями".

Однако, несмотря на свое тяжкое положеніе, Даніилъ, согласно поговоркѣ "въ горѣ жить не кручинну быть", не теряетъ присутствія духа, не утрачиваетъ юмора, который выражается то въ игрѣ словъ, въ родѣ приведенной выше остроты относительно озера

<sup>\*)</sup> Последнее изданіе "Моленія" принадлежить проф. Н. А. Шляпкину, который самъ указываеть на неудовлетворительность своего изданія въ виду замеченныхъ въ немъ недосмотровъ и опечатокъ. Но лучшаго изданія пока мы не имеють. "Моленіе" въ его первоначальномъ составе до насъ не дошло и сохранилось въ 2 рукописныхъ редакціяхъ XIII в. Обе редакціи разнятся между собою не одинаковымъ обращеніемъ къ адресату посланія или "Моленія" Даніила: по одной (XII ст.) изъ нихъ моленіе назначалось Юрію Владимировичу (ум. 1167), по другой — къ Ярославу Всеволодовичу Переяславскому (ум. 1247 г.).

<sup>\*\*)</sup> Пер. И. П. Хрущова въ книгѣ "Бесѣды о др. рус. лит." СПБ. 1900 г., стр. 62—64.

Лача, то въ подборъ изъ разныхъ литературныхъ источниковъ язвительныхъ замъчаній и анекдотовъ по адресу своихъ враговъ. А такими врагами были, въроятно, прежде всего какіе-то вліятельные люди, навлекшіе на Даніила княжескую опалу. В фроятно, онъ ихъ считаетъ глупыми, такъ какъ даетъ князю слъдующее наставленіе: "княже, мой господине, не море топить корабли, но вътры, и огонь разжигаеть желто только тогда, когда его раздувають мтхами: такъ и князь не самъ впадаетъ въ вещи злыя, но вводятъ его совътники. Съ добрымъ думцею князь высокаго стола додумается, а съ лихимъ думцею и малаго стола лишенъ будетъ". Можетъ-быть, на тъхъ же совътниковъ намекаетъ Даніилъ, приводя изреченіе о глупыхъ людяхъ: "Мудра бо мужа посылай, мало ему кажи; а безумна посылай, самъ не лънися по немъ ити", или же: "какъ во утелъ (разорванный) мѣхъ воду лити, такъ безумнаго учити". Вторую группу враговъ Даніила составляють почему-то женщины, противъ которыхъ онъ сильно возстаетъ, подбирая опять-таки нелестные для нихъ анекдоты и изреченія: "что есть злая жена? Мірской мятежъ, ослъпленіе ума, начальница всякой злобы, засада спасенія, поборница грфха. Лучше желфзо варить, чфмъ злую жену учить: желфзо уваримъ, а злой жены не научимъ, ибо злая жена ни Бога не боится ни людей не стыдится, но всъхъ укоряеть и всъхъ осуждаетъ". Съ радостью приводить Даніиль анекдоть о "злообразной женв", которой посов'товали не смотр'ться въ зеркало, чтобы не получить огорченія. Повторяєть онъ и следующее изреченіе: "не скоть въ скотъхъ коза, а не звърь въ звърехъ ежъ, не рыба въ рыбахъ ракъ, не птица въ птицахъ нетопырь, а не мужъ въ мужъхъ, къмъ своя жена владветь".

Этими памятниками мы заканчиваемъ обзоръ литературы домонгольскаго періода; хотя мы и могли бы указать нѣкоторыя другія очень любопытныя произведенія этой эпохи, но они имѣютъ скорѣе культурно-историческій, нежели историко-литературный интересъ. Поэтому, прежде чѣмъ перейти къ монгольской эпохѣ, подведемъ итогъ тому литературному развитію, отдѣльные образцы котораго мы разсмотрѣли въ предыдущихъ главахъ.

Мы ни въ какомъ случать не можемъ сказать, чтобы наша литература была бъдна въ до-монгольскую эпоху; не говоря уже о множествъ переводныхъ памятниковъ, указанныхъ нами ранте, не говоря о произведеніяхъ утраченныхъ, число которыхъ, какъ мы можемъ судить по сохранившимся намекамъ, было довольно значительно, тъ сочиненія, которыя мы имтьемъ отъ этой эпохи, свидътельствуютъ о высокомъ уровить умственныхъ запросовъ, о разнообразіи литературныхъ интересовъ, объ отраженіи въ литературъ общественной жизни въ различныхъ ея проявленіяхъ, о томъ, что зародившаяся литература заключала въ себт здоровые задатки будущаго развитія, если бы не вторглись внъшнія причины, оказавшія весьма неблагопріятное вліяніе на ея дальнъйшій ростъ.

EMIEHHAFOTEPANIOHA APXIENKAN, BEAHISAFOHOBAFPALA нф тилм. побел Книем вблгочтиватоцьмицьм. В кт 5. М НВАНАВАСИЛЬЕВИ ТАКСЕ ВОУСЕ. Приплеть

Образцы письма. (Запись 1551 года объ обновленіи Метиславова Евангелія).

### Библіографія.

#### Къ Введенію:

Новиковъ. Опытъ историческаго словаря о россійскихъ писателяхъ. СПБ. 1772. (Переиздано П. А. Ефремовымъ. Въ книгъ "Матеріалы для исторіи русской литературы" СПБ. 1867).

Крамзинъ. Пантеонъ россійскихъ авторовъ. СПБ. 1801—1803.

Митр. Евгеній. Словарь историческій о бывшихъ въ Россіи писателяхъ духовнаго чина, СПБ. 1818.—2-е изд. СПБ. 1817.

Его же. Словарь русскихъ свътскихъ писателей, соотечественниковъ и чужестранцевъ, писавшихъ въ Россіи. М. 1838, 2-е изд. М. 1845.

Филаретъ, арх. черниговскій. Обзоръ русской духовной литературы. СПБ. 1856 (3-е изд. СПБ. 1884).

С. А. Венгеровъ. Критико-біографическій словарь русскихъ писателей и ученыхъ отъ начала русской образованности до нашихъ дней. Т. І. СПБ. 1889.— Т. II. СПБ. 1891.—Т. III СПБ. 1892.—Т. IV СПБ. 1895.—Т. V. СПБ. 1897. Его ж.е. Русскія книги. Т. І—Ш. СПБ. 1893—1899.

Его же. Русская поэзія. Вып. І—VIII. СПБ. 1893—99.

Его же. Источники словаря русскихъ писателей. СПБ. 1900.

Шевыревъ. Исторія русской словесности. 2 т. М. 1859 (послъд. изд. СПБ. 1897).

В у с л а е в ъ. Исторические очерки русской народной словесности и искусства 2 т. М. 1861.

Миллеръ О. Опыть исторического обозрвнія русской словесности СПБ. 1862.

Его же. Русскіе писатели послё Гоголя. СПБ. 1872 (посл. изд. 3 тома. СПБ. 1907).

Галаховъ. Исторія русской словесности. 2 т. СПБ. 1875 (изд. 2-е-СПБ. 1881 и 3-е изд. М. 1894).

II орфирьевъ. Исторія русской словесности 2 т. Казань 1879—1886.

Пыпинъ. Исторія русской литературы, 4 т. СПБ. 1900 (2-е над. 1904).

Тихонравовъ. Сочиненія, 3 т. М. 1900.

Архангельскій. Изълекцій по исторіи русской литературы. Казань. 1896.

Владимировъ. Введеніе въ исторію русской словесности. Кіевъ 1896.

Макарій. Исторія русской Церкви. 12 т. М. 1868—1883.

Голубинскій. Исторія русской Церкви. 2 т. М. 1870—1898.

Соловьевъ. Исторія Россіи съ древивиших временъ. 29 т. (Нов. изд. въ 6 т. СПБ. 1899).

Милюковъ. Исторія русской культуры. З т. СПБ. 1896—99.

Подевой. Исторія русской дитературы. З т. СПБ. 1900.

Reingoldt. Geschichte der rusisschen Litteratur. Lpz. 1884-86.

Brücknez. Geschichte der russischen Litteratur. Lpz. 1905.

Waliszewsky. Litterature russe. P. 1900.

## Kr เาละห II:

Иконниковъ. Опытъ русской исторіографіи. 2 т. Кіевъ. 1891—92.

Калайдовичъ и Строевъ. Обстоятельное описаніе славяно-россійскихъ рукописей библіотеки гр. Ө. А. Толстого. М. 1825 (Первое "Прибавленіе" къ этому описанію СПБ. 1825, и второе "Прибавленіе" М. 1827.)

Бычковъ. А. О. Описаніе церковно-славянскихъ и русскихъ сборниковъ Имп. Иубличной библіотеки, т. 1. СПБ. 1882.

Бычковъ, И. А. Каталогъ собранія рукописей О. И. Буслаева, нынъ принадлежащихъ И. Публ. Библіотекъ. СПВ. 1897.

Бычковъ. И. А. Каталогъ собранія славяно-русскихъ рукописей П. Д. Богданова. 2 вып. въ "Отчетахъ" Имп. Публ. Библ. за 1888 и 1890 гг. и отдельно. Востоковъ. Описаніе русскихъ и словянскихъ рукописей Румянцевскаго музея. СПБ. 1842.

Славяно-русскія рукописи В. М. Ундольскаго, описанныя самимъ составителемъ собранія. М. 1870.

Викторовъ. Описаніе рукописей И. Д. Бъляева. М. 1881.

Горскій и Невоструевъ. Описаніе славянских рукописей Московской Синодальной библіотеки. 5 т. М. 1855—69.

Ордовъ. Библютека Моск. Синодальной типографія. М. 1896.

Петровъ. Описаніе рукописныхъ собраній, находящихся въ г. Кіевѣ. 2 вып. М. 1892—97.

Порфирьевъ. Описаніе рукописей Соловецкаго монастыря, находящихся въ библіотекъ Казанской духовной академіи. 2 т. Казань. 1881—85.

Петровъ. Описаніе рукописей церковно-археодогическаго музея при Кіевской духовной академіи. Кіевъ 1875—1879.

Леоннуъ, арх. Описаніе славянскихъ рукописей библіотеки Свято-Троицкой Сергіевской давры. 3 т. М. 1878—79.

Строевъ. Рукописи славянскія и россійскія, принадлежащія И. Н. Царскому, М. 1848.

Викторовъ. Описи рукописныхъ собраній въ книгохранидищахъ сѣверной Россіи. СПБ. 1890.

Строевъ. Описаніе рукописей монастырей Волоколамскаго, Новый Іерусалимъ, Саввина-Сторожевскаго и Пафнутіева-Боровскаго. СПБ. 1891.

Поповъ. Описаніе рукописей и каталогъ книгъ церковной печати библіотеки А. И. Хлудова. М. 1873. (Прибавленіе М. 1875).

Владимировъ. Древняя русская литература Кіевскаго неріода XI-XIII вв. Кіевъ. 1901.

Соболевскій. Лекцін по исторін русскаго языка. СПБ. 1891.

Его же. Древній церковно-славянскій языкъ. М. 1890.

Архангельскій. Творенія отцовъ Церкви въ древне-русской письменности. Вып. І-IV. Казань. 1889—1890.

III естодневъ Іоанна, экзарха Болгарскаго напечатанъ въ Чтен. Общ. Ист. и Древ. Росс. при Моск. ун. 1879 г. VIII.

Козьма Индикопловъ. Христіанская топографія. Изд. Общ. люб. дрисьменности. СПБ. 1886.

Карнбевъ. Физіологъ, изд. Общ. люб. др. письм. СЦБ. 1883.

Коломенская Палея, изд. учениковъ Н. С. Тихонравова. М. 1892.

Толковая Палея 1477 г. изд. Общ. люб. др. писъм. СПБ. 1892.

Изборникъ Святослава. Пам. древ. письм. 1880.

Тихонравовъ. Памятники отреченной русской литературы, т. I и II. СПБ. 1863. Т. III. СПБ. 1894.

Памятники старинной русской литературы, изд. гр. Кушелевымъ-Безбородко, подъ редакціей Костомарова и Пынина, 2 т. СПБ. 1861—62.

Тихонравовъ. Лътописи рус. литературы и древностей. 5 т. М. 1859 – 63. Порфирьевъ. Апокрифическія сказанія о ветхозавътныхъ лицахъ и событіяхъ по рукописямъ Соловецкой библ. СПБ. 1877 (Сборникъ Отд. р. яз. и слов. Ак. Наукъ, т. XVII).

Его же. Апокриф. сказанія о новозавітных лицах в событіях по рукошисям Соловецкой библ. СПБ. 1890 (Сборн. От. рус. яз. и слов. Ак. Наукъ, т. II)

Его ж.е. Апокрифическія сказанія о ветхозавѣтныхъ лицахъ и событіяхъ. Казань. 1872.

### Къ главъ 111:

Памятники древне-русской церковно-учительной литературы. Изд. проф. А. И. Пономарева. СПБ. 1902—5.

Инкольскій. О литературныхъ трудахъ митр. Климента Смолятича. СПБ. 1892.

Шляковъ. О поучени Владимира Мономаха. СПБ. 1899.

Хожденіе игумена Даніила. (Правося. Палестин. Сборн. т. I, подъредакціей М. А. Веневитинова). СПБ. 1883—85.

II у те шествіе Новгородскаго архіепископа. Антонія (въ міру Добрыни Ядрейковича) въ концѣ XII в. съ предисловіємъ и примѣчаніями Павла Саввантова СПБ. 1872.

#### K's enasm IV:

Срезневскій. Сказанія о Борись и Гльбь. СПБ. 1860.

Поповъ. Вибліографическіе матеріалы. І. М. 1879 (Чт. Общ. Ист. и Др.)

III ахматовъ. Нѣсколько словъ о Несторовомъ житіи (в. Өеодосія. СПБ. 1896. Его же. Кіево-Печерскій патерикъ и Печерская лѣтопись (Изв. Отд. рус. яз. и слов. т. П. кн. 3.)

Викторова. Составители Кієво-Печерскаго патерика и поздивншая его судьба. Воронежъ. 1871.

Яковлевъ. Памятники русской литературы XII и XIII въковъ. СПВ. 1872. Его ж.е. Древне-кіевскія религіозныя сказанія. Варшава. 1875.

III ахматовъ. Житіе Антонія и Печерская автопись. (Журн. Мин. Нар. Пр. 1898. III)

Абрамовичъ. Изслѣдованіе о Кіево-Печерскомъ патершкѣ, какъ историколитературномъ намятникѣ. СПБ. 1902.

Сухомлиновъ. О древне-русской лізтописи, какъ памятників литературномъ. СИБ 1856.

Бестужевъ-Рюминъ. Русская исторія, т. І. СПБ. 1872.

Его же. О составъ русскихъ лътописей. (Лътоп. занятій Археогр. комиссін т. IV. СПБ. 1868).

Шах матовъ. О начальномъ Кіевскомъ летописномъ своде. М. 1897.

II датоновъ. Лекціи по русской исторіи. СПБ. 1899.

### Къ главъ V:

Барсовъ. Слово о полку Игоревъ, какъ художественный памятникъ Кіевской дружинной Руси. М. 1887—1890.

Ждановъ. Русская поэзія въ до-монгольскую эпоху. Кіевъ. 1876.

Лонгиновъ. Историческое изследование сказания о походе северскаго князя Пгоря Святославича на половцевъ. Одесса. 1892.

Шляпкинъ. Слово Даніила Заточника. СПБ. 1889.

Модестовъ. О посланіи Даніила Заточника (Журн. Мин. Нар. Пр.) 1880. Лященко. О моленіи Даніила Заточника. СПБ. 1896.

Истринъ. Былъ ли Даніилъ Заточникъ дъйствительно заточенъ? Одесса. 1902.



### ГЛАВА VI.

# Монгольскій періодъ.

Общій отличительный характеръ литературы первой поры монгольскаго времени обусловливается тымь мрачнымь настроеніемь, которое вызвано было въ русскихъ тяжкимъ фактомъ татарскаго нашествія. Господствующимъ тономъ этого настроенія было покаяніе. Подъ ударами тяжкихъ бъдствій среди русскихъ замъчается стремленіе пересмотр'єть свою жизнь, открыть всів ея нехорошія стороны и устранить ихъ. Такое стремленіе находить себъ выраженіе, прежде всего, въ произведеніяхъ духовныхъ писателей. Св'єтская литература за это время стушевывается, и мы не можемъ указать особенно выдающихся памятниковъ народно-поэтическаго творчества господства монголовъ. Впрочемъ, недавно г. Лопаревымъ открытъ быль отрывокъ поэтическаго сказанія, относящійся къ изучаемой эпохѣ,—"Слово о погибели русской земли". Но и въ свътской литературъ, какъ показываетъ открытый г. Лопаревымъ памятникъ, звучить также покаянная нота, характеризующая общее настроеніе татарскихъ подневольниковъ. Этотъ мрачный пессимизмъ особенно подчеркивался при воспоминаніи о недавнемъ процвѣтаніи "свѣтло-свѣтлой и красно украшенной земли Русской, при чемъ въ "Словъ" могущество Руси представлялось сильно преувеличеннымъ, такъ что даже византійскій императоръ Мануилъ признается подвластнымъ русскаго князя.

Изъ духовныхъ писателей монгольскаго періода, оставившихъ послѣ себя памятники своей литературной дѣятельности, обращаютъ на себя вниманіе Кириллъ II, митр. Кіевскій, и Серапіонъ, еп. Владимирскій.

**Митр.** Кириллъ во время объѣзда своей епархіи замѣтилъ разные недостатки въ жизни своей паствы. Результатомъ этихъ

пастырскихъ наблюденій и было его поученіе \*). Оно называется "правиломъ" и входитъ въ составъ нашей "Кормчей". Поученіе представляетъ собою пропов'єдь, произнесенную, втроятно, на Владимирскомъ соборть (1274 г.). Съ самаго же начала авторъ говоритъ о б'єдствіяхъ, обрушившихся на русскую землю въ наказаніе за гръхи народа, уклонившагося отъ исполненія правилъ св. отцовъ.

Послъ такого приступа слъдуетъ самое правило; имъ предписывается избъгать бъсовскихъ игръ, устраивавшихся на праздникахъ и сопровождавшихся кулачными боями, на которыхъ зачастую происходили смертоубійства. Чтобы сильнъе побудить христіанъ къ исполненію такихъ предписаній, митрополить опредъляеть оставлять безъ погребенія всіхъ нарушителей его правила, а священниковъ за погребеніе убитыхъ на игрищахъ лишать сана. Сюда же къ этому правилу присоединяется поученіе Кирилла "къ попамъ", о достоинствахъ и обязанностяхъ духовныхъ служителей. Послъдніе, какъ совершители св. таинствъ и посредники между Богомъ и людьми, сравниваются въ поученіи съ ангелами и серафимами, предстоящими у престола Господня. Отсюда авторъ выводить всю необходимость для нихъ быть высокими образцами нравственной жизни (онъ имъ заповъдуетъ блюсти себя отъ пьянства, объяденія, отъ сваръ, тяжбъ, чтенія ложныхъ книгъ, не уклоняться отъ исполненія своихъ обязанностей учительства, благоговъйнаго служенія и т. д.).

Это поучение встръчается иногда отдъльно отъ правила Кирилла и въ такомъ случать имтетъ заглавие: "Поучение епископа къ иереямъ". Въроятно, оно сказано было Кирилломъ иереямъ на соборт, а потомъ въ качествт образцоваго наставления было разослано по епархиямъ.

## Серапіонъ, епископъ Владимирскій.

Отъ митр. Кирилла II мы имѣемъ одно только его "Правило". Больше оставилъ послѣ себя современникъ его, еп. Серапіонъ, занимавшій Владимирскую каоедру 1274—75 г. Произведеніямъ его посвящено изслѣдованіе юрьевскаго проф. Евг. Вяч. Пѣтухова (СПБ. 1888 г.), издавшаго, въ видѣ прибавленія къ своему труду, самыя эти произведенія. Г. Пѣтуховъ разобралъ составъ поученій Серапіона, указалъ ихъ источники и опредѣлилъ ихъ историко-культурное значеніе.

Серапіону принадлежать 5 поученій. Изъ нихъ первыя 3 зам'єтно проникнуты покаяннымъ настроеніемъ и им'єють своимъ предметомъ указаніе, вм'єсть съ призывомъ къ исправленію, на т'є гр'єхи русской земли, за которые постигло ее монгольское б'єдствіе.

Разбирая эти три поученія, г. П'туховъ нашель, что пропов'єдникъ изображаеть въ нихъ гръхи народные въ изв'єстномъ порядкъ,

<sup>\*)</sup> Эго поученіе см. у проф. Павлова въ "Памятникахъ древне-русскаго канон. права".

придерживаясь опредѣленной схемы, представляя изъ нихъ своего рода лѣствицу прегрѣшеній. Мысль о подобной схематизаціи внушена была Серапіону византійскими образцами. Но справедливость требуетъ сказать, что для нашего проповѣдника эта византійская лѣствица была только формой, въ которую онъ вкладываетъ свое содержаніе. Серапіонъ близокъ къ жизни, вѣрно ее отражаетъ въ своихъ поученіяхъ и, если иногда и выбираетъ изъ византійской схемы грѣховъ, то только то, что подходитъ къ русской дѣйствительности его времени.

Свои поученія Серапіонъ произносилъ въ церкви, на что ясно показывають его жалобы на неисполненіе слушателями его назиданій и наставленій \*).

Въ первомъ поучении проповъдникъ говоритъ о знаменіяхъ Господнихъ, которыя должны были бы предостеречь народъ отъ беззаконій и побудить къ нравственному исправленію. Эти знаменія онъ видить въ затменіи солнца и луны ("знаменія въ солнцѣ и лунѣ"), въ землетрясеніяхъ ("труси по мъстомъ") и голодъ. На землетрясеніе, какъ на проявленіе на землѣ гнѣва Божія, указывалъ въ свое время еще Несторъ. Въ томъ же смыслъ говоритъ и Серапіонъ. "Земля, по его словамъ, отъ зачала утверждена и неподвижима повеленіемъ Божіимъ, нынъ двигается, гръхы нашими колеблется, беззаконія нашего носити не можетъ". И все это происходитъ отчего? Оттого, что вст не послушали евангелія, апостола, пророковъ и великихъ свътилъ церкви — вселенскихъ святителей (Василія Великаго, Григорія Богослова, Іоанна Златоуста). Для вразумленія грѣшниковъ Богъ наказываетъ ихъ самымъ дъломъ: Онъ "землю трясетъ и колеблетъ, беззаконья гръхы многыя отъ земли отрясти хощетъ, яко листвіе отъ дерева". И не одно только землетрясеніе постигаеть русскую землю, на нее обрушивается голодъ, моръ и "рати многыя". Несмотря на всё эти вразумленія, никто не пришелъ къ покаянію, пока, наконецъ, не надвинулся "языкъ немилостивъ", опустошившій русскую землю. Затъмъ проповъдникъ убъждаетъ своихъ слушателей проникнуться покаяніемъ и исправиться отъ грфховъ, при изображенін которыхъ онъ пользуется упомянутой раньше схемой. Нѣкоторыя изъ ступеней этой лъствицы прегръшеній мы можемъ встрътить еще раньше у Нестора, въ проповъдяхъ Луки Жидяты и др.; еп. Лука, какъ и Серапіонъ, упоминаетъ, напр., о "ръзоимствъ".

Такой же характеръ имъетъ и второе поучение Серапіона. И адъсь изображение тяжкихъ бъдствій, постигшихъ русскій народъ, и увъщаніе къ исправленію, какъ средству избавиться отъ этихъ бъдствій. "Уже 40 лътъ, — въ такихъ чертахъ проповъдникъ изображаетъ монгольское бъдствіе, — тяготъетъ надъ русскими "томленіе и мука, и въ сласть хлъба своего изъъсти не можемъ, и воздыханіе наше и печаль сушить кости наши".

<sup>\*)</sup> См. начало II поученія въ хрестоматін Буслаева 114 стр.: "Многажды глаголахъ

Вътретьемъ поученіи, сходномъ по характеру съ первыми двумя, находимъ яркую картину татарскаго нашествія. Этотъ "языкъ немилостивъ", не щадившій "ни красоты юны, ни немощи старець, ни младости дѣтій", разрушилъ церкви, поругался надъ святынями, проливалъ кровь русскую, "аки воду многую", напоившую землю, множество братій и чадъ увелъ въ плѣнъ. И вотъ послѣдствія этого нашествія: "села лядиною поростоща, величество наше смирися, красота наша погыбе, богатство наше инѣмъ въ корысть бысть... Въ поношеніе быхомъ живущимъ воскрай (около) земли нашея, въ посмѣхъ быхомъ врагомъ нашимъ",— словомъ, нѣтъ такого ваказанія, котораго не испытали бы русскіе.

Четвертое поученіе составлено было Серапіономъ по следующему поводу. Около его времени въ теченіе нъсколькихъ лътъ русскій народъ страдалъ отъ неурожая и голода. Народное мнѣніе приписывало это бъдствіе всецьло дъйствію волшебниковъ и колдуновъ. Последнихъ разыскивали и подвергали всевозможнымъ пыткамъ съ целью удостовериться, правильны ли подозренія относительно ихъ сношеній съ нечистыми силами; ихъ бросали, напр., съ грузомъ въ воду и, если подвергавшіеся "суду Божію" не тонули, то мнѣніе о ихъ "порчъ" становилось непоколебимымъ: вода-де-стихія чистая и потому не принимаетъ въ себя ничего нечистаго. Такое суевъріе, какъ отмъчаетъ г. Пътуховъ, извъстно было не только у насъ, но и въ Зап. Европ'в и держалось тамъ очень долго. Въ XVI в. мы видимъ первые протесты противъ этого суевърія: Мальбраншъ, Беккеръ и іезуитъ Таннеръ пишутъ противъ колдовства, отрицаютъ всякую возможность для человъка быть въ сношеніяхъ съ нечистыми духами и доказывають всю неудовлетворительность такъ называемаго "суда Божія" для обнаруженія повинныхъ въ волшебствъ и чародъйствъ. Такимъ образомъ голоса этихъ ученыхъ теологовъ раздаются 300 леть спустя послъ нашего Серапіона. Но и потомъ-въ XVII и XVIII вв. суевъріе продолжаетъ жить на Западъ: мы знаемъ, какъ рьяно возставали противъ него энциклопидисты—"просвътители" XVIII в., особенно Вольтеръ. У насъ суевъріе извъстно не только во времена Серапіона, но даже до последняго времени. Отъ второй половины XVIII в. мы имеемъ письмо управляющаго имфніемъ гр. Тышкевича, въ которомъ онъ извъщаетъ графа о сожженіи "6 чаровницъ". Въ 1879 г. сожжена была въ Новгородской губ. крестьянка Аграфена Игнатьева по подозрѣнію въ колдовствъ; въ 1885 г. въ Херсонской губ. былъ случай расправы крестьянъ съ тремя бабами, которыхъ они сочли за колдуній, задерживавшихъ дождь и производившихъ засуху; несчастныхъ купали и топили въ ръкъ, угрожали, умоляли и пр. Любопытно при этомъ то, что сами бабы поддерживали увъренность, что онъ колдуньи и что онъ, дъйствительно, задерживали дождь. Подобные же факты суевърія отмічаются проф. Пітуховыми до 70-хи гг. XIX в. и на Западів. Такимъ образомъ въра въ "судъ Божій" держится чрезвычайно упорно чуть ли не до нашего времени, и потому весьма важно, что первый

извъстный намъ протестъ противъ этого суевърнаго обычая раздался изъ устъ русскаго проповъдника XIII въка. Невольно является вопросъ: откуда явились у Серапіона тъ идеи, которыя онъ высказалъ? принадлежатъ ли онъ лично ему? не возникли ли онъ подъвліяніемъ сочиненій какихъ-либо греческихъ церковныхъ учителей? Къ сожальнію, на эти вопросы мы не можемъ дать никакого отвъта: быть можетъ, и существовали какіе-нибудь византійскіе источники сужденій Серапіона, но пока они намъ неизвъстны. Во всякомъ случать, даже если такіе источники и будуть открыты, самая возможность воспріятія такихъ идей свидътельствуеть о высотъ нравственнаго сознанія русскаго проповъдника такой отдаленной эпохи, и весьма въроятно предположеніе, что Серапіонъ не былъ совершенно одинокъ въ своихъ заявленіяхъ противъ "суда Божія".

Возражая противъ подобнаго суевърія, Серапіонъ въ 4-мъ поученіи спрашиваеть прежде всего слушателей: "отъ которыхъ книгъ или кыхъ писаній се слышасте яко волхвованіемъ глади бываютъ на земли и пакы волхвованіемъ жита умножаются?" Затымъ проповыдникъ указываетъ на то, что, если върить темнымъ силамъ, то, слъдовательно, надо и чтить ихъ, молиться имъ, чтобы онъ давали дождь, давали тепло и плодородіе земли. Наконецъ онъ приводить слушателямъ логическій доводъ противъ дикой расправы съ заподозрѣнными въ волшебствъ: божественное правило велитъ осуждать человъка на смерть при многихъ свидътеляхъ ("послухахъ"), а суевърные ставять послухомъ только "бездушное естество" — воду, и разсуждаютъ: "аще утопати начнетъ, неповинна есть, аще ли попловеть, волховь есть". А что, какъ діаволъ, видя ваше маловъріе, станетъ поддерживать брошеннаго въ воду "да не погрузится, дабы воврещи въ душегубство, яко оставивше послушьство боготвореннаго человъка, идосте къ бездушному естеству-водъ?"

Послѣднее, пятое, поученіе Серапіона тоже касается одного суевѣрія, которое весьма было распространено въ его время въ народѣ. Суевѣріе это никакъ не допускало погребенія умершихъ неестественною смертью, такъ какъ погребеніе такихъ людей, какъ думали, могло порождать народныя бѣдствія, особенно засуху, неурожай и т. п. Въ случаѣ бѣдствій, дѣйствительно, вырывали изъ земли погребенныхъ удавленниковъ, утопленниковъ и т. п. Проповѣдникъ глубоко возмущается всѣмъ этимъ и стремится вразумить маловѣровъ. Гнѣва Божія, проявляющагося въ указанныхъ бѣдствіяхъ, нельзя утишить, внушаетъ онъ слушателямъ, выкапываніемъ изъ земли удавленника или утопленника; этимъ хуже только можно прогнѣвить Бога. Для освобожденія отъ казней Божіихъ нужно нравственное исправленіе, искорененіе въ себѣ такихъ пороковъ, какъ разбой, грабленіе, пьянство, скупость, ложь, клевета, рѣзоиманіе и пр.

Таково содержаніе поученій еп. Серапіона. Общее во всѣхъ нихъ, какъ видимъ, указаніе грѣховъ русскаго народа и призывъ къ покаянію.

По формъ всъ поученія его отличаются простотою и задушевностью; въ нихъ проглядываетъ любовь пастыря-проповедника къ своей духовной паствъ. Правда, иногда онъ строго выговариваетъ слушателямъ за ихъ невниманіе къ его пастырскимъ поученіямъ и за уклоненія отъ правилъ истинно - христіанской жизни, но это-строгость отца къ сыну. Простота изложенія сближаеть еп. Серапіона съ другимъ уже извъстнымъ намъ проповъдникомъ Лукой Жидятой, и такимъ образомъ еп. Серапіонъ по своей пропов'єднической манер'в долженъ быть причисленъ къ той группъ древне-русскихъ проповъдниковъ, которые чужды были натянутаго искусственно-книжнаго направленія и матеріаль для своихъ поученій почерпали изъ окружавшей ихъ дъйствительности. Интересны поученія Серапіона и со стороны содержанія, особенно по им'єющимся въ нихъ указаніямъ на господствовавшія въ свое время суевтрія и другіе недостатки въ жизни русскихъ. Эта последняя черта въ поученіяхъ Серапіона сближаеть его съ анонимными писателями монгольского періода, изображающими въ своихъ произведеніяхъ остатки язычества и различныя суевърія русскихъ.

Изъ числа такихъ анонимныхъ авторовъ обращаетъ на себя вниманіе нькій христолюбець и ревнитель по правой выры. Последній оставиль намь "Слово", которое помещено въ Паисіевскомъ сборникъ (конца XIV в.) и въ Новгородскомъ сборникъ (начала XV в.) и относится къ концу XIII или началу XIV в. Оно очень невелико по объему, но характерно и любопытно по содержанію; особенно важны въ немъ указанія автора на распространенные въ то время остатки языческой старины. "Христолюбецъ", проникнутый ревностью Иліи Өесвитянина по Богь Вседержитель, не можеть терпъть христіанъ, двоевърно живущихъ, върующихъ въ "Перуна, и Хорса, и въ Мокошь, и въ Сима, и въ Регла, и въ Вилы". Такимъ образомъ "Христолюбецъ" даетъ цѣлый рядъ названій языческихъ божествъ, про которыхъ мы теперь даже не знаемъ. Онъ разсказываетъ и про то, какъ въ его время совершалось служение ("требы") этимъ божествамъ: "короваи имъ ломять, и куры имъ ръжють, огневи ся молять зовуще его Сварожичемъ". Словомъ, христіане "не хужьше суть жидовъ и еретикъ, иже въ въръ и въ крещеньи тако творять". Христолюбецъ отмъчаетъ при этомъ индифферентизмъ современнаго ему духовенства, которое не только не противодъйствовало такому двоевърію, но неръдко само готово "творить тоже". Въ "Словъ" есть нъкоторыя черты, которыя указывають на знакомство автора съ апокрифическимъ "видъніемъ Павла."

Рядомъ съ "Словомъ Христолюбца" должны быть поставлены анонимныя поученія, усвоявшіяся, однако, для большей ихъ авторитетности свв. отцамъ Церкви; таковы, напр. "Слово св. Григорія Богословца изобрѣтено въ толцѣхъ, како первое погани суще языци служили идоломъ и еже и нынѣ мнози творятъ" и "два слова св. отца нашего Іоанна Златоуста". Первое "Слово" можемъ найти въ

тѣхъ спискахъ, въ которыхъ помѣщено и "Слово Христолюбца". Скорѣе всего это есть передѣлка слова св. Григорія Богослова на Богоявленіе съ присоединеніемъ толкованій къ нему, почему и сказано въ заглавіи "изобрѣтено въ толцѣхъ". Содержаніемъ "Слова Григорія Богословца" и двухъ словъ Златоуста служитъ обличеніе державшихся въ народѣ преданій и обрядовъ, языческихъ вѣрованій въ Перуна, Хорса, Мокошь, Рода, Роженицъ, Дажьбога и др. и совершенія въ честь ихъ различныхъ обрядовъ ("куры имъ рѣжютъ, къ кладезямъ приходяще молятся" и т. д.).

Во глав'в церковно-поучительной литературы XIV в. должны быть поставлены труды митрополитовъ Петра, Алексія и Кипріана и игумена Б'влозерскаго монастыря Кирилла.

# Памятники поучительной литературы XIV въка.

Св. Петръ, митроп. московскій, извъстенъ, какъ церковно-политическій дізтель своего времени (ум. 1326 г.). Съ его именемъ связанъ фактъ перенесенія митрополіи изъ Владимира въ Москву. Задачей св. Петра, какъ руководителя новой митрополіи, была организація последней и введеніе въ ней новыхъ порядковъ церковной администраціи; съ этой цізлью ему приходилось разъізжать по Московской епархіи, поучать духовенство и народъ. Памятникомъ такой организаторской дъятельности св. Петра служать два его поученія. Первое поучение къ "игуменомъ, попомъ и діакономъ" заключаетъ въ себъ краткое указаніе прямыхъ обязанностей духовнаго чина. Подведомственныя ему духовныя лица, по словамъ поученія, должны быть "пастухами истинными, а не наемниками, млеко снъдающими и волну снимающими, а объ овцахъ не имъющими попеченія -- вотъ основная мысль посланія св. Петра. Это поученіе въ древности пользовалось большимъ авторитетомъ, много разъ переписывалось и охотно цитировалось другими пропов'єдниками; на него указываетъ пастырямъ Стоглавый соборъ, какъ на руководство въ ихъ деятельности.

Другое поученіе св. Петра им'ветъ спеціальный интересъ и представляетъ собой н'вчто въ род'в циркуляра, окружного посланія. Зд'всь авторъ призываетъ свою паству къ трезвости, въ виду приближающагося поста, народу внушаетъ молиться, а духовенству запрещаетъ заниматься торговлею и ростовщичествомъ. Это посл'вднее запрещеніе им'ветъ историко-культурный интересъ: мы видимъ, что даже само духовенство не было чуждо порока, противъ распространенія котораго въ народ'в вооружался въ свое время еще еп. Лука Жидята.

Поученіе другого московскаго митрополита, Алексія, им'ветъ такъ же, какъ и первое поученіе Петра, общій характеръ, обращено ко всей паств'в, а не только къ одному духовенству. Въ немъ мы находимъ толкованіе евангельскихъ притчей (о сѣятелѣ и сѣмени и о виноградникѣ) вмѣстѣ съ присоединеніемъ къ этому указанія на христіанскія обязанности членовъ его паствы (о страхѣ Божіемъ, о почтеніи къ князьямъ и святителямъ и о повиновеніи имъ, о необходимости для всѣхъ церковной молитвы и причастія святыхъ Таинъ).

Тотъ же характеръ отличаетъ и посланія Кирилла, игумена Бълоозерскаго. Это былъ очень просвъщенный и любознательный человъкъ, оставившій послъ себя нъсколько собственноручныхъ списковъ книгъ св. писанія, Евангелія, Апостола, Псалтири и др. Въ нъкоторыхъ изъ нихъ встръчаются выписки даже изъ свътскихъ книгь (напр., изъ физики Галена). Собранныя Кирилломъ рукописи послужили основаніемъ богатьйшей Бълоозерской библіотеки. Кириллъ былъ вифстф съ тфиъ и образцовымъ пастыремъ. Извъстно, какимъ авторитетомъ онъ пользовался среди представителей свътской власти, князей, къ которымъ онъ обращался съ словомъ утъшенія въ бідствіяхъ и которымъ давалъ тів или другіе совіты въ дълахъ управленія. Посланія его имъютъ частный, личный характеръ; таковы его посланія: 1) Великому князю Василію Дмитріевичу о томъ, чтобы онъ примирился съ Суздальскими князьями, 2) Можайскому князю Андрею Дмитріевичу о его нравственныхъ обязанностяхъ и о лучшей организаціи управленія его удъломъ, и 3) Звенигородскому князю Георгію Дмитріевичу, утвшительное, по случаю болѣзни супруги его.

Болъе значенія имъетъ литературная дъятельность митр. Кипріана (1376—1406 г.), съ именемъ котораго связывается новое направленіе, отразившееся на русскомъ языкъ и стилъ. Конецъ XIV и начало XV въка, намъ извъстно, были временемъ проникновенія въ нашу литературу сербскихъ и болгарскихъ вліяній. Посредниками этихъ вліяній были сербскіе и болгарскіе пришельцы, которые приносили съ собою въ Россію рукописи и сами занимались литературной дъятельностью. Митр. Кипріанъ по происхожденію былъ сербъ. Естественно, что сербскій языкъ по переселеніи Кипріана въ Россію долженъ былъ оставить свои следы въ его русской литературной рѣчи; кромъ того, сербское вліяніе должно было проявиться и благодаря многочисленнымъ рукописямъ (такъ называемымъ "Кипріановскимъ"), принесеннымъ имъ изъ Сербіи. Особенно извъстенъ его Требникъ, гдъ впервые встръчаемъ статью, направленную противъ ложныхъ апокрифическихъ книгъ. Кипріанъ, самъ человъкъ очень книжный, извъстенъ своими заботами о распространеніи школьнаго просвъщенія на Руси.

Памятниками его церковно-административной дѣятельности служать его посланія, касающіяся главнымъ образомъ внутренняго устройства церкви. Изъ этихъ посланій видимъ, что современное ему русское общество волновали вопросы, которые потомъ, черезъ 100 лѣтъ, возникли опять и раскололи общество на два противоположные

лагеря,-это именно вопросы о близости кончины міра и о монастырскихъ вотчинахъ. Монахъ долженъ быть чуждъ житейскихъ, матеріальныхъ интересовъ, о богатствъ онъ не долженъ помышлять, какъ не помышляли о томъ великіе образцы монашеской жизни. Пахомій и Өеодосій, —вотъ точка зрѣнія на указанный вопросъ митр. Кипріана. "Святые отцы, -- говоритъ онъ въ посланіи къ одному игумену, -- не предали инокамъ владъть полями и селами. Какъ можно однажды отрекшемуся міра и всего мірского связывать себя мірскими дълами, снова созидать то, что самъ же разрушилъ и такимъ образомъ быть противникомъ своихъ обътовъ? Во время Кипріана достаточно было сослаться лишь на это въ подтверждение мысли о неумъстности для монастырей владъть вотчинами. Не то было потомъ, когда ту же мысль нужно было отстаивать бол ве сложными аргументами. Къ числу поучительныхъ сочиненій митр. Кипріана относится наконецъ, его прощальная грамота, написанная имъ за 4 дня до смерти; въ ней онъ просить у всъхъ прощенія и напоминаеть людямъ о бренности всего земного.

Для насъ особенно любопытно составленное Кипріаномъ житіе св. Петра, митр. московскаго. Мы уже разсматривали ранъе произведенія житійной литературы, Патерикъ и отдъльныя сказанія, принадлежащія Нестору и Іакову Черноризцу. Отличительными чертами ихъ служатъ простота стиля и возможно большій подборъ фактическихъ подробностей изъ жизни описываемыхъ святыхъ. Житіе, составленное Кипріаномъ, является совершенно въ иномъ видъ. Сообщеніе о жизни и подвигахъ святого авторъ считаетъ неважнымъ, несущественнымъ въ житіи; прямая ціль, которую должно преслідовать житіе-прославленіе, восхваленіе святого. Такую ціль, по мнівнію Кипріана, сказаніе достигаеть въ томъ случать, когда оно хорошо и витіевато изложено; нужно составить житіе, чтобы самая вишняя форма, стиль его производилъ впечатлъніе на читателя. И дъйствительно, житіе св. Петра очень небогато фактами, но зато оно испещрено лирическими отступленіями, въ которых в авторъ величаетъ и восхваляеть святителя. Иногда у митр. Кипріана этоть лиризмъ бываетъ естественнымъ и прочувствованнымъ, но иногда прямо видно, что онъ прибъгаетъ къ нему только въ силу требованій усвоеннаго имъ агіографическаго направленія. Справедливость требуеть зам'єтить, что Кипріанъ пользуется новыми житійными прісмами ум'тренно. Впоследствій же, чемъ дальше, темъ больше эти пріемы начинаютъ отвоевывать себъ мъсто въ агіографической литературъ и въ житіяхъ, принадлежащихъ Пахомію Логоесту, выражаются въ крайнихъ формахъ. Риторическіе эффекты, въ родъ восклицаній, вопрошеній и т. п. въ житіяхъ Пахомія совершенно скрывають за собой фактическія подробности изъ жизни святого. Изслъдователь нашей житійной литературы В. О. Ключевскій опредвляеть значеніе Пахомія следующимъ образомъ: "Пахомій вышелъ изъ средоточія православной греко-славянской образованности XIV - XV в., изъ Святой Горы, и вынесъ

оттуда высокое понятіе объ охранительной силѣ родной письменности для племени... Пахомія много читали въ древней Руси и усердно подражали пріемамъ его пера: его творенія служили едва ли не главными образцами, по которымъ русскіе агіобіографы съ конца XV в.

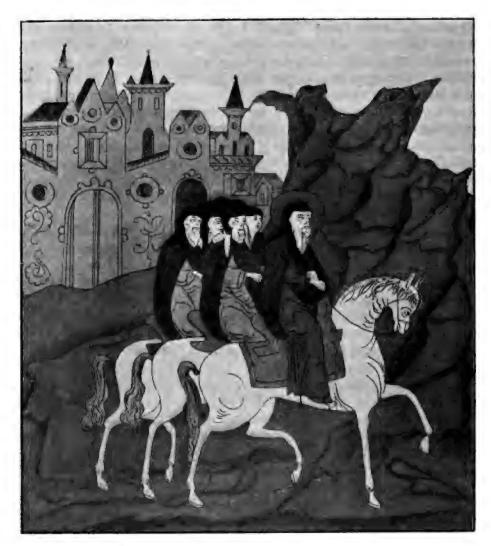

Нэъ житія митрополита святого Алексія, составленнаго Пахоміємъ Логоестомъ. Списокъ начала ХУІІ въка. Рисунокъ изображаетъ шествіе митрополита въ Орду, къ словамъ житія "идущу же ему въ орду". (Изд. Общ. Люб. Др. Письм.).

учились искусству описывать жизнь святого. Списатель одного изъ житій, выражая взглядъ русскихъ книжниковъ XV в., на Пахомія называеть его отъ юности усовершившимся въ писаніи и во всѣхъ философіяхъ, превзошедшимъ всѣхъ книжниковъ разумомъ и мудростью. Такой человѣкъ былъ нуженъ на Руси въ XV в., и потому, когда онъ явился здѣсь, великій князь и митрополить съ соборомъ,

новгородскій владыка и игуменъ монастыря обращались къ нему съ просьбами и порученіями написать о томъ или другомъ святомъ. Достаточно пересчитать творенія Пахомія, приведенныя въ изв'єстность, чтобы видъть, для чего собственно было нужно на Руси его перо и что новаго внесло оно въ русскую письменность. Пахомій написалъ не менъе 18 каноновъ и 3 или 4 похвальныя слова святымъ, 6 отдъльныхъ сказаній и 10 житій; изъ последнихъ только 3 можно считать оригинальными произведеніями: остальныя—новыя редакціи или переложенія прежде написанныхъ біографій. Запасъ русскихъ церковныхъ воспоминаній, накопившійся къ половин XV в., надобно было ввести въ церковную практику и въ составъ душеполезнаго чтенія, обращавшагося въ ограниченномъ кругу грамотнаго русскаго общества. Для этого надобно было облечь воспоминанія въ форму церковной службы, слова или житія, въ ть формы, въ какихъ только и могли они привлечь внимание читающаго общества, когда послъднее еще не видъло въ нихъ предмета не только для научнаго знанія, но и для простаго историческаго любопытства. Въ этой стилистической переработкъ русскаго матеріала и состоить все литературное значеніе Пахомія. Онъ нигдъ не обнаружиль значительнаго литературнаго таланта; но онъ прочно установилъ постоянные, однообразные приемы для жизнеописанія святого и для его прославленія въ Церкви и далъ русской агіобіографіи много образцовъ того ровнаго, нъсколько холоднаго и монотоннаго стиля, которому и было легко подражать при самой ограниченной степени начитанности".

Южно-славянское вліяніе, такъ зам'єтно отразившееся на сочиненіяхъ митр. Кипріана и Пахомія Логовета сказалось и вообще на стилѣ литературныхъ памятниковъ второй половины монгольскаго періода. Среди сочиненій, относящихся къ этому періоду, мы должны отм'єтить произведенія историческаго характера. Эти сочиненія представляють собой яркій образецъ усвоенной нашими книжниками южно-славянской манеры украшать стиль; по этой особенности они и носять названіе украшенныхъ пов'єстей.

## Украшенныя повъсти.

Еще въ XIII стол. появляется цѣлый рядъ полуисторическихъ, полубеллетристическихъ повѣствовательныхъ сочиненій, имѣющихъ своимъ предметомъ то или другое замѣчательное историческое лицо или событіе,—таковы, напр., повѣсть о Батыевомъ нашествіи, имѣющая былинный характеръ, повѣсть о Евпатіи Коловратѣ, отличившемся при защитѣ Рязани противъ Батыя, повѣсть о житіи и храбрости Александра Невскаго, побѣдителя шведовъ, повѣсть о князѣ Довмонтѣ, извѣстномъ въ исторіи борьбы новгородцевъ съ Ливонскимъ рыцарскимъ орденомъ и Литвой, и др. Но для насъ особенный интересъ

представляють тѣ изъ повѣстей данной эпохи, которыя группируются около Куликовской битвы,— это именно сказаніе о Мамаевомъ побоищѣ, Задонщина и Слово о житіи и преставленіи вел. кн. Дмитрія Іоанновича.

Сказаніе о Мамаевомъ побошцю приписывается рязанскому іерею Софронію (въ лътописи онъ называется рязанцемъ Софоніемъ). Какъ видно, авторъ имълъ подъ руками "Слово о полку Игоревъ" и старался подражать ему. Но вмъстъ съ тъмъ видно и то, что "Слово" не совствиъ ему было понятно, вслъдствіе чего и подражаніе вышло неудачнымъ, неискуснымъ, заключающимъ въ себъ зачастую странныя и непонятныя выраженія. Начинается сказаніе, напр., обращеніемъ къ Урану: "се повъдай Уранъ, како случися брань на Дону православнымъ христіаномъ съ безбожными агаряны". Здёсь, вёроятно, мы имъемъ искажение непонятнаго слова Боянъ, встръчающагося въ "Словъ о полку Игоревъ", при чемъ видимъ, что авторъ сказанія, исказивши означенное слово, какъ будто вспомнилъ имя изъ греческой минологіи, хотя весьма сомнительно предполагать въ Софроніи (или Софоніи) знакомство съ греческой миноологіей. Послів обращенія въ сказаніи идетъ ръчь о томъ, какъ Мамай "отъ наученія діавола" задался мыслью истребить православную въру на Руси. Онъ собираеть свою рать и приказываеть ей готовиться къ выступленію въ походъ. Великій князь Дмитрій ничего не знаеть о нам'треніи Мамая. Узнаеть о надвигающейся грозъ рязанскій князь Олегь, который измъннически предлагаетъ Мамаю свои услуги въ походъ противъ своего врага — великаго князя, склоняя къ тому же самому и князя Ольгерда. Мамай гордо принимаетъ пословъ и на предложеніе Олега отвъчаетъ отказомъ, говоря, что въ чужой помощи онъ не нуждается: онъ-де располагаетъ такими военными силами, что при желаніи можеть завоевать даже древній Іерусалимь. Гордому Мамаю противопоставляется смиренный и благочестивый князь Дмитрій. Нашествіе сильнаго непріятеля онъ считаеть наказаніемь за грами русскихъ людей; когда ему становится извъстнымъ о приближеніи Мамая, онъ падаеть на колты предъ образами, молясь, чтобы казнь Божія миновала русскую землю и коснулась лишь его одного. Затъмъ онъ отправляетъ пословъ къ двоюродному брату Владимиру Андреевичу, а самъ идетъ къ митр. Кипріану, который сов'туетъ князю откупиться золотомъ. Но въ то же время приносится въсть о переходъ Ольгерда на сторону Мамая. Тогда митрополить благословляеть князя итти на непріятеля. Далье сльдуеть описаніе выступленія русскихь въ походъ, очень напоминающее собой такое же описаніе въ "Словъ о полку Игоревъ". Самому выступленію предшествуеть поъздка великаго князя къ преп. Сергію, отъ котораго онъ получаеть благословеніе и двухъ спутниковъ, иноковъ Ослябю и Пересвъта, — и молитва передъ гробницами св. Петра и православныхъ князей, предковъ Дмитрія. Выступленіе Дмитрія рисуется такими чертами: "князь же великъ Дмитрій Ивановичъ вступи въ златокованное стремя (въ

so have

"Словъ о полку Игоревъ": "вступи Игорь князь въ златъ стремень") и съдъ на своего любовнаго коня, а солнца съ восхода свътитъ въ путь его и вътрецъ тихъ и теплъ на нихъ въетъ". Затъмъ, описывается прощальный плачъ великой княгини Евдокіи въ аналогичныхъ, но менъе выразительныхъ и сильныхъ по чувству чертахъ, сравнительно съ описаніемъ плача Ярославны въ "Словъ"; стиль плача Евдокіи скорфе молитвенный, нежели художественно-поэтическій. Послѣ этого изображается самый походъ подробно и опять очень сходно съ "Словомъ о полку Игоревъ". По переходъ черезъ Донъ Дмитрій готовится къ битвъ. Какъ въ "Словъ", такъ и здъсь, битвъ предшествуютъ предзнаменованія, и тамъ и здісь эти предзнаменованія очень сходны. "За многи дни, говорится въ сказаніи, придоша на то мъсто мнози волцы, по вся нощи воютъ непрестанно (въ "Словъ": "вълцы грозу сърожать по яругамъ"): гроза бо велика есть слышати, храбрымъ полкомъ сердце утверждаетъ, и мнози врани собрашася необычно грають, галицы же свею ръчью говорять и мнози орли отъ Усть-Дону приспъша (въ "Словъ": "орли клектомъ на кости звъри зовуть"), лисицы на кости брешутъ, ждучи дни грознаго, Богомъ изволеннаго, въ оньже имать пастися множество трупа человъческаго и кровопролитія, аки морскимъ водамъ".

Наканунъ битвы князь Дмитрій Іоанновичъ смотрить свои войска: онъ вывзжаетъ на возвышенное мъсто, откуда представляется ему прекрасная картина войска, готоваго къ битвъ; онъ видитъ образъ Спасителя, высоко поднятый надъ войскомъ и сіяющій на солнцѣ; какъ живыя, колышутся хоругви; оружіе и доспъхи воиновъ блестятъ и сверкають, какъ золото. Дмитрій сходить съ коня, падаеть предъ образомъ Спасителя, изображеннымъ на знамени и молится. Ночью наканун в битвы Дмитрій съ воеводой Волынскимъ отправляются на Куликовское поле наблюдать знаменія. Воевода слізаеть съ коня, припадаетъ къ землъ и, прислушавшись, сообщаетъ князю, что ему чудится плачь земли "на двъ страны", при чемъ "едина страна, аки нъкая жена, плачущая чадъ своихъ, другая же страна, аки дъвица (варіантъ: вдовица), просопе, аки въ свиръль. Азъ чаю побъды на поганыхъ, заключаетъ воевода, а крестьянъ (христіанъ) множество падеть". Полагаясь на волю Божію, Дмитрій на утро выступаетъ на бой, описаніе котораго опять-таки очень напоминаетъ изв'єстное описаніе битвы въ "Словъ". "Треснуша копья харалужныя (стальныя) (въ "Словъ": трещать копья харалужная") "звенятъ доспъхи злаченые стучать щиты червленые, гремять мечи булатные и блистаются сабли" (въ "Словъ": "гремлють сабли о шеломы").

По окончаніи битвы князя Дмитрія находять израненнымъ подъ березой и сообщають ему радостную въсть о побъдъ русскихъ: обрадованный князь восклицаеть: "сей день, его же сотвори Господь, возрадуемся!" Дмитрій объъзжаеть на конъ оставшихся въ живыхъ воиновъ и велить погребать убитыхъ. Этимъ заканчивается сказаніе о Мамаевомъ побоищъ. Впрочемъ, въ нъкоторыхъ спискахъ ко всему

изложенному прибавляется разсказъ о возвращении князя въ Москву, о встръчъ его съ княгиней и о благодарственныхъ молитвахъ, принесенныхъ имъ во всъхъ тъхъ мъстахъ, гдъ онъ молился передъвыступленіемъ противъ татаръ.

Всматриваясь въ "Сказаніе о Мамаевомъ побоищъ", мы не можемъ не замътить въ немъ, съ одной стороны, трогательныхъ мъстъ, выражающихъ искреннее чувство, а съ другой — и поэтическихъ достоинствъ, украшающихъ его. Но при всемъ томъ, есть въ немъ и очень замътные недостатки. Отъ "Сказанія", прежде всего, за исключеніемъ отдъльныхъ его мъстъ, въетъ сухостью. Это вполнъ понятно: авторъ беретъ старый памятникъ и старается во есемъ подражать ему; свои чувства онъ не можетъ изображать свободно и искренно: его стъсняютъ подражаніе и, кромъ того, реторическіе пріемы. Несмотря на все это, въ свое время "Сказаніе" было очень распространено, а черезъ нъсколько лътъ породило новое подражательное произведеніе "Задонщину".

"Задонщина" представляеть собой очень сложную литературную переработку. Образцомъ для подражанія авторъ ставитъ себѣ "Слово о полку Игоревѣ"; не довольствуясь, однако, этимъ источникомъ, въ ближайшее руководство для своего труда онъ беретъ, кромѣ того, сказаніе Софонія ("азъ же помняху Рязанца Софонія", говоритъ онъ). Самый разсказъ "Задонщины" отличается простотой и по языку приближается къ народному складу. Оригинальнаго въ ней еще менѣе, нежели въ сказаніи о Мамаевомъ побоищѣ; рабское подражаніе "Слову о полку Игоревѣ" въ нѣкоторыхъ мѣстахъ обращается у него въ буквальную копировку. Все то, что говорится въ ней о князьяхъ, о половцахъ, о битвѣ и т. д., есть не что иное, какъ прямая переписка изъ "Слова".

Чтобы видъть близость подражанія автора "Задонщины" своему основному источнику, для примъра сопоставимъ слъдующія мъста и тамъ и здесь. Въ "Слове" про князя Игоря говорится, что онъ "поостри сердца своего мужествомъ"; авторъ "Задонщины" пишетъ: "князь великій Дмитрій Ивановичъ и брать его Владимиръ Андреевичъ поострища сердца своя мужествомъ". Въ первомъ говорится: "тогда Игорь князь вступи въ златъ стременъ", во второмъ: "тогда же князь великій Дмитрій Ивановичъ ступи въ свое златое стремя" (здъсь подражание болъе близкое, чъмъ у Софония, который стремя называетъ златокованнымъ). Въ описаніи битвы находимъ у автора "Задонщины" почти всв тв же черты, что и въ "Словв о полку Игоревъ", и здъсь, какъ и въ "Словъ", встръчаемъ упоминаніе "о копіяхъ харалужныхъ" и другихъ оружіяхъ; какъ тамъ, такъ и здёсь почти совершенно одинакова картина поля битвы: "черназемля подъкопыты костьми постяна, а кровію польяна", говорится въ "Словть", "тогда поля костьми насъяны, кровьми польяны", читаемъ въ "Задонщинъ". Есть въ ней подражаніе и плачу Ярославны, при чемъ авторъ переносить въ свое произведеніе цъликомъ образы изъ "Слова". Плачущая Ярославна обращается къ Днѣпру и говоритъ про него, что онъ "пробилъ каменныя горы сквозъ землю половецкую"; жена Микулина Марія въ "Задонщинъ" взываетъ къ Дону и говоритъ про него тоже, что онъ прошелъ землю половецкую, между тъмъ какъ половцевъ и земли половецкой на югъ Россіи къ концу XIV в. уже не было.

Видно, что автору "Задонщины" нѣкоторыя выраженія "Слова о полку Игоревѣ" были неясны и непонятны, и онъ произвольно придаетъ имъ собственный смыслъ. Выраженіе, напр., "о русская земля! уже за шеломенемъ еси" въ "Задонщинъ" переиначено такъ: "земля еси русская... за Соломономъ". "Вѣщій Баянъ" въ "Задонщинъ" (напр., върукописи XVII в.) передѣлано "вѣщанный бояринъ".

Словомъ, мы могли бы привести цѣлый рядъ близкихъ параллелей между "Словомъ" и "Задонщиной", но достаточно и указанныхъ.
Самымъ хорошимъ, картиннымъ мѣстомъ въ "Задонщинъ" нужно признать описаніе конца битвы. Великій князь Дмитрій Ивановичъ вмѣстѣ съ братомъ и воинами становится "на костехъ" на полѣ Куликовскомъ. Грустно и жалостно рисуются поле, усѣянное трупами
крестьянскими, и рѣка Донъ, обагрившаяся кровью убитыхъ. Князь
разспрашиваетъ у окружающихъ объ убитыхъ, и тѣ даютъ длинный
перечень послѣднихъ. Въ заключеніе князь обращается къ своимъ
соратникамъ съ прощальнымъ словомъ и говоритъ имъ: "Простите мя,
братіе, и благословите! Всѣмъ вѣнецъ въ будущемъ. И пойдемъ, брате,
князь Владимиръ Андреевичъ, въ свою Залѣсскую землю, къ славному
граду Москвѣ, и сядемъ, брате, на своемъ княженіи, а что есмя,
брате, добыли и славнаго имени. Богу нашему слава".

Намъ остается упомянуть еще объ одномъ сказаніи, примыкающемъ къ циклу сказаній о Куликовской битвѣ — О житіи и преставленіи великаго князя Дмитрія Ивановича.

Это обыкновенное похвальное слово житійнаго характера. Предметь сказанія — перечисленіе и восхваленіе достоинствъ и добродітелей вел. князя, который укріпиль власть, водвориль тишину, никому не досаждаль, всіжь любиль, обо всіжь скорбіть, защищаль слабыхь и т. д.

Таковы разсмотрѣнныя нами сказанія или "украшенныя повѣсти". Поэтическій элементь въ нихъ слабъ; искусственность береть надънимъ верхъ. Правда, есть въ нихъ поэтическія красоты, но повѣсти лишены истинной поэзіи, которая здѣсь неискренна, неестественна, стѣснена подражаніемъ. И чѣмъ дальше, тѣмъ все больше эти украшенныя повѣсти становятся шаблонными, безцвѣтными.

Вторая половина монгольскаго періода характеризуется нісколько инымъ настроеніемъ русскаго народа, нежели первая его половина. Совершаются факты, которые приподнимаютъ народное самосознаніе и на смітну прежнему покаянному настроенію даютъ надежды на лучшее будущее. Въ самомъ діть, начинаетъ слагаться великорусское государство, оно растетъ и растеть, возвышается власть и значеніе главы этого государства—великаго князя Москов-

скаго, съ другой стороны, ослабляется тяжкое монгольское иго, и отношенія между княземъ русскимъ и ханомъ становятся уже иными: со стороны перваго замѣчается свобода въ отношеніяхъ къ хану, со стороны послѣдняго—покровительство. Это постепенное возвышеніе Москвы, возбуждая поэтическія надежды на возможное полное освобожденіе, вызываеть цѣлый рядъ литературныхъ произведеній, которыя объясняютъ причины такого возвышенія и вмѣстѣ санкціонируютъ послѣднее.

Отличительною особенностью такого рода произведеній является ихъ легендарный характеръ. Къ числу ихъ относятся, во-первыхъ, "Сказаніе о Вавилонскомъ царствъ", о перенесеніи оттуда на Москву царскихъ регалій. Былъ городъ Вавилонъ, въ которомъ сосредоточивалась власть надъ всъмъ міромъ. Царь Вавилонскій владъетъ регаліями, хранящимися въ палатахъ Навуходоносора, которыя оберегаетъ змъй, извергающій изъ себя огонь, и гады. Овладъть этими регаліями—значило пріобръсти царственную власть надъ вселенной. Константинопольскій императоръ Левъ черезъ пословъ, добываетъ себъ знаменитыя регаліи. Затъмъ изъ Константинополя онъ попадаютъ въ Москву, которая, вслъдствіе этого, становится новымъ міродержавнымъ городомъ.

Къ этой легендъ примыкаетъ другая, повъствующая о странетвовании бълаго клобука. Этотъ знакъ власти папы дълается съ нъкотораго времени достояніемъ константинопольскаго патріарха, а потомъ переходить на Русь—въ Новгородъ, а отсюда къ московскому іерарху.

Сюда же относится, наконецъ, сказаніе о третьемъ Римъ. Замътимъ, что два послъднія сказанія появились уже позже, но мы упоминаемъ здъсь о нихъ потому, что они примыкаютъ къ циклу сказаній, проникнутыхъ тенденціей возвеличенія Московскаго государства.

Помимо сказаній, та же самая тенденція возвышенія Москвы проникаетъ въ произведенія общеисторическаго содержанія—въ лѣтописи, которыя съ этого времени получають офиціальный тенденціозный характеръ.

# Библіографія.

Лопаревъ. Слово о погибели Русскыя земли. СПБ. 1892. (Изд. Общ. люб. др. пис.)

П т т у х о в т. Серапіонъ Владимирскій, рус. проповъдникъ XIII в. СПБ. 1888. Б у с л а е в т. Историческая хрестоматія. М. 1861. (Здісь поміщены "Слово ніжоего христолюбца", "Слово Григорія Богословца" и др.)

Соболевскій. Южно-славянское вліяніе на русскую письменность въ XIV—XV въкахъ. СПБ. 1894.

Ключевскій. Древнерусскія житія святыхъ, какъ историческій источникъ. М. 1871.

Кадлубовскій. Очерки по исторіи древней русской литературы житій святыхъ. Варшава. 1902.

Срезневскій. Задонщина. СПБ. 1858.

Тимоосевъ. Сказанія о Кулик. битвѣ. Журн. Мин. Нар. Пр. 1885 г. № 8—9. Ждановъ. Русскій былевой эпосъ. СПБ. 1894.



ГЛАВА VII.

# Митрополить Фотій.

ереходя къ церковной поучительной литературъ XV в., мы встръчаемся прежде всего съ проповъдями и посланіями митр. Фотія (1410—1431 гг.). Время митрополичьяго служенія Фотія ознаменовано было важными церковными событіями (отдъленіе кіевской митрополіи при Витовтъ, ересь стригольниковъ, церковные споры въ Псковъ и т. д.), вызывавшими къ себъ такое или иное отно-

шеніе съ стороны этого представителя іерархической власти. Въ историко - культурномъ отношеніи особенно важна возникшая около времени Фотія ересь стригольниковъ, противъ которой онъ написалъ нъсколько своихъ пастырскихъ посланій.

Поученія митр. Фотія разділяются на 3 группы: 1) слова на праздники (на Благовіт раздінню православія), 2) бесінды на Воскресныя чтенія (въ неділю мясопустную и о блудномъ сыніт) и 3) три бесінды о казняхъ Божійхъ по случаю бездождія, голода и черной смерти. Произведенія Фотія по ихъ достоинствамъ ніжоторые изліт дователи ставять очень низко, другіе, наобороть очень высоко. Такъ, церковный историкъ митр. Макарій \*) отзывается о нихъ, какъ о произведеніяхъ, лишенныхъ жизни и силы, мало обработанныхъ, изобличающихъ въ авторіт нейскусство въ языкть, растянутыхъ, часто безсвязныхъ и непосліт довательныхъ въ мысляхъ и т. д.; по мнітню этого историка, произведенія Фотія могутъ иміть

<sup>\*) &</sup>quot;Истор. рус. Церкви", т. V, стр. 210-217.

интересъ лишь историческаго памятника пастырской и никакъ не литературной дѣятельности Фотія.

Совершенно противоположный отзывъ о техъ же самыхъ произведеніяхъ даетъ Шевыревъ, который видить въ Фотіи пропов'єдника, близко принимающаго къ пастырскому сердцу обличаемый имъ порокъ, не стъсняющагося пріемами проповъднической риторики н хорошо владъющаго чуждымъ ему языкомъ. Если разсматривать произведенія Фотія по группамъ, то къ некоторымъ изъ нихъ, действительно, отзывъ митр. Макарія можетъ быть приміненъ, зато другія изъ нихъ заслуживають болъе одобрительнаго отзыва. Дъйствительно, поученія на праздники очень малосодержательны; бестьды на недтьльныя чтенія близко напоминають толкованія Здатоуста и Өеофилакта Болгарскаго (напр., бесъда на недълю мясопустную). Поученія о казняхъ Божіихъ въ нъкоторыхъ случаяхъ представляютъ собою образецъ литературнаго заимствованія (изъ беседы Василія Великаго); но и при всей своей неоригинальности поученія Фотія приноровлены къ фактамъ современной дъйствительности. Въ нъкоторыхъ изъ нихъ мы находимъ живое отражение вопросовъ, волновавшихъ тогдашнее общество; таковъ, напр., вопросъ о кончинъ міра, которую ожидали въ последнихъ годахъ XV стол. "Сей векъ маловременный переходъ, говорить онъ въ одномъ изъ своихъ поученій, грядеть ночь, житія нашаго престаніе... Седьмая тысяча совершается, осьмая приходить и не преминетъ... Блаженъ, кто уготовилъ себя къ осьмой тысячъ, будущей и безконечной".

По близкому отношенію къ своей эпох'в важное значеніе им'вють посланія Фотія: 1) къ инокамъ (объ ихъ обязанностяхъ), 2) противъ стригольниковъ въ Псков'в и 3) противъ задуманнаго Витовтомъ выділенія кіевской канедры въ самостоятельную митрополію.

Въ историко-культурномъ отношеніи для насъ особенный интересъ представляють, какъ мы указывали, ересь стригольниковъ и отношеніе къ ней Фотія.

Возникновеніе указанной ереси есть одинъ изъ симптомовъ новыхъ вѣяній въ русской жизни XV в., характеризующихъ собой подготовлявшійся переходъ къ новой эпохѣ въ исторіи нашей литературы. Ересь стригольниковъ возникла отчасти вслѣдствіе усилившихся у насъ иноземныхъ западныхъ вліяній.

Раньше въ исторіи нашей Церкви происхожденіе и сущность ереси объясняли очень просто. Названіе ея выводили изъ ремесла ея основателя, на послѣдователей смотрѣли, какъ на грубыхъ матеріалистовъ, не признававшихъ общественной молитвы и сомнѣвавшихся въ основныхъ догматахъ христіанства. Дальше такого взгляда на ересь старые изслѣдователи ея, въ томъ числѣ отчасти и митр. Макарій, не шли. Съ 60-хъ годовъ по почину Тихонравова, глубже взглянувшаго на это дѣло, взглядъ измѣняется. Этотъ ученый изслѣдователь увидалъ, что ересь стригольниковъ никакъ нельзя разсматривать изолированно отъ другихъ явленій тогдашней жизни и что

ее нужно ставить въ связь съ умственными движеніями XIV ст., центромъ которыхъ служилъ тогда Новгородъ.

Сущность ученія стригольниковъ не вполнъ ясна: до насъ сохранились отрывочныя сведенія, по которымъ мы можемъ судить лишь о нъкоторыхъ чертахъ ереси. Мы знаемъ, что основой ея былъ раціонализмъ, отрицательное отношеніе ко всему церковному строю, но откуда произошла она, еще не вполнъ опредълено. По мнънію нъкоторыхъ изслъдователей, напр., Тихонравова, она представляеть собой явленіе, порожденное исключительно западнымъ вліяніемъ, и есть развитіе началь альбигойской секты, возникшей на Запад'ь во время свиръпствовавшей тамъ черной смерти и распространившихся эсхатологическихъ чаяній. Другіе изслідователи источникъ нашей ереси видять въ болгарскомъ богомильствъ; такъ думаеть, между прочимъ, проф. Успенскій. "Въ названіи "стригольники", —говоритъ онъ, -- мы обратили вниманіе на то обстоятельство, что подъ этимъ словомъ нужно понимать не ремесло или занятіе Карпа, а отличительный признакъ секты, способъ или обрядъ посвященія въ въру. Нашедши въ византійскихъ и болгарскихъ извъстіяхъ, касающихся богомиловъ или массаліанъ, указаніе, что они для посвященія въ свою въру употребляли обрядъ стриженія, иначе обръзанія, мы наведены были на мысль, что и русскіе стригольники обязаны своимъ именемъ тому же обряду, и что последніе представляютъ собою богомильскую секту, перенесенную въ Россію при посредствъ южныхъ славянъ. При всъхъ недостаткахъ сохранившагося матеріала все же можно было отыскать следующе подлинные признаки ереси стригольниковъ: 1) отрицаніе церковной ісрархіи; 2) усвоеніе права учительства всякому посвященному въ ученіе стригольниковъ; 3) уклоненіе отъ причастія или пониманіе подъ евхаристіей не причащенія тъла и крови Христовой; 4) отрицаніе храмовъ, молитва подъ открытымъ небомъ и публичная исповъдь; 5) дуалистическій взглядъ на мірозданіе; 6) отрицаніе воскресенія изъ мертвыхъ (и будущаго воздаянія). Въ виду указанныхъ наблюденій, предъ которыми отступаютъ на задній планъ черты, им'єющія отношенія къ русской сред и современнымъ церковнымъ настроеніямъ, мы приходимъ къ выводу, что стригольничество есть богомильскій отпрыскъ".

Такимъ образомъ составъ еретическихъ мнѣній приводитъ проф. Успенскаго къ тому заключенію, что ересь стригольниковъ была явленіемъ, занесеннымъ къ намъ отъ южныхъ славянъ, чуждымъ русской жизни и состоявшимъ внѣ органической связи съ послѣдней. Значеніе русской среды въ возникновеніи и распространеніи ереси, при этомъ мнѣніи, какъ видимъ, совершенно ограничено. Но если русская среда и не могла породить ереси стригольниковъ, однако она ее восприняла, а этотъ фактъ можетъ свидѣтельствовать только о томъ, что были, слѣдовательно, условія въ русской жизни, которыя благопріятствовали этому воспріятію. Такими условіями мы склонны признать именно особенности новгородской жизни. Каковы же были

эти особенности? Въ эпоху владычества татаръ Новгородъ сохранялъ сравнительную независимость и оставался въ довольно близкихъ сношеніяхъ съ Западомъ. Эти сношенія не прошли безслѣдно для умственной жизни новгородцевъ и ихъ быта. Дѣйствительно, черты западнаго вліянія отразились на нѣкоторыхъ литературныхъ памятникахъ, какъ, напримѣръ, въ довольно распространенномъ посланіи новгородскаго архіепископа Василія къ тверскому епископу Өеодору о земномъ раѣ, и въ разныхъ памятникахъ народной словесности, какъ это выяснено изслѣдованіями Вс. Ө. Миллера и М. Г. Халанскаго. Этотъ притокъ западныхъ вліяній въ Новгородъ при сравнительной независимости его отъ татаръ открываетъ полную возможность для возникновенія тамъ умственныхъ броженій, которыя, въсвою очередь, могли способствовать появленію разнаго рода религіозныхъ секть.

Въ своемъ посланіи въ Псковъ противъ ереси стригольниковъмитр. Фотій далекъ отъ того, чтобы регламентировать въ нихъ суровыя и насильственныя мѣры для ея искорененія. Онъ оченьмягко относится къ еретикамъ, держась того убѣжденія, что на нихъ нужно дѣйствовать увѣщаніемъ; православнымъ онъ совѣтуетъ повозможности удаляться отъ нихъ и не имѣть съ ними общенія.

# Путешествія.

Къ той же самой эпохѣ (къ XV в.) относятся любопытныя описанія путешествій. Первоначально коснемся путевыхъ записей нашихъ путешественниковъ, отправившихся на Ферраро-Флорентійскій соборъ. Изъ Россіи на этотъ соборъ отправились суздальскій епископъ Авраамій съ іеромонахомъ Симеономъ и какимъ-то неизвѣстнымъ суздальцемъ. Каждый изъ нихъ оставилъ послѣ себя свои путевыя замѣтки, въ которыхъ знакомитъ насъ съ подробностями, иногда очень интересными, изъ своего путешествія.

Путешествіе еп. Авраамія, въ общемъ мало интересное, представляєть собой дневникъ, въ который авторъ заносилъ впечатлѣнія, полученныя имъ при посѣщеніи на пути тѣхъ или иныхъ городовъ и мѣстностей. Замѣчательно въ этомъ путешествіи описаніе мистеріи, видѣнной Аврааміемъ во Флоренціи. Сцена, какъ разсказываетъ Авраамій, раздѣлялась на два яруса. Въ верхнемъ былъ благообразный старецъ, въ царскомъ одѣяніи, который имѣлъ подобіе отчее, т.-е. изображалъ Бога Отца. Вокругъ его престола были разставлены отроки, "дивные образомъ". Въ нижнемъ ярусѣ у изголовья постели сидѣлъ "лѣпообразный отрокъ, изображавшій Богородицу. Тутъ же у постели стояли четыре старца: это—пророки, у нихъ въ рукахъ свитки, которые они читали. Они спорили, откуда долженъ произойти Спаситель. Споръ кончился тѣмъ, что посльшался "тюфячный громъ", т.-е. пальба изъ пушекъ особаго устрой-

ства, а съ неба, т.-е. со второго яруса сошелъ отрокъ "чистообразный и кудрявый", въ бълыхъ ризахъ, съ вътвью въ рукахъ, поющій тихимъ голосомъ. Это архангелъ Гавріилъ ведущій съ Богородицей почти такую же бесъду, какая изложена въ Евангеліи отъ Луки. Онъ поднимается, и силы небесныя хвалятъ Бога. Огонь сыпался съ неба и зажигалъ свъчи, которыхъ было до 5000, а громъ сопровождалъ восхожденіе ангела. Наконецъ затворились "запоны", и скрылось "чудное видъніе" и "хитрое дъяніе". Въ этомъ описаніи замъчательно непритворное наивное изумленіе Авраамія предъ художественнымъ исполненіемъ мистеріи, которую онъ называетъ "пречудной, несказанной".

Спутникъ Авраамія, Симеонъ, по порученію епископа долженъ былъ описать все то, что происходило на самомъ соборъ, не касаясь достопримъчательностей и мъстностей, встръчающихся на пути следованія на соборъ, такъ какъ последнее было собственно задачей другого спутника Авраамія, неизвъстнаго суздальца, составившаго такъ называемый "путникъ". Судя по некоторымъ выраженіямъ, Симеонъ записывалъ "словеса и прънія" подъ свъжимъ впечаглъніемъ, какъ только ихъ слышалъ. Выполняя свою работу, онъ долженъ быль знать греческій или латинскій языки, на которыхъ велись соборныя пренія, и, в'троятно, какъ полагаетъ г. Делекторскій, онъ зналъ греческій языкъ, однако не настолько, чтобы всегда хорошо понимать смыслъ греческой ръчи. Будучи убъжденнымъ противникомъ уніи, принятой и жкоторыми і ерархами, представлявшими греческую Церковь, Симеонъ навлекаетъ на себя гнъвъ митрополита Исидора, ръщается покинуть его свиту, изъ Венеціи бъжитъ въ Новгородъ, куда прибылъ весною 1440 года. Здёсь онъ находитъ пріютъ у новгородскаго владыки Евфимія, но въ слѣдующемъ году его постигло бъдствіе. Живя въ Новгородъ, онъ сошелся съ литовскимъ выходцемъ, княземъ Юріемъ Семеновичемъ, которому великій князь Казиміръ въ 1441 г. далъ въ удълъ Мстиславъ и Кричевъ, и который послѣ этого занялъ Смоленскъ. Въ этотъ городъ прибылъ митр. Исидоръ, и "имълъ надъ собой область латинскую". Юрій, чтобы угодить Исидору, заманилъ въ Смоленскъ Симеона. Выданный митрополиту, Симеонъ всю зиму "сиделъ во двоихъ железахъ, въ велицей нужи, въ единой свитцъ и на босу ногу, и мразомъ и гладомъ и жаждою томимъ". Привезенный затъмъ въ Москву, онъ послъ осужденія Исидора быль освобождень "отъ веригъ желѣзныхъ" и отправленъ въ Сергіевъ монастырь къ игумену Зиновію. Здѣсь много онъ разсказывалъ братіи о своихъ страданіяхъ за въру, а когда было окончено его дъло, онъ снова явился къ новгородскому епископу Евфимію и, можеть-быть, по его порученію, обработаль свои записи, веденныя на соборъ, придавъ имъ форму повъсти о соборъ.

Путешествіе Симеона сохранилось въ двухъ редакціяхъ; одна изъ нихъ издана проф. Павловымъ, другая проф. Поповымъ. Позднъйшее изданіе объихъ редакцій принадлежитъ проф. Малинину. Эти двъ редакціи, въ общемъ сходныя въ исторіи изложенія собора, существенно различаются въ началъ и концъ. Въ связи съ путешествіемъ Симеона найдено "Слово избрано отъ святаго писанія, еже на латыню, и сказаніе о составленіи осмаго собора латыньскаго, и о изверженіи Сидора прелестнаго, и о поставленіи въ русской земли митрополитовъ, о сихъ же похвала благовърному великому князю Василію Васильевичу всея Руси". Это "Слово", изданное проф. А. Н. Поповымъ и представляющее исторію Флорентійской уніи и ея последствій для Россіи, по мненію проф. Павлова, было составлено Пахоміемъ Логоветомъ; но гораздо в роятнъе предположение, обстоятельно аргументируемое г. Делекторскимъ, что "Слово" также есть произведение Симеона. Наконецъ последнимъ сочинениемъ Симеона г. Делекторскій признаеть "Путешествіе Симеона Суздальскаго въ Италію", изданное Сахаровымъ въ II т. "Сказаній русскаго народа" по двумъ позднимъ спискамъ. Это "Путешествіе" представляетъ сводъ свъдъній, извлеченныхъ изъ "Повъсти", "Слова" и "Путника", составленнаго неизвъстнымъ суздальцемъ, изданнаго въ VI т. Древней Россійской Вивліоники.

Путешествіе Симеона интересно тъмъ, что даетъ описаніе западныхъ странъ и городовъ, нравовъ и обычаевъ ихъ жителей, и представляетъ намъ то впечатлъніе, какое производилось картинами западной природы и жизни на нашего странника. Симеону все кажется необычайнымъ, все его поражаетъ. Прітхавъ въ Дерптъ, онъ много удивляется каменнымъ постройкамъ, такъ какъ на Руси онъ видълъ только деревянныя; здъсь же Симеонъ обращаетъ вниманіе на женскій монастырь, сравниваеть его съ монастырями русскими, восхищается образцовыми порядками монастыря, зам'вчаеть, что монахини не ведутъ затворническаго образа жизни. Изъ Дерпта путешественники отправились черезъ Ригу моремъ за границу. Первый большой городъ, который постилъ Симеонъ, былъ Любекъ. "И видъхомъ, -- говоритъ онъ, -- градъ вельми чуденъ и поля бяху и горы велики, и садове красны, и палаты вельми чудны и сильны, и товара въ немъ много всякаго". Особенно поражаетъ Симеона водопроводъ-продуктъ цивилизаціи, совствить невтромый вть Россіи: "и воды приведены вть него и текутъ по всъмъ улицамъ по трубамъ, а иныя изъ столповъ". Туть же находимъ описаніе драматическаго представленія.

Затымъ Симеонъ посытилъ Люнебургъ, гдв его вниманіе привлекаютъ фонтаны: "той же градъ подобенъ есть величествомъ Любеку, и среди града того суть столпы устроены, въ меди позлащены, вельми чудны, треть сажени вышины, и у техъ столповъ у каждаго люди привязаны около тою же медью, и истекаютъ изъ техъ людей изъ всехъ воды сладки и студены, у иного изъ устъ, у иного изъ уха, а у иного изъ ока, а у иного изъ локтя, а у иного изъ ноздри. Воды истекаютъ прытко, яко вода течетъ изъ бочекъ. Тіи бо люди напояютъ весь градъ той и скоты. Проведеніе водъ техъ вельми хитро, и стеканіе несказанно".

Помимо усовершенствованій цивилизаціи, Симеонъ былъ пораженъ и природой западныхъ странъ. Немудрено, что послѣ русскихъ равнинъ и самыя небольшія горы изумляютъ Симеона, не говоря уже объ Альпахъ. Увидъвъ Тирольскія Альпы, которыя онъ называетъ "полонинными горами" (планина — серб. слово, означаетъ гора), Симеонъ замѣчаетъ: "дивны горы тѣ и толикой высоты суть, яко облаки въ полъ ихъ ходятъ и облаки отъ нихъ взимаютъ. Снѣзи же лежатъ на нихъ отъ сотворенія горъ тѣхъ. Въ лѣтѣ же варъ зной великъ въ нихъ, но снѣгъ не бо таяше".

Далъе Симеонъ отправляется въ Италію, гдъ останавливается въ нъсколькихъ городахъ. Больше всего онъ пробылъ во Флоренціи, гдъ происходили засъданія собора. Описывая Флоренцію, Симеонъ начинаеть съ церквей, которыя онъ называеть "божницами": "градъ Флоренція великъ вельми. Божницы въ немъ вельми красны и велицы, а палаты тъ устроены бълымъ каменіемъ вельми высоки. А посреди города течеть ръка велика, и быстра вельми, и съ объ ея стороны устроены палаты". Затъмъ идеть описаніе лъчебницы и богадъльни: "есть же въ градъ томъ лъчебница велика и есть въ ней за тысячу кроватей, и на послъдней кровати перины чудны съ одъялы драгія. Туть же есть устроена хосродъ, а по нашему рекша богадъльня немощнымъ и пришельцамъ страннымъ иныхъ земель; тъхъ же болъ кормять и одъвають, и обувають и держать честно, а кто ся оможетъ, той ударя челомъ граду, и пойдетъ хваля Бога". Обращаетъ онъ также вниманіе на торговлю и промышленность, замізчаетъ процватание шелководства, смотрить, какъ далаютъ бархатъ: "въ томъ же градъ дълаютъ камки и аксамиты со златомъ; товару же всякаго множество, и садовъ масличныхъ, изъ техъ маслицъ обделываютъ деревянное масло. И ту во градъ же сукна скарлатныя дълаютъ". Описываетъ Симеонъ и памятники искусства, но видно, что онъ не понимаетъ ихъ.

Затъмъ на обратномъ пути онъ посътилъ Венецію и даетъ довольно хорошее описаніе каналовъ и собора св. Марка.

# Хожденіе Аванасія Никитина.

Путешествія Авраамія и Симеона, какъ связанныя съ исторій Флорентійскаго собора, примыкають къ духовной литературѣ, но уже совсѣмъ отдѣльно стонть въ ряду древнихъ путешествій "Хожденіе купца Аванасія Никитина за три моря въ Индію". Это хожденіе относится къ концу XV в. Аванасій отправился съ княжескимъ посломъ въ Шемаху, снарядйвъ съ товарищами два судна, повезъ товары, надѣясь на выгодную торговлю. Но, какъ онъ говоритъ, его "оболгали псы-бесермены", тѣмъ не менѣе, попавъ разъ на Востокт, предпринялъ и дальнѣйшее путешествіе, черезъ Персію, проникнувъ

въ Индію, которую всю прошелъ, побывавъ даже въ Цейлонъ, хотя разсказываеть, что быль ограбленъ. На чужбинъ его очень печалило, что приходилось отказаться отъ русскихъ обычаевъ, нарушать религіозныя постановленія. "Ино, братіе Русьтіи христіане, — говорить онъ, -- кто хощетъ поити въ Индійскую землю и ты остави въру свою на Руси, да пойди въ Индустанскую землю". Въ Индіи Аванасій присматривается къ обычаямъ жителей, наблюдаетъ нравы, интересуется природой, которая его поражаетъ, при чемъ онъ сообщаетъ иногда очень наивныя данныя. "Есть, -- говорить онъ, -- въ томъ Аляндъ птица гугукъ, летаетъ и кличитъ "кукъ, кукъ", а на которой хороминъ сидитъ, то тутъ человъкъ умретъ: а кто ю хочетъ убити, ино у нея изо рта огонь выйдетъ". Объ обезьянахъ, которыхъ онъ называетъ "мамонами", онъ разсказываетъ очень подробно: "а мамоны ходять въ нощи, да имають куры, а живуть въ горф или въ каменьф. А обезьяны-то тъ живутъ въ лъсу, и есть у нихъ князь обезьянскій, да ходить ратью своей; а кто ихъ замаеть, и они ся жалують князю своему, и они, пришедъ на градъ, дворы разволяють и людей побыють; а рати ихъ, сказывають, вельми много, и языкъ у нихъ свой; а дътей родятъ много; да который родится не въ отца ни въ матерь, они тъхъ мечутъ по дорогамъ, иногда индустанцы тъхъ имаютъ, а иныхъ учать всякому рукодълію".

Затѣмъ Никитинъ обращаетъ вниманіе на религію индусовъ, говоря, что они не знають не только Христа, но даже и Магомета. Въ Индіи, по его словамъ, 64 разныхъ вѣры; господствующей является буддизмъ, и нашъ путешественникъ описываетъ буддійскій храмъ: "въ буханѣ Бутъ вырѣзанъ изъ камени изъ чернаго, вельми великъ, да хвостъ у него черезъ него, да руку правую поднялъ высоко, да простеръ ее, аки Устеніанъ, царь Царяградскій, а въ лѣвой рукѣ у него копіе, а на немъ нѣтъ ничего. Передъ Бутомъ же стоитъ волъ вельми великъ, а вырѣзанъ изъ камени чернаго, а весь золоченъ, а цѣлуютъ его въ копыто, а сыплютъ на него цвѣты". Упоминаніе объ Юстиніанѣ даетъ нѣкоторое основаніе предполагать, что Никитинъ былъ въ Константинополѣ и видѣлъ какую-то статую, изображавшую этого императора.

Затыть мы находимъ еще религіозно-бытовыя подробности. "Индіяне же не ядять никотораго мяса, ни яловичины, ни баранины, ни курятины, ни рыбы, ни свинины (а свиней же у нихъ вельми много), ъдять же въ день дважды, а ночесь не ъдять. А яства же ихъ плоха, а одинъ съ однимъ ни пьетъ, ни ястъ, ни съ женой". Туть же отмъчаетъ онъ фактъ религіозной нетерпимости: представители разныхъ религій и сектъ въ Индіи чуждаются другъ друга; молятся они такъ же, какъ и русскіе, на востокъ, и храмы ихъ строятся на востокъ и "Буты стоятъ на востокъ"; "а кто у нихъ умретъ, и они тъхъ сожигаютъ, да и пепелъ сыплютъ въ воду".

Описыван Индію, Аванасій Никитинъ много говорить о богатствъ природы, о чудныхъ растеніяхъ. Онъ упоминаетъ объ алмазной

горѣ и даже опѣниваетъ ее. Такимъ образомъ путешествіе Аванасія Никитина даетъ намъ очень своеобразную и довольно полную характеристику природы и быта Индіи того времени, когда ее посѣтилъ знаменитый Васко- де-Гама, такъ что было бы весьма любопытнымъ сравнить то, что сообщаетъ нашъ путешественникъ, со свѣдѣніями западными той же эпохи. Отличительными чертами нашего памятника являются постоянныя параллели къ русской жизни, патріотизмъ автора и его религіозное настроеніе, хотя онъ и не былъ духовнымъ лицомъ. Эта память о русской землѣ проходитъ черезъ все его произведеніе. "Уже придоша великіе дни четыре въ Бесерменской землѣ, а христіанства не оставихъ, далѣ Богъ вѣдаетъ, что будетъ. Господи, Боже мой, на тя уповахъ, спаси мя, Боже мой".

Со стороны языка путешествіе Аванасія Никитина замѣчательно, какъ памятникъ живой русской рѣчи, чуждой славянизмовъ, столь обычныхъ въ произведеніяхъ нашихъ писателей той поры. Наконецъ курьезной особенностью памятника надо признать употребленіе многихъ персидскихъ, арабскихъ и индійскихъ словъ, въ которыхъ большею частью заключаются славословія Богу.

#### БИБЛІОГРАФІЯ.

Воцяновскій. Русскіе вольнодумцы XIV — XV вѣковъ. "Новое Слово" 1896, № 12.

Вадковскій. Изследованіе о поученіяхъ Фотія, митрополита Кіевскаго и всея Руси. "Правосл. Собеседникъ" 1875.

Поповъ. Историко-литературный обзоръ древнерусскихъ полемическихъ сочиненій противъ латинянъ. М. 1875.

Навловъ. Критическіе опыты по исторіи древивйшей греко-русской полемики. Спб. 1878.

Делекторскій. Критико-библіографическій обзоръ древнерусскихъ сказаній о Флорентійской уніи. "Журн. Мин. Нар. Пр." 1895, № 7.

А ванасій Никитинъ. Хожденіе за три моря. И. Средневскій. Изслъдованіе и текстъ. Спб. 1857.



# Ересь жидовствующихъ.

Ообыщаемся къ новому следующему за монгольскимъ, періоду въ ветеріи нашей литературы.

Почало періода ознаменовано было полемикой, возгорѣвшейся по почену реси жидовствующихъ. Мы уже останавливали свое вниманіе на фалей провинисть къ намъ западныхъ вліяній съ XIV стол., в сетеричам пучне чь которыхъ въ то время служилъ, главнымъ на пресъ жидовствующихъ есть одинъ изъ реший на умственную жизнь русскихъ.

наннымъ, ученіе жидовствующихъ представляєть развитіе стригольшическаго раціонализма. Хотя не жидовствующихъ", хотя элементы іудаизма въ ссть, и они замѣтно проглядываютъ въ сочиненихъ, старающихся въ нѣкоторыхъ случаяхъ обогото ученія на миѣпіяхъ западныхъ еврейскихъ Маймони ва), однако не это, не іудаизмъ составлялъ и до ставля русскихъ сторону ереси; основой и

Изд. Т-ва И. Д. СЫТИНА.

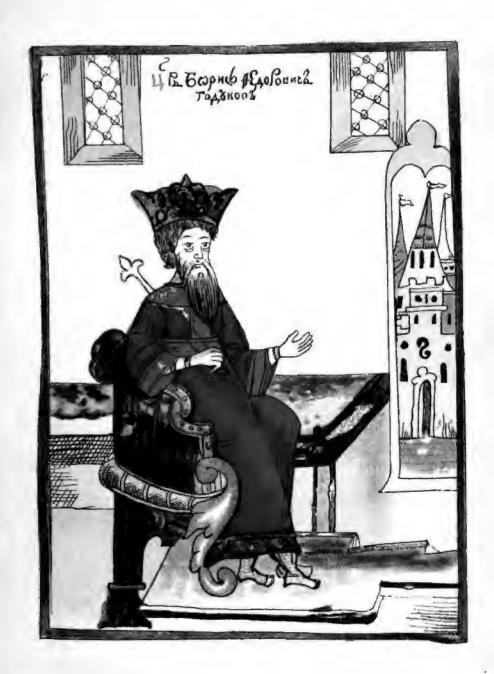

|  | · |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   | · |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

его ученіе стало распространяться очень быстро. Еретики отвергали основные догматы православной Церкви: ученіе о Св. Троицѣ, воплощеніи Іисуса Христа и двухъ Его естествахъ, божественномъ и человѣческомъ, отвергали поклоненіе иконамъ, мощамъ, нападали на монашество. Намъ трудно сказать что-либо опредѣленное о положительномъ ученіи еретиковъ, такъ какъ мы знаемъ только его отрицательную сторону, т.-е. знаемъ, что они отрицали въ христіанствѣ; но по тѣмъ свѣдѣніямъ, которыя мы имѣемъ о ереси, мы можемъ съ полной достовѣрностью утверждать, что, во-первыхъ, она имѣла, преемственную связь съ ересью стригольниковъ, а во-вторыхъ, главною ея чертой былъ раціонализмъ, такъ что правы, можетъ-быть, тѣ изслѣдователи, которые еврейскому, "жидовствующему", элементу отводятъ въ доктринѣ еретиковъ второстепенное мѣсто.

Однако для насъ не столько интересно содержание ереси, какъ отношеніе къ ней свътской и духовной власти, какъ та полемика, которая возникла въ нашемъ духовенствъ по вопросу о томъ, какъ следуеть относиться къ еретикамъ. Къ стригольникамъ власть относилась довольно мягко, и мы не имфемъ извъстій о сколько-нибудь настойчивомъ преследованіи этой ереси. Другое дело было въ отношеніи къ ереси жидовствующихъ. Въ Новгородѣ, не говоря о людяхъ свътскихъ и массъ духовенства, не отличавшагося особенно высокимъ уровнемъ умственнаго развитія, сектанты завербовали въ свою среду двухъ очень выдающихся священниковъ, пользовавшихся большимъ авторитетомъ, благодаря своей высоконравственной жизни. Изъ Новгорода ересь проникла въ Москву, гдт ея приверженцы основали сильную партію. Еретиковъ здісь поддерживала княгиня Елена, невъстка Іоанна III, дьякъ Курицынъ и митр. Зосима\*). Представители православнаго духовенства увидъли явную опасность отъ такого успѣшнаго распространенія ереси, но по вопросу о томъ, какъ противодъйствовать ему, образовались двъ партіи, вступившія въ горячую между собой полемику. Къ первой партіи принадлежали архіепископъ новгородскій Геннадій и волоколамскій игуменъ Іосифъ, ко второйпреп. Нилъ Сорскій и его ученики, такъ называемые заволжскіе старцы.

Геннадій быль человѣкь энергичный, для своего времени просвѣщенный и заботившійся о распространеніи просвѣщенія. Такому-то человѣку пришлось прежде всего столкнуться съ ересью, такъ какъ онъ стоялъ во главѣ новгородскаго духовенства. На первыхъ порахъ нужно было дѣйствовать средствами мирнаго характера, увѣщаніемъ. Когда по истеченіи 7-й тысячи лѣтъ пророчества о концѣ міра оказались ложными, и еретики стали смѣяться надъ православными, упре-

<sup>\*)</sup> Впрочемъ, насколько достовърно то, что митр. Зосима раздълялъ еретическія митнія, судить трудно, такъ какъ свъдънія объ этомъ дошли до пасъ изъ пристрастныхъ источниковъ—отъ іосифлянъ, съ которыми Зосима расходился въ вопросъ о мърахъ по отношению къ еретикамъ.

кая ихъ въ суевъріи, Геннадій ръшился дать отпоръ такого рода насмъшкамъ и указалъ, что Церковь нисколько неповинна въ тъхъ суевъріяхъ, которыя на нее взводятся жидовствующими, что она не признаетъ апокрифическихъ пророчествъ и, основываясь на Евангеліи, учитъ, что о времени конца міра мы ничего не знаемъ. Съ той же цълью борьбы съ еретиками, когда истекъ 1492 годъ, Геннадій продолжилъ пасхалію еще на 70 лѣтъ, и, наконецъ, чтобы дать православному духовенству большую опору въ состязаніяхъ съ жидовствующими, постоянно ссылавшимися на Ветхій Завѣтъ, Геннадій началъ переводъ Библіи. Сотрудниками его въ этомъ дѣлѣ были доминиканскій монахъ Веніаминъ, родомъ славянинъ, и переводчикъ посольскаго приказа Дмитрій Герасимовъ. Часть библейскихъ книгъ была переведена съ греческаго языка, а нѣкоторыя книги съ латинскаго, изъ такъ называемой Библіи - Вульгаты.

Кромъ того, Геннадій понялъ, что самымъ могущественнымъ орудіемъ въ борьбъ съ ересью должно быть образованіе духовенства, а между тъмъ оно стояло чрезвычайно низко, какъ это видно изъ следующаго отзыва Геннадія: "а се приведуть ко мне мужика и азъ велю ему дати апостолъ чести, и онъ не умъетъ ни ступити, и азъ велю ему псалтирю дати, и онъ и по тому едва бредетъ, и азъ его оторку (т.-е. откажу ему) и они извътъ творятъ: земля, господине, такова, не можемъ добыти, кто бы гораздъ грамотъ, ино въдъ всю землю излаяти, что нътъ человъка въ земль, кого бы избрати на поповство". Люди, бравшіеся учить другихъ, сами были почти безграмотныйи, и о такихъ учителяхъ Геннадій сообщаеть намъ слѣдующія данныя: "а се мужики невъжи учатъ ребятъ, да ръчь ему испортятъ; да первое изучатъ ему вечерню, ино то мастеру принести каша да гривна денегъ, а завтреня также, а и свыше того, а часы то особо, да поминки опроче могорца (т.-е. кромъ могорыча), что рядилъ отъ него; а отъ мастера отыдетъ, и онъ ничего не умветъ, только то бредетъ по книгъ, а церковнаго настатія ничего не знаетъ". Поэтому-то Геннадій особенно заботится объ учрежденіи хорошихъ училищъ. "И азъ, -- пишетъ онъ митрополиту, -- того для быо челомъ государю, чтобы велълъ училище учинити, да его разумомъ и грозою, а твоимъ благословеніемъ то дібло исправити; а ты бы, господине, отецъ нашъ, государямъ нашимъ великимъ князьямъ печаловался, чтобы велели училища учинити, а мой советь о томъ, что учити въ училищахъ, первое азбука да и подтительныя слова, да псалтирь съ слъдованіемъ накръпко, и коли то изучатъ, можетъ послъ того поучився канархати и чести всякая книга". Такимъ образомъ въ борьбъ съ жидовствующими Геннадій поработаль на пользу русскаго просвъщенія: въ этомъ его несомнънная заслуга.

Правда, требованія архіепископа очень скромны, но въ нихъ проглядываетъ искренняя заботливость, полное сознаніе назрѣвшей необходимости, стремленіе къ прогрессу. Въ одной изъ своихъ статей проф. Соболевскій пытается смягчить господствующее мнѣніе о

крайнемъ невѣжествѣ русскихъ въ разсматриваемую нами эпоху; по его мнѣнію, грамотность, напр., была довольно распространеннымъ явленіемъ, чему доказательствомъ якобы могутъ служить сохранившіяся въ большомъ количествѣ рукописныя книги, собственноручныя подписи на разныхъ древнихъ дѣловыхъ бумагахъ и т. д. Но подобные доводы нельзя признать достаточно сильными. Извѣстно, что среди тогдашней знати—князей и бояръ—нерѣдко встрѣчались люди, съ

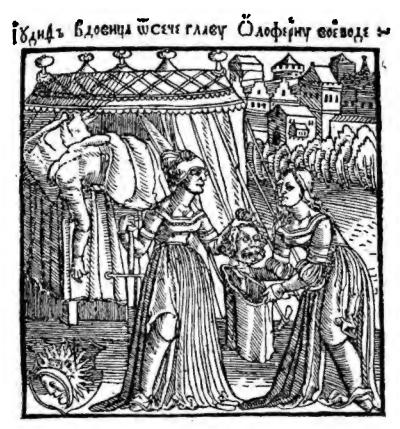

Гравюра изъ Библіи, изданной въ Прагѣ Францискомъ Скориною отдѣльными выпусками въ 1512- 1519 гг.

трудомъ умѣвшіе подписать свое имя; въ духовенствѣ встрѣчались даже впослѣдствіи люди невѣжественные; наконецъ предъ нами краснорѣчивое свидѣтельство Геннадія, о состояніи у насъ просвѣщенія въ данную эпоху, не довѣрять которому мы не имѣемъ никакихъ основаній.

Но, къ сожалѣнію, въ той же борьбѣ Геннадій, кромѣ средствъ просвѣщенія рѣшился обратиться и къ другимъ мѣрамъ, рисующимъ его дѣятельность далеко не сочувственными красками. Геннадію принадлежитъ цѣлый рядъ посланій къ вліятельнымъ лицамъ, которымъ онъ указывалъ, какъ надо искоренять ересь. Между прочимъ, онъ

пишетъ и митр. Зосимъ, котораго онъ подозръвалъ въ приверженности къ ереси: "только же ты, господинъ-отецъ нашъ, техъ еретиковъ накръпко не обыщеши, да ихъ не велиши казнити, да проклятію предати, ино ужъ мы какіе будемъ владыки, что ли пакы пастырство зовется?" Итакъ, еретиковъ надо предавать проклятію и казнить, а дальше Геннадій объясняеть, что казнить следуеть по "градскому (гражданскому) закону", т.-е. предавать еретиковъ смерти. При этомъ онъ ссылается на примъръ испанскаго короля Фердинанда Католика, который всеми мерами преследоваль еретиковъ въ своемъ государствъ. Увлеченный этимъ западнымъ примъромъ, Геннадій устроилъ у себя въ Новгородъ очень близкое подобіе испанскому аутода-фе. Онъ приказалъ посадить осужденныхъ еритиковъ на лошадей лицомъ къ хвосту, надъть на нихъ шлемы изъ берестовой коры съ надписью: "се есть сатанино воинство". Въ такомъ видъ они были проведены по всему городу и, наконецъ, шлемы на ихъ головахъ были сожжены. Подобная картина религіознаго преслѣдованія была новинкой на Руси, которой до того времени былъ совершенно чуждъ религіозный фанатизмъ. Въ народъ, несмотря на византійское вліяніе, кръпко держалось христіанское воззръніе, что "никого нельзя заставить силою въровать", что "въруется не нуждою, а волею". Въ виду этого весьма характерной представляется ссылка Геннадія на примъръ испанскаго короля: эта ссылка показываетъ намъ, что при началъ западное вліяніе проявляется у насъ въ весьма несимпатичной формъ.

Близко къ Геннадію по вопросу о преслѣдованіи еретиковъ стоитъ Іосифъ Волоцкій. Онъ имѣлъ съ самаго ранняго возраста стремленіе къ монашеской жизни и 17 лѣтъ постригся въ монастырѣ Пафнутія Боровскаго. Здѣсь онъ скоро сталъ игуменомъ; но, будучи недоволенъ монахами, рѣшилъ основать свою обитель въ Волоколамскихъ лѣсахъ. Въ этомъ монастырѣ онъ ввелъ строгій уставъ. Онъ старался слѣдовать Өеодосію Печерскому, но отношенія его къ инокамъ были далеко не такія же, какъ у Өеодосія. Когда появились жидовствующіе, Іосифъ выступилъ съ обличительными посланіями противъ еретиковъ. Всѣхъ посланій 16, и собраны они въ особую книгу "Просвѣтитель".

Въ первыхъ посланіяхъ или "словахъ" Іосифъ опровергнулъ возраженія жидовствующихъ противъ основныхъ христіанскихъ догматовъ, высказывая въ образной формѣ вполнѣ правильные взгляды на христіанское вѣроученіе и мораль. Такъ, онъ говоритъ о двухъ естествахъ въ Іисусѣ Христѣ, прибѣгая къ слѣдующему сравненію: "Если кто скажетъ: когда человѣчество сроднилось съ Божествомъ, какъ же Богъ Слово не исполнился тѣлесной немощи? Какъ огонь въ желѣзѣ, сообщая ему своей силы, не уменьшается преподаніемъ, такъ и Богъ Слово подвигся изъ себя и вселился въ насъ, не претерпѣвъ превращенія... огонь желѣзныхъ свойствъ не причащается: черно желѣзо и студено, но разжигаясь въ огненный зракъ одѣ-

вается. Само будучи просвъщаемо, не очерниваетъ огня, само распаляясь, не студитъ пламени. Такъ и человъческая Господня плоть причастилась Божества, а не преподала Божеству своей немощу... Пречистое Божество исправляетъ страстное, само не наполняясь страсти. Такъ солнце проникаетъ и въ нечистыя мъста, очищаетъ скверное, но не принимаетъ зловонія, а, напротивъ, изсушаетъ гніющее и очищаетъ скверну". Іосифъ очень обстоятельно разбираетъ заблужденія жидовствующихъ относительно многихъ догматовъ и обрядовъ, особенно же останавливается на монашествъ, которое отвергалось еретиками.

Однако всв эти богословскія разсужденія для насъ менте интересны, чемъ те мижнія, которыя высказываеть Іосифъ по вопросу объ отношеніи власти къ еретикамъ. Онъ находитъ, что еретиковъ надо предавать казни, не допускаетъ даже возможности раскаянія и не въритъ въ его искренность. Если даже еретикъ раскается, то его, по мнънію Іосифа, все-таки слъдуеть заключить въ темницу, такъ какъ онъ сподобится великихъ милостей въ загробной жизни, если покаявшись умреть въ темницъ. Въ подтверждение своихъ требований преслъдовать еретиковъ, Іосифъ ссылается преимущественно на примъры изъ Ветхаго Завъта, -- на Моисея, пророка Илію; изъ Новаго Завъта онъ приводитъ примъръ апостола Петра, словомъ своимъ казнившаго Ананію, а изъ позднѣйшей церковной исторіи ссылается на епископа Льва Катанскаго, который поразилъ волхва Иліодора: онъ ваялъ волхва черезъ епитрахиль за руку, и тотъ сгорълъ. Свой "Просвътитель" Іосифъ заканчиваетъ слъдующими словами: "Мы неверующихъ въ Святую и Единосущичю Троицу повелеваемъ мечемъ посъщи и богатство ихъ на расхищение предать, повелъваемъ ихъ казнить наравнъ съ ворами и разбойниками... Такъ и вамъ повелъваемъ творить: бози бо есть и сынове Вышняго, вашего ради спасенія написаль се вамь, да Божію волю сотворивь, пріимете Божію милость. Васъ Богъ насадилъ за мъсто себя на престолъ своемъ: подобаетъ князьямъ и царямъ всякое тщаніе о благочестін имъть: солнцу бо свое дъло свътить сущимъ на землъ; царю-пещись о всъхъ сущихъ подъ нимъ"... Весьма характерной чертой для Іосифа надо признать тотъ фактъ, что онъ не делаетъ въ своихъ ссылкахъ различія между священнымъ писаніемъ и "градскимъ закономъ", который онъ наравнъ съ св. писаніемъ считаетъ божественнымъ словомъ. Такимъ образомъ онъ представляется намъ начетчикомъ, не умъющимъ достаточно оцънить значение своихъ источниковъ и потому впадающимъ въ смъшение кесарева съ Божимъ. Надо, однако, замътить, что такое смъщение было занесено къ намъ изъ Византии, гдъ быль сильно развить "цезаропапизмъ", который слфдуеть признавать остаткомъ стараго греко-римскаго язычества. По классическому воззрвнію, свытская власть должна охранять религію, которая есть одно изъ государственныхъ учрежденій. Это возэрфніе сохранилось въ Византіи, откуда было перенесено къ намъ и ярче всего выразилось въ проповъди Іосифа Волоцкаго и его послъдователей.

Взгляды Іосифа на отношенія къ еретикамъ вызвали энергичный протесть со стороны заволжскихъ старцевъ, отъ лица которыхъ написалъ посланіе къ Іосифу князь-инокъ Вассіанъ Патрикъевъ. Это посланіе невелико по объему, но по содержанію и изложенію очень характерно: съ замъчательной, мъткой ироніей старцы возражають на всъ положенія Іосифа о преслъдованіи еретиковъ и развивають тъ взгляды на свободу совъсти, которыя выработаны были отцами Церкви и пользовались полнымъ сочувствіемъ въ древней Руси. "Правда, говорятъ старцы, -- что не кающихся еретиковъ и не покоряющихся вельно заточить, а кающихся еретиковь и свою ересь проклинающихъ Церковь Божія пріемлетъ съ простертыми дланями. А что ты, господине старецъ Іосифъ, написалъ, что Моисей скрижали руками разбилъ, то такъ; но когда Богъ захотълъ погубить Израиля, поклонившагося тельцу, тогда Моисей сталъ вопреки Господу и сказалъ ему: "если ихъ погубишь, то меня прежде ихъ погуби", и Богъ не погубилъ Израиля Моисея ради. Видишь ли, господинъ, какъ любовь Монсеева къ согръшившимъ превозмогла гнъвъ самый Божій. Такъ же Илія пророкъ, ревнуя по Бозъ, заклалъ 400 жрецовъ Вааловыхъ, потому что не каялись, а покаявшихся принялъ на покаяніе, изъ нихъ же вышелъ послѣ и Авдей пророкъ".

Старцы возражають противъ заимствованія Іосифомъ примфровъ изъ Ветхаго Завъта, находя, что для христіанъ гораздо важить Новый Завътъ. "Если ты повелъваешь, Іосифъ, брату брата согръшившаго убить, то скоро и субботство будеть и все ветхое закона, что Богь ненавидитъ". Указавъ на эту сторону, на "субботство", въ проповъди Іосифа, старцы переходять къ разбору его доказательствъ изъ исторіи христіанской Церкви. "А Петръ апостолъ Симона волхва молитвою разбилъ... и ты, господине Іосифъ, сотвори молитву, чтобы земля пожрала недостойныхъ еретиковъ или гръшника. А Левъ, епископъ катанскій, Ліодора волхва епитрахилью связаль и сжегь при греческомъ царъ, -- то такъ. А ты, господине Іосифъ, что не испытаеши своей святости, зачъмъ не связалъ архимандрита Касьяна своей мантіей? Пока бы онъ сгорълъ, а ты бы въ пламени его держалъ, и мы бы тебя, какъ одного изъ трехъ отроковъ, изъ пламени вышедшихъ, да и приняли. Поразумъй, господине Іосифъ, какъ много розни промежъ Моисея и Ильи, и Петра и Павла апостоловъ, да и тебя отъ нихъ".

Въ изложенномъ посланіи заволжскихъ старцевъ ярче всего высказался истинно-христіанскій взглядъ на необходимость свободы совъсти, на вредъ принужденія въ дѣлѣ вѣры. Заволжскіе старцы были учениками и послъдователями Нила Сорскаго, который происходилъ изъ рода Майковыхъ. Постригшись въ юности въ Бѣлозерскомъ монастырѣ, онъ посѣтилъ Авонскую гору, надѣясь тамъ найти идеалъ иноческой жизни, котораго напрасно искалъ въ монастыряхъ русскихъ. Посѣщая монастыри на Востокѣ, онъ плѣнился уставомъ скитскимъ, который значительно отличается отъ общежительнаго

студійскаго устава, принесеннаго къ намъ Өеодосіемъ Печерскимъ. Этотъ-то уставъ ръшился онъ ввести въ своей обители, которую основаль въ Вологодской области, въ печальномъ и мрачномъ мъстъ, среди лъса, на берегу ръки Соры (отъ нея и получила свое названіе обитель). Главное вниманіе обращаль онь на трудь "не дізлаяй да не ястъ". Но подвижничество внъшнее-листъ, а плодомъ является подвижничество внутреннее, духовное самосовершенствованіе, которое приближаетъ къ Богу не только инока, но и всякаго человъка. "Умная" молитва выше тълесной. Она скоръе приводить къ цъли, болъе помогаетъ борьбъ съ цълымъ рядомъ порочныхъ помысловъ, которыхъ Нилъ насчитываетъ восемь: чревообъяденіе, сладострастіе, сребролюбіе, гнізвъ, печаль, уныніе, тщеславіе и гордость. Они побъждаются молитвою, рукодъліемъ и полнъйшимъ порабощеніемъ тъла духу, т.-е. аскетизмомъ. Останавливаясь на каждомъ изъ злыхъ помысловъ отдельно, Нилъ говоритъ, къ какимъ пагубнымъ последствіямъ они приводятъ, и старается объяснить ихъ вредъ путемъ раціональныхъ доводовъ.

Обращаясь къ современному строю общественной жизни и къ жизни монашества, Нилъ отмъчаетъ много ненормальныхъ сторонъ. Въ монашескомъ быту онъ видить полное отрицаніе запов'єди о нестяжательности, такъ какъ монахи владъютъ громадными имъніями, заселенными рабами и холопями Такимъ образомъ онъ касается очень важнаго вопроса о монастырскихъ имуществахъ, -- вопроса, породившаго въ это время въ Москвъ двъ партіи: во главъ первой партіи стояль Іосифъ Волоцкій, во главъ второй—Ниль Сорскій. Іосифъ съ нъкоторымъ основаніемъ указываль, что монастырскія имънія не лишены большого значенія, давая возможность монахамъ дълать много добра. Монастыри, какъ доказывалъ Іосифъ, приготовляя достойныхъ пастырей Церкви, оказывая помощь нуждающимся, не должны нуждаться сами. Этотъ аргументъ можно признать очень существеннымъ, но, съ другой стороны, не следовало упускать изъ виду, что при этомъ монашество уклонялось отъ нормальнаго образа своего бытія, погружалось въ хозяйственные расчеты, совствить не соотвътствовавшіе аскетическому идеалу: монахи угождали сильнымъ, заискивали у нихъ и не могли быть свъточемъ, нравственнымъ образцомъ для мірянъ, а кромѣ того, владѣніе богатствами, иногда очень значительными, вело уже не къ одному избъжанію нужды, но и къ прямой роскоши. Всъ эти недостатки современной жизни монастырей указывались особенно ярко противникомъ Іосифа Волоцкаго, ученикомъ Нила Сорскаго, княземъ-инокомъ Вассіаномъ-Патрикъевымъ.

#### Библіографія.

Наповъ. Ересь жидовствующихъ. "Жури. Мин. Пар. Пр." 1877.

Костомаровъ. Русская исторія въ жизнеописаніяхъ. Т. 1.

Хрущовъ. Изслъдованіе о сочиненіяхъ Іосифа Санина, преп. игумена Волоколамскаго. СПБ. 1868.

Госифъ Волоцкій. Просвътитель. Казань. 1882.

Никитскій. Очеркъвнутренней исторіи Церкви въ Ведикомъ Новгородъ. СПБ. 1879.

Архангельскій. Ниль Сорскій и Вассіанъ Патрикѣевъ. СПБ. 1882.

II а в д о в ъ. Историческій очеркъ секуляризаціи церковныхъ земель въ Рессіи. Одесса, 1871.

Пилъ Сорскій. Преданіе о жительстві, скитскомъ. СПБ. 1864 (2 изд. М. 1869).

Его же. Посланіе (въ кингъ "Преподобный Нилъ Сорскій", СПБ. 1864).



ГЛАВА ІХ.

# Литература въ XVI столътіи.

Намъ предстоитъ теперь обратиться къ изученію памятниковъ литературы XVI стол. и прежде всего къ указанію общаго характера, отличающаго эту эпоху въ исторіи литературы.

Къ концу Монгольскаго времени въ умственной жизни русскихъ сказываются новыя теченія, идущія съ разныхъ сторонъ. Нѣкоторыя изъ нихъ развиваются вслъдствіе потребностей внутренней политической жизни, вследствіе новыхъ возэреній на политическій строй государства, противоположныхъ прежнимъ возэрвніямъ. Съ другой стороны, новыя въянія притекають извить, съ Запада, проникая къ намъ черезъ Новгородъ, а также при непосредственныхъ сношеніякъ съ западнымъ міромъ. Западныя вѣянія сначало слабо, но потомъ все сильнъе и сильнъе охватывають и увлекаютъ москвичей н выражаются въ такихъ формахъ, которыя съ теченіемъ времени вызывають московскую старину на самозащиту противъ вторженія въ нее постороннихъ элементовъ. Люди, поддавшіеся вліянію извить, начинаютъ критически относиться къ русской жизни, многаго въ ней не одобряють, замъчають разные недостатки, говорять, что нужно во всемъ ставить для себя образцомъ цивилизованный Западъ. Но съ другой стороны, вследствіе некоторых благопріятных обстоятельствъ, возвысившихъ и укръпившихъ Московское государство, уже сформировалось высокое мнъніе о всемірномъ значеніи Москвы. Сперва въ повъсти о "бъломъ клобукъ", а затъмъ въ посланіяхъкъ разнымъ лицамъ (дьяку Мисюрю Мунехину, великому князю Василію III и царю Іоанну Грозному) старца Псковскаго Елеазарова монастыря Филовея была развита теорія о третьемъ Римъ. Согласно этой теоріи міровое владычество изъ древняго Рима за его еретичество перешло во второй Римъ, Царьградъ; но когда греки отпали на Флорентинскомъ соборѣ отъ православія, за это погибла власть второго Рима, и благодать возсіяла въ третьемъ Римѣ—Москвѣ, куда переданы царскія регаліи. Четвертому Риму не бывать, а потому съ отпаденіемъ Москвы отъ православія должно наступить пришествіе антихриста.

При такомъ митніні, наоборотъ, нужно было охранять и защищать добрую московскую старину отъ притока постороннихъ вліяній и показать, что она дъйствительно представляла собою извъстную цънность. Отсюда является стремленіе подвести итоги прежнему развитію, отсюда и произведенія, имъющія характеръ сводовъ: таковъ "Домострой"—сводъ правилъ домашней жизни, таковъ "Стоглавъ"—сводъ церковныхъ воззръній, таковъ политическій сводъ въ перепискъ Іоанна Грознаго и кн. Курбскаго, таковъ, наконецъ, колоссальный сводъ литературныхъ памятниковъ—Великія Четьи-Минеи, составленныя митр. Макаріемъ.

# Максимъ Грекъ.

Прежде, однако, чѣмъ обратиться къ разсмотрѣнію этихъ сводовъ, мы остановимся на литературной дѣятельности одного изъ замѣчательнѣйшихъ нашихъ писателей XVI вѣка, на произведеніяхъ Максима Грека.

О біографіи Максима Грека мы знаемъ немного: намъ изв'єстно, что онъ родился въ Албаніи отъ знатныхъ и образованныхъ родителей, которые въ его житіи называются "философами". Посл'є первоначальнаго домашняго образованія, въ молодыхъ годахъ онъ отправляется въ Италію (въ конц'є XV и начал'є XVI в., въ эпоху сильнаго умственнаго движенія, изв'єстнаго подъ именемъ гуманизма).

Это былъ расцвътъ классицизма, но съ возрожденіемъ античнагоміра "воскресли боги", для многихъ возродился и древній Олимпъ. Отсюда развивалось отрицательное отношеніе къ христіанству и его догматикъ и морали. Какъ увидълъ Максимъ Грекъ, многіе искренне увлекались древнимъ язычествомъ, и такого увлеченія онъ не могъ не осудить.

Увлеченный общимъ примѣромъ, онъ дѣятельно изучаетъ классиковъ, но сближеніе съ Савонароллой гарантируетъ его отъ крайнихъ увлеченій, свойственныхъ тогдашнимъ итальянскимъ гуманистамъ. Савонаролла произвелъ на Максима Грека глубокое, обаятельное впечатлѣніе, и у Максима явилось стремленіе подражать знаменитому проповѣднику. Вспоминая впослѣдствіи о своемъ учителѣ, Максимъ называетъ его "святымъ подвижникомъ презельнымъ"; онъ разсказываетъ о проповѣдничествѣ Савонароллы, о дѣйствіи его рѣчей на современниковъ, о его преслѣдованіи, мученіи и смерти и, забывая то, что онъ латинянинъ, указываетъ на него, какъ на образецъ русскимъ инокамъ. Изъ Флоренціи, гдѣ Максимъ Грекъ проводилъ первые годы своего пребыванія въ Италіи, онъ отправляется въ Венецію.

Здёсь судьба сближаеть его съ знаменитымъ ученымъ Іоанномъ Ласкарисомъ и съ издателемъ классиковъ Альдомъ Мануччи. Изученіемъ классическаго міра Максимъ Грекъ заинтересовывается еще болѣе и занимается имъ дѣятельнѣе. Но и теперь, какъ и во Флоренціи, онъ далекъ отъ крайностей, хотя и не ощущаетъ на себѣ вліянія Савонароллы. Онъ становится ревностнымъ поклонникомъ науки, увлекается борьбою съ врагами просвѣщенія; такимъ защитникомъ науки онъ является и у насъ. Гдѣ послѣ этого продолжалъ Максимъ Грекъ свое образованіе — сказать трудно: высказывалось предположеніе, что онъ былъ въ Парижѣ. Дѣйствительно, у него мы нахолимъ описаніе Парижской академіи, однако отсюда не видно, чтобы Максимъ Грекъ лично посѣтилъ описываемую школу. "Якоже слышахъ", такъ выражается онъ въ своемъ описаніи. Очевидно, Парижская академія или университетъ знакомъ былъ ему не непосредственно, а по слухамъ.

Послѣ 2—3 лѣтъ пребыванія за границей, Максимъ Грекъ прибываеть на Аоонскую гору, гдѣ въ Ватопедскомъ монастырѣ онъ принимаетъ постриженіе, и здѣсь продолжаются его научныя занятія, но характеръ ихъ измѣняется: Максимъ Грекъ знакомится съ аоонскими монастырскими рукописями, читаетъ и изучаетъ отцовъ и учителей церкви, и такимъ образомъ къ его гуманитарному образованію присоединяется богословское. Если раньше была опасность для него уклониться въ сторону раціонализма, то теперь, наоборотъ, онъ дѣлается ревнителемъ православія.

Въ Авонскомъ монастыръ Максимъ Грекъ проживалъ до 1518 г. Нъсколько раньше этого времени изъ Москвы отъ великаго князя Василія Ивановича пришло сюда посланіе съ просьбою отправить въ Россію инока-переводчика Савву для разбора великокняжеской библіотеки. Савва быль слишкомъ старъ, и вм'єсто него отправили въ Москву Максима Грека, хотя тотъ не зналъ русскаго языка. Прибылъ въ Россію Максимъ Грекъ въ 1518 году. Вскоръ ясно стало, что въ Москвъ нуждались не столько въ упорядоченіи великокняжеской библіотеки, сколько въ переводчикъ и исправителъ богослужебныхъ книгь: по прибытіи въ Москву Максиму Греку поручено было перевести сводную "Толковую псалтирь". Такъ какъ славянскаго языка онъ не зналъ, то къ нему въ сотрудники приставлены были Дмитрій Герасимовъ, Власій Толмачъ, Силуанъ и Михаилъ Медоварцевъ. Трудъ быль очень большой, —предстояло перевести книгу огромную (въ 1500 листовъ); къ тому же процессъ работы осложнялся вслъдствіе незнакомства Максима съ русскимъ языкомъ, такъ что онъ долженъ быль самь дълать переводы съ греческаго на латинскій, оставляя своимъ помощникамъ окончательный переводъ съ латинскаго на славянскій. При такихъ обстоятельствахъ весьма естественно было проникнуть въ переводъ Максима разнымъ погрфшностямъ. Однако, когда онъ представилъ черезъ полтора года на судъ свою работу, митрополить Варлаамъ призналъ ее вполнъ удовлетворительной и назвалъ переводъ псалтири "источникомъ благочестія". Окончивъ первое порученіе, Максимъ Грекъ сталъ проситься на родину, но получилъ отказъ. Нъсколько разъ еще онъ обращался съ тою же просьбой и всякій разъ ему отказывали.

Академикъ Голубинскій \*) объясняеть причину его настойчивыхъ просьбъ тѣмъ, что онъ не могъ свыкнуться съ Московской малокультурной атмосферой: онъ считалъ себя здѣсь лишнимъ человѣкомъ; къ тому же онъ привыкъ къ свободѣ, а здѣсь господствовала суровая власть; правда, и Востокъ тогда находился подъ гнетомъ турецкаго деспотизма, но Авонъ, гдѣ онъ жилъ, представлялъ счастливое исключеніе, сумѣвъ поставить себя такъ, что отношенія его къ Турціи ограничивались платой дани.

Первая просьба объ отпускъ домой высказана была Максимомъ послъ того, какъ онъ съ успъхомъ окончилъ данное ему порученіе и заслужилъ одобреніе со стороны вел. князя, митрополита и собора. Если теперь онъ встрътилъ отказъ на свою просьбу, то потомъ, когда его труды по исправленію книгъ встрътили возраженія и вызвали противъ него недовольство въ москвичахъ, онъ тымъ болые не могъ разсчитывать на возвращеніе домой.

Оставшись въ Москвъ, Максимъ получилъ новую работу: на него возложили исправление погръщностей въ нъкоторыхъ богослужебныхъ книгахъ. Дъло было очень затруднительное, деликатное, такъ какъ погръшностей, граничившихъ съ еретичествомъ, было довольно много, указаніе же на нихъ со стороны прівзжихъ грековъ уже ранъе вызывало протестъ со стороны москвичей, видъвшихъ въ подобномъ указаніи оскорбленіе національнаго самолюбія: съ одной стороны, они говорили, что ихъ книги непорочны, такъ какъ ихъ употребляли наши святые и чудотворцы; съ другой стороны, имъ казалось, что только въ Россіи сохраняется православная въра во всей чистоть, и что греки совсъмъ утратили свой прежній авторитеть. Съ этими возраженіями пришлось встрітиться и Максиму, когда онъ принялся за порученное ему дъло. Онъ исправлялъ Тріодь Цвътную, Евангеліе, Апостолъ, Часословецъ, Псалтирь. Нашелъ онъ въ этихъ книгахъ иножество ошибокъ, о которыхъ онъ писалъ впоследствіи, когда поднялся ропотъ противъ его исправленій. Ему говорили то же самое, что прежнимъ порицателямъ нашихъ книгъ: "велію о человъче, досаду тъмъ дъломъ прилагаешь возсіявшимъ на нашей земль преподобнъйшимъ чудотворцамъ, они бо сицевыми священными книгами благоугодища Богови и живуще и по преставленіяхъ отъ Него прославищася святынею и всякихъ чудесъ дъйствомъ". Максимъ же такъ характеризовалъ состояніе нашихъ книгъ: "я учу всякаго человъка право мудрствовать о воплощышемся Богъ Словъ, т.-е. не глаголати Его единаго точію человъка, по вашимъ часословцамъ... Также исповъдую всею душою того же Богочеловъка воскресшимъ

<sup>\*) &</sup>quot;Истор. рус. Церкви", т. II, 680 стр.

изъ мертвыхъ въ третій день, а не безконечною смертію умерша, какъ проповъдуютъ Его вездъ ваши толковыя Евангелія... Я учу въровать и проповъдовать, что онъ по Божеству не созданъ, а не то, что созданъ и сотворенъ, какъ богохульствовалъ Арій и какъ проповъдуютъ его вездъ ваши Тріоди"... и т. д. Но если были значительныя погрышности въ нашихъ книгахъ, не следуеть забывать, что, взявшись за ихъ исправленіе, Максимъ совершилъ крайне рискованный поступокъ, такъ какъ не зналъ еще достаточно славянскаго языка. Отсюда произошли въ его работъ нъкоторые существенные промахи, чтыть не преминули воспользоваться его враги, указавшіе, что Максимъ не исправляетъ, но портить книги. Къ этому обвиненію присоединены были нъкоторые факты, которые бросали тънь на политическую благонадежность Максима. Онъ сошелся съ заволожскими старцами, кромъ того, завелъ знакомство съ тогдашнимъ либераломъ Берсенемъ-Беклемишевымъ, часто посъщавшимъ келью Максима и иногда жаловавшимся на то, что великій князь теперь дёла решаеть самъ третей у постели. Наконецъ Максимъ Грекъ вмѣстѣ съ митрополитомъ Варлаамомъ принялъ неосторожное участіе въ дѣлѣ о разводъ великаго князя Василія Ивановича съ первой супругой Соломоніей, противномъ всякимъ каноническимъ правиламъ. Въ 1525 г. за всъ эти провинности онъ былъ потребованъ къ суду, и съ этихъ поръ для него начинается жизнь, полная бъдствій. Сначала его томять въ Волоколамскомъ монастыръ, затъмъ перемъщаютъ въ Тверской Отрочь монастырь. Сколько ни молилъ онъ своихъ гонителей, сколько ни ходатайствовали за него восточные патріархи, его никакъ не хотъли выпустить на свободу домой, и понятно почему: такой человъкъ могъ быть очень опасенъ для репутаціи русскихъ за границей. Съ 1553 г. участь Максима была нъсколько облегчена: онъ переведенъ быль въ Троице-Сергіеву лавру, гдт и скончался (1556 г.). Такова печальная судьба человъка, попавшаго въ среду малообразованныхъ людей, относившихся съ презръніемъ къ наукт и просвъщенію.

Переходимъ къ литературнымъ произведеніямъ Максима Грека. Оставляя въ сторонѣ сочиненія его по исправленію богослужебныхъ книгъ, всѣ остальныя изъ его произведеній мы можемъ раздѣлить на двѣ группы: на догматико-полемическія и нравоучительныя. Общій характеръ трудовъ первой группы обличительный; въ нихъ авторъ борется съ распространенными во множествѣ религіозными заблужденіями. Часть изъ нихъ направлена противъ Николая Нѣмчина (Булева), дѣятельнаго пропагандиста мысли о соединеніи православной Церкви съ католической и распространителя астрологическихъ суевѣрій. Послѣднія, впрочемъ, и раньше были очень знакомы русскимъ; мы знаемъ, что жидовствующіе особенно усердно занимались составленіемъ и распространеніемъ произведеній, въ родѣ Шестокрыла, Воронограя и т. д. Но Николай Нѣмчинъ, какъ человѣкъ съ авторитетомъ (онъ былъ придворнымъ врачомъ), явился болѣе ревностнымъ и усерднымъ пропагандистомъ уже существовавшихъ

мнъній, къ которымъ онъ присоединилъ, кромъ того, новую мысль о соединеніи церквей. Въ опроверженіе противника Максимъ Грекъ пишетъ, что соединение возможно лишь въ одномъ случав-подъ условіемъ отреченія латинянъ отъ своихъ заблужденій, которыя вовсе не такъ маловажны, какъ о нихъ думаетъ Николай. Подробно останавливаясь на заблужденіяхъ римской церкви (на догматахъ объ исхожденіи Св. Духа, о чистилищъ, объ опръснокахъ и др.), онъ разбираетъ каждое изъ нихъ, стараясь ихъ опровергнуть. Аргументація у Максима въ данномъ случат новаго ничего не представляетъ. Но католичество не такъ было опасно для русскихъ: въ неправославіи католиковъ всѣ были твердо убѣждены. Иное дѣло астрологія; астрологическія суевтрія кртпко держались въ непросвтщенномъ русскомъ обществь; противъ нихъ и вооружается Максимъ Грекъ. Въра въ астрологію, доказываеть онъ, противна основнымъ догматамъ Христовой въры, ибо она подрываетъ въ человъкъ въру въ промыслъ Божій, свободу человъческой воли, ведеть къ безразличію въ нравственных достоинствах челов жа.

"Если нашъ разумъ и воля,—говоритъ Максимъ,—управляется зодіакальными вліяніями, то да будеть отвергнутъ законъ, да будеть отринуто Евангеліе, да прекратятся молитвы, потому что все это излишне и безполезно: мы находимся подъ необоримою властью деспотическихъ владыкъ, которые насильственно влекутъ насъ ко злу, Афродита (планета) въ блудъ, Марсъ въ убійство и разбой, Меркурій въ кражу, пусть никто не старается прилежать добродътели и убъгать отъ зла, но, узнавъ свой жребій, каковъ онъ есть (подъ властью какой планеты кто состоитъ), пусть считаетъ себя добрымъ, если ему выпалъ жребій быть подъ властью добраго господина, и пусть не трудится освободиться отъ власти своего господина, если ему выпалъ жребій подъ злымъ быть, потому что это совершенно напрасно".

Рядомъ съ астрологическими суевъріями жили разныя другія, происхожденіе которыхъ восходило къ болѣе отдаленному времени, нежели происхожденіе первыхъ; таково, напр., суевърное мнѣніе о томъ, что не должно погребать утопленника, удавленника и вообще людей, умершихъ насильственною смертью,—мнѣніе, противъ котораго, припомнимъ, три вѣка тому назадъ боролся еп. Серапіонъ. Но, видно, проповѣди Серапіона были не такъ дѣйствительны, потому что и Максиму Греку пришлось говорить противъ того же самаго. По его словамъ, русскіе, суевѣрно не желая погребать насильственно умершихъ, оказываются безчувственнѣе морскихъ дельфиновъ, направляющихъ къ берегу трупы утопленниковъ, и безчеловѣчнѣе безбожныхъ татаръ, которые, хотя и не знаютъ евангельскаго и апостольскаго ученія, но, какъ люди, считаютъ справедливымъ оказывать милость къ таковымъ мертвецамъ и предавать тѣла ихъ погребенію.

Возставая противъ суевърія, Максимъ Грекъ хочетъ бороться съ самымъ источникомъ его, каковымъ служили, главнымъ образомъ, чрезвычайно распространенныя апокрифическія сочиненія, пользо-

вавшіяся у насъ безусловной върой, на ряду съ св. писаніемъ. Даже среди духовенства были авторитетныя лица, не чуждавшіяся въ сво-ихъ произведеніяхъ ссылокъ на отреченныя книги. Особенно извъстны были ко времени Максима слъдующія апокрифическія сказанія: Афродитіаново о чудъ въ персидской земль, объ Іудъ предатель, о рукописаніи гръховнъмъ и др. Разбирая подобныя сказанія, онъ указываетъ, прежде всего, точный критерій, при помощи котораго возможно опредълить истинность или отреченность той или другой книги. Сказаніе истинно, если, во-первыхъ, составителемъ было лицо надежное, учитель или отецъ Церкви, если, во-вторыхъ, оно согласно съ Евангеліемъ и апостольскимъ ученіемъ, и, въ-третьихъ, если не заключаетъ въ себъ самомъ противоръчій.

Указанныя догматическія сочиненія Максима наиболье важны, но, кромъ того, онъ писаль много противъ евреевъ, жидовствующихъ, магометанъ, и оставилъ одно сочинение противъ язычества. Сочинение это, имъвшее мало отношенія къ русской жизни, такъ какъ никто у насъ особенно язычествомъ, да еще греко-римскимъ, не интересовался, является, быть-можеть, отголоскомъ итальянскихъ впечатл'вній Максима Грека и любопытно по тъмъ пріемамъ, при помощи которыхъ Максимъ обличаетъ "еллинскую прелесть". Ложь язычества обнаруживается изъ характеристики его боговъ сравнительно съ христіанскимъ чистымъ представленіемъ о Богъ: "не Зевсъ бъсяся похотію блудною, ниже Фивъ (т.-е. Аполлонъ) волосать, съ отрокомъ играя и любовника своего убивъ неволею дискомъ; ниже богини, сварящася яблока дъля златого (т.-е. богини, ссорящіяся изъ-за яблока); ниже Афродиты блудящи со Ареемъ, ниже боги между собою бои составляюща и копія другь на друга мечуще; ино что сицево богомерако обрящеши во всъхъ святыхъ учительствахъ христіанскихъ". Къ обличенію язычества служить также и безнравственная жизнь древнихъ философовъ, изъ которыхъ Максимъ упоминаетъ Хризиппа и Эпикура.

Второй разрядъ произведеній Максима Грека, сочиненія нравоучительныя, гораздо важнѣе перваго, такъ какъ рисуетъ общественное состояніе Руси XVI вѣка \*). Максимъ указываетъ, что одной изъ причинъ упадка нравственности является застой образованія, буквализмъ, не дающій мысли простора для развитія. Поэтому-то какъ въ догматико-полемическихъ, такъ и въ нравоучительныхъ своихъ произведеніяхъ Максимъ энергично вооружается противъ невѣжества,

<sup>• \*)</sup> Отмътимъ весьма обстоятельное сочинение г. Преображенскаго: "Общественное состояние России XVI в. по сочинениямъ Максима Грека". Для обрисовки общественной жизни русскихъ XVI в. авторъ пользуется всъмъ тъмъ, что даетъ въ своихъ трудахъ Максимъ Грекъ. Для иллюстрации своихъ выводовъ онъ дълаетъ иногда заимствования и изъ другихъ сочинений, относящихся къ разсматриваемой имъ эпохъ. Но, подробно указывая на недостатки, характеризующие общественную жизнь XVI въка, г. Преображенский не выдъляетъ, такъ сказать, основныхъ изъ этихъ недостатковъ—умственнаго застоя и буквализма, являющихся корнемъ для всъхъ остальныхъ.

особенно вы рест духовенства, которое благодаря низкому уровню своего развития, до ваше обрядовой стороны въ религіи ничего не знастъ и не может гоказывать правственнаго воздъйствія на свою паству, потруженную во всякіе пороки. Крайнею испорченностью отличаются судьи и правилела, ихъ неправда и лихоимство губять населеніе, вызывають гифав Максима, который пытается ихъ усовъстить, принодя имъ въ примъръ ляховъ и иъмцевъ. Разжигаемые ненасытной жаждой сребролюбя, говорить Максимъ,—судьи и правители обижають, лихоимствують, расхищають имѣніе вдовъ и сироть, выдумывають всякія вивы противъ певинныхъ, не боясь Бога, страшнаго мелители эт обитимыхъ, не стыдясь людей, вокругь нихъ живущихъ, т.-е. и±мцевъ и ляховъ, которые, хотя и латиняне по вѣрѣ, но со всякимъ правосудіемъ и человъколюбіемъ управляютъ дѣлами подвластныхъ по установленнымъ законамъ".

Вт. споть деловъ" Максимъ рисуеть следующую картину современна с ему состоянія Россіи: на распутіи онъ встрѣтилъ женщину, облеченную во вдовью одежду и безутвшно плачущую; со всъхъ стеронъ ее окружали львы, медведи, волки и лисицы. На вопросъ путника, кто она, женщина назвалась Василіей (что значить по-гречески "царство") и спазала, что ее "хотятъ подручить себъ славолюбцы и сластолюбим, которые лютфинимъ образомъ морятъ всякими истизаніями позгластныхъ, пренебрегая угрозами слова Божія, пируя съ гуслими, замнанами и сквернословіемъ". Эта картина представляєть состояни Россіи въ малольтство Іоанна Грознаго, когда боролись руководимыя эгоистическими расчетами партін, которыя, действительно, стремились подручить себф нарство, захватить власть въ свои руки. Совершая разныя безправственныя діянія, многіе успоконвали свою совъсть исполнением перковных обрядовъ, наружнымъ благочестиемъ, пожертвованіями на украшеніе храмовъ. Подобное лицемѣріе рѣзко обличается Максимомъ въ поучени, озаглавлениомъ "Словеса Божіи къ търскому епископу Акакію". Максимъ представляеть Акакія справиничнощими. Бога на что онъ прогитвался на жителей Твери, поимеляль быть страженому пожару, истребившему множество домовъ во деродь, когда оби безпрестанно совершали ему праздники красн в заснымь и Бис мъ священниковы и шумомъ доброгласныхъ свътлошумных в коловеловы. На эту жалобу Богь отвівчаеть, что всізнави вившинго благочестія занумь доброгласныхъ півній и колоколовъ и многодівни украшеніе пконт, и благоуханіе различныхъ воней -все это импеть исим преда Нимъ въ томъ случат, когда оно сопровождает і соотвітсьмощими вичтренними благочестивымъ настрое- когда приноситея дотъ загонимуъ синсканій и праведныхъ из ни завномъ случав, это завцембрие, которое только -заглонована ахиппат ато энестранда фой боль до со запато портреть Ивана Грознаго по столо по то со по по то то по то п The street of the series AND THE PROPERTY AND EAST PERSON NEW YORK OF THE PROPERTY OF T та с в в видаль И личней с М и со вытельный в товжди, чтобы вы



особенно въ средъ духовенства, которое благодаря низкому уровню своего развитія, дальше обрядовой стороны въ религіи ничего не знаегъ и не можетъ оказывать нравственнаго воздъйствія на свою паству, погруженную во всякіе пороки. Крайнею испорченностью отличаются судьи и правители, ихъ неправда и лихоимство губятъ населеніе, вызываютъ гнъвъ Максима, который пытается ихъ усовъстить, приводя имъ въ примъръ ляховъ и нъмцевъ. "Разжигаемые ненасытной жаждой сребролюбія,—говоритъ Максимъ,—судьи и правители обижаютъ, лихоимствуютъ, расхищаютъ имъніе вдовъ и сиротъ, выдумываютъ всякія вины противъ невинныхъ, не боясь Бога, страшнаго мстителя за обидимыхъ, не стыдясь людей, вокругъ нихъ живущихъ, т.-е. нъмцевъ и ляховъ, которые, хотя и латиняне по въръ, но со всякимъ правосудіемъ и человъколюбіемъ управляютъ дълами подвластныхъ по установленнымъ законамъ".

Въ одномъ "словъ" Максимъ рисуетъ слъдующую картину современнаго ему состоянія Россіи: на распутіи онъ встр'єтиль женщину, облеченную во вдовью одежду и безутышно плачущую; со всых сторонъ ее окружали львы, медведи, волки и лисицы. На вопросъ путника, кто она, женщина назвалась Василіей (что значить по-гречески "царство") и сказала, что ее "хотятъ подручить себъ славолюбцы и сластолюбцы, которые лютьйшимъ образомъ морять всякими истязаніями подвластныхъ, пренебрегая угрозами слова Божія, пируя съ гуслями, тимпанами и сквернословіемъ". Эта картина представляеть состояніе Россіи въ малолътство Іоанна Грознаго, когда боролись руководимыя эгоистическими расчетами партіи, которыя, действительно, стремились подручить себъ царство, захватить власть въ свои руки. Совершая разныя безнравственныя дъянія, многіе успокоивали свою совъсть исполнениемъ церковныхъ обрядовъ, наружнымъ благочестиемъ, пожертвованіями на украшеніе храмовъ. Подобное лицемъріе ръзко обличается Максимомъ въ поучении, озаглавленномъ "Словеса Божии къ тверскому епископу Акакію". Максимъ представляетъ Акакія спрашивающимъ Бога, за что онъ прогнъвался на жителей Твери, попустиль быть страшному пожару, истребившему множество домовъ въ городъ, когда они безпрестанно совершали ему праздники красногласнымъ пъніемъ священниковъ и шумомъ доброгласныхъ свътлошумныхъ колоколовъ. На эту жалобу Богъ отвечаетъ, что все знаки внъшняго благочестія — "шумъ доброгласныхъ пѣній и колоколовъ и многодънное украшение иконъ и благоухание различныхъ воней -все это имъетъ цъну предъ Нимъ въ томъ случаъ, когда оно сопровождается соотвътсвующимъ внутреннимъ благочестивымъ настроеніемъ, и когда приносится "отъ законныхъ снисканій и праведныхъ трудовъ", въ противномъ случать, это-лицемтріе, которое только прогнъвляетъ Его. "Какое Мнъ наслаждение отъ вашихъ красногласныхъ пъній, когда они возносятся ко Мнъ вмъстъ съ рыданіями и выздыханіями Моего нищаго, вопіющаго ко Мнъ отъ голода!.. Въ книгахъ повелълъ Я написать Мои спасительныя заповъди, чтобы вы



Портрегъ Ивана Грознаго

то по то по примера пороки. Крайнею испорченностью отличаются уди в правилели ихъ неправда и лихоимство губять населеніе, сы довост по примера по правилели, ихъ неправда и лихоимство губять населеніе, сы довост по примера максима, который пытается ихъ усов'єстить, примера пимь во примеръ ляховъ и н'ємцевъ. Разжигаемые ненасытной пыта по правители обижают на правители обижают на правители обижают на правители обижают на правители противъ невинныхъ, не боясь Бога, страшнаго по правители на правители противъ невинныхъ, не боясь Бога, страшнаго по правители правители по правители на правители по правители на правители по правители на правители на правители по правители на правители н

# с помь делева" Максимъ рисуеть сладующую картину сопо в зависо ему со солиія Россіи: на распутіи онъ встрізтиль женщину, или ченную во въсвыю одежду и безутышно плачушую; со всъхъ стеронь ее окружали львы, медведи, волки и лисицы. На вопросъ путчика, кто она женщина назвалась Василіей (что значить по-гречески -царство") в зазала, что ее ахотятъ подручить себъ славолюбцы и - горые лютфинимы образомы моряты всякими истизаніями п верыхь, пренебрегая угрозами слова Божія, пируя съ - анами и сквернословіемъ". Эта картина представляєтъ на вт малолътство Іоанна Грознаго, когда боролись руко- прическами расчетами партій, которыя, действительно, вучить сееф царство, захватить власть въ свои руки. 🚃 штв безир сетвенныя діянія, многіе успокоивали свою · ... не не we не экзанных обрядовъ, наружнымъ благочестіемъ, LOUR HARRING зеніе храмовъ. Подобное лицемфріе рфако com Mausing — поученін, озаглавленномъ "Словеса Божін CROW Акакію". Максимъ представляеть Акакія and a supplemental of за что онъ прогифвался на жителей Твери, еныть бас -ному пожару, истребившему множество домовъ constant and -ней безпрестанио совершали ему праздники крас-- чь священниковь и шумомъ доброгласныхъ свътлошумных» г. од словъ. На эту жалобу Богь отвъчаеть, что всъ знаки вибшили с загочестія ваніумь доброгласныхь ифийй и колоколовъ и многоды . « укращение вкоит и благоухание различныхъ воней" вее . . . «бетъ цену и сдъ Ним» въ томъ случат, когда оно сопровеж з за соотвіте уюдими виутренничь благочестивыми настрос- могда постенияся дотъ започныхъ синсканій и праведныхъ с помъ случав, что значемврие, которое только блосе Миск висладаенно от в нациях красног ви-отрисов выва портоет по выпостность расности и и манимати в запрамительной раданиями и . Hickorial section and the section of the section Han Teal !! T CHITRIES. 🚃 — Май солентельный влиосф**ди, чтобы** вы



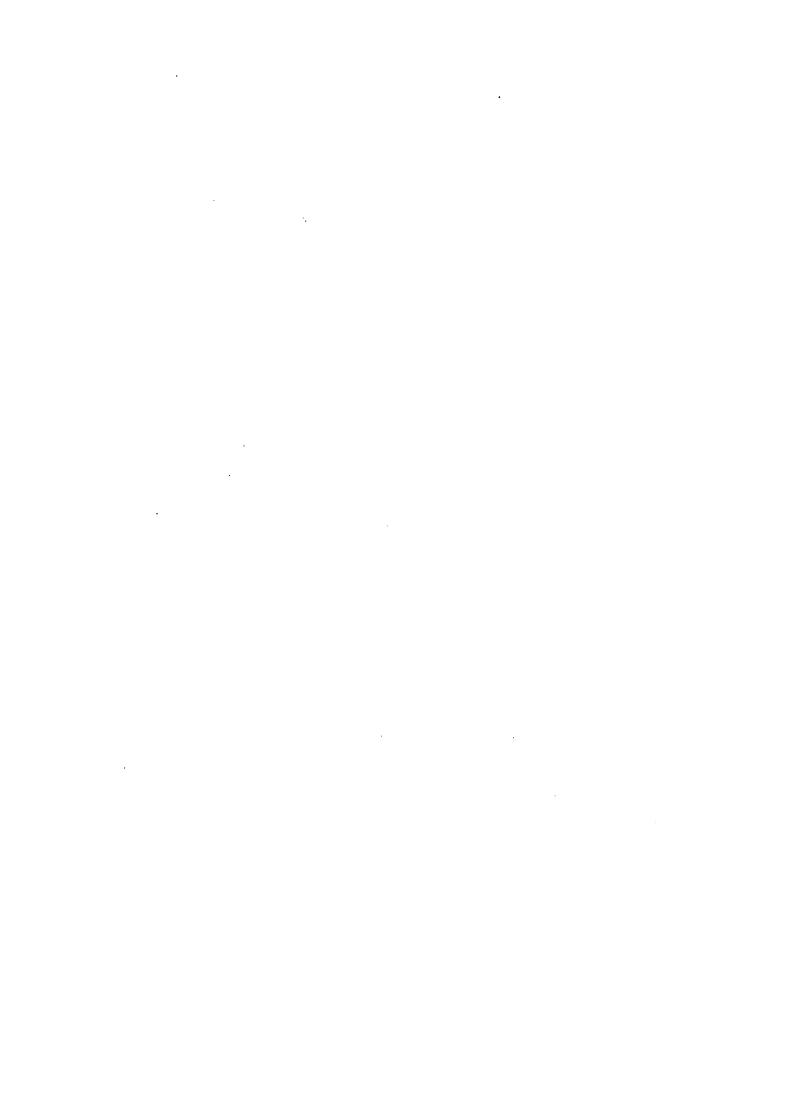

могли знать, какъ подобаеть угождать Мить. Вы же книгу Моихъ словесъ снаружи и внутри весьма обильно украшаете серебромъ и золотомъ, а силу написанныхъ въ ней повельній Моихъ не принимаете, ни исполнять хотите, и, напротивъ, поступаете такъ, что какъ будто все написанное въ ней считаете за ложь и тщету... Установленные Мною праздники въ славу и честь Мою, а вамъ во святыню и для исправленія добраго житія, вы дълаете предлогомъ пьянства и безчинія, безобразно безчинствуя въ нихъ".

Помимо этихъ недостатковъ русскаго общества, Максимъ въ цъломъ рядъ "словъ" обличаетъ спеціальные недостатки духовенства и особенно возстаетъ противъ монастырскихъ имуществъ, въ чемъ вполнъ оказывается солидарнымъ съ заволжскими старцами. Въ ряду этихъ сочиненій особенно интересны по своей доказательности "Стязаніе о извъстномъ иноческомъ жительствъ, лица же стязующихся Филоктимонъ да Актимонъ, сиръчь любостяжательный да нестяжательный". Но указаніе Филоктимона, что Авраамъ, Исаакъ, Іаковъ и др. заботились о своихъ имъніяхъ, пріобрътали богатства и этимъ не прогитвили Бога, Актимонъ объясняеть, что съэтими праведниками никакъ не могутъ себя сравнивать новъйшіе монахи, прибъгающіе къ самымъ неблаговиднымъ средствамъ для пріобрѣтенія богатствъ. "Гдъ, -- восклицаетъ онъ, -- написано о нихъ (т.-е. о праведникахъ), что они отдавали свое серебро взаимъ съ ростомъ, или истязали росты на росты отъ убогихъ, и у немогущихъ отдать требуемое по причинъ умноженія многольтнихъ ростовъ, расхищали оставшіяся у нихъ отъ послідней нищеты плохія стяжаньица, какъ это мы дълаемъ съ бъдными селянами, которые не могутъ отдать занятое, которые безпрестанно трудятся и страждуть въ селахъ нашихъ, во всъхъ нашихъ потребахъ, внутри и внъ монастыря? Гдъ написано что-нибудь подобное о тъхъ праведникахъ? Нигдъ не найдешь. А мы, именующіе себя учениками евангельскими... добровольно отрекаемся отъ всъхъ красныхъ міра сего суетнаго... и потомъ, забывши о своихъ обътахъ и вмънивши ихъ ни во что, заботимся пріобръсти себъ опять стяжанія и стада всяческихъ скотъ, какъ и въ первомъ мірскомъ нашемъ житіи; предаемся безчисленнымъ житейскимъ тяжбамъ и ссорамъ... Преступая священную заповъдь о нищелюбіи, которая составляеть основание всъхъ божественныхъ заповъдей и союзъ совершенства, мы удручаемъ подвластную намъ нищую братію Христову тягчайшими ростами, гложемъ ихъ безпрестанно всякими монастырскими работами" \*). Изъ другихъ сочиненій по вопросу о монастырскихъ дълахъ важна "Повъсть страшна и достопамятна о совершенномъ иноческомъ жительствъ", въ которой Максимъ Грекъ изображаетъ жизнь картезіанскаго монастыря во Флоренціи и характеризуетъ игумена этого монастыря, знаменитаго Геронима Савонароллу.

<sup>\*)</sup> Переводъ Порфирьева ("Ист. рус. слов." І, стр. 533-4).

Ставя его образцомъ для нашихъ монаховъ, Максимъ считаетъ необходимымъ предупредить могущее возникнуть (и дъйствительно впослъдствіи возникшее) обвиненіе въ томъ, что онъ православнымъ предпочитаетъ латинянъ. "Сіе же, -- говоритъ онъ, -- пишу, не яко да покажу латинскую въру чисту совершенну и прямоходящу во всъхъ, -- да не будетъ во мнъ таково безуміе, -- но да яко покажу православнымъ, яко и у неправомудренныхъ и латынехъ есть попеченіе и прилежаніе евангельскихъ спасительныхъ запов'єдей и ревность за въру Спаса Христа, аще и не по совершенному разуму, якоже глаголеть божественный Павель апостоль о непокоривыхъ іудеяхъ... сице и латыне, аще и во многихъ соблазнишася, чюжа нъкая и странная ученія приводяще, отъ сущаго въ нихъ многоученнаго елинскаго наказанія прельщаеми, но и не до конца отпадоша въры и надежды и любви, яже во Спаса Христа, егоже ради ко святымъ его заповъдямъ уставляютъ прилъжно иноческое ихъ пребываніе сущій у нихъ мнихи, ихъ же единомудренно и братолюбно и нестяжательно и молчаливо и безпечально и возстанливо ко спасенію многихъ подобаетъ и намъ подражати, да не обрящемся ихъ вторіи".

Такова жизнь и дѣятельность просвѣщеннаго человѣка XVI столѣтія, не подошедшаго къ современному московскому обществу и встрѣтившаго съ его стороны вмѣсто заслуженнаго сочувствія только преслѣдованіе. Правда, были люди, откликнувшіеся симпатіями на дѣятельность Максима Грека; таковы заволжскіе старцы и нѣкоторые изъ передовыхъ людей того времени, напр., Вассіанъ Патрикѣевъ. Но такихъ людей было мало, къ тому же партія недоброжелателей Максима находила себѣ опору во вліятельныхъ лицахъ и потому бороться съ нею было крайне трудно. Во главѣ іосифлянъ, противниковъ Максима, стоялъ митрополитъ Даніилъ.

### Митрополитъ Даніилъ.

Митрополитъ Даніилъ—одинъ изъ плодовитыхъ писателей изучаемой эпохи, оставившій послѣ себя много разныхъ сочиненій. Ученикъ Іосифа Волоцкаго, онъ еще при жизни своего учителя получиль игуменство въ Волоколамскомъ монастырѣ. Выдающееся положеніе этого монастыря выдвинуло Даніила въ кандидаты на митрополичью кафедру, а его дипломатическія способности доставили ему послѣднюю (въ 1522 г.). Во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ онъ старался слѣдовать своему учителю: онъ такой же ревнитель вѣры православной и защищаетъ ее тѣми же пріемами, какъ и Іосифъ, т.-е. путемъ литературы, при содѣйствіи свѣтской власти и съ помощью силы. Даніилъ всегда оставался услужливымъ сторонникомъ Московскаго государя; ту же услужливость онъ старался оказывать и всѣмъ вообще власть имѣющимъ и особенно замѣтно обнаружилъ ее въвопросѣ о разводѣ вел. князя Василія съ первой супругой.

Обширная литературная д'ятельность Даніила выразилась въ многочисленныхъ его словахъ и посланіяхъ, составившихъ два сборника. Изъ этихъ сборниковъ первый, извъстный подъ именемъ "Соборника", заключаеть въ себъ 16 "словъ", объединенныхъ по извъстному плану, въроятно, самимъ митр. Даніиломъ. Этотъ "Соборникъ", какъ говоритъ митр. Макарій, "представляеть собою нѣчто цълое и составленъ, несомнънно, по образцу "Просвътителя", преп. Іосифа Волоколамскаго. Какъ Іосифъ въ своемъ просвътителъ желалъ дать православнымъ руководство, направленное противъ господствовавшей тогда ереси жидовствующихъ и ихъ заблужденій, такъ и Даніилъ желалъ дать въ своемъ "Соборникъ" подобное же руководство своимъ духовнымъ чадамъ, направленное противъ заблужденій и недостатковъ современнаго ему общества, и въ предисловіи къ своей книгъ писалъ: "аще что кому ключаемо будетъ или противу еретическихъ ръчей или межи православныхъ нъкое стязаніе и ръчи, и благодатію Божією обрящеть готово безъ труда въ коемждо словъ, противу бываемыхъ нъкоторыхъ винъ, къ благоугожденію Божію и пользъ душамъ". Поученія обнаруживають въ Даніиль человька начитаннаго, хорошо знакомаго съ св. писаніемъ, и вообще "божественнымъ писаніемъ", каковымъ именемъ въ то время обозначались не только духовныя сочиненія, но вся масса имъвшагося литературнаго матеріала, и свътскія произведенія и даже ложныя, апокрифическія, -- словомъ, въ Даніилъ мы видимъ типичнаго начетчика XVI в., и въ сочиненіяхъ его мы напрасно стали бы искать критическаго отношенія къ тъмъ основамъ, на которыхъ авторъ строитъ свои положенія; онъначетчикъ - компиляторъ, для котораго апокрифическія сочиненія подчасъ имъють равный авторитеть съ Откровеніемъ.

Каждое его поученіе состоить изъ 3-хъ частей: въ первой излагается тема или предметь пастырской бесёды, во второй приводятся подробныя свидётельства "божественныхъ писаній" для доказательства главной мысли поученія, третья заключаеть въ себё "наказаніе", т.-е. нравоученіе и обличеніе современныхъ пороковъ. Для насъ особенный интересъ представляеть третья часть въ поученіяхъ Даніила, такъ какъ здёсь мы встрёчаемъ полныя реализма картины изъ современнаго проповёднику быта. Всё поученія Даніила отличаются обширностью, которая зависить, главнымъ образомъ, отъ второй ихъ части, гдё приводятся во множестве, очень часто безъ всякой системы, выписки изъ различныхъ книгъ.

Всё слова направлены противъ вольнодумцевъ, подъ которыми разумёются люди въ родё Вассіана и бёлозерскихъ старцевъ. Во второмъ слове находимъ такія жалобы на неуваженіе людей къ пастырскому слову: "Вездё и повсюду пастыри пріемлютъ бёды и скорби отъ всёхъ. Когда видитъ пастырь нёкоторыхъ людей, глаголющихъ неподобное, или творящихъ законопреступное, и станетъ учить ихъ, то многую ненависть воздвигаютъ на него, надымаются, хапаютъ, досаждаютъ, ложная шеперанія (вздорныя выдумки, пустяки)

сшивають, клеветы, студъ, укоризны, и если бы возможно было, то и умертвили бы: такъ прельщаетъ ихъ сатана своими лукавствами. Когда же пастырь снова начнетъ учить ихъ, говоря: о чада, такъ и такъ творити повелъваютъ намъ Христовы заповъди и прочія божественныя писанія, -- они отвітчають, говоря: прежде себя научи... Иногда же говорять: до чего ты доучишь насъ; а ты самъ по писанію ли хранишь житіе; а онъ, а сей по писанію ли живуть, а себя забылъ? О, отче, какъ тебъ не срамно? Учитель снова начнетъ учить отъ божественнаго писанія, а они говорять: о, учитель нашъ, какъ фарисей, тщеславится; видишь ли, какъ онъ думаетъ о себъ; видишь ли, какъ презорствуетъ; видишь ли, какъ гордится. Это и подобное и иное тьмочисленное говорять, ничего не стыдясь: такъ обезсрамиль ихъ сатана. Когда же пастырь, усмотръвъ время, строго воспретитъ нъкоторымъ на спасеніе ихъ, они станутъ говорить: это не по-отечески, не по-пастырски, не учительски; это обычай безчинныхъ, и развращенныхъ и человъконенавистныхъ, и мучительскій, а не отеческій и учительскій. Если же кто, съдя на пастырскомъ и учительскомъ съдалищъ, будетъ простъ, тихъ, кротокъ, смиренъ, то скажутъ: это человъкъ простой, келейный, а не властительскій; не его дъло учить и запрещать. Если бы кто изъ любомудрыхъ захотвлъ исчислить и предать писанію пастырскія страданія, и молвы, и смущенія, то для этого потребовалось бы цълаго года".

Въ третьемъ словъ встръчаемъ повторение тъхъ же самыхъ жалобъ, при чемъ проповъдникъ говоритъ, что его не хотятъ даже слушать, молитвы и поученія избыгають, какъ звыря, "блаженную совътницу свою, совъсть, попрали, отринули, испепелили", погрузились въ разные пороки, оставивъ мысль о воздаяніи на будущемъ судѣ Христовомъ и т. д. Въ остальныхъ поученіяхъ Даніилъ затрогиваетъ догматическія и отчасти обрядовые вопросы. Въ одномъ изъ "словъ" находимъ ссылку на мнимо Оеодоритово ученіе о крестномъ знаменіи, которое впоследствіи внесено было въ Стоглавъ и послужило однимъ изъ основаній для ученія раскольниковъ о двуперстіи. Интересны бытовыя черты, отразившіяся на сочиненіяхъ Даніила. Такъ, въ одномъ изъ поученій онъ изображаеть въ следующихъ чертахъ страсть современниковъ къ роскоши и щегольству и связанные съ нею пороки: "Великій подвигь совершаешь ты, угождая блудницамъ, перемъняещь одежду, устанавливаещь походку, надъваещь сапоги весьма красные (червленые) и весьма малые (тесные), такъ что ногомъ твоимъ приходится терпъть великую нужду отъ тъсноты и согнетенія ихъ... волосы твои не только бритвою и съ плотію снимаешь, но и щипцами съ корнемъ исторгаешь и не стыдишься выщипывать; позавидовавъ женамъ, мужское свое лицо претворяешь на женское".

Подобное же рѣзкое обличеніе щегольства и роскоши находится и въ 13 словѣ: "Какая тебѣ нужда во всѣ дни украшаться свѣтлыми одеждами, когда другіе и въ господскіе дни не имѣютъ обычныхъ одѣяній? Какая тебѣ нужда сверхъ мѣры одѣваться и умываться, и

зачёмъ ты не только волосы свои, но и плоть свою съ волосами остригаешь отъ бороды и ланитъ своихъ?.. Какая тебе нужда носить сапоги, шитые шелкомъ? Или какая тебе нужда не только сверхъ меры умывать руки, но и налагать на персты свои золотые и серебряные перстни?.. И ради всего этого мы ищемъ многихъ доходовъ, а если чего тебе недостаетъ, какъ ты привыкъ по своему безумію иметъ многіе расходы, ты крадешь, насилуешь грабишь, ябедничаешь, занимаешь и, не иметя, чемъ отдать, бегаешь, запираешься, преступаешь клятву и совершаешь другія безчисленныя злоденнія".

Нѣкоторыя слова Даніила имѣютъ отношеніе къ современнымъ вопресамъ; таково, напр., слово о нерасторженіи брака (по поводу развода великаго князя Василія съ первой супругой). Иногда приходилось обличать и своихъ помощниковъ, духовныхъ лицъ, въ разныхъ недостаткахъ; по крайней мѣрѣ, въ одномъ изъ словъ его мы встрѣчаемъ слѣдующую тираду: "Есть нынѣ нѣкоторые изъ священныхъ лицъ, пресвитеры и діаконы и иподіаконы, и чтецы, и пѣвцы, которые, глумясь, играютъ въ гусли, въ домры, въ смыки, также и въ зернь, и въ шахматы и тавлеи, проводятъ время въ пѣсняхъ бѣсовскихъ, въ безмѣрномъ и премногомъ пьянствѣ, любя всякое плотское мудрованіе и наслажденія болѣе духовнаго и дѣлая великій вредъ себѣ и инымъ. И мы отнынѣ научаемъ и напоминаемъ святыми писаніями, чтобы не быть такому безчинному обычаю, исполненному всякаго студа и срама, и зазрѣнія".

# Вассіанъ Косой (кн. Василій Патрикъевъ).

Вассіанъ Косой (въ міру бояринъ, князь Василій Ивановичъ Патриквевъ), постриженный насильно въ монахи при Иванв Васильевить, быль ревностнымь и талантливымь послъдователемь Нила Сорскаго, единомышленникомъ Максима Грека по нъкоторымъ вопросамъ и противникомъ Іосифа Волоцкаго и митрополита Даніила. Человъкъ знатнаго происхожденія, онъ участвоваль въ нъкоторыхъ важныхъ государственныхъ дълахъ: въ 1494 г. былъ посланъ въ Литву, а въ 1496 г. былъ главнымъ воеводой въ войнъ съ Швеціей. Принадлежа къ партіи, враждебной Софіи Палеологъ, подвергся опалъ и въ 1499 г. быль пострижень и сослань въ Кирилло-Бълозерскій монастырь. Трудно было Вассіану примириться съ своимъ невольнымъ монашествомъ, -- влекли его къ себъ "исходящіе помыслы прежняго мірского житія", и онъ обратился за наставленіемъ къ Нилу Сорскому. Въ своемъ отвътъ пр. Нилъ указалъ прежде всего на суетность и непрочность всего мірского. "И се самъ, —писалъ онъ, —отъ искуса разумъеши, колики скорби и развращенія имать міръ сей мимоходящій и колика алолютства сотворяеть любящимъ его и како посмъвается отходя отъ работавшихъ ему, сладокъ являяся имъ, егда ласкаетъ

вещьми, горекъ бывая послъди... Мнящаяся бо его благая повидимому суть блага, внутрь же исполнена многа зла"... Относительно жалобы Вассіана на воспоминанія о прежней жизни Нилъ писалъ: "А еже реклъ ми еси о помыслахъ нечистыхъ, иже отъ врага душъ нашихъ приносимыхъ, о сихъ не зъло поглощайся скорбью и не ужасайся. Понеже не точію намъ, немощнымъ и страстнымъ, о семъ стуженіе бываетъ, но и сущимъ въ преуспъяніи и въ житіи достохвальномъ пребывающимъ и благодати духовной отчасти сподобившимся, и симъ ратованіе бываеть много отъ таковыхъ помысль и подвизи велици о сихъ обрътаются и благодатію Божіею едва отгоняютъ сихъ, тщащеся всегда на отсъчение ихъ. И ты симъ не утъшайся, но тщателено отсъцай лукавые помыслы... Твори что-либо рукодъліемъ, симъ бо лукавые помыслы отгоняются... Изучай что отъ писанія изусть, въ томъ умъ полагая... Сохраняй же ся отъ беседъ слышанія и эртнія неподобныхъ иже воздвижутъ страсти и укртпляють элые помыслы... Вся елика похвальна и честна и добродътельна, сія помышляй и твори, мудръ бывая во благое, всяку же злобу ненавидя, имъй послушание къ наставнику и прочимъ отцемъ"... Иноку необходимо знать слово Божіе, и Нилъ поучаетъ: "Буди усерденъ къ послушанію божественныхъ писаній, и сихъ глаголы, яко водою животною напояя свою душу, тщися, елико по силъ, по сихъ творити. Также имущимъ разумъ божественныхъ писаній и мудрованіе духовное и жительство свидетельствовано въ добродетеляхъ, таковымъ тщися повиноватися и техъ житію подражатель быти". Утешая Вассіана, Нилъ говоритъ о необходимости страданій: "Отъ въка святіи, иже ходивше въ путехъ добродетелей, не токмо беды и скорби претерпъвше, но и крестомъ и смертію шествуема бъ стезя ихъ, и се есть знаменіе любве Божія, еже скорби прикоснутися кому о дъланіи правды, и сіе глаголется даръ Божій... И въ семъ разнствукотъ любимицы Божіи отъ порочныхъ да сіи убо во скорбъхъ живутъ; любящій же міръ сій въ пищи и покой веселятся. И се есть путь правый, еже претерпъти искушение скорбей о благочестии, и на сей путь наставляя. Богъ страдальцовъ своихъ приводитъ въ животъ вѣчный".

Послѣ этого посланія Вассіанъ смирился, но вполнѣ освоиться съ порядками иноческой жизни не могъ и въ будущемъ, такъ какъ примкнулъ къ числу людей свободомыслящихъ по вопросамъ политическимъ и религіознымъ. Быть-межетъ, онъ сближался и съ жидовствующими, но вполнѣ достовѣрно, что сильнѣйшее вліяніе на его міросозерцаніе оказали взгляды сперва Нила Сорскаго, а затѣмъ Максима Грека. Благодаря этимъ своимъ учителямъ, Вассіанъ отличался тѣмъ критическимъ отношеніемъ къ "божественнымъ писаніямъ", котораго не хватало противникамъ его, осифлянамъ. Одинъ изъ изслѣдователей дѣятельности Вассіана, Б. Ө. Боцяновскій характеризуетъ его критицизмъ слѣдующимъ образомъ: "Исхоля изъ мысли своего учителя, что нужно жить "по святымъ писаніямъ", а также,

что "писанія многа, но не вся божественна суть", Вассіанъ принялся за изучение и "пытание" памятниковъ церковной письменности и пришелъ къ убъжденію въ ихъ неисправимости, въ существованіи массы противоръчій. Это же изученіе доказало ему, что монастыри владели землями и крестьянами вопреки св. писанію, что партія, требовавшая секуляризаціи монастырских земель, была вполнт права. Вся публицистическая и литературная дъятельность Вассіана является какъ бы результатомъ этого убъжденія". Отрицательный взглядъ на монастырскія им'єнія вполн'є гармонироваль съ мистическимъ аскетизмомъ, который проповъдывался учителемъ Вассіана, Ниломъ Сорскимъ. Дъйствительно, если главною добродътелью инока должно считаться "умное д'вланіе", т.-е. стремленіе къ самосовершенствованію, то матеріалистическій, утилитарный взглядъ осифлянъ на монастырскія имущества не могь найти сочувствія у Вассіана. Вассіанъ ясно могъ видъть, что, пріобрътая населенныя имънія и управляя ими, кноки весьма часто поступали совствить не по-иночески; тт дтала благотворенія (питаніе нищихъ, странниковъ, богомольцевъ), на которыя ссылались защитники монастырскихъ имфній, далеко не могли искупить всяческихъ компромиссовъ со своею совъстью, на которые шли при этомъ иноки. "Умное дъланіе", спокойствіе, чистота совъстидля Вассіана должно было представляться выше всего, и во имя этого "умнаго дъланія" онъ и долженъ былъ витстт со своимъ учителемъ ополчаться противъ права монастырей владъть населенными имъніями, хотя бы защитники этого права и указывали на многія выгоды, истекающія изъ него какъ для подвластныхъ монахамъ крестьянъ, такъ и для богомольцевъ и пр.

Полемика Вассіана противъ монастырскихъ имуществъ началась въ 1503 г. и выразилась, главнымъ образомъ, въ двухъ сочиненіяхъ: 1) "Словъ отвътномъ противу клевещущихъ истину евангельскую и о иноческомъ житіи и устроеніи церковнъмъ" и 2) "Собраніи Васьяна, ученика Нила Сорскаго, на Іосифа Волоцкаго". Въ этихъ своихъ произведеніяхъ Вассіанъ обстоятельно разъяснялъ, насколько вредно дъйствуетъ на иноковъ обладаніе селами. "Входя въ монастырь, говориль онъ, -- мы не перестаемъ всякимъ образомъ присвоивать себъ чужое имущество. Витьсто того, чтобы питаться отъ своего рукодтьлія и труда, мы шатаемся по городамъ и заглядываемъ въ руки богачей. раболъпно угождаемъ имъ, чтобы выпросить у нихъ село или деревеньку, серебро или какую-нибудь скотинку. Господь повелълъ раздавать неимущимъ, а мы, побъждаемые сребролюбіемъ и алчностью, оскорбляемъ различными способами убогихъ братій нашихъ, живущихъ въ селахъ, налагаемъ на нихъ лихву на лихву, безъ милосердія отнимаемъ у нихъ имущество, забираемъ у поселянина коровку или лошадку, истязуемъ братій нашихъ бичами или прогоняемъ ихъ съ женами и дътьми изъ нашихъ владъній, а иногда предаемъ княжеской власти на конечное разореніе. Иноки, уже посъдълые, шатаются по мірскимъ судилищамъ и ведутъ тяжбы съ убогими

людьми за долги, даваемые въ лихву, или съ сосъдями за межи селъ и мъстъ, тогда какъ апостолъ Павель укорялъ кориноянъ, людей мірскихъ, а не иноковъ, за то, что они ведутъ между собою тяжбы, поучалъ ихъ, чтобы лучше было бы имъ самимъ сносить обиды и лишенія, чъмъ причинять обиды и лишенія своимъ братьямъ. Вы говорите, что благовърные князья дали вклады въ монастыри ради спасенія душъ своихъ и памяти родителей, и что, давши, сами они уже не могутъ взять обратно данное изъ рукъ Божіихъ. Но какая польза можеть быть благочестивымъ князьямъ, принесшимъ Богу даръ, когда вы неправедно устраиваете ихъ приношеніе: часть годовыхъ сборовъ съ вашихъ имъній превращаете въ деньги и отдаете въ рость, а часть сберегаете для того, чтобы во времена скудости земныхъ произведеній продать по высокой цізнь? Сами богатьете, обжираетесь, а работающіе вамъ крестьяне, братья ваши, живуть въ последней нищете, не въ силахъ удовлетворить васъ тягостною службою, изнемогаютъ отъ лихвы вашей и изгоняются вами изъ селъ вашихъ, нагіе и избитые! Хорошее воздаяніе даете вы благочестивымъ князьямъ, принесшимъ даръ Богу! Хорошо исполняете вы заповъдь Христову не заботиться объ утреннемъ днъ!" Осифляне, по уставу своего учителя, чинять судъ и расправу надъ подвластными имъ крестьянами внъ стънъ монастыря, и Вассіанъ энергично протестуетъ противъ такого лицемърія. Онъ говоритъ: "Отвергшись страха Божія и своего спасенія, повел'явають нещадно мучить и истязать не отдающихъ монастырскіе долги, только не внутри монастыря, а где-нибудь за стенами, передъ воротами!.. По ихнему, казнить христіанина внъ монастыря не гръхъ! О законоположитель! или лучше назвать тебя законопреступникъ! Если лучше считаешь гръхомъ внутри монастыря мучить братію свою, то и за монастыремъ также гръхъ! Область Бога, почитаемаго въ монастыръ, не ограждается мъстомъ. Всъ концы земли въ рукахъ Его. Откуда же взялъ ты власть нещадно мучить братій, а особенно неправедно? Какой же ты хорошій хранитель евангельской запов'єди и апостольскихъ правилъ!.. Соблюдение объта нестяжательности давало инокамъ огромную нравственную силу: иноки не зависъли отъ велъній свътскихъ властей. "Наши же, —говорить Вассіань, —предстоящіе, владъя множествомъ церковныхъ имъній, только и помышляють о различныхъ одеждахъ и яствахъ; о христіанахъ же, братіяхъ своихъ, погибающихъ отъ мороза и голода, не прилагаютъ никакого попеченія, даютъ бъднымъ и богатымъ въ лихву церковное серебро, а если кто не въ состояніи платить лихвы, не покажуть милости бъдняку, а до конца его разорять. Воть сколько изрядныхь батогоносныхь слугь стоятъ передъ ними, готовые на мановеніе владыкъ своихъ! Они бьють и мучать и всячески терзають священниковь и мірянъ, ищущихъ суда передъ владыками".

Кром'в этихъ сочиненій по вопросу о монастырскихъ имуществахъ, Вассіану принадлежатъ еще два, въ которыхъ онъ также полемизи-

руетъ противъ осифлянства, но по другимъ уже мотивамъ. Это 1) "Предисловіе Нила и Васьяна, ученика его, на Іосифа, Волоцкаго игумена", 2) "Того жъ инока пустынника Васьяна на Іосифа, игу-



Григорій Цамвлакъ раздаетъ просфоры. Изъ хроники Рейхенталя.

мена Волоцкаго, собраніе отъ святыхъ правилъ и отъ многихъ книгъ собрано", и въ этихъ сочиненіяхъ Вассіанъ доказываетъ, что преслъдованіе еретиковъ противно Евангелію, что воззрѣнія Іосифа Волоцкаго отличаются грубымъ формализмомъ, который несовмѣстимъ съ христіанскимъ стремленіемъ къ нравственному совершенствованію.

Разбирая тѣ основанія, на которыя опирались воззрѣнія Іосифа и его послѣдователей, Вассіанъ обнаружилъ замѣчательный критицизмъ по отношенію къ "божественнымъ писаніямъ": въ то время, какъ осифляне, обозначая этимъ терминомъ всякія старыя писанія, и св. писаніе, и творенія отцовъ Церкви, и апокрифы, и гражданскіе законы, не различали ихъ авторитетности, Вассіанъ находилъ, что



Максимъ Грекъ (съ Тромонинскихъ листовъ).

надо испытывать писанія, пров'єрять ихъ критически; онъ разсмотр'єль разныя новыя житія святыхъ и въ особенности остановился на изученіи Кормчей книги. Найдя въ ней множество недостатковъ, онъ испросилъ благословеніе митр. Варлаама на составленіе новой Кормчей, которую окончилъ въ 1518 г. Изъ этой книги онъ исключилъ тѣ статьи, на которыя ссылались защитники монастырскихъ им'єній, удалилъ св'єтскіе законы и вставилъ въ нее нѣкоторыя сочиненія чисто-аскетическаго характера.

Пока Вассіанъ былъ въ силѣ, пользуясь довѣріемъ вел. князя Василія Ивановича, этотъ критицизмъ не вредиль ему, не навлекалъ на него опасныхъ обвиненій. Но благоволеніе великаго князя исчезло вслѣдствіе отрицательнаго отношенія Вассіана къ разводу великаго князя... Вассіанъ сталъ подозрителенъ въ политическомъ отношеніи, его начали обвинять, вмѣстѣ съ Максимомъ Грекомъ, въ измѣнѣ, и тутъ-то возникло дѣло объ исправленіи Вассіаномъ разныхъ книгъ. Въ 1531 г. его призвали на судъ. Здѣсь его обвинили въ томъ, что онъ хулилъ святыя правила, говоря, что они писаны отъ діавола, а не

отъ Св. Духа, называлъ правила "кривилами", а о чудотворцахъ говорилъ, что они "смутотворцы", такъ какъ позволяютъ монастырямъ владъть населенными имъніями; что онъ ссылался въ своихъ правилахъ на еллинскихъ мудрецовъ: Омира, Аристотеля, Филиппа, Александра, Платона; что онъ не почитаетъ Пр. Богородицу, что Іисуса Христа онъ назвалъ тварью, что онъ не признавалъ чудотворцами Макарія Калязинскаго и митрополита Іону. Несмотря на шаткость многихъ обвиненій, Вассіанъ былъ осужденъ и сосланъ въ Іосифовъ Волоколамскій монастырь. Здѣсь онъ вскорѣ умеръ, или, какъ говоритъ кн. Курбскій, его уморили "осифляне".

#### Библіографія.

Иконинковъ. Максимъ Грекъ. 2 т. Кіевъ. 1865-66.

II реображенскій. Нравственное состояніе русскаго общества въ XVI в. по сочиненіямъ Максима Грека и современнымъ ему памятникамъ. М. 1882.

Синайскій. Краткій очеркъ церковно-общественной діятельности пр. Максима Грека. СПБ. 1898.

Максимъ Грекъ. Сочиненія. З т. Казань. 1859—62.

Ж макинъ. Митрополить Даніиль и его сочиненія. М. 1881.

Хрущовъ. Князь-инокъ Вассіанъ Патрикѣевъ. "Древи. и Нов. Россія". 1875 г., № 3.

Вассіанъ. "Слово отвѣтно противу клевещущихъ истину евангельскую" и "() иноческомъ житіи и стросніи церковномъ". "Правосл. Собесѣдникъ" 1863 г., № 3.

Его же. Бестда преподобныхъ Сергія и Германа, Валаамскихъ чудотворцевъ, подъ редакціей М. А. Дьяконова и В. Г. Дружинина, изд. Археогр. комиссія. СПБ. 1889.





#### ГЛАВА Х.

# Домострой.

ами раньше упомянуто было, что XVI в. далънамъ нъсколько памятниковъ литературныхъ, имъющихъ характеръ сводовъ. Въ числъ такихъ памятниковъ особенное значение имъетъкакъ съ литературной, такъ и историко-культурной стороны, Домострой \*).

Научное отношеніе къ этому интересному памятнику начинается съ 60 — 70-хъ годовъ. Самая обширная работа, посвященная Домострою, принадлежитъ г. Некрасову (въ "Чт. Моск. Общ. Истор. и Древн." 1872 г.), который изучилъ всѣ его списки, отмѣтивъ различіе

между редакціями, указалъ параллельные памятники въ западной литературѣ. Г. Некрасовъ пришелъ къ тому любопытному выводу, что Домострой могъ выработаться не иначе, какъ въ теченіе продолжительнаго времени и, во всякомъ случаѣ, въ цѣломъ своемъ составѣ не можетъ быть приписанъ тому или другому лицу. Что касается Сильвестра, новгородскаго священника, съ именемъ котораго связывается обыкновенно происхожденіе Домостроя, то о немъ, какъ объ авторѣ, можно говорить только (по мнѣнію г. Некрасова) по отношенію къ 64 главѣ; по отношенію къ остальному составу Домо-

<sup>\*)</sup> Списки Домостроя дошли до насъ въ двухъ изводахъ. Самый старшій списокъперваго извода относится къ первой четверти или первой половинъ XVI в.; въ немъвътъ послъдней—64 главы. Этотъ списокъ изданъ въ "Чт. Общ. Ист. и Древн." 1881 г. Ковторому изводу принадлежатъ тъ списки Домостроя, въ которыхъ помъщается 64 глава, содержащая завъщание Сильвестра своему сыпу; таковъ списокъ Коншина.

строя Сильвестръ не болѣе, какъ только редакторъ, сводившій уже готовый матеріалъ. Сравнивая Домострой съ западными аналогичными памятниками, г. Некрасовъ указываетъ, что ближе всего по характеру къ нему подходитъ средневѣковое "Наставленіе французскаго буржуа сыну". Сложился, по мнѣнію проф. Некрасова, Домострой въ Новгородѣ и является отраженіемъ быта этого богатаго города. Въ общемъ, несмотря на нѣкоторыя возраженія, особенно проф. Михайлова, эти взгляды проф. Некрасова можно считать прочно установившимися въ нашей наукѣ.

Домострой состоить изъ 64 главъ. Первыя 63 составляють цёльное законченное сочиненіе; послёдняя же глава представляеть собой что-то присоединенное къ этому цёлому, механически съ нимъ связанное. Эта глава, безъ сомнёнія, принадлежить священнику Сильвестру; что же касается первыхъ 63-хъ, то принадлежность ихъ Сильвестру можно понимать (согласно съ г. Некрасовымъ) только развё въ смыслё его редакторства и издательства: въ Домостров слишкомъ много разныхъ наставленій и практическихъ правилъ, чтобы приписывать составленіе его одному лицу; хозяйственная, напр., часть въ немъ такъ мелочна, сложна, что необходимо предполагаетъ продолжительный предшествующій опытъ, не исчерпываемый жизненной практикой одного какого-либо лица; такъ же мелочно подробны нравственныя наставленія Домостроя и прибавленіе къ нему: "Указъ свадебному чину" (напечатанный въ "Сказаніяхъ русскаго народа" Сахарова).

Основная часть Домостроя, состоящая изъ 63 главъ и, какъ сказано, не принадлежащая перу Сильвестра, дълится на 3 отдъла: 1) О строеніи духовномъ, 2) О строеніи мірскомъ и 3) О домовномъ строеніи (чисто-хозяйственнаго свойства). Надо принять во вниманіе, что эти части не особенно ръзко разграничены: неръдко правила, относящіяся къ двумъ послъднимъ частямъ, попадаютъ въ первую и наоборотъ. Источники, которыми пользовался авторъ слъдующіє: книга Іисуса, сына Сирахова, изъ которой почерпнута идея о воспитаніи въ страхъ Божіємъ, сборники Златоустъ, Измарагдъ, Маргаритъ, Стословъ патріарха Геннадія. Наставленія Домостроя носятъ чисто-практическій характеръ и кажутся намъ крайне грубыми. Но если смотръть на нихъ съ точки зрънія того періода, къ которому они относятся, то нашъ приговоръ придется значительно смягчить.

Соловьевъ, разбирая Домострой, дѣлаетъ характеристику Сильвестра; онъ отмѣчаетъ какъ главную черту этого человѣка желаніе угодить всѣмъ. Эта черта ясно выступаетъ въ послѣдней главѣ Домостроя, принадлежащей Сильвестру. На практикѣ это желаніе всѣмъ угодить трудно осуществимо, и Сильвестръ самъ могъ убѣдиться въ этомъ, когда не поладилъ съ царемъ Іоанномъ Грознымъ.

Первая часть этого памятника, "О строеніи духовномъ", состонтъ изъ 15 главъ. Въ нихъ говорится подробно о томъ, въ чемъ состоитъ праведное житіе, и какъ должны ему слъдовать "богобоязненные

люди". Если сравнить эту часть Домостроя съ той частью поученія Мономаха, въ которой говорится о томъ же предметв, то увидимъ много схожаго, хотя Домострой гораздо мелочные и усиливаетъ аскетическія требованія. Мономахъ вообще сов'туеть молиться возможно чаще и соединять съ молитвою добрыя дъла, авторъ До--мостроя предлагаетъ жить по образцу жизни монашеской. Наставленія относительно того, какъ устроить въ дом'в религіозную жизнь, доходять до крайней мелочности: Домострой перечисляеть, какія именно молитвы и когда должно читать, сов'туя при этомъ относиться особенно внимательно къ иконамъ въ домъ: устроить отдъльную комнату въ домъ для молитвы и курить въ ней оиміамомъ и ладаномъ. Въ главъ 8-й объ этомъ говорится: "Въ дому своемъ всякому христіанину, во всякой храминъ святые и честные образы, написаны на иконахъ по существу, ставити на стенахъ, устроивъ благолепно мъсто со всякимъ украшеніемъ и со свътильники, въ нихъ же свъщи предъ святыми образы возжигаются, на всякомъ славословіи Божіи и по отпъніи погашають; завъсою закрываются всякія ради нечистоты и отъ пыли: благочестія ради и мягкою губою вытирати ихъ, и храмъ тотъ чистъ держати всегда, а къ святымъ образомъ касатися достойнымъ въ чистой совъсти: и на славословіи Божіи, и на святомъ пъніи и молитвъ свъчи вжигати и кадити благовоннымъ лададомъ и оиміамомъ". На молитву Домострой велитъ собираться встыть витесть, включая сюда и слугь. Въ главъ 12-й говорится: "По вся дни, въ вечеръ, мужъ съ женою, и съ дътьми, и съ домочадцы, кто умветь грамоть, отпъть вечерня, павечерница, полунощница, съ молчаніемъ и со вниманіемъ, и съ кроткостояніемъ, и съ молитвою, и съ поклоны. Пети внятно и единогласно. После правила отнюдь ни пити, ни ъсти, ни молвы творити, всегда; всему тому наукъ. А ложася спать, всякому христіанину по три поклона въ землю передъ Богомъ положити. А въ полунощи всегда, тайно вставъ, со слезами, прилежно Богу молитися, елико вмъстимо, о своемъ согръщении; а утро возставая, такоже и комуждо по силѣ и по желанію". Домострой наставляетъ развить въ себъ страхъ Божій, говоря, что это единственный путь къ спасенію, а также предписываетъ самую широкую благотворительность. "Въ монастыри и въ больницы заключенныхъ посъщай, — сказано объ этомъ въ главъ 9-й, — и милостыню по силъ всякихъ потребныхъ подай, елико требуютъ; и видъвъ оъду ихъ и скорбь и всякую нужду, и елико возможно помогай имъ; и всякаго скорбна и нища, и бъдна и нужна не презри, и введи въ домъ свой, напой, накорми, согръй"...

Домострой заповъдуетъ посъщать церковь и держать себя въней чинно: не повертываться спиной къ алтарю, не разговаривать, не думать о чемъ-либо другомъ, а входя въ церковь поклониться всъмъ образамъ.

Что касается второй части Домостроя, о "строеніи мірскомъ" (гл. 16—29), то она наставляеть прежде всего всякому развить въ

себъ стремленіе угодить всъмъ (это же совътуетъ Сильвестръ въ 64 гл.). Какъ уже было сказано выше, Соловьевъ находить вполнъ правильно, что это стремленіе связано съ отступленіемъ иногда отъ основныхъ нравственныхъ принциповъ, что, конечно, нежелательно. Въ этой части указываются правила, какъ жить въ мірѣ съ женами, дътьми и домочадцами. Наиболѣе любопытны тѣ главы, въ которыхъ говорится о воспитаніи дътей (гл. 17) и объ обязанностяхъ жены (гл. 29). Наставленія о воспитаніи дътей, изложенныя въ Домостроъ, почерпнуты изъ Книги премудрости Іисуса, сына Сирахова. Они кажутся

намъ донельзя грубыми; такъ постоянно рекомендуется для поддержанія авторитета домовладыки и для внушенія страха Божія, прибъгать къ суровымъ мфрамъ (жену побить плеткой, хотя и "въжливенько" и "наединъ"); но если обратить внимание на характеръ того періода, къ которому относится Домострой, то мы увидимъ, что дъйствительность была гораздо хуже, и что постановленія Домостроя были значительнымъ ея смягченіемъ. Такая грубость въ нравахъ русскихъ въ значительной степени объясняется татарскимъ вліяніемъ, а отчасти, быть-можетъ, и византійскимъ. Но эта грубость нравовъ не была отличительной чертой исключительно русскаго народа: въ XVI и XVII стол. она замѣчается



Изъ илли страціи къ "Житію Нифонта".

и на Западъ. Наши представленія о западномъ рыцарствъ, обыкновенно идеализирующія отношенія рыцарей къ женщинъ, не совставленно идеализирующія отношенія рыцарей къ женщинъ, не совставленно справедливы: на самомъ дълъ, преклоненіе предъ женщиной и тамъ не исключало собой грубаго обращенія съ ней. Прекрасно характеризуеть подобную грубость въ Венеціи Шекспировская "Комедія ошибокъ", въ этой пьесть встръчается та же плетка въ отношеніяхъ мужа къ женъ, которую допускаеть и Домострой.

Не менъе грубости видно и въ воспитаніи дътей. Родители должны возбуждать и воспитывать въ дътяхъ страхъ Божій и страхъ

къ себъ: "Казни сына своего, — говорить Домострой, — отъ юности, и покоить тя на старости твою, и дасть красоту душъ твоей. И не ослабляй, бія младенца: аще бо жезломъ біеши его, не умреть, но здравье будеть, ты бо бія его по тълу, а душу его избавляещи оть смерти".

Рядомъ съ суровыми наставленіями встрѣчаемся въ Домостроѣ и съ гуманными. Такъ, къ слугамъ Домострой повелѣваетъ относиться, какъ къ членамъ семьи: не обижать ихъ, заботиться не только, чтобъ имъ было хорошо въ матеріальномъ отношеніи, но и о душѣ ихъ; учить ихъ всякимъ ремесламъ, а дѣвушекъ—рукодѣльямъ и хозяйству, не изнурять ихъ работой, быть къ нимъ справед-



Тода въ саняхъ съ проводниками на лыжахъ.

Рисунокъ къ "Посольству С. Герберштейна".

ливыми, а на молитву собирать ихъ вмѣстѣ съ дѣтьми въ одну храмину. Если по отношенію къ слугамъ прилагается суровость, то такая же, какъ и къ дѣтямъ. Слугъ Домострой совѣтуетъ за особыя заслуги выпускать на своболу.

Въ третьей части ("О строеніи домовномъ", гл. 30—63) заключаются подробныя до мелочности наставленія относительно домашняго обихода: тутъ говорится о томъ, какъ управлять домомъ и слугами, какъ вести хозяйство и соблюдать экономію; есть даже указаніе на весь годъ, какія подавать кушанья, какъ приготовлять и сохранять ихъ, какъ содержать посуду, платье, словомъ, тутъ даны самыя подробныя правила "благоразсуднаго и порядливаго житія". Первое

правило въ домашнемъ хозяйствъ—бережливость. Человъкъ долженъ непремънно сообразоваться со средствами: "всякому человъку, богату и убогу, велику и малу, разсудити себя и смътити. Аще кто не разсудя себя живетъ, и не смътя своего житія и промысла и добытка, и учнетъ, на люди глядя, жити не по силъ и займуя, или неправеднымъ имъніемъ, — и та честь будетъ съ великимъ безчестіемъ и съ укоризною и съ поношеніемъ". Чтобы жить по средствамъ, надо пріобрътать всъ припасы хозяйственные во-время и купленное надо сберегать. Затъмъ Домострой даетъ мелкія указанія относительно того, какъ все заготовлять въ свое время: "ино у рубля четверти не додашь, а у десяти рублевъ по тому же", и покупать надо не по мелочамъ, а оптомъ. Говорится, какъ надо устроиться, чтобы все потребное для хозяйства



| • |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
| • |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

приготовлялось дома: для этой цели въ доме надо иметь всякихъ мастеровъ.

За этими наставленіями идеть книга, заключающая въ себъ рядъ указавій о томъ, какую пищу подавать въ разныя времена года и въ какомъ количествъ. Это распредъленіе, впрочемъ, примънительно собственно къ праздничнымъ днямъ. Въ этой книгъ мы еще встрівчаемъ нарядъ гостиный и свадебный, составляющіе особый отделъ. Относительно экономіи говорится въ Домостров, что въ особенности она выражается въ дълъ воспитанія дочерей. Необходимо откладывать понемногу въ сундуки на имя дочери: "А у кого дочь родится, ино разсудные люди, отъ всякаго приплода на дочерь откладывають; на ея имя, или животинку растять съ приплодомъ, а у полотенъ, и у ширинокъ (платковъ) и у убрусовъ (полотенецъ) и рубашекъ, по вся годы ей въ пришенной (особый) сундукъ кладутъ: и платье, и саженье, и мониста, и святость (образа), и сосуды оловянные и мъдные и деревянные, прибавляти понемногу всегда, а не вдругъ: себъ не въ досаду, а всево будетъ полно. Ино дочери растуть, а страху Божію и въжеству учатся, а приданное съ ними вдругъ прибываеть, и какъ замужъ сговорять, ино все готово... А по судьбамъ Божіниъ только та дочь преставится, ино ее надъломъ поминають по ея души сорокоусть и милостыню изъ того дають".

Главное завъдываніе всъмъ домомъ лежить на хозяйкъ, которая поэтому должна служить примъромъ всъмъ домашнимъ ни на минуту не оставаясь безъ дъла. Она должна рано вставать, и не слуги ее будять, а она сама слугь и всъхъ домашнихъ будить должна; затъмъ хозяйка дълаетъ указъ, т.-е. распредъляетъ работу на весь день, но этимъ еще не оканчиваются всъ ея хлопоты по хозяйству: она сама должна быть непремънно занята цълый день какимъ-нибудь рукодъліемъ, и только болъзнь позволяетъ ей оставаться безъ дъла. Если же къ ней приходятъ гости, или она сама бываетъ въ гостяхъ, то, говоритъ Домострой, и въ этихъ случаяхъ она должна заниматься не сплетнями, а говорить о домашнемъ хозяйствъ, рукодъліи.

Какъ извъстно, Домострой складывался въ течение долгаго періода времени и представляетъ поэтому литературный сводъ нравственныхъ, бытовыхъ и житейскихъ правилъ не одного лица, а цълаго общества. Сильвестръ же, имя котораго постоянно неразлучно связывается съ Домостроемъ, явился только завершителемъ уже созданной до него теоріи, закръпителемъ старины. Въ Домостроъ мы личнаго, спеціально принадлежащаго Сильвестру, находимъ очень мало. Отъ себя онъ присоединилъ только послъднюю главу, которая часто въ отличіе отъ остального Домостроя называется малымъ Домостроемъ. Въ этой главъ заключаются наставленія отца (Сильвестра) сыну его Анеиму. Въ этихъ наставленіяхъ слъдуетъ обратить вниманіе на многія черты, характеризующія Сильвестра, какъ человъка, въ высшей степени симпатичнаго: "Ты видълъ, сынъ мой, говоритъ онъ, какъ я жилъ въ этомъ житіи въ благочестіи и страхъ Божіемъ, въ простотъ сердца и

церковномъ прилежаніи, всегда пользуясь божественнымъ писаніемъ; какъ всякому я старался угодить въ потребныхъ случаяхъ и рукодъліемъ, и службою, и покорностью, а не гордынею, не прекословіемъ.



Московскіе всадники. Рисунокъ къ "Посольству барона Сигизмунда Герберштейна" изд. 1549 г.

Не осуждаль я никого, не осмъивалъ, не укорялъ и ни съ къмъ не бранияся... Не пропускалъ я никогда церковнаго пфнія отъ юности моей и ло сего времени, развѣ только по немощи. Никогда не презрълъ ни нищаго, ни страннаго, ни печальнаго, развѣ только по невъдънію... Рабовъ СВОИХЪ всткъ освободилъ и надълилъ, и иныхъ выкупалъ изъ рабства и на свободу отпускалъ... Видель ты, чадо, какъ многихъ сиротъ, рабовъ и убогихъ я вспоилъ и вскормилъ до совершеннаго возраста и научилъ, кто къ чему способенъ... Никому ни въ чемъ я не лгалъ,

не просрочивалъ, ни въ рукодъліи, ни въ торговлъ; ни кабалы, ни записи на себя ни въ чемъ не давалъ".

Въ этихъ словахъ заключается характеристика Сильвестра. Въ нихъ мы видимъ и отраженіе симпатичныхъ черть характера этого человъка и въ то же время проглядываютъ черты несимпатичныя: это—желаніе всъмъ "уноровити", всъмъ угодить.

Въ этомъ отношеніи Сильвестръ, вѣроятно, не особенно сильно отличался отъ своихъ современниковъ: угодливость во многомъ была слѣдствіемъ того же страха передъ мнѣніемъ окружающихъ, который вообще обнаруживается въ наставленіяхъ Домостроя, и который былъ вполнѣ понятенъ въ грубой и жестокой обстановкѣ эпохи Грознаго.



въ чужой литературной передачъ), изъ которыхъ одна была произнесена послъ пожара 1547 г. при выборныхъ людяхъ, созванныхъ для возстановленія порядка, а другая— на Стоглавомъ соборъ (1551 г.), по посланію въ Кирилло-Бълозерскій монастырь и по перепискъ съ кн. Курбскимъ. Ръчи (особенно вторая—1551 г.) \*) обличають въ авторъ обширную начитанность въ церковныхъ книгахъ, благодаря которой онъ свободно владъетъ церковнымъ стилемъ. Но въ нихъ не выступаетъ предъ нами оригинальная литературная физіономія Грознаго, не найдемъ мы здѣсь ни его народнаго живого языка, ни его "кусательной" ироніи. Особенности литературнаго таланта Грознаго выступають въ его посланіи и перепискъ.

Посланіе это написано по слѣдующему поводу: настоятель Кирилло-Бѣлозерскаго монастыря, игуменъ Козьма, обратился къ Іоанну



Пванъ Васильевичъ IV Грозный. (Съ измецкой гравюры XVI въка изъ собранія А. Ровинскаго).

Грозному съ просьбой дать ему указанія, какъ бы ему справиться съ монахами — опальными боярами, которые не хотъли его слушаться. И вотъ въ отвътъ на эту просьбу Іоаннъ Грозный написаль посланіе, въ которомъ мы и встрѣчаемся съ этой "кусательною" ироніей. "Увы миъ, гръшному, горе миъ. окаянному! Охъ миъ, скверному! Кто есмь азъ на такую высоту дерзати? Бога ради, господіе и отцы, молю васъ, престаните отъ такового начинанія. Азъ братъ вашъ недостоинъ есмь нарещися, но по евангельскому словеси, сотворите мя, яко единаго отъ наемникъ своихъ; темъ же припадаю честныхъ ногъ вашимъ стопамъ, и милъ ся дъю". Іоаннъ говорить, что самъ недостоинъ давать монахамъ наставленія: что, наобо-

ротъ, ему, какъ мірянину, слѣдуетъ учиться у иноковъ, "писано бо есть: свѣтъ инокамъ ангели, свѣтъ же міряномъ иноки". Дальше, однако, онъ вспоминаетъ о своемъ обѣтѣ постричься и замѣчаетъ, что онъ уже почти совсѣмъ инокъ, "и мнѣ мнится, окаянному, яко исполу есмь чернецъ аще и не отложихъ всякаго мірскаго мятежа, но уже рукоположеніе благословенія ангельскаго образа на себѣ ношу"; въ виду этого онъ и рѣшается дать наставленіе-совѣтъ инокамъ. "Видите ли, каково послабленіе иноческому житію, плача и скорби достойно?.. Великіе свѣтильники, Сергій, Кириллъ, Варлаамъ, Димитрій и Пафнутій и многіе другіе пре-

<sup>\*)</sup> Противъ принадлежности Іоанну Грозному первой рѣчи весьма серьезныя возраженія выставлены проф. С. Ө. Платоновымъ.

подобные въ русской земль, установили крыпкіе уставы иноческому житію, а бояре, пришедши къ вамъ, ввели свои любострастные уставы. Значить, не они у васъ постриглись, а вы у нихъ, какъ бы не вы имъ рукоположники и учители, а они вамъ. Сегодня тотъ бояринъ одну страсть введетъ, а въ другой разъ иной другую слабость введетъ, и мало-по-малу весь обиходъ монастырскій испразднится, и будуть всв обычаи мірскіе. Въдь по всъмъ монастырямъ начальники сначала уставили кръпкое житіе, а любострастные послъ ихъ разорили... Въ монастыряхъ не только, что горячее. а фряжскія вина зазоръ: это ли путь спасенія? Это ли иноческое пребываніе?.. Это не путь спасенія, когда въ чернецахъ бояринъ не сострижеть своего боярства, а холопъ своего холопства не избудеть ... Затыть Іоаннъ напоминаеть, что единственное средство избавиться отъ неустройствъ и безпорядковъ и установить повиновение игумену заключается въ томъ, чтобы возвратиться къ точному исполненію монастырскаго устава, замъчаетъ, что виденъ вообще упадокъ, оскудъніе благочестія въ монастыряхъ, и дълаетъ строгій выговоръ братіи. Въ насмъшкахъ Іоанна видна "кусательная" иронія, но высшимъ образцомъ въ этомъ отношении являются письма царя къ князю Курбскому.

Переписка Грознаго съ Курбскимъ, состоящая изъ 6 писемъ особенно интересна по выражающимся въ ней политическимъ тенденціямъ. Курбскій является здёсь охранителемъ старыхъ боярскихъ традицій, Грозный—защитникомъ своихъ самодержавныхъ полномочій, Курбскій отстаиваеть, главнымъ образомъ, два старинныхъ права: а) право совъта бояръ и б) право отъъзда. Первое право требовало отъ царя совътоваться въ важныхъ случаяхъ съ боярской думой и принимать, какъ обязательныя, вст решенія последней. По второму праву бояре прежде пользовались полною возможностью, въ случаъ недовольства своимъ княземъ, переходить на службу къ другому; съ уничтоженіемъ же удъловъ это право потеряло свое значеніе, и переходъ бояръ, которые теперь могли поступать на службу развъ только къ иноземнымъ государямъ являлся измѣной. Грозный, вопреки Курбскому, отстаиваетъ свою неограниченную власть, не признаетъ за боярами право совъта и на бояръ отъъзжихъ смотритъ, какъ на изменниковъ, крамольниковъ.

Когда Курбскій увидаль, что его партія при двор'в находится подъ опалой, что прежніе царскіе сов'втники, Сильвестръ и Адашевъ, удалены, когда онъ, проигравъ сраженіе, поняль, что этимъ можеть навлечь на себя немилость Грознаго, онъ удалился въ Вольмаръ къ Сигизмунду-Августу, оправдывая себя стариннымъ дружиннымъ правомъ отъ'взда.

Желая разъяснить царю причину своего бъгства, высказать все, что было на душъ, князь Курбскій отправляеть изъ Вольмара письмо со своимъ слугою Василіемъ Шибановымъ. Въ этомъ посланіи Курбскій, начиная прославленіемъ царя за прежнія его дъянія, об-

виняеть его въ избіеніи невинныхъ бояръ и воеводъ, спрашивая, въ чемъ провинились они. Господь, какъ говорить Курбскій, будеть посредникомъ между ними и Іоанномъ и разсудить ихъ. "Не считаешь ли ты себя безсмертнымъ, или впалъ въ "небытную ересь", думаешь что тебъ не придется отвъчать передъ Богомъ, когда къ Нему будуть вопіять объ отомщеніи души избіенныхъ тобою", говоритъ Курбскій. Далье онъ напоминаетъ царю о своихъ ранахъ и заслугахъ и о необходимости покинуть отечество: "Кровь моя, —пишеть онъ, —якоже вода пролитая за тя, вопість на тя ко Господу мосму! Богь сердцамъ зритель: не въмъ себя и не найдохъ ни въ чемъ же предъ тобою согръшивша; предъ войскомъ твоимъ хождахъ и не исхождахъ, и ни коего же тебъ безчестія приведохъ; но токмо побъды пресвътлы, помощью ангела Господня, во славу твою поставляхъ и никогда же полковъ твоихъ хребтомъ къ чюждимъ обратихъ, но паче одоленія преславныя на похвалу теб' сотворихъ". Затымъ Курбскій намекаетъ на дурную жизнь окружавшихъ царя опричниковъ и совътуетъ удалить зл'айшаго изъ нихъ, имени котораго онъ не называетъ. Думаютъ, что онъ разумъетъ Оедора Басманова: Въ концъ своего посланія Курбскій, между прочимъ, говоритъ: "Писаніе сіе, слезами измоченное въ гробъ съ собою повелю вложити, грядуще съ тобою на судъ Бога моего, Іисуса Христа". "Лица же моего, -- заключаетъ Курбскій, -- не узришь до второго пришествія".

На это первое письмо Курбскаго царь отвечать обширнымъ посланіемъ. Очевидно, онъ былъ и пораженъ дерзостью холопа, который осмёлился писать ему, а также быль зад'єть за живое упреками князя, а потому въ своемъ посланіи называетъ письмо Курбскаго "пропитаннымъ змѣинымъ ядомъ", хотя "на видъ, -- говоритъ онъ, — оно и кажется медовымъ". Далъе, изложивъ права свои на престолъ отцовъ своихъ, онъ съ ѣдкой ироніей упрекаетъ Курбскаго въ намереніи быть ярославскимъ государемъ\*), въ заговоръ противъ него, Іоанна, съ прочими измѣнниками и въ ложномъ благочестіи. "Если бы ты быль благочестивь, — говорить Іоаннь, — то действоваль бы согласно съ св. писаніемъ, которое говорить: "Всяка душа владыкамъ предвладующимъ да повинуется", а не погубилъ бы душу ради тъла, но все бы вытерпълъ отъ меня". Желая еще болъе устыдить Курбскаго, онъ въ примеръ ему приводить верность слуги его, Василія Шибанова. Царь старается растрогать князя, напоминая ему, что онъ вмъстъ съ литовцами будетъ проливать кровь русскую, и конь его будетъ топтать младенцевъ русскихъ, въ чемъ онъ уподобится Ироду.

На бояръ отътхавшихъ онъ смотритъ, какъ на измѣнниковъ, и права совътоваться за боярами не признаетъ. Гдв власть монархи-

<sup>\*)</sup> Курбскій происходиль отъ княжеской вѣтви Мономахова дома и быль внукомъ удѣльнаго ярославскаго князя, перешедшаго на службу къ Іоанну III; отличался и военной доблестью и быль, кромѣ того, образованнѣйшій человѣкъ своего времени, какъ ученикъ Максима Грека.

ческая, неограниченная, тамъ, по митьнію Іоанна, царь воленъ совътоваться или ніть съ окружающими его. Если же царь будеть слушаться его окружающихь, то хорошаго изъ этого ничего не выйдеть. Съ такой ироніей спрашиваеть онъ Курбскаго, о какихъ заслугахъ говорить онъ, не въ Казанской ли земліт, гдіт вмітсто виновныхъ губиль невинныхъ; не подъ Тулой ли, гдіт вмітсто пресліта виновных крымцевь об'єдаль у воеводы, или, можеть быть, вспоминаеть онъ о доблестяхъ подъ Вольмаромъ, гдіт былъ разбить литовцами? Въ отвіть на об'єщаніе Курбскаго, что царь не узрить лица его, Іоаннъ рітако замітчаеть: "кто же захочеть такого евіопскаго лица видіти?"

Въ жестокихъ мфахъ своихъ Іоаннъ обвиняетъ своихъ бояръ, желающихъ по его мнѣнію, ему зла съ самаго его малолѣтства. Онъ жалуется на дерзкое ихъ обращеніе съ нимъ, припоминаетъ, между прочимъ, какъ Василій Шуйскій, напр., придя къ нему, безцеремонно положилъ свою ногу на постель.

Царь увъренъ, что Богъ не приметъ жалобъ Курбскаго, которыми тотъ грозитъ на страшномъ судъ, и говоритъ даже, что Курбскій намъреніемъ взять съ собою въ гробъ свою грамоту отступаетъ отъ заповъди христіанской прощать обиды, а потому недостоинъ и христіанскаго отпъванія.

Письмо свое Іоаннъ заключаетъ ироническимъ замъчаніемъ, по премудрому Соломону, съ безумнымъ не множи словеса; обличенія бо ему о правдъ злоба слышати".

Въ отвътъ на это посланіе было прислано "краткое отвъщаніе на зъло широкую эпистолію великаго князя московскаго". Тутъ Курбскій называетъ посланіе Грознаго "широковъщательнымъ и многошумящимъ", смъется надъ тъмъ, что въ посланіи этомъ "со многою яростью и лютостью отъ многихъ священныхъ книгъ хватано, не строками и не стихами, какъ свойственно искуснымъ и ученымъ, а цълыми книгами и пареміями"; говоритъ, что неприлично такъ писать въ чужую землю, гдъ много образованныхъ людей. Затъмъ Курбскій упрекаетъ царя, замъчая, что нехорошо такъ "грызть кусательно" невиннаго человъка, который, какъ изгнанникъ и оскорбленный, нуждается въ утъшеніи. Выраженіемъ "грызть кусательно" Курбскій какъ нельзя лучше охарактеризоваль одну изъ главныхъ черть царя— такую иронію. Въ заключеніи онъ прибавляетъ, что хотълъ бы отвъчать на каждое Іоанново слово, но разсудиль молчать и отдать все на судъ Божій.

Переписка затъмъ прекратилась до 1577 г., когда Іоаннъ взялъ Вольмаръ; довольный своими побъдами, отправилъ онъ отсюда грамоту къ Курбскому, въ которой, славя успъхи своего оружія, снова возвращается къ первому письму Курбскаго, разбираетъ его еще разъ, обвиняетъ бояръ въ измѣнъ и строптивости и говоритъ, что Богъ его не оставляетъ: даетъ ему побъды и безъ пособія бояръ. Онъ снова указываетъ, что жестокость его вызвана обидами, нанесенными ему боярами, а также тъмъ, что они погубили его жену, царицу

Анастасію, и довели его до "Кроновой жертвы", т.-е. до сыноубійства. Заканчивается посланіе словами: "и гдѣ ты хотѣлъ успокоиться отъ всѣхъ трудовъ своихъ, въ Вольмарѣ, и туда Богъ принесъ насъ на покой твой, и гдѣ ты хотѣлъ спастись отъ насъ, мы и тутъ по Божьей воли тебя нашли".

Но когда успъхъ войны перешелъ на сторону Литвы, въ свою очередь, и Курбскій написалъ къ Іоанну изъ завоеваннаго Баторіемъ Полоцка два письма, въ которыхъ доказываетъ, что прежнія побъды были дъломъ доблестныхъ мужей; теперь этихъ мужей при царъ уже нътъ, а потому нътъ успъха и въ войнъ.

Такимъ образомъ вся эта переписка (1564—1573) между царемъ и бывшимъ его подданнымъ состоитъ изъ шести писемъ, изъ которыхъ два принадлежатъ Іоанну, а четыре—Курбскому.

Переписка эта имъетъ важное историческое значение: въ ней отразилась та борьба, которую вель Грозный съ боярами. Курбскій туть является представителемъ боярской партіи, и основная мысль его та, что царь долженъ руководствоваться совътами рады, т.-е. собранія бояръ, и признавать за ними право отъ взда. Грозный же не признаетъ за боярами права отътвада и выражаетъ мысль, что царь не долженъ находиться ни подъчьей опекой, долженъ править самостоятельно, и подданные должны быть върными слугами царя, а не самочинниками. Но въ полемикъ отразилась и личность обоихъ противниковъ. Курбскій учился у Максима Грека, былъ знакомъсъ грамматикой, риторикой и діалектикой, а затыть довершиль свое образованіе въ Литвъ, гдъ выучился латинскому языку, прочель и перевель много богословскихъ сочиненій. Неудивительно, что письма его отличаются гораздо большею литературною обработкою, чвиъ письма Грознаго, который также прекрасно быль знакомъ съ св. писаніемъ, съ твореніями отцовъ Церкви и съ літописями, но все же быль лишь простымъ начетчикомъ, а потому не умълъ искусно пользоваться своимъ литературнымъ запасомъ, выписывалъ цитаты "не строками и стихами, но целыми книгами и пареміями", какъ замечаеть Курбскій. Въ изложении его нътъ порядка, чему отчасти причиной служитъ и страстная его натура: онъ не излагаетъ ровно, спокойно, а бросается



Посольство Ивана Грознаго къ Римскому цесарю въ 1576 году.

отъ предмета къ предмету и часто по нѣскольку разъ возвращаются къ одному и тому же; отсюда и происходить то многорѣчіе, за которое Курбскій называеть одно изъ его посланій широковѣщательнымъ и многошумящимъ. Несмотря на эти недостатки, письма Грознаго обличаютъ большой умъ ихъ автора, сказавшійся въ необыкновенномъ искусствѣ отражать нападки и наносить удары. Особенно замѣчательно его умѣнье поймать противника на словѣ и обратить противъ него же его собственное оружіе. Слогъ его чрезвычайно силенъ: выраженія его мѣтки, оригинальны, близки къ живой народнойрѣчи и часто проникнуты той ироніей, за которую Курбскій назвалъ его рѣчь "кусательною". Изложеніе Курбскаго, хотя и отличается большей стройностью, но по яркости оно уступаетъ изложенію Грознаго. Къ тому же въ языкѣ его много словъ и оборотовъ польскихъ и латинскихъ.

Тъ же политические взгляды Курбскаго выражаются и въ его историческихъ запискахъ, которыя написаны въ Литвъ и самимъ авторомъ названы такъ: "Исторія великаго князя Московскаго о дълъхъ, яже слышахомъ у достовърныхъ мужей и яже видъхомъ очима нашима". Исторія эта состоить изъ девяти главъ и заключаетъ въ себъ описаніе жизни Грознаго отъ самаго его дътства до 1578 года. Въ первой главъ Курбскій, указавъ поводъ, по которому появилось его сочиненіе, описываетъ юность Іоанна, его дурное воспитаніе и затымъ исправленіе Сильвестромъ и Адашевымъ; во второй главъ-Казанскій походъ и покореніе Казани; въ III главъвозвращение Іоанна въ Москву, бользнь его, поъздку въ Кирилло-Бълозерскій монастырь, бестду съ Вассіаномъ Топорковымъ, волненіе казанцевъ и набъги крымскаго хана; въ IV-ой главъ — лифляндскую войну и покореніе Астрахани, заслуги Сильвестра и Адашева; въ V-ой главъ — начало алу, вслъдствіе удаленія Сильвестра и Адашева; въ VI, VII и VIII-ой главахъ—заключается описаніе казней; въ IX главъ Курбскій сравниваетъ Іоанна съ другими мучителями и новыхъ мучениковъ съ древними. Основная мысль "Исторія" та же, что и въ письмахъ къ Грозному: царь долженъ совътоваться съ боярами. Чтобы доказать силу и значение бояръ въ качествъ царскихъ совътниковъ, Курбскій проводитъ свою мысль послідовательно по плану: дурно воспитанный, Іоаннъ совершенно исправляется подъ вліяніемъ добрыхъ советниковъ, но съ ихъ удаленіемъ все изменилось: "Воскурилось гоненіе великое и пожаръ лютости по землъ русской возгорълся".

Это систематическое изложение фактовъ, съ указаниемъ связи между причиной и слъдствиемъ, возвышаетъ "Историю" Курбскаго надъ погоднымъ и отрывочнымъ лътописнымъ изложениемъ. Разсказъ Курбскаго отличается полнотою, стройностью и единствомъ. На всемъ этомъ нельзя не видъть слъдовъ вліянія западной образованности. Въ отношени къ описываемымъ событіямъ "Исторія" эта, какъ записки современника и очевидца, имъетъ свое значение: изъ нея мы узнаемъ о подробностяхъ многихъ событій, какъ, напр., о

казанскомъ походъ, о лифляндской войнъ и др. Но, съ другой стороны, надо имъть въ виду то обстоятельство, что записки эти составлены человъкомъ, увлеченнымъ интересами своей партіи, человъкомъ, задавшимся напередъ цълью-провести извъстную мысль, наконецъ, человъкомъ, лично затронутымъ и считавшимъ себя обиженнымъ. Все это было настолько сильно, что помъщало Курбскому остаться вполнъ безпристрастнымъ въ своихъ отношеніяхъ къ Іоанну Грозному, а потому историческая критика сов'туеть пользоваться этими записками съ осторожностью, указывая, что въ нихъ встръчается рядъ противоръчій. Такъ, напр., Курбскій разсказываеть слъдующее: "Приходитъ царь до одного старца (Вассіана Топоркова) въ келію и въдая, еже отцу его единосовътенъ былъ и во всемъ угоденъ и согласенъ, вопрошаетъ его: "како бы моглъ добръ царствовати, и великихъ и сильныхъ своихъ въ послушествъ имъти?" И подобало рещи ему: самому царю достоить быти яко главъ, и любити мудрыхъ совътниковъ своихъ, яко свои уды, и иными множайшими словесы отъ священныхъ писаній ему подобало о семъ совътовати и наказати царя христіанскаго, яко достоило епископу нъкогда бывшу, пачежъ престаръвшемуся уже въ лътахъ довольныхъ. Онъ же что рече? Абіе началъ шептати ему на ухо по древней своей обыкновенной элости, яко и отцу его древле ложное сикованціе (обманъ, клевета) шепталъ, и тако слово реклъ: "аще хощеши самодержавцемъ быти, не удержи себъ совътника ни единаго мудръйшаго себя: понеже самъ еси всъхъ лучше, тако будеши твердъ на царствъ, и все имъти будеши въ рукахъ своихъ! Аще будеши имъти мудръйшихъ близу себя, по нуждъ будеши послушенъ имъ". И еще соплете силлогизмъ сатанинскій. Царь же абіе руку его поцъловалъ и рече: "О, аще и отецъ былъ бы живъ, такого глагола полезнаго не повъдалъ бы ми!"

С. М. Соловьевъ вполнъ правильно замътилъ, что разсказъ этотъ вымышленъ: если совътъ былъ сказанъ на ухо, то никто его знать не могъ, знали только двое—Вассіанъ и царь Іоаннъ; первый не сказалъ бы, боясь гнъва царя и бояръ; зная же гордый характеръ и умъ (или, по крайней мъръ, хитрость) царя Іоанна, мы не можемъ предположить, чтобы онъ сообщилъ это самъ.

# Макарьевскія Четьи-Минеи. Степенная книга. Літописи XVI віжа.

Объединеніе политическое въ эпоху Грознаго дополнялось объединеніемъ духовнымъ, церковнымъ и литературнымъ. Въ томъ отношеніи виднымъ дѣятелемъ представляется митрополитъ всероссійскій Макарій, предпринявшій обновленіе русской Церкви, которому должно было предшествовать закрѣпленіе накопившагося стараго преданія, и если въ политической жизни новыя возэрѣнія, формулировавшіяся Грознымъ, опирались на "собираніе русской земли".

то и церковное обновленіе должно было исходить изъ аналогичнаго собиранія, которое выразилось прежде всего въ формѣ канонизаціи русскихъ святыхъ на соборахъ 1547 и 1549 годовъ. Эта канонизація подготовлялась новыми условіями политической жизни, такъ какъ съ упраздненіемъ удѣловъ мѣнялось значеніе мѣстныхъ святынь. "Каждый удѣлъ, — говоритъ г. Васильевъ, — сосредоточивался около какой-нибудь святыни. Поэтому послѣдняя служила залогомъ отдѣльности и индивидуальности области. Отсюда, какъ скоро тотъ или другой удѣлъ терялъ свою святыню, то вмѣстѣ съ нею терялъ какъ бы и свою самостоятельность, что и выражалось наглядно перемѣщеніемъ святыни изъ покореннаго удѣла въ главный городъ покорившаго". Мѣстные, удѣльные святые становились московскими и



Подпись митрополита Макарія.

этимъ пріобрѣтали значеніе святыхъ всей Руси: святой, память котораго раньше почиталась только въ Ростовѣ, получая признаніе со стороны Москвы, дѣлался святымъ и для Новгорода и Пскова, прославлялся всей русской Церковью, которая въ силу теоріи третьяго Рима получала весьма высокое положеніе въ восточномъ христіанствѣ. "Новое положеніе Церкви, —говоритъ акад. Голубинскій, — требовало, чтобы она, доказывая свои права на него, украшалась всею духовною красотой, которая была ей дана, и чтобы она сохранялась на высотѣ своего стоянія молитвами всего сонма своихъ чудотворцевъ. И вотъ митр. Макарій, желая предпринять дѣло обновленія Церкви уже съ готовою помощью себѣ всѣхъ русскихъ чудотворцевъ, и началъ съ этого общаго торжественнаго прославленія тѣхъ изъ нихъ, которые оставались дотолѣ непрославленными или, точнѣе, мало, недостаточно прославленными".

Въ связи съ этимъ прославленіемъ святыхъ стоитъ огромное литературное предпріятіе митр. Макарія, -составленіе Великихъ Четьихъ-Миней, которое было начато имъ еще въ 1529 г., когда онъ быль новгородскимь архіепископомь. Въ это собраніе должны были по плану Макарія войти не только житія святыхъ, но вообще всякія церковно-поучительныя произведенія, такъ или иначе имъющія отношеніе къ памяти святыхъ. Получилась колоссальная энциклопедія, въ которую были включены "всі святыя книги, которыя въ русской земль обрытаются". Закончень быль этоть трудь въ 1541 г., и его списокъ Макарій положилъ у св. Софіи въ Новгородъ на поминъ родителей, но затъмъ онъ продолжалъ свои Минеи и въ Москвъ и въ 1552 г. поднесъ царю другой экземпляръ, списокъ съ котораго положиль въ Московскомъ Успенскомъ соборъ. Въ предисловіи къ царскому списку Макарій кратко говорить объ исторіи своей работы: "А писалъ есми сіа святыя великія книги въ Великомъ Новъградъ, какъ есми тамо былъ архіепископомъ; а писалъ есми и събиралъ и въ едіно мѣсто ихъ совокуплялъ дванадесять лѣтъ многимъ имъніемъ и многими различными писари, не щедя сребра и всякихъ почастей, но и паче же многи труды и подвиги подъяхъ отъ исправленія иностранскихъ и древнихъ пословицъ, преводя на русскую рѣчь; и сколько намъ Богъ дарова уразумъти, толико и възмогохомъ исправити; иная же и доднесь въ нихъ неисправлена пребысть, и сіа оставихомъ по насъ могущимъ съ Божіею помощію исправити. А и гдъ буду погръшихъ отъ своего неразуміа о тъхъ странскихъ древнихъ пословицъ, или будетъ гдъ посредъ тъхъ святыхъ книгъ написано ложное и отреченное слово святыми отцы, а мы того не возмогохомъ исправити и отставити, и о томъ отъ Господа Бога прошу прощеніе за молитвъ всѣхъ святыхъ, иже въ книгахъ сихъ написанныхъ".

Хотя изъ последнихъ словъ и видно, что работа не отличалась критическимъ отношеніемъ къ матеріалу, что рядомъ съ истинными святыми книгами въ Минеи могли входить и ложныя и отреченныя, что это было предпріятіе начетчика того же типа, къ которому принадлежали Іосифъ Волоцкій и митр. Даніилъ, а не ученаго типа Максима Грека, тъмъ не менъе, цельзя не изумляться громаднымъ объемомъ исполненнаго Макаріемъ діла. Чтобы охарактеризовать этотъ объемъ, достаточно указать ча то, что въ изданіи (далеко незаконченномъ) Миней Археографической комиссіи каждая изъ ихъ 12 книгъ составляетъ три фоліанта по 600 страницъ въ два столбца. Понятно, что такое дело не могло быть совершено усиліями одного человека, и Макарій должень быль собрать кружокь сотрудниковь. "Однихь, говорить г. Заусцинскій, — онъ привлекъ къ себъ не щадя злата сребра и почестей, а другіе работали такъ же, кайть и онъ, изъ любви къ дьлу. Такимъ образомъ составилось цълое литературное общество. одни члены котораго рылись въ монастырскихъ библіотекахъ, вездъ старались найти нужный имъ матеріалъ, другіе переписывали разныя редакціи житій, третьи уже составляли новыя житія или передълывали старыя сообразно требованіямъ времени. Такое общество—явленіе единственное въ то время въ московской Руси. Изъ сотрудниковъ Макарія мы знаемъ весьма образованнаго человѣка Дмитрія Герасимова Толмача, боярскаго сына Василія Тучкова, іеромонаха Илью, сообщающаго намъ, что и самъ Макарій много внесъ въ свои Минеи. Работа этихъ помощниковъ Макарія производилась примѣнительно къ новому литературному вкусу, къ тому "плетенію словесъ", о которомъ мы упоминали, говоря о Пахоміи Логоветъ. Особенно характерно для этой риторики житіе Михаила Клопскаго,



Изъ излюстрацій къ "Сказанію о Мамаевомъ побоищъ".

составленное Тучковымъ, который опредъляетъ свою задачу въ предисловіи къ житію такимъ образомъ: "Слышалъ я нѣкогда, какъ читали книгу о плѣненіи Трои. Въ этой книгѣ плетены многія похвалы еллинамъ отъ Омира и Овидія. Только единой ради буйственной храбрости такой похвалы сподобились, что память о нихъ не изгладилась въ теченіе многихъ лѣтъ, но хотя Еркулъ (Геркулесъ) и храбръ, однако въ глубину нечестія погружался и твірь паче Творца почиталъ. Также и Ахиллъ и троянскаго царя Пріама сыновья были еллины, и отъ еллинъ похваляемые, сподобились такой прелестной славы. Кольми паче мы должны похеалять и почитать святыхъ и преблаженныхъ и великихъ нашихъ чудодѣлателей, которые такую побъду надъ врагами одержали и такую благодать отъ Бога пріняли, что не только человъки, но и самые ангелы ихъ почитаютъ и славятъ. Мы ли же не будемъ о чудесахъ ихъ проповъдать?"\*).

Житія святыхъ и ихъ сочиненія расположены по тыть числамъ календаря, когда празднуется ихъ память. Подробное оглавленіе состава Миней было дано Ундольскимъ, а мы приведемъ краткую его характеристику, сделанную А. Н. Пыпинымъ. Указавъ на календарное размъщение матеріала, Пыпинъ говоритъ: "Произведенія писателей, которые не были святыми, и которыхъ поэтому нельзя было пріурочить къ святцамъ, пом'вщались въ приложеніяхъ къ посл'яднимъ числамъ разныхъ мъсяцевъ, такъ, напримъръ, размъщены Патерики, сочиненія Іосифа Евреина, Никона Черногорца, Іоанна, экзарха болгарскаго, Пчела, Козьма Индикопловъ, Странникъ игумена Даніила, посланія русскихъ князей, митрополитовъ и епископовъ и т. д. Вообще въ Минеяхъ Макарія собраны произведенія всъхъ отдъловъ старой церковной литературы: книги священнаго писанія и толкованія на нихъ; рядъ патериковъ; прологи; сочиненія отцовъ Церкви и святыхъ русскихъ и греческихъ; сочиненія, не принадлежащія писателямъ святыхъ, но пользовавшіяся большимъ уваженіемъ по церковнымъ вопросамъ и христіанскому нравоученію: путевыя записки, монастырскіе уставы, грамоты, Кормчая книга, житія святыхъ и особенно житія святыхъ русскихъ, отчасти составленныя именно для сборника Макарія".

Съ именемъ митр. Макарія связано происхожденіе еще одного важнаго историческаго и литературнаго памятника эпохи Іоанна Грознаго, такъ называемой "Степенной книги", заглавіе которой дается обыкновенно по слъдующимъ строкамъ ея введенія: "Книга степенная царскаго родословія, иже въ Рустей земли въ благочестіи просіявшихъ богоутвержденныхъ скипетродержителей, иже бяху отъ Бога яко райская древеса насаждени при исходищихъ водъ, и правовъріемъ напояеми, благоразуміемъ же и благодатію возрастаеми, и божественною славою осіяваеми явишася, яко садъ доброрастенъ, и красенъ листвіемъ и благоцвітущъ, многоплоденъ же и зрівлъ, и благоуханія исполненъ; великъ же и высоковерьхъ, и многочаднымъ благородіемъ, яко свътило зрачными вътвьми расширяемъ, богоугодными же добродътельми преспъваемъ, мнози отъ корени и отъ вътвей многообразными подвиги, яко златыми степеньми, на небо восходную лъствицу непоколеблемо водрузиша, по ней же невозбраненъ къ Богу восходъ утвердиша, себъ же и сущимъ по нихъ". Въ этомъ риторическомъ характеръ введенія рисуется довольно опредъленно направление и изложение этого тенденциознаго историческаго труда, прославляющаго царскую власть, являющагося тоже своего рода итогомъ новыхъ политическихъ возэръній. Это прославленіе достигается не только риторическими пріемами, но особенно уста-

<sup>\*)</sup> Переводъ на современный языкъ Буслаева (Очерки, т. II, стр. 241).

новленіемъ царской генеалогіи, по которой московскіе цари производятся отъ Пруса и кесаря Августа, чёмъ, какъ изв'єстно, сильно кичился Іоаннъ Грозный. По этой своей тенденціи Степенная книга примыкаетъ къ тому циклу произведеній, который возникъ въ связи съ возвышеніемъ Москвы и включаетъ въ себя, какъ мы вид'єли, сказанія о Вавилонскомъ царств'є, о Мономаховыхъ регаліяхъ, о Москв'є, какъ третьемъ Рим'є.

Авторъ новъйшаго изслъдованія объ этомъ памятникъ, П. Г. Васенко, установивъ, что Макарію принадлежала иниціатива составленія Степенной, и что составителемъ ея былъ царскій духовникъ

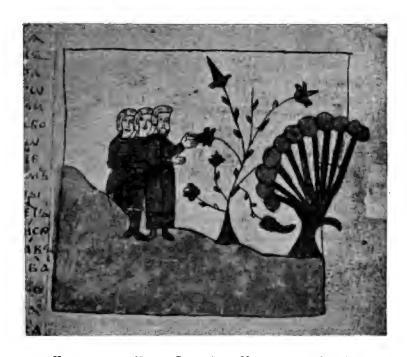

Изъ иллюстрацій къ "Сказанію о Мамаевомъ побоищъ".

Андрей, впослѣдствіи занимавшій престолъ митрополита съ именемъ Аванасія, приходить къ слѣдующимъ выводамъ о значеніи этого произведенія: "Степенная является сборникомъ статей агіобіографическаго характера, расположенныхъ по генеалогической схемѣ и основанныхъ, главнымъ образомъ, на матеріалѣ, почерпнутомъ изъ историческихъ сочиненій. Такимъ образомъ, не будучи историческимъ сборникомъ по цѣли своего составленія, Степенная до нѣкоторой степени была имъ по матеріалу, изъ котораго созидались ея отдѣлы и статьи... Степенная не причисляетъ себя къ лѣтописцамъ и не считаетъ себя историческимъ сочиненіемъ. Несмотря на это, схема, по которой расположены "повѣсти", вошедшія въ составъ этого сборника, и матеріалъ, при помощи котораго онѣ составлены, давали

возможность уже въ старину причислять Степенную къ лѣтописцамъ и пользоваться ея схемой для историческихъ сочиненій. Въ этомъ-то отношеніи вліяніе Степенной на древнерусскую историческую мысль и было весьма значительнымъ".

Рядомъ со Степенной книгой, какъ выражение исторической мысли XVI в., следуеть поставить весьма любопытный памятникъ, который новъйшіе ученые опредъляють, какъ "Историческую энциклопедію". Это — лицевой л'ьтописный сводъ, задуманный по чрезвычайно широкому плану. Н. П. Лихачевъ характеризуетъ его содержаніе следующими словами: "Летописи человечества отъ сотворенія міра, черезъ книгу Бытія и хронографы, черезъ возможно полный сводъ старыхъ русскихъ лътописей, должны были быть закончены подробнымъ изложеніемъ событій счастливаго царствованія государя царя и великаго князя Ивана Васильевича". Такъ широко задуманный сводъ долженъ былъ отличаться и выдающеюся внѣшностью, онъ былъ великолепно иллюстрированъ, и объ этой грандіозной внъшности мы можемъ судить по дошедшимъ до насъ остаткамъ свода; они, по указанію А. Е. Прізснякова, "содержать 9.700 съ лишнимъ листовъ и болъе 16.000 иллюстрацій". Нъкоторыя части этого свода были напечатаны отдъльно: въ 1772 г. былъ изданъ кн. М. М. Щербатовымъ "Царственный Лътописецъ", въ XIX в. Археографическая комиссія издала въ "Полномъ собраніи русскихъ льтописей" въ т. IX-XI другіе отділы "энциклопедіи", но въ ціломъ составть она не издана, да, быть-можеть, и не извъстна намъ, такъ какъ очень рано была разбита, раздроблена. "Такая судьба роскошнаго изданія, вышедшаго изъ рукъ царскихъ мастеровъ, - говоритъ г. Пръсняковъ, была бы совствить непонятна, если бы оно изготовлено было въ XVII в. Для лицевого свода XVI в. естественно, что буря Смутнаго времени разнесла и растрепала его листы". Какъ бы то ни было, и въ томъ, что сохранилось до насъ, проявляется грандіозный замысель изложенія всемірной исторіи съ цълью возвеличенія Московскаго государства. Та же цъль была и при составленіи другого обширнаго лътописнаго свода XVI в., называемаго Никоновскою лътописью, потому что онъ былъ положенъ митр. Никономъ въ Новојерусалимскій монастырь.

### Стоглавъ.

На ряду съ Домостроемъ, перепиской Грознаго съ Курбскимъ, "Исторіей" Курбскаго и другими, только что разсмотрѣнными произведеніями мы поставимъ замѣчательный памятникъ XVI столѣтія, также имѣющій характеръ свода. Это дѣянія собора 1551 г., такъ называемый Стоглавъ.

Въ 1551 году царь Іоаннъ Васильевичъ Грозный, руководимый наставленіями митрополита Макарія, созваль въ Москвъ церковный соборъ, которому предложилъ рядъ вопросовъ о различныхъ "не-



WEAR ENTRECTORIAL BEING ENTHRASH TECHNIC

PHILATER MEPALA CONTRACTOR CONTRA

Францы письма и украшеній.

Изъ псалтыря съ дозельдованіемъ Руковись XV в., хранится въ библіотекъ Троице-

Вязь читается такъ: "Кондаки и икосы пресвятъй пречистъй преблагословеннъй Владычицы нашей Богородицы Приснодъвы Маріи, глаголются откровенною главою чести ради и величества и любве ея къ намъ\*.

"ИСТОРІЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ до XIV в."

Изд. Т-ва И. Д. СЫГИНА.

строеніяхъ", прося указать средства къ ихъ исправленію. Дѣянія этого собора, т.-е. вопросы царя съ отвѣтами, были раздѣлены на сто главъ, составившихъ довольно большую книгу, названную по числу главъ Стоглавомъ или Стоглавникомъ.

Среди ученыхъ долгое время было сомнѣніе въ подлинности этого намятника. Поводомъ для такого сомнѣнія служили, главнымъ образомъ, находящіяся въ Стоглавѣ раскольническія мнѣнія (о двуперстіи, сугубой аллилуія и др.). Въ 50-хъ годахъ историкъ церкви, митр. Макарій (тогда епископъ Винницкій), въ своей "Исторіи русскаго



Присяга. (Изъ "Описанія путешествія" А. Олеарія).

раскола" призналъ подлинность Стоглава. Въ 60-хъ годахъ появилось первое его изданіе, сдѣланное сначала въ Лондонѣ въ 1860 году, по крайне неисправному списку, книгопродавцемъ Трюбнеромъ; затѣмъ онъ былъ изданъ въ 1862 г. редакціей журнала Казанской духовной академіи "Православный Собесѣдникъ", по списку XVII вѣка; въ 1863 г. книгопродавцемъ Кожанчиковымъ по краткому списку половины XVII вѣка, и, наконецъ, въ 1890 г. профессоромъ Московской духовной академіи, Н. И. Субботинымъ, по списку XVI в., съ варіантами по двумъ другимъ спискамъ также XVI вѣка и по казанскому изданію.

Книга можетъ быть раздълена на пять частей:

- а) Прежде всего (гл. 1—4), излагается исторія созыва Стоглаваго собора и приводится рѣчь царя Ивана Васильевича, обращенная къ собору, въ которой онъ просить отцовъ собора потрудиться съ нимъ и позаботиться объ "утвержденіи" древнихъ преданій христіанской истинной вѣры. "Прежніе обычаи,—говорить туть Грозный,—поисшатались, и въ самовластіи учинено по своимъ волямъ и прежніе законы порушены".
- б) Далѣе (гл. 5) слѣдуетъ 37 вопросовъ, предложенныхъ царемъ собору на разсмотрѣніе. Предлагая эти вопросы, царь просилъ соборъ подвергнуть ихъ строгому суду и исправить все, что слѣдуетъ. Эти вопросы царя касались преимущественно дѣлъ церковныхъ, религіи и нравственности. Особенно царь указывалъ на порчу общественныхъ нравовъ, на малограмотность духовенства и на уклоненія отъ древняго благочестія.
- в) Затьмъ (гл. 6—40) идуть отвыты собора. Въ нихъ соборъ, вмысть съ царемъ, обличаеть распространенные пороки и заблужденія и указываеть мыры исправленія зла.
- г) Глава 41-ая занята 32-мя дополнительными вопросами царя, а далье (гл. 42—97) идуть отвыты собора на эти вопросы.
- д) Въ послъднихъ, заключительныхъ главахъ (98—100) содержится, между прочимъ, постановленіе о "преданіи писанію" всей дъятельности собора.

Въ вопросахъ и отвътахъ Стоглава указывается на тъ же недостатки русской жизни, которые уже отмъчали раньше митрополитъ Даніилъ, Максимъ Грекъ и нъкоторые другіе, а именю: искаженіе иконописи и богослужебныхъ книгъ, неисполненіе и неправильное пониманіе догматовъ и обрядовъ православной Церкви, различнаго рода остатки язычества, какъ-то: святочныя игры, гаданье, и т. п., а также недостатки лицъ духовныхъ: нерадъніе къ паствъ, малое и плохое знакомство съ св. писаніемъ и отрицательныя черты монашества. Отвъты, которые даетъ Стоглавъ на вопросы Іоанна, не достигаютъ цъли, которую имълъ въ виду Іоаннъ, ставя свои вопросы собору: говоря объ устраненіи того или иного недостатка, отцы собора не указываютъ никакихъ дъйствительныхъ средствъ; такъ, напримъръ, когда царь жалуется на отсутствіе школъ, соборъ отвъчаетъ: "надо завести", но не объясняетъ, какимъ образомъ это сдълать, и какое устройство дать будущимъ школамъ.

Для ознакомленія съ просвъщеніемъ XVI въка особенно важны главы 25 и 26—, о ставленникахъ и попахъ". Въ главъ 25-ой говорится, что нътъ на Руси людей грамотныхъ, а въ священники ставятъ, кого придется: иные попы знаютъ только Псалтырь и Евангеліе, да и наизусть, другіе умъютъ читать только по опредъленной книгъ, а третьи, и того хуже, дальше складовъ не двинулись; нечего и требовать отъ подобныхъ людей сознательнаго отношенія къ долгу. Когда же спрашиваютъ такихъ людей, почему они плохо грамоту разумъютъ, они отвъчаютъ, что научиться получше было не у кого:

учителями являлись или подобные имъ грамотеи, или ихъ отцы, учившіеся у такихъ же самоучекъ, а потому плохо разумѣвшіе грамоту. Въ слѣдующей, 26-ой главѣ указывается даже мѣра для искорененія этого зла; но, прекрасная въ теоріи, она была неосуществима на практикѣ. Соборъ предлагалъ учредить въ каждомъ городѣ при домахъ добрыхъ и свѣдущихъ священниковъ школы, въ которыхъ бы дѣтей обучали грамотѣ, пѣнію церковному и письму. Прекрасная идея, но какъ ее осуществить? Гдѣ взять добрыхъ и свѣдущихъ пастырей, да еще по всѣмъ городамъ?



Увеселенія женщинъ. (Изъ "Описанія путешествія въ Москвъ" А. Олеарія).

Далъе въ главъ 23 говорится объ исправленіи книгъ. На вопросъ царя, какъ помочь горю, слъдуетъ отвътъ, опять-таки очень мало дъйствительный: "издавать съ добрыхъ переводовъ". А гдъ взять эти добрые переводы и какіе—этого не указывается.

Для свёдёній о бытовой и обрядовой жизни русскаго народа интересна глава 41-ая. Въ ней царь и соборъ возмущаются противъ остатковъ язычества, выражающихся въ свадебныхъ и различныхъ другихъ обрядахъ, сопровождающихъ жизнь русскаго человѣка, въ святочномъ гаданіи, въ нѣкоторыхъ праздникахъ съ играми, какъ Радуницѣ, Русаліяхъ о Іоанновѣ днѣ (игры наканунѣ Ивана Купалы) и пр. Приведемъ слова Стоглава: "Въ мірскихъ свадьбахъ играютъ

глумотворцы и органники, и смѣхотворцы и гусельники и бѣсовскія пѣсни поютъ; и какъ въ церкви вѣнчаться поѣдутъ, священникъ со крестомъ ѣдетъ, а передъ нимъ со всѣми тѣми играми бѣсовскими рыщутъ, а священницы имъ о томъ не возбраняютъ, и священникамъ о томъ достоитъ запрещати. Да въ нашемъ же православіи тяжутся, нѣцыи же не прямо тяжутся: и поклепавъ крестъ цѣлуютъ, или образа святыхъ, на полѣ біются (выходятъ на поединокъ) и кровь проливаютъ, и въ тѣ поры волхвы и чародѣйники отъ бѣсовскихъ поученій пособіе имъ творятъ: кудесы бьютъ и во Аристотелева врата и въ Рафли смотрятъ и по звѣздамъ, и по планитамъ глядаютъ, и смотрятъ дней и часовъ, и тѣми дьявольскими дѣйствы міръ прельщаютъ и отъ Бога отлучаютъ".

Стоглавъ старается вступить въ открытую борьбу съ этими остатками язычества. Но это уже не ново: борьба идетъ давно и на ея поприщъ выдвинулись Серапіонъ Владимирскій, Өеодосій Печерскій ("Поученіе о казняхъ Божіихъ"), Иларіонъ, митрополить кіевскій, и нъкоторые другіе.

Слабыя стороны въ жизни духовенства, а равно и разныя нестроенія въ церковной жизни, вызвавшіе созваніе Стоглаваго собора, благопріятствовали распространенію ересей. Послѣ ереси жидовствующихъ появились двѣ ереси — Башкина и Өеодосія Косого.

Матвъй Семеновичъ Башкинъ былъ сынъ боярскій, неизвъстно откуда родомъ, по мнѣнію Н. И. Костомарова, "судя по фамиліи, татарскаго происхожденія", а по предположенію митр. Макарія—"человъкъ, если не знатный, то богатый или достаточный".

Въ Великій постъ 1553 г. Башкинъ пришелъ на исповъдь къ священнику московскаго Благовъщенскаго собора, Симеону, и, по словамъ послъдняго, высказалъ ему нъкоторыя свои недоумънія по вопросамъ нравственности. "Бога ради, пользуй меня душевно,—говорилъ Башкинъ Симеону,—ибо надобно не только читать написанное въ евангельскихъ бестахъ, но и выполнять на дълъ; все начало отъ васъ, и потому вамъ, священникамъ, слъдуетъ насъ учить; въ Евангеліи же сказано: научитеся отъ Меня, яко кротокъ есмь и смиренъ сердцемъ; иго бо Мое благо и бремя Мое легко есть. Но какая нужда человъку быть смирнымъ, кроткимъ и тихимъ? Это ваша обязанность: сперва исполняйте сами, а потомъ и учите".

Въ другой разъ Башкинъ пригласилъ Симеона къ себѣ и, цитируя апостольскій текстъ: "Весь законъ въ словеси скончевается: возлюбиши искренняго своего, яко самъ себѣ; аще себе грызете и снѣдаете, блюдите, да не другъ отъ друга снѣдени будете", говорилъ: "А мы Христовыхъ рабовъ у себя держимъ. Христосъ всѣхъ братіею нарицаетъ, а у насъ на иныхъ кабалы, на иныхъ бѣглыя, а на иныхъ нарядныя, а на иныхъ полныя, а я благодарю Бога моего, у меня что было кабалъ и полныхъ, то я всѣ изодралъ, да держу своихъ людей добровольно: добро ему, и онъ живетъ; а не добро—и

онъ куда хочетъ. А вамъ, отцамъ, хорошо бы посъщать насъ почаще и наставлять, какъ намъ жить, и какъ людей у себя держать, не изнуряя ихъ. Объ этомъ я видълъ въ правилахъ, и мнъ это показалось хорошимъ".

Послѣ этого разговора Башкинъ показывалъ Симеону Апостолъ, "по мѣстомъ извощенъ до трети", и предлагалъ ему другіе "недоумѣные" вопросы, которые представились Симеону "развратными", такъ что онъ отказался отъ ихъ разрѣшенія. Тогда Башкинъ просилъ его посовѣтоваться съ знаменитымъ Сильвестромъ: "Онъ тебѣ скажетъ, и ты тѣмъ пользуй душу мою; а тебѣ я знаю, нѣкогда объ этомъ думать въ суетѣ мірской: ни въ день ни въ ночи покоя не знаешь".

Когда наступилъ Петровъ постъ, Симеонъ повъдалъ Сильвестру о своемъ "необычномъ" духовномъ сынъ, который, по всей въроятности, бесъдовалъ о своихъ недоумъніяхъ и съ другими лицами, вызывая ихъ смущеніе не совсъмъ зауряднымъ любопытствомъ по отношенію къ вопросамъ церковной нравственности: по крайней мъръ, Сильвестръ уже зналъ о немъ и замътилъ Симеону: "Каковъ тотъ сынъ духовный будетъ, слово про него не добро носится", а затъмъ пожелалъ узнать, что у него въ Апостолъ воскомъ "мъчено".

Когда царь, ходившій на богомолье въ Кирилловъ монастырь, возвратился въ Москву, Сильвестръ сказалъ ему о Башкинъ и его недоумъніяхъ, а Симеонъ "Апостолъ государю отнесъ". Кромъ Сильвестра и Симеона, царю докладываль о Башкинъ и протопопъ Андрей, а до Алексъя Адашева дошли слухи, что у Башкина есть единомышленники, впадающіе въ еретичество, которое напоминало секту жидовствующихъ: "Испражняютъ владыку нашего Христа, непщуютъ Сына Божія быти и преславныя дъйства таннства, и о Литургіи, и о причастіи, и о Церкви, и о всъхъ православныхъ въ въръ христіанской". Не входя пока въ разсмотръніе дъла, такъ какъ получено было извъстіе о предполагаемомъ набъгъ крымцевъ, царь выъхалъ въ Коломну, а Башкина велълъ арестовать, посадить у себя въ подклъть и поручилъ его двумъ іосифскимъ старцамъ, Герасиму Ленкову и Филофею Полеву.

Башкинъ отрицалъ свое еретичество, но, находясь въ заключени, заболѣлъ, "богопустнымъ гнѣвомъ обличенъ бысть, бѣсу преданъ и языкъ извѣся, непотребная и нестройная глаголаше на многіе часы". Потомъ онъ "въ разумъ пріиде" и слышалъ будто бы голосъ: "Нынѣ ты исповѣдуешь меня Богородицею, а враговъ моихъ, своихъ единомышленниковъ, таишь". Это видѣніе побудило его къ сознанію сперва передъ духовникомъ, а затѣмъ передъ высшей духовной властью, по приказанію которой онъ "своею рукою исписа и свое еретичество и свои единомышленники о всемъ подлинно".

Башкинъ призналъ своими единомышленниками Григорія и Ивана Борисовыхъ и какихъ-то Игнатія и Өому, указалъ, что свое ученіе принялъ отъ аптекаря Матеея, родомъ литвина, и отъ Андрея Хо-

тъева—латынниковъ, и что заволжскіе старцы не только "не хулили его злобы", но и утверждали въ ней. По извъстію Курбскаго, вольномысліе Башкина шло не отъ латынниковъ, но отъ "люторскихъ ересей", хотя это извъстіе ничъмъ не подтверждено. Бесъды съ заволжскими старцами у Башкина бывали, но трудно ръшительно утверждать, чтобы старцы поддерживали еретичество Башкина: въроятно, въ силу своей широкой въротерпимости, они не препятствовали Башкину толковать о религіи, искать разръшенія нравственныхъ вопросовъ, но противъ догматическихъ его заблужденій они и сами возставали, тъмъ болъе, что для нихъ и самое еретичество этой "горячей головы", какъ называетъ Башкина новъйшій изслъдователь, г. Калугинъ, представлялось скоръе ребячествомъ.

Такъ можно заключить изъдъла о бывшемъ троицкомъ игуменъ Артеміи. Кирилловскій игуменъ Симеонъ писалъ царю: когда онъ объявилъ Артемію, что Башкинъ уличенъ въ ереси, то Артемій отвъчалъ на это: "Не знаю, что за ересь такая! Сожгли Курицына да Рукаваго, и теперь не знаютъ, за что ихъ сожгли". Артемій сказалъ на это на соборъ: "Не помню, такъ ли я про новгородскихъ еретиковъ говорилъ, я новгородскихъ еретиковъ не помню, и самъ не знаю, за что ихъ сожгли и кто ихъ судилъ, то я говорилъ это про себя, не зналъ я: они того не знаютъ". Митрополитъ, обратившись на соборъ къ Артемію, говорилъ ему: "Матвъй Башкинъ ереси пропов'єдывалъ, Сына Единороднаго отъ Отца разд'єлилъ, называлъ Сына неравнымъ Отцу, говорилъ: сдълаю грубость Сыну, и въ страшное пришествіе Отецъ можетъ избавить меня отъ муки, а сдѣлаю грубость Отцу, то Сынъ не избавить; молился Матвей одному Богу Отцу, а Сына и Св. Духа оставилъ; теперь Матвъй во всемъ этомъ кается, дъла всъ свои на соборъ обнажилъ". Артемій отвъчалъ митрополиту: "Это Матвъй по ребячески поступалъ, и самъ не знаетъ, что дълалъ своимъ самосмышленіемъ: въ Писаніи этого не обрътается и въ ересяхъ не написано". Митрополитъ говорилъ: "Прежніе еретики не каялися, -- и святители ихъ проклинали, а цари ихъ осуждали, и заточали, и казиямъ предавали". Артемій отвъчаль: "За мною посылали еретиковъ судить, и мнъ такъ не судить, что казни ихъ предать, да теперь еретиковъ нътъ и никто не споритъ". Митрополить говориль ему: "Написаль Матвъй молитву къ Единому Началу, Бога Отца одного написалъ, а Сына и Св. Духа оставилъ". Артемій отвічаль: "Что ему досталось еще время, віздь есть молитва готовая Манасіина къ Вседержителю". Митрополить сказаль на это: "То было у Христова пришествія, а кто теперь тамъ напишеть къ Единому Началу, тотъ еретикъ". Артемій отвъчалъ: "Манасіина молитва въ большомъ ефимонъ написана, и говорять ее".

Изъ приведеннаго разговора ясно видно, что "либеральничанье" (какъ выражается митрополитъ Макарій) Артемія, а съ нимъ и другихъ заволжскихъ старцевъ, было только въ снисходительномъ взглядъ ихъ на "ребяческое самосмышленіе" Башкина и въ болье

свободномъ отношении къ буквъ "божественнаго писанія", чъмъ это было обычно въ средъ тогдашняго преимущественно осифлянскаго духовенства. Башкинъ представлялся, въроятно, Артемію и старцамъ, а можеть-быть, действительно быль только человекомъ, ищущимъ правильнаго пониманія нравственныхъ христіанскихъ наставленій, а витств и догматики, но не утверждающимъ завтодмо еретическое ученіе. Однако на соборъ, открывшенся въ октябръ того же 1553 года, собранномъ послъ того, какъ "многими глаголы вниде въ слухи" царя о злыхъ ученіяхъ Башкина, еретичество его и его единомышленниковъ было формулировано такъ: 1) не признаютъ Іисуса Христа равнымъ Богу Отпу, а нъкоторые и другихъ поучаютъ на это нечестіе; 2) Тъло и Кровь Христову считаютъ простымъ хлъбомъ и виномъ; 3) святую, соборную и апостольскую Церковь отрицаютъ, говоря, что собраніе върныхъ-только Церковь, а эти созданныя-ничто; 4) изображенія Христа, Богоматери и всёхъ святыхъ называли идолами; 5) покаяніе ни во что полагають, говоря: какъ перестанеть грв. шить, такъ и нътъ ему гръха, хотя и у священника не покается; 6) отеческія преданія и житія святыхъ баснословіемъ называютъ; на семь вселенскихъ соборовъ гордость возлагаютъ, говоря: все это они для себя писали, чтобы имъ всёмъ владеть, и царскимъ и святительскимъ: однимъ словомъ, все св. писаніе баснословіемъ называютъ, Апостоль и Евангеліе неправильно излагають.

За неимѣніемъ подлинныхъ показаній Башкина нѣтъ никакой возможности судить, насколько правильна эта формулировка его взглядовъ, но все-таки можно съ большой вѣроятностью предполагать, что въ этомъ изложеніи, сдѣланномъ обличителями Башкина, есть значительная доля преувеличеній и казуистическихъ толкованій, которымъ подвергались слова увлекавшагося вольнодумца. За свое еретичество Башкинъ былъ осужденъ соборомъ къ ссылкѣ въ Волоколамскій монастырь.

Что касается троицкаго игумена Артемія, то его дальнъйшая дъятельность ярко обнаруживаетъ, насколько неосновательно было выставленное противъ него подозрѣніе въ еретичествѣ: онъ удалился въ Литву и здесь вместе съ кн. Курбскимъ выступилъ какъ ревностный защитникъ православія противъ лютеранства, социніанства и всякихъ раціоналистическихъ нападокъ. "Отношеніе Артемія къ тогдашнимъ теченіямъ умственной жизни русскаго общества, -- говоритъ новъйшій изслъдователь его сочиненій г. Вилинскій, — можетъ быть въ немногихъ словахъ выражено следующимъ образомъ: отправная точка его развитія—вліяніе раціоналистическаго направленія, своего рода свободомысліе, приведшее его къ исканію истины; въ этомъ исканіи Артемій встрѣчаетъ ученіе мистиковъ, воспринимаетъ его и понемногу освобождается отъ вліянія раціоналистическаго ученія; наши данныя застають Артемія въ тотъ періодъ его духовнаго развитія, когда это освобожденіе почти уже завершилось, и отъ прежняго остались лишь слабые слъды. Ученіе заволжскихъ

старцевъ окончательно опредълило возэрѣнія Артемія и проявилось въ его посланіяхъ. Полемическая дъятельность, гдъ Артемію пришлось отстаивать догматы и обрядность православія, внішнимь образомъ сближаетъ его съ сторонниками консервативнаго направленія, но это сближеніе только внішнее, ибо Артемій вовсе не быль защитникомъ старины и даже въ защить имъ обрядности виденъ заволжскій старецъ. Соотвътственнымъ образомъ опредълится и значеніе посланій Артемія въ литературѣ московской Руси: посланія эти являются памятникомъ, характеризующимъ одно изъ культурныхъ направленій XVI в'вка-заволжскую доктрину въ ея прим'вненін къ литературной борьб' противъ проникновенія шедшихъ съ запада теченій: въ этой роли заволжская доктрина превращается, въ пользованіи ея сторонника, въ основаніе для защиты православія, но отнюдь не всей старины; она создаеть для автора посланій опредъленное религіозное настроеніе, съ точки зрънія котораго онъ ведеть свою полемику, являясь, повидимому, вовсе не противникомъ общаго обновленія жизни, лишь бы посліднее не противорівчило тыть религіознымъ убъжденіямъ, которыя представляются правильными его сознанію. Полемика ведется въ Литве, и новыя теченія, очевидно, идутъ чрезъ Литву; обнаруживая это, посланія Артемія подтверждаютъ новый путь проникновенія западнаго вліянія, который открылся послѣ прекращенія сношеній Новгорода съ Западной Европой. Въ ряду другихъ данныхъ, посланія указывають лишь на шедшее чрезъ Литву религіозное движеніе; но если вспомнить значеніе религіи въ жизни древне-русскаго человъка, то будеть ясно, что движеніе въ области религіи подготовляло почву для перем'єнъ въ быту общественномъ и частномъ и шло объ руку съ послъднимъ". Полемизируя противъ раціоналистовъ въ вопросахъ религіи, Артемій долженъ быль итти своимъ путемъ, такъ какъ у него не было предшественниковъ, и тотъ же изследователь справедливо замѣчаетъ, что "при недостаткъ полемическихъ сочиненій, посланія Артемія опредъляють собою содержаніе и направленіе тогдашней южно-русской противолютеранской полемики, если не считать еще посланій Курбскаго, который также полемизироваль противъ лютеранъ... Полемическія произведенія Артемія пользовались усп'яхомъ у современниковъ и цфились ими: цфиность же ихъ возвышалась тъмъ болъе, что у Артемія въ юго-западной литературъ предшественниковъ не было, а потому аргументы и пріемы полемики приходилось еще создавать ему самому".

Подъ вліяніемъ бестать съ Артеміемъ, религіозное вольнодумство проявилось и у другого москвича, у Өеодосія Косого, о которомъ мы узнаемъ, главнымъ образомъ, изъ обширнаго полемическаго трактата, написаннаго противъ него Зиновіемъ, инокомъ Отенскимъ, и какъ относительно Башкина трудно положительно утверждать, чтобы всть обвиненія его въ еретичествть были правильны, такъ и относительно Косого мы не имтемъ вполнть прочныхъ данныхъ для ха-



Образцы письма: скоропись XVI вѣка.

рактеристики его еретическихъ заблужденій. Гыть-можеть, и у него было исканіе религіозной истины, отвлекавшее отъ традиціонной догмы и понятое противниками, какъ настоящее еретичество, и основывансь исключительно на показаніяхъ противниковъ, о взглядахъ Косого такъ же трудно судить, какъ и о взглядахъ Башкина. "Несомнънно, -- говоритъ г. Вилинскій, -- у Өеодосія Косого, какъ и у другихъ русскихъ религіозныхъ вольнодумцевъ XVI въка, было стремленіе отръшиться оть традиціонныхъ возаржній, но несомнънно также и то, что положительная сторона его ученія была довольно слаба и туманна. Даже въ Литвъ онъ являетъ свои мнънія болье отрицательной ихъ стороной, чемъ положительной; темъ больше есть основаній предполагать это для Москвы, гдв уже самый протестъ и отрицаніе давали нѣкотораго рода нравственное удовлетвореніе вольнодумцу". Можно думать, что положительная сторона ученія Косого выработалась уже въ Литвъ, гдъ онъ познакомился съ лютеранствомъ и антитринитаріанствомъ; но въ его отрицаніи, въ его нападкахъ на духовенство слышатся отголоски мнѣній, которыя могли существовать и въ Москвъ.

Противъ Косого, какъ сейчасъ сказано, вооружился инокъ Зиновій, написавшій въ сбличеніе его мнітній два обширныхъ сочиненія. "Посланіе многословное" и "Истины показаніе къ вопросившимъ о новомъ ученіи". Особенно любопытно послѣднее изъ этихъ сочиненій. Оно написано въ форм'є бес'єдъ Зиновія съ посл'єдователями Косого, крылошанами Спасова Хутынскаго монастыря, монахами Герасимомъ и Аоанасіемъ и міряниномъ Өедоромъ-иконописцемъ. Состоить оно изъ 56 главъ или десяти пришествій крылошанъ. Примыкая въ своей аргументаціи во многомъ къ "Просв'єтителю" Іосифа Волоцкаго, Зиновій разділяєть съ этимъ своимъ образцомъ и его религіозную нетерпимость. Однако въ его изложеніи есть и нъкоторыя новыя черты: онъ выходитъ за предёлы "божественнаго писанія" и пытается иногда основываться на разумѣ. Изслъдователь его трудовъ, г. Калугинъ, видитъ въ этой особенности Зиновія нѣчто весьма ценное, пвеликое завоевание въ области мысли", полагая, что "такая широта мышленія, такой обобщающій синтезъ показываютъ въ авторъ личность высоко-даровитую, съ недюжинными способностями, достаточно развитыми образованіемъ чрезъ чтеніе тогдашней литературы богословской и естественно-научной Въ этомъ отзывъ мы не можемъ не отмътить достаточной доли преувеличенія: "знакомство съ естественно-научной литературой" у Зиновія не переходило за предълы того круга, который опредълялся Шестодневомъ, Физіологомъ, Козьмой Индикопловомъ и т. п. сочиненіями; а доказательства отъ разума были довольно-таки примитивными, въ родъ хотя бы такого аргумента: ученіе Косого ложно уже потому, что онъ называется косымъ, косое не можетъ быть прямымъ, а не прямое не можеть быть истиннымъ: развращение его очей есть признакъ развращенности ума и души. Столь же примитивно указаніе на то, что Косому, какъ бѣглому рабу, нельзя довѣрять, потому что гражданскіе законы отвергають свидѣтельство рабовь. Ничего особенно оригинальнаго нѣть и въ томъ доводѣ, что ученіе Косого ложно потому, что оно ново, такъ какъ апостолъ Павелъ проклялъ всякое новое ученіе. Что касается "Многословнаго посланія", то вѣроятиѣе его принадлежность Артемію.

#### Библіографія.

Домострой по списку Общ. истор. и древи. россійскихъ. М. 1882. Изданіе, приготовленное А. Н. II о по вы мъ, съ предисловіемъ И. Е. Забѣлина.

Архим. Леонидъ. Благовъщенскій іерей Сильвестръ. М. 1874.

И. Н. Ждановъ. Сочиненія, т. І. СПБ. 1905.

Некрасовъ. Опыть историко-литературнаго изследованія о происхожденіи древне-русскаго Домостроя. М. 1973.

Михайловъ. Къ вопросу о редакціяхъ Домостроя. "Ж. М. Н. Пр." 1889, Пи ПІ.

Ero же. Еще къ вопросу о Домостроъ. "Ж. М. Н. Пр." 1890, VIII.

Устрявовъ. Сказаніе князя Курбскаго. СПБ. 1833.

Горскій. Жизнь и истор. значеніе кн. А. М. Курбскаго. Казань. 1854.

М. П - с к і й. Князь А. М. Курбскій. Казань. 1873.

А. Н. Ясинскій. Сочиненія кн. Курбскаго, какъ истерическій матеріаль Кіевъ. 1889.

Заусцинскій. Макарій, митрополить всея Россіи. "Ж. М. II. IIр." 1881, жм 10 и 11.

Великія Четьи-Минен, изд. Имп. Археогр. Комиссіи, СПБ. 1869 (пока вышло 6 томовъ).

Ундольскій. Оглавленіе Четьихъ - Миней митр. Макарія, составленное справщикомъ, монахомъ Евоимісмъ. "Чт. Общ. Ист. и Древн." 1847, кн. 11.

Архим. Госифъ. Подробное оглавление великихъ Четьихъ-Миней. М. 1892. Васильевъ. Исторія кановизаціи русскихъ евятыхъ. М. 1893.

Голубинскій. Исторія канонизаціи святыхъ въ русской Церкви. Сергієвъ Посадъ. 1894.

Лебедевъ. Стоглавый соборъ 1551 г. М. 1892.

Васенко. Степенная книга царскаго родословія. СПБ. 1904.

Щепкинъ. Два лицевыхъ сборника Моск. Истор. Музея, въ "Археолог. Изв. и Замъткахъ" Моск. Археолог. Общ. 1897, № 4.

Его ж.е. Лицевой сборникъ Имп. Рос. Ист. Музея. "Изв. Отд. рус. яз. и слов. И. Ак. Наукъ" 1899, т. IV.

Прѣсняковъ. Московская историческая энциклопедія XVI вѣка. "Изв. Отд. рус. яз. и слов." 1900, т. V.

Шахматовъ. Рецензія на книгу Н. П. Лихачева. Палеографическое значеніе бумажныхъ водяныхъ знаковъ. СПБ. 1899. Въ "Изв. Отд. рус. из. и слов." 1900. т. IV.

Костомаровъ. Русская ист. въ жизнеописаніяхъ, т. І.

Бороздинъ. Русское религіозное разномысліе. СПВ. 1907.

Зиновій. Истины показаніе къ вопросившимъ о новомъ ученіи. Казань. 1863.

Его же. Посланіе многословное. М. 1880.

Калугинъ. Зиновій, инокъ Отенскій, и его богословско-полемическія и церковно-учительныя произведенія. Казань. 1894.

Вилинскій. Посланія старца Артемія. Одесса. 1906.





## ГЛАВА ХІ.

# Юго-западная литература.

еперь обратимся къ литературъ другой половины русской земли — юго-западной, кіевской Руси, которая живетъ особой жизнью и своими особыми интересами. Общеніе между съверной Русью и юго-западной прерывается со времени монгольскаго ига. Съ этого времени и тамъ и здъсь являются два независи-

мыхъ направленія. Въ политическомъ и въ церковномъ отношеніяхъ кіевская Русь живетъ отдъльною жизнью отъ съвера. Объединительная политика московскаго князя не простирается на югозападную сторону; съ другой стороны, является независимая отъ московскаго іерарха Кіевская митрополія.

Мы не знаемъ, какъ развивались наука и литература на юго-западѣ Руси. Было предположеніе, что нашествіе татаръ положило конецъ всякой культурѣ и гражданской жизни въ этомъ углу Россіи. Но проф. Антоновичъ и Дашкевичъ доказали неосновательность подобнаго предположенія; наоборотъ, они установили тотъ фактъ, что въ XIII столѣтіи и далѣе культура на юго-западѣ продолжала существовать, чѣмъ только и можно объяснить возрожденіе и развитіе ея въ XV и XVI стол.

Къ концу XVI стол. въ юго-западной Руси замѣчается особенно сильное умственное движеніе, толчкомъ для котораго послужили внѣшнія событія. Польское правительство сознаеть необходимость болѣе прочнаго сліянія этого края съ Польшей, и однимъ изъ средствъ для осуществленія этого признается объединеніе западноруссовъ съ поляками на религіозной почвѣ черезъ введеніе уніи (Брестской въ 1596 г.). Условія уніи извѣстны (православнымъ оставлены были ихъ обряды, зато они должны были признать церковное главенство папы и принять въ символъ вѣры filoque). Эта церковная унія нашла поддержку въ стремленіи высшаго кіевскаго духовенства, дѣйствовавшаго заодно съ дворянствомъ, къ независимости отъвласти московскаго патріарха и явилась вмѣстѣ съ тѣмъ причиной раздѣленія высшаго духовенства и дворянства съ народомъ.

Вслъдъ за уніей является, однако, и противодъйствіе ей, которое идетъ со стороны городовъ, другой части духовенства (неуніат-



Кіево-Печерская лавра.

скаго) и отдѣльныхъ знатныхъ лицъ, напр., князей Курбскаго, Острожскаго, Оболенскаго и др. Но наибольшую силу въ борьбѣ за православіе проявляютъ западно-русскія церковныя братства. Все это движеніе чрезвычайно разнообразно и даетъ сильныя побужденія къ развитію литературы.

Такъ какъ главнымъ орудіемъ пропагандистовъ католицизма, іезуитовъ, была школа, воспитывавшая юношество въ извѣстномъ направленіи, подготовлявшая проповѣдниковъ и защитниковъ латинскаго ученія, то приходилось и православнымъ обратиться къ этому же оружію, создать свою школу, которая, владѣя всѣми научными пособіями противнаго лагеря, могла бы выставить достаточно сильныхъ борцовъ за православіе. Такія школы создаются братствами, а иногда и частными лицами, по образцу іезуитскихъ коллегіумовъ. Наиболѣе замѣчательною изъ нихъ была Кіевская, основанная Богоявленскимъ братствомъ, а послѣ ея преобразованія митрополитомъ

Петромъ Могилою, получившая названіе Кіево-Могилянскаго коллегіума, ставшая центромъ всего южно-русскаго просвъщенія. Школу составляли 8 классовъ: фара или аналогія, инфима, грамматика, синтаксима, поэзія, риторика, философія и богословіе; учащіеся въ первыхъ шести классахъ назывались учениками, а въ двухъ последнихъ-студентами. Преподавание велось по строго схоластической системъ. Во главъ наукъ поставлено было богословіе, интересамъ котораго должны были служить вст знанія, сообщаемыя школой. Особенное вниманіе обращалось на діалектику и риторику, какъ на практическія орудія борьбы за въру. Для развитія діалектики устраивались примърные диспуты, темой для которыхъ избирались спорные вопросы, допускавшіе возможность противоположных мнітій. Подобные диспуты, въ которыхъ состязающіеся спорили безъ искренняго внутренняго убъжденія, которые являлись лишь средствомъ проявить остроуміе, находчивость въ защитъ иногда и ложнаго положенія, не вырабатывали въ учащихся твердыхъ, опредъленны хъ возгръній, не давали имъ яснаго міросозерцанія, и вследствіе этого возможна была крайняя переменчивость убежденій. Кроме діалектики, въ западно-русскихъ школахъ большое внимание обращалось на риторику, какъ средство подготовить столь же искусныхъ проповъдниковъ, какими были главные противники православія—іезуиты. Риторика изучалась по сочиненіямъ Цицерона и Квинтиліана, но очень скоро появились и оригинальныя руководства по этому предмету. Съ тою же пълью развитія словеснаго искусства проходилась и піитика, т.-е. теорія поэзіи, и ученики упражнялись въ сочиненіи разнаго рода замысловатыхъ стихотвореній, въ которыхъ строчки располагались такъ, что получались фигуры яйца, бокала и т. п.

Изъ оригинальныхъ руководствъ по риторикъ самое любопытное принадлежитъ извъстному проповъднику Іоанникію Голятовскому. Эта книга озаглавлена: "Наука альбо способъ сложенія казаній", т.-е. проповъдей.

По теоріи Голятовскаго, пропов'єдь должна состоять изъ четырехъ частей: приступа или экзордіума, предложенія или пропозиціи, изложенія или нарраціи и заключенія или конклюзіи. Первая часть должна возбудить любопытство слушателей, для чего можно намекнуть на какое-нибудь чудо, о которомъ будетъ разсказано въ нарраціи. Во второй части заключается краткое указаніе темы, которая развивается и обставляется доказательствами въ третьей части. При расположеній матеріала въ пропов'єди Голятовскій сов'єтуетъ руководствоваться сл'єдующими вопросами, которые называются топиками: кто чинилъ (д'єлалъ)? что чинилъ? въ какомъ м'єсте? съ к'ємъ? какъ? когда?

Изъ отвътовъ на эти вопросы создается легко проповъдь; такъ, напримъръ, по этимъ вопросамъ можно развить слъдующее простое предложение: Іисусъ Христосъ былъ распятъ. Кто—Царь царей, король королей; распятъ, страдалъ, гдъ? въ градъ великомъ Іерусалимъ;

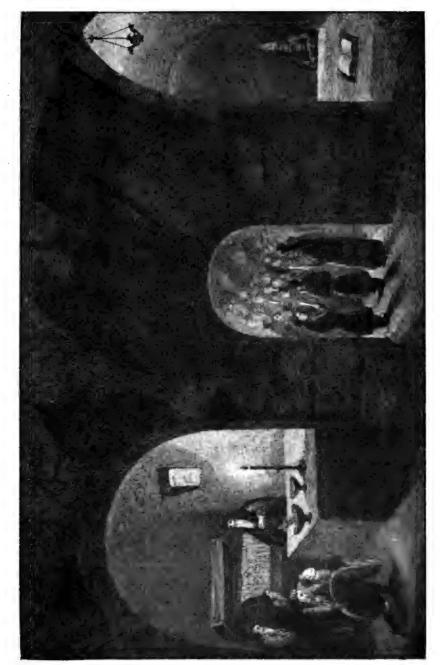

Кіево-Псчерскія пещеры.

къмъ? жидами (характеристика ихъ и описаніе Іерусалима). Когда же даны отвъты на всъ вопросы, то проповъдникъ приступаетъ къ четвертой части — заключенію. Въ ней делается обобщеніе всего сказаннаго раньше, а кром'т того, въ эту часть пропов'т Полятовскій рекомендуетъ вводить такіе эпизоды, которые бы привлекли слушателей въ следующій разъ; надо, напримеръ, оканчивая слово, обещать въ следующій разъ какую-нибудь новость или необычайное диво: напримъръ, сказавъ, что будутъ раздаваться одежды брачныя, въ следующій разь начать проповедь текстомъ изъ Евангелія: "Друже, како вшелъ еси, не имый одъянія брачна", и объяснить, что исполняя объщаніе, проповъдникъ поучаетъ изъ слова Божія, т.-е. раздаетъ брачныя одежды, безъ которыхъ никто не можетъ войти на бракъ небесный. Или же, если проповъдникъ говоритъ въ Цвътную недълю и собирается проповъдывать и въ Страстную, то можетъ сказать, что на будущей неделе предстоить страшный судь, и сойти съ каеедры; когда же наступить Страстная недъля, начать проповъдь такъ: "Православные христіане! въ прошлый разъ я сказалъ, что на этой недъль будеть страшный судь, а воть теперь и есть страшный судъ, потому что Пилатъ Понтійскій и жиды судять и приговаривають на смерть Христа Спасителя нашего". Голятовскій указываеть источники, изъ которыхъ надо черпать матеріалъ для пропов'вдей. На первомъ мъстъ стоитъ, конечно, св. писаніе, потомъ творенія святыхъ отцовъ Церкви, но можно заимствовать также и изъ книгъ свътскаго содержанія, каковы, напримъръ, исторіи, хроники о разныхъ царствахъ и странахъ, а также изъ книгъ о зверяхъ, птицахъ и гадахъ, рыбахъ, деревьяхъ, камняхъ и т. п. Самому Голятовскому, напримъръ, пригодилась книга о камняхъ при составленіи "Слова на Срътеніе". Въ этомъ словъ Голятовскій называетъ Іисуса Христа камнемъ многоцивтнымъ, примъняетъ къ нему различныя названія драгоценныхъ камней: карбункула, ясписа, шифера, хризолита, агата, аметиста, смарагда, топаза, магнита и т. п., и затъмъ сравниваетъ свойства Христа съ этими камнями, въ чемъ и состоить почти все Слово.

Слово на Успеніе Богородицы онъ начинаетъ текстомъ: "Предста Царица одесную Тебѣ, въ ризы позлащены одѣяна"... а такъ какъ говорится, что Богоматерь соткала себѣ ризу изъ нитокъ льняной, шерстяной, шелковой и золотой, то проповѣдникъ поясняетъ, что нитки эти означаютъ разныя добродѣтели Богоматери: нитка льняная означаетъ терпѣніе, шерстяная — чистоту и невинностъ, шелковая — смиреніе и покорность, золотая — мудрость. Во второй части своей "Науки альбо способа о сложеніи казаній" Голятовскій наставляетъ, какъ проповѣднику пользоваться его словами и псученіями для составленія новыхъ поученій. Иногда бываетъ возможно имя одного святого замѣнить именемъ другого, но можно дѣлать и болѣе существенныя перемѣны; напримѣръ, если въ одномъ поученіи къ Іисусу Христу примѣняются названія дорогихъ камней,

ELMON . JANGO POLANAM ET EN CHESTA HISTORY OF THE PROPERTY OF

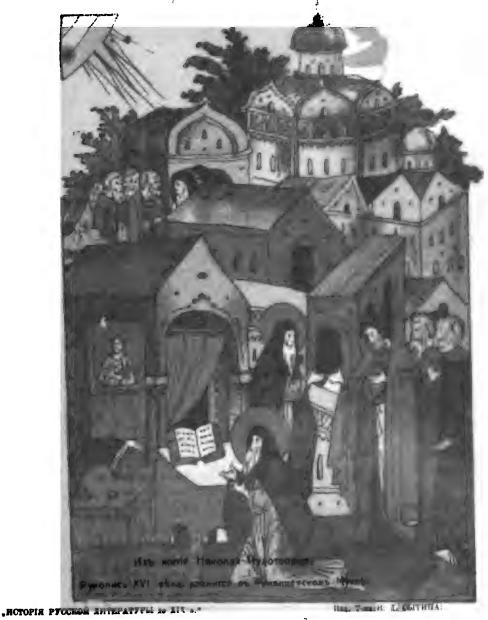

въ другомъ—изъ этихъ самыхъ камней можно сдѣлать архіерейскую корону святителю Николаю, а нитки, изъ которыхъ Богородица соткала себѣ одежду, можно употребить на приготовленіе ризы св. Онуфрію. Наконецъ Голятовскій учитъ, какъ изъ цѣлаго слова сдѣлать одну часть для другого слова и, наоборотъ, изъ одной части сдѣлать цѣлое слово. Отсюда видно, что составленіе проповѣдей было дѣломъ чисто-механическимъ, въ которомъ на первомъ планѣ стоитъ соблюденіе формы и установленныхъ пріемовъ. О внутреннихъ же качествахъ проповѣди Голятовскій почти ничего не говоритъ. Въ этомъ отношеніи онъ дѣлаетъ проповѣдникамъ только одно замѣчаніе: не доводить своихъ слушателей до отчаянія. Напримѣръ: "Можно смутить и устрашить, сказавши, что дѣлающіе зло не достигнутъ неба, но потомъ нужно утѣшить и подать надежду на спасеніе, если покаются и перестануть дѣлать зло".

По этому образцу составлялись вст западно-русскія проповтаци, какъ самого Іоанникія Голятовскаго, такъ и его современниковъ, изъ которыхъ наиболъе выдающимися были Лазарь Барановичъ и Антоній Радивиловскій. Счастливое исключеніе представляль одинъ Іоаннъ Вышенскій. Въ его пропов'єдяхъ не было ничего схоластическаго, искусственнаго, натянутаго. Онъ говорилъ живымъ, взятымъ прямо изъ народной рѣчи языкомъ, его стиль богатъ оригинальными выраженіями, характеризующими современную действительность. Вотъ, напримъръ, отрывокъ изъ его посланія, написаннаго по поводу нападокъ на монашескую жизнь: "Подвигъ и борьба есть жизнь тоя (т.-е. монашеская), которой ты не знаешь; еще или на войну не выбрался, еще еси доматуръ, еще еси кровоъдъ, мясоъдъ, волоъдъ, скотовдъ, зверовдъ, свиновдъ, куровдъ, птаховдъ, сытовдъ, сластовдъ, маслотьдъ, пироготьдъ; еще еси периноспалъ, мягкоспалъ, подушкоспаль; еще еси перцолюбець и другихь бредень горько и сладколюбець; еще еси конфектолюбецъ, еще еси гортанолюбецъ; еще еси дътина; еще еси младенецъ".

### Литература Смутнаго времени.

Въ XVI и въ началъ XVII в. только что охарактеризованная западно-русская образованность развивается совершенно отдъльно отъ той духовной жизни, которую можно было наблюдать въ Москвъ, и лишь къ концу первой половины XVII в. замъчается переходъ западно-русскаго ученья и литературы въ Москву. Но прежде чъмъ говорить объ этомъ послъднемъ фактъ, слъдуетъ остановиться на нъкоторыхъ явленіяхъ московской литературы начала XVII в., такъ называемаго Смутнаго времени, когда было прервано мирное развитіе того историческаго процесса, который привелъ къ сложенію Московскаго царства. Общественно-политическое броженіе не могло не отразиться въ литературъ и породило своеобразную публицистику, съ одной стороны, закръплявшую изстаринныя традиціи, а съ другой—

пролагавшую путь для новыхъ умственныхъ теченій. "Событія, взволновавшія народную жизнь, грозившія не только цълости, но самому существованію государства, не могли, -- говорить А. Н. Пыпинъ, -- не вызвать историческихъ записей, воспоминаній, попытокъ объяснить происхождение смуты и весь ходъ необычайныхъ переворотовъ. Дъйствительно, Смутное время произвело довольно общирную литературу историческихъ сказаній; въ нихъ отразились разныя политическія тенденціи; но между ними историкъ не найдетъ произведенія, которое удовлетворило бы его полнотою разсказа или, по крайней мъръ, цъльностью историческаго взгляда; для историка литературы представится здісь только повтореніе тіхъ же писательскихъ пріемовъ, какіе отличаютъ предыдущую эпоху. Въ старое время извъстна была только лътопись, которая подъ конецъ стала почти исключительно офиціальнымъ изложеніемъ событій; не было мъста ни для критики событій ни для разсказа, близкаго къ жизни, передающаго настоящіе факты. Письменность, нъкогда старательно изгонявшая изъ книги простую дъйствительность народнаго быта, кончала тёмъ, что старинный писатель отвыкъ говорить иначе, какъ въ томъ условномъ стилъ, къ которому пріучала книга; а послъдніе два въка въ особенности привили ему ту риторическую манеру, подъ которой факты пріобр'тали странное, натянутое и, наконецъ, фальшивое освъщение. Лишь изръдка, когда являлась необходимость прямо назвать реальные вопросы, писатель находиль оригинальный и образный языкъ, взятый прямо изъ народной рѣчи; если же онъ хотьль говорить о болье высокихь предметахь, касался понятій нравственныхъ, хотълъ поучать и т. п., онъ тотчасъ впадалъ въ обычный тонъ учительныхъ книгъ, считалъ долгомъ говорить мудреными книжными словами и, какъ увидимъ этому примъры, запутывался въ добрословіи до совершенной невразумительности. Это было весьма понятно: сказывалось въковое отсутствіе школы; не было логическаго воспитанія мысли, не было самостоятельно пріобр'втаемаго знанія; разм'тры историческаго соображенія ограничивались наличнымъ составомъ письменности; книжное образование сводилось къ механическому навыку начетчика, гдф глубокомысліемъ могъ казаться высокопарный наборъ словъ. Съ другой стороны, также въ теченіе въковъ, съ мрачныхъ временъ татарскаго ига и до "строгаго правленія" Грознаго, мысль все больше отучалась отъ какой-либо самостоятельности въ дълахъ общественныхъ и народныхъ: она была подавлена авторитетомъ, - и когда авторитетъ отступилъ, какъ теперь, неподготовленная мысль не умъла разобраться въ явленіяхъ, которыя совершались кругомъ. Государство спаслось народнымъ инстинктомърелигіознымъ, когда народъ, давно исполненный чувствомъ превосходства своей въры, не хотълъ допустить вмъшательства людей чужой ненавидимой религіи, и инстинктомъ политическимъ, когда, справедливо не довъряя себялюбивому боярству, онъ искалъ спасенія только въ возстановленіи стараго порядка вещей съ царской властью, господствующей равно надъ всёми областями національной жизни. Но историки, изучая пов'єствованія современниковъ о Смутномъ времени, напрасно ищутъ въ нихъ пониманія того сложнаго броженія, которое происходило въ жизни".

Часть произведеній, изображающихъ смуту, написана въ самое Смутное время, подъ непосредственнымъ впечатлъніемъ развивавшихся событій; другія повъствованія о смуть составлены въ первые годы царствованія Михаила Өеодоровича; третью категорію составляютъ сочиненія болье позднія. Къ первому разряду принадлежить повъсть 1606 г., вошедшая, какъ первая часть, въ составъ такъ называемаго "Иного сказанія о самозванцахъ", "Повъсть, како неправдою восхити на Москвъ царскій престолъ Борисъ Годуновъ", "Повъсть о видъніи нъкоему мужу духовну", разсказанная протопопомъ Терентіемъ, "Новая повъсть о преславномъ Россійскомъ царствъ и великомъ государствъ Московскомъ", "Плачъ о плъненіи и о конечномъ разоренін Московскаго государства", повъсти о чудесныхъ видъніяхъ въ Нижнемъ-Новгородъ, Владимиръ и о видъніи монаху Варлааму въ Великомъ Новгородъ, "Повъсть о нъкоей брани належащей на благочестивую Россію", "Повъсть о перенесеніи мощей царевича Димитрія". Во всѣхъ этихъ произведеніяхъ чувствуется, такъ сказать, біеніе пульса современной общественной жизни, ярко отражается, стремленіе объяснить происходящую смуту, внушить читателю тотъ или иной взглядъ на развертывающуюся драму. "Разборъ наиболфе раннихъ произведеній, написанныхъ въ смуту, показываетъ, -- говорить проф. С. О. Платоновъ, — что ея современники мало думали о передачь въ потомство замъчательныхъ событій своего времени. Публицистическія задачи въ однихъ произведеніяхъ, обличеніе грѣховъ и благочестивая мораль въ другихъ-далеко отводили писателей отъ спокойнаго и систематическаго изображенія ихъ эпохи. Взять одинъ или нъсколько фактовъ современной жизни, объяснить и обсудить ихъ съ точки зрънія своей партіи или съ точки зрънія личнаго отвлеченнаго міровоззрівнія, —воть обычный пріємъ писателя Смутнаго времени. Авторъ повъсти 1606 года и авторъ подметнаго письма 1610—1611 года кажутся политическими дъятелями, а не историками. Протопопъ Терентій съ своимъ новгородскимъ подражателемъ и составитель "Плача о разоренін Московскаго государства" выступають съ проповъдью покаянія, съ обличеніемъ общественныхъ гръховъ. Одиноко стоитъ среди раннихъ писателей авторъ "Повъсти о перенесеніи мощей царевича Димитрія": онъ заботится о простомъ описаніи фактовъ, но и онъ рисуетъ ихъ агіографически, а не исторически".

Среди этихъ памятниковъ мы встрѣчаемся прежде всего съ любопытнымъ образцомъ офиціозной публицистики въ Повѣсти 1606 г., написанной какимъ-то монахомъ въ началѣ царствованія Василія Шуйскаго съ цѣлью защиты совершившагося недавно переворота, сверженія перваго самозванца... Повѣсть, говоритъ проф. Платоновъ,

написана была тогда, когда авторъ ея узналъ, что въ государствъ вторично началось броженіе во имя Димитрія, и что тишинъ, которая должна была бы наступить со свержениемъ ложнаго царя, угрожаетъ опасность. Въ своемъ послъсловіи онъ обращается съ наставленіемъ къ какому-то "грубителю Божію" и грозить ему: "аще... не премънишися отъ злаго сего обычая своего, ей реку ти, постражеши здъ и въ будущемъ, яко же сей проклятый еретикъ Гришка Отрепьевъ". Дидактическій тонъ, красною нитью проходящій чрезъ всю Пов'всть, въ послъсловіи усиливается: писатель пространно объясняеть, что погибель самозванца была неизбъжнымъ слъдствіемъ его "законопреступленія", и что такое же возмездіе грозить всякому его послѣдователю. Авторъ даже открыто признается въ дидактическихъ цъляхъ своего произведенія, говоря, что писалъ свою Повъсть "прочитающимъ на пользу и въ предыдущія времена по насъ будущимъ человъкомъ на память, а прочимъ зломысленникомъ, рачащимъ его (т.-е. самозванца) элонравному преступленію, дабы пришли во умиленіе и отъ таковыхъ лукавствій престали".

Рядомъ съ подобной публицистикой офиціальнаго оттънка, поддерживавшей правительство, развилась и самостоятельная публицистика въ оригинальной формъ повъстей о чудесныхъ откровеніяхъ, виденіяхъ, которыми Божественный промыслъ направляль русскихъ людей на путь истины. Въ то время общаго возбужденія, напряженнаго ожиданія исхода изъ царившей смуты, такія видінія отлично передавали характерное настроеніе московской интеллигенціи и народа. Наиболъе яркою въ этомъ отношеніи представляется написанная протопопомъ Благовъщенскаго собора Терентіемъ "Повъсть о видъніи нъкоему мужу духовну". Содержаніе повъсти слъдующее: нъкій духовный мужъ былъ разбуженъ ночью звономъ колокола, и какой-то его знакомый сказаль ему, чтобы онъ шель въ Успенскій соборъ, гдф узрить "преславное видфніе". Придя къ западнымъ дверямъ собора, духовный мужъ поклонился до земли и, вставъ, увидълъ "двери церковныя отверсты и Господа моего, съдяща на престолъ ангелы обстоима, и Пречистую Богородицу, надежду нашу и заступницу, одесную престола стоящу, и Предотечю Крестителя Ивана о левую, и лики святыхъ пророкъ, и апостолъ, и мученикъ, и святитель, и преподобныхъ, и праведныхъ, ихъ же многихъ святыхъ и азъ, недостойный, знаю, на образъ ихъ святый эря. И видълъ Святую Богородицу, молящуся Сыну своему и Богу нашему, и кланяющися Ей до земли. Азъ же недостойный отъ того ужаснаго виденія въ велице стрась и трепете бывь, и къ единой стране церковныхъ дверей приникся. И зряхъ виденія того страшнаго, и слышахъ гласъ умильный Пречистыя Богородицы, къ Сыну своему глаголюща: О Сыну мой Боже! пріими молитву Матере твоея, пощади люди своя, познавшихъ Тебе, истиннаго Бога, и Мене, Матерь твою, Сыну мой вселюбезный, и не ходившихъ въ пути твоя и не сотворшихъ воли твоея; и нынѣ убо мнози отъ нихъ вспоминаютъ

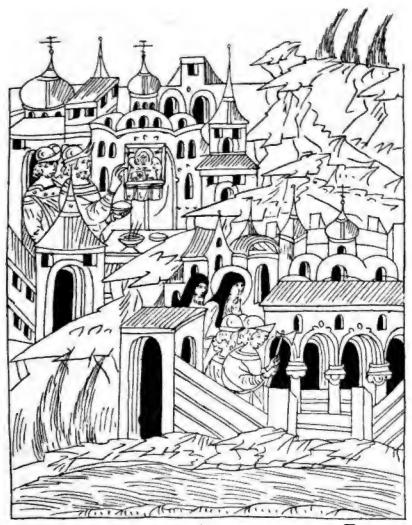

Тогожельтаноща единончаше попнеы паппицы папра по по жель папла а титам нуанла. Тогожель тапла а реененти вереней , приканиль при про рашман прени , оу цы при проты в тин . йжена желтинконь :

Илкостраціи къ житію Арсенія, еп. тверского, въ "Лицевомъ Царственномъ Літописців". грѣхи своя и хотятъ пріити на покаяніе; отврати отъ нихъ праведный гитвъ свой и помилуй ихъ ради своея многія вилости. И слышать убо глась онъ пресладкій Владыки и Бога моего къ Матери своей глаголющи: О Мати моя вселюбезная, многажды твоихъ ради молитвъ отвращаю праведный гитвъ свой отъ нихъ; но зъло стужають Ми злобами своими и лукавыми вравами, понеже бо церковь мою оскверниша злыми своими праздными бестдами, и Мить ругатели бывають, вземше убо отъ скверныхъ языкъ жерекія ихъ обычаи и нравы: брады своя постригають, и содомская дёла творять и неправедный судъ судять, и правымъ убо насилують, и грабять чужая имфнія, и многая иная сквернавая ихъ дфла творять, ихъ же ненавидить духъ мой святый. Надежда же наша Пречистая Богородица, преклоншися ко пречистыма ногама Его, слезы точащи и глаголющи, и Предотеча съ нею поклонися, и вси святіи съ ними: помилуй, Владыко, родъ крестьянскій да обратятся и престануть оть злобъ своихъ и въ покаяніе пріидутъ и къ тому не станутъ творити ихъ. Ты бо, Владыко милостивъ, пріимаещи кающихся. И возръ убо Господь на Матерь свою милостивымъ си окомъ и на Предотечю и на вся святыя и испусти гласъ свой пресладкій: О Мати Моя! не стужай ми, и ты, друже мой Крестителю Иване, и вси мои святіи. Не ръхъ ли Вамъ, яко нъсть истины во даръ же и въ патріарсъ, ни во всемъ священномъ чину, ни во всемъ народъ моемъ, новъмъ Израили, яко не ходятъ по преданіи моемъ и запов'єдей моихъ не хранять. Многажды хотъхъ помиловати ихъ, о Мати моя, твоихъ ради молитвъ, но раздражаютъ утробу мою всещедрую своими ихъ окаянными и студными дёлы; и сего ради, Мати моя, изыди отъ мъста сего, и вси святіи съ Тобою; азъ же предамъ ихъ кровоядцемъ и немилостивымъ разбойникомъ, да накажутся малодушніи и пріидутъ въ чувство, и тогда пощажу ихъ. И еще убо глагола Мати Его, госпожа наша Пречистая Богородица: уже ли презръ Матери своея прошеніе, о Сыну мой, прекрасный св'єте мой? Премилостивый же Господь тогда тихимъ гласомъ рече къ Ней: Тебе ради, Мати моя, пощажу ихъ, аще покаются; аще же ли не покаются, то не имамъ милости сотворити надъ ними". Весь этотъ разговоръ Богородицы со Христомъ, весьма характеристичный для взгляда того времени на смуту, неизвъстный "мужъ духовный" сообщилъ протопопу Терентію, который записаль его для вразумленія современниковъ.

Число сочиненій, написанных о смуть непосредственпо за ел окончаніемъ, не особеню велико, и по характеру своему они близки къ публицистикъ. "Труды о смуть, написанные вскоръ послъ ел окончанія — Временникъ Тимооеева и Сказаніе Палицына, — говоритъ проф. Платоновъ, — отличаются тьми же чертами, какъ и современные смуть памятники. Ни у Тимооеева ни у Палицына нътъ стремленія собирать подробности происшедшихъ на ихъ глазахъ бъдствій; оба писателя ищутъ объясненія этихъ бъдствій, изображаютъ причины смуты и ставятъ событія въ прагматическую связь, не описывая ихъ

такъ за шагомъ. Тимовеевъ боле выдержалъ такой способъ изложенія; въ книгъ же Палицына, представляющей сборникъ разновременныхъ статей, литературные пріемы измѣняются не одинъ разъ. Старецъ Авраамій изъ обличителя-моралиста превращается въ скромнаго историка своей обители и слагаетъ панегирикъ ея святымъ; затъмъ, возвращаясь на прежнюю точку зрѣнія и обсуждая факты общественной жизни, онъ пишетъ апологію своей собственной дѣятельности. Оба писателя сообщаютъ много фактовъ, еще больше личныхъ мнѣній; оба они даютъ значительный матеріалъ для историка. Но въ этомъ матеріалъ точно такъ же, какъ въ болье раннихъ трудахъ, изслѣдователь долженъ прежде всего принимать во вниманіе личность автора съ его индивидуальными и партійными интересами; онъ долженъ помнить, что имѣетъ дѣло не съ лѣтописцемъ, а съ общественнымъ дѣятелемъ и мыслителемъ, далекимъ отъ задачъ спокойнаго историка".

Такого рода "спокойные историки" являются нъсколько позже, но въ ихъ трудахъ публицистика замънялась риторическими украшеніями. "У Хворостинина, Катырева-Ростовскаго, автора Новаго Лътописца, Рукописи Филарета и другихъ болъе мелкихъ произведеній, стремленіе описать фактъ нграетъ преобладающую роль, говорить тоть же изследователь. - Личные взгляды и цели этихъ писателей мало замътны. Новый лътописецъ мъстами превращается даже въ собраніе мелкихъ зам'токъ, не только лишенныхъ всякой внутренней связи и литературной формы, но и противор вчащихъ другъ другу. Однако объективность изложенія въ этихъ памятникахъ не всегда можетъ быть ручательствомъ точности и искренности ихъ показаній. Если ніть въ нихъ публицистическихъ выходокъ, если исчезла уже страстность моральныхъ поученій, то превзошли другіе элементы творчества и явились новыя точки эртьнія... Условная правильность внъшней литературной формы была писателямъ дороже исторической точности и поэтому фактами поступались очень легко, если этого требовала риторическая красота изложенія. Мы можемъ только удивляться тому, съ какой сдержанностью относились къ изображенію смуты Хворостининъ, Катыревъ-Ростовскій, Шаховской и редакторы Рукописи Филарета. Какъ мало живыхъ личныхъ впечатлъній занесли они въ свои труды и какъ зато послушно слъдовали литературнымъ требованіямъ своего времени! Искусственность формы позволяла писателю съ большимъ удобствомъ скрывать фактъ за фразой-и необходимо обстоятельное знакомство съ личностью и біографіей самого автора, чтобы понять, какъ мало передаль онъ намъ изъ того, что онъ видълъ и могъ обстоятельно знать". Что касается риторическихъ украшеній, къ которымъ прибѣгали авторы этихъ сказаній, то слідуеть сказать, что въ нихъ не было ничего оригинальнаго: это было то же самое "плетеніе словесъ", которое началось въ нашихъ житіяхъ святыхъ съ XIV в. и захватило нашу исторіографію со временъ составленія Степенной книги и Исторической энциклопедіи.

### Библіографія.

Макарій Булгаковъ (митр. московскій). Исторія Кіевской академін. Кіевъ, 1846.

Голубевъ. Кіевскій митрополить Петръ Могила и его сподвижники. Т. І. Кіевъ. 1883, т. ІІ.—Кіевъ. 1898.

Его же. Исторія Кіевской духовной академіи. Кіевъ. 1883.

Харламповичъ. Западно-русскія православныя школы XVI и начала XVII въка. Казань. 1898.

II амятники полемической литературы въ Западной Руси, изд. Археогр. Комис. (Русск. Истор. Библіотека, тт. IV—VII), т. 1.—СПБ. 1878, т. II.—СПБ.: 1882.

Скабалановичъ. Апокрисисъ Христофора Филалета. СПБ. 1873.

Завитиевичъ. Палинодія Захаріи Копыстенскаго. Варшава. 1883.

Сумцовъ. Іоанникій Голятовскій. Харьковъ. 1885.

Его же. Іоаннъ Вышенскій. Харьковъ. 1886.

II латоновъ. Древне-русскія повъсти и сказанія о Смутномъ времени. СПБ. 1888.

Памятники древней русской письменности, относящіеся къ Смутному времени. (Русск. Истор. Библ., т. XIII). СПБ. 1891.



Эмалевыя украшенія XVII вѣка.



Орнаменть разныхъ по дереву царскихъ врать XVI вака.

#### ГЛАВА ХІІ.

# Необходимость исправленія церковныхъ книгъ.

Переходъ въ Москву (въ XVII в.) западно-русской образованности совершается въ то время, когда здѣсь, на Москвѣ, былъ поднятъ вопросъ объ исправленіи церковныхъ книгъ и обрядовъ, вопросъ, вызвавшій появленіе раскола старообрядческаго, который въ то же время былъ расколомъ въ русскомъ обществѣ и въ историкокультурномъ смыслѣ: одна часть общества пошла по новому пути, другая застыла въ унаслѣдованныхъ традиціяхъ и съ пріемами мышленія старой Руси. Вопросъ объ исправленіи книгъ и обрядовъ, въ свою очередь, выдвигалъ и другой, тѣсно связанный съ нимъ вопросъ объ образованіи и школахъ.

Фактъ испорченности церковныхъ книгъ сознавался у насъ уже довольно рано. На него указывалъ въ свое время Максимъ Грекъ; его констатировалъ Стоглавый соборъ, однако не давшій, какъ намъ извъстно, никакихъ практическихъ мъръ для устраненія. Равнымъ образомъ и самое исправленіе книгъ началось еще гораздо раньше Никона. Припомнимъ попытки въ этомъ родъ Максима Грека, вызвавшія собой недовольство въ русскихъ, видъвшихъ въ дълъ Максима "причинение досады" угодникамъ, которые спасались по старымъ книгамъ. Послъ Максима попытки къ исправленію книгъ были предпринимаемы не разъ. Правились книги при Іоаннъ Грозномъ, которымъ построенъ былъ печатный Московскій дворъ. Особенно энергично взялись за это дело при патріарх филареть. Посль смуты исправление поручено было Діонисію, архимандриту Троицкому съ его помощниками, Арсеніемъ Глухимъ, Иваномъ Насъдкой и др. Послъдніе начали исправленіе Требника, но когда они выкинули изъ молитвы на водоосвящение слова "и огнемъ", противъ нихъ поднялось общественное мненіе москвичей, увидевшихъ въ означенной поправкъ ересь. Говорили, что де справщики хотятъ истребить въ мір'в стихію огня. Только заступничество патріарха Филарета спасло справщиковъ отъ жестокихъ преслѣдованій за мнимое еретичество.

Попытки исправленія продолжались и потомъ, а между тѣмъ книги все болѣе и болѣе портились: въ нихъ все "опись къ описи прибавлялась". И все это понимали и сознавали лучшіе люди того времени. Въ концѣ-концовъ стало яснымъ, что вести дѣло попрежнему нельзя; необходимъ радикальный пересмотръ и исправленіе богослужебныхъ книгъ, чего достичь было возможно только путемъ сличенія испорченныхъ книгъ съ ихъ первоначальными оригиналами, греческими подлинниками. Но вѣдь для такого дѣла необходимы были образованные люди, школы; у насъ же не было ни тѣхъ ни другихъ. Правда, такихъ людей можно было достать среди грековъ и западноруссовъ, но опять-таки какъ тѣ, такъ и другіе пользовались на Москвѣ самой нелестной репутаціей.

Подозрительное отношеніе къ грекамъ вызвано было Флорентійской уніей и паденіемъ Константинополя, въ которомъ видѣли наказаніе Божіе за отступничество. Прежде всего это выразилось въ преніяхъ съ преподобнымъ Евфросиномъ Псковскимъ, противники котораго объясняли, что греки "отъ истины свергнулися и печать антихристову на челѣ и десницѣ пріяша". Посланія старца Елизарова монастыря, Филовея, установивъ теорію о Москвѣ — третьемъ Римѣ, еще болѣе укрѣпили убѣжденіе въ неправославіи грековъ и въ исключительномъ положеніи Москвы, какъ хранительницы чистой Христовой вѣры.

Отрицательный взглядь на грековь поддерживался въ значительной мъръ поведениемъ тъхъ грековъ, которые довольно часто являлись въ Москву по торговымъ или церковнымъ дъламъ. Грекиторговцы, приходя на Русь, обижали русскихъ, прибъгали ко всевозможнымъ мошенничествамъ, продавали, напр., стеклянныя поддълки витьсто драгоцтиных камней и жемчуга. Нисколько не лучше были и духовныя лица, приходившія за подаяніемъ. Очень часто это бывали самозванцы. Крижаничъ разсказываетъ объ одномъ такомъ самозванцъ Софроніи, который силою заставляль его сочинить подложную грамоту отъ царьградскаго патріарха. Крижаничъ зам'вчательно ярко характеризуеть действія грековь на Руси. "Корыстолюбивые греки, говорить онъ, -- подъ сънью благочестія волочатся по нашимъ странамъ безъ нужды и совершають многіе поступки противъ святыхъ правиль, черезь что падаеть добрый церковный порядокъ. Всякія святыни они обращаютъ въ товаръ... и готовы продать намъ тысячу разъ Христа, когда Іуда продалъ лишь одинъ разъ. За пенязи они посвящають свинопасовъ и мясниковъ, которыхъ не посвятили въ Бълой Россіи свои епископы. За пенязи разръшаютъ всякіе браки и позволяють одному мужу переменить пять-шесть жень, отсылая старыхъ въ монастырь. За пенязи отпускають людямъ гръхи ихъ, безъ исповеди и безъ покаянія; дають разрешительныя грамоты тому, кто даетъ деньги, и такимъ образомъ отсылаютъ души прямо въ адъ. За пенязи продають святое миро. Изъ-за денегь скитаются, выдумывають предлоги для нищенства и выпрашиванія милостыни". Такою испорченностью отличались не только простые греки, торговцы и духовныя лица низшихъ разрядовъ, — не лучше были и епископы. Такъ, іерусалимскій патріархъ Паисій въ своихъ корыстолюбивыхъ расчетахъ не особенно стъснялся какими-либо нравственными соображеніями,



Царь Алексъй Михайловичъ. (Изъ Альбома Мейербера).

какъ это видно, напр., изъ слъдующаго сообщенія Павла, архидіакона Алеппскаго. "Дъйствительно, въ свить патріарха было не болье 35 человъкъ. Но патріархъ еще набралъ въ число своихъ спутниковъ разнаго сброда и въ спискъ назвалъ ихъ священниками, архимандритами и клириками разныхъ монастырей, и это все для того, чтобы, благодаря спутничеству большой свиты, получить большую милостыню".

Между прочимъ, въ свить этого патріарха попаль въ Москву и будущій главный справщикъ при патріархѣ Никонѣ, старецъ Арсеній Грекъ. О немъ очень враждебно отзывались всѣ наши расколоучители, и въ свое время о немъ далъ неодобрительный отзывъ Арсеній Сухановъ, и на основаніи несомнѣнныхъ архивныхъ данныхъ, сохранившихъ собственныя показанія Арсенія Грека, мы знаемъ, что это былъ человѣкъ чрезвычайно покладистыхъ религіозныхъ убѣжденій. Учась въ Венеціи въ іезуитскомъ коллегіумѣ, онъ былъ католикомъ, въ Царьградѣ возвратился въ православіе, принималъ разъ магометанство, въ Молдавіи опять перешелъ въ православіе, въ Польшѣ былъ уніатомъ; попавши въ Соловецкій монастырь, до того умѣло притворялся, крестился двумя перстами, хвалилъ мѣстные обряды, говорилъ монахамъ: "Воистину, братіе, у насъ и половины вѣры нѣтъ", и такъ расположилъ ихъ къ себѣ, что они дали о немъ Никону очень хорошій отзывъ.

Такого рода образцы нравственнаго паденія грековъ еще сильнѣе подкрѣпляли установившійся отрицательный взглядъ москвичей на греческое православіе. Сами восточные святители иногда высказывають такія мнѣнія, которыя вполнѣ, повидимому, подтверждають церковное первенство Московскаго государства на всемъ православномъ Востокѣ. Патріархъ цареградскій Іеремія говорилъ царю Өеодору Іоанновичу: "Понеже убо ветхій Римъ падеся Аполлинаріевою ересью, вторый же Римъ, иже есть Константинополь, Агарянскими внуцы отъ безбожныхъ турокъ обладаемъ, твое же, о благочестивый царю, великое россійское царствіе, третій Римъ благочестіемъ всѣхъ превзыде"... Съ большой похвалой отзывался о московскомъ православіи также и Өеофанъ, патр. іерусалимскій.

Отрицательный взглядъ москвичей на грековъ нашелъ для себя самое полное выраженіе въ сочиненіяхъ Арсенія Суханова. Арсеній, по порученію властей, совершилъ потздку на греческій Востокъ и послт этой потздки составилъ свой "Проскинитарій", въ которомъ передаетъ веденныя имъ съ греками пренія. Здтьсь авторъ развиваетъ такую мысль: былъ у Бога возлюбленный родъ Израиль, но онъ не позналъ Бога, и Господь Богь отвергъ его, а на его мъсто избралъ грековъ и прочихъ втрующихъ. Но и греки "возгордились", стали мнить себя источникомъ втры, и за такъй ихъ "высокоуміе" Богъ отринулъ ихъ и передалъ въ руки бастиланъ. Съ этихъ поръ они находятся "у темной власти подъ началомъ" и сами почти совствиъ "обасурманились". Вслъдствіе этого ихъ никакъ уже нельзя признать источникомъ правой втры: "у нихъ было христіанство, да миновалось".

Такого же отрицательнаго взгляда придерживались москвичи и по отношенію къ малороссамъ. Особенной подозрительностью отличалось время патріарха Филарета, который изъличныхъ наблюденій въ польскомъ плѣну надъ бытомъ западноруссовъ пришелъ къ крайне отрицательному на нихъ взгляду, и свое недовѣріе къ нимъ осуществлялъ въ цѣломъ рядѣ мѣръ (запрещеніе «литовской печати

книгъ, испытаніе приходящихъ изъ Бѣлоруссіи), направленныхъ противъ вторженія къ намъ разныхъ неправославныхъ ученій изъ Западной Россіи. Послѣ смерти Филарета Никитича, въ кратковременное правленіе партріарха Іоасафа І, отношенія церковной власти къ кіевлянамъ смягчаются, но въ обществѣ, подъ вліяніемъ нѣкоторыхъ неотмѣненныхъ постановленій Филарета, все-таки сохраняется недовѣріе къ православію южноруссовъ, удерживающееся и впослѣдствіи.



Образцы письма: скоропись 1614 года.

Но рядомъ съ этим отрицательными взглядами на грековъ и малороссовъ въ Москву постепенно, съ одобренія правительственныхъ круговъ, проникаетъ другое къ нимъ отношеніе, и этимъ облегчается возможность вліянія на москвичей западно-русской и греческой образованности. Такого рода новое теченіе прежде всего обнаруживается въ дъятельности Московскаго печатнаго двора во время патріаршества Іосифа, такъ какъ издается рядъ переводовъ западно-русскихъ произведеній: "Кириллова книга", напечатанная въ 1664 г., составленная протопопомъ Черниговскаго московскаго собора, Михаиломъ Роговымъ, пъликомъ изъ потемическихъ сочиненій южно-русскихъ писателей: Стефана Зизанія, вхаріи Копыстенскаго, Василія, свя-

щенника Острожскаго. Въ 1648 г. издана "Славянская грамматика" Мелетія Смотрицкаго. Въ томъ же году печатается "Книга о въръ". составленная игуменомъ кіевскаго Михайловскаго монастыря, Наоанаиломъ. Въ 1649 г. выходитъ еще одинъ переводъ южно-русскаго изданія, такъ называемый "Малый Катихизисъ" Петра Могилы. Въ 1650 г. напечатана въ первый разъ "Кормчая книга", въ которую внесена глава "о тайнъ супружества", заимствованная изъ Требника Петра Могилы, а сюда включенная изъ католическихъ требниковъ.

Вліяніе западно-русское и греческое выражается также и въ вопрость объ учреждении въ Москвть школы. Мысль о школть была не новая. Еще въ 1593 г. александрійскій патріархъ Мелетій Пигасъ писалъ царю Өеодору Іоанновичу: "Устрой у себя, царь, греческое училище (φροντιστέον μαθήματων έλληνικών), какъ живую искру священной мудрости, потому что у насъ источникъ мудрости грозитъ изсякнуть до основанія". Но не было ничего сдълано, и первая попытка учредить школу относится ко времени патріарха Филарета. Въ 1632 г. прі таль въ Москву протосинкеллъ александрійскаго патріарха, архимандрить Іосифъ. Ему было предложено остаться въ Москвъ на службъ, и изъ грамоты къ нему отъ царя и патріарха мы узнаемъ, что въ Москвѣ быль или учреждался въ это время особый учительный дворъ, на которомъ Іосифъ долженъ былъ обучать дътей, можетъ-быть, для того, чтобы приготовить себъ преемниковъ въ переводахъ. Но этой школъ не суждено было долго просуществовать: она закрылась, какъ думаетъ митрополить Макарій, со смертью архимандрита Іосифа, и въ Москвъ заботились въ это время о пріисканіи вм'єсто Іосифа другого учителя. Такъ, по крайней мъръ, можно заключать на основании грамоты къ царю Михаилу Өеодоровичу константинопольскаго патріарха Кирилла Лукариса, который писаль: "Я нынъ хотъль прислать къ вамъ, великимъ государямъ, учителя Киріака отъ святой Авонскія горы, но онъ ъхать не могъ, потому что старъ и безсиленъ; сказывалъ мнъ архимандрить Амфилохій, чтобы прислать къ вамъ, великимъ государямъ, иного учителя, и я буду впредь сыскивать".

Въ 1640 г. кіевскій митрополить Петръ Могила предлагаль царю Михаилу Өеодоровичу устроить въ Москвъ училище, въ которомъ кіевскіе монахи обучали бы дѣтей греческому и славянскому языку, но этой мысли суждено было осуществиться только въ слѣдующее царствованіе. Черезъ пять лѣтъ послѣ этого, уже при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ, прибыло въ Москву отъ собора восточныхъ патріарховъ торжественное посольство, во главѣ котораго стоялъ Өеофанъ, митрополитъ палеопатрасскій. Өеофанъ подалъ царю очень интересную записку, въ которой указывалъ на бѣдственное состояніе православной Церкви на Востокѣ. Онъ говорилъ, что латины и люторы, пользуясь тѣмъ, что у грековъ нѣтъ своихъ типографій, печатаютъ ихъ богослужебныя книги, творенія св. отцовъ, и наполняютъ ихъ разными своими искаженіями, "вмѣщаютъ лютое зѣліе, поганую свою ересь". Бороться съ ними невозможно, потому что они пересиливаютъ

деньгами. Патріархъ Кириллъ Лукарисъ попробовалъ завести свою типографію, но они предали его невърнымъ бусурманамъ, испортили печать, причинили на 10.000 руб. убытку, такъ что онъ едва спасся. Единственная надежда у грековъ на православнаго великаго русскаго государя. Извъщая все это государю, Өеофанъ обращался къ нему со слъдующей просьбой: "Да повелиши быть греческой грамотъ и пріъхати греческому учителю учить русскихъ дътей философства и богословія, греческому языку и по русскому... Здъсь исполнятся древнія книги, будутъ ихъ печатать и переводить на русскій языкъ прямо, подлинно и благочестиво".

Вѣроятно, вслѣдствіе этой записки, Өеофану было поручено пригласить такого учителя, и по его рекомендаціи въ 1646 г. прибыль въ Москву цареградскій архимандрить Венедикть, который прожиль вдѣсь до мая слѣдующаго года. Однако онъ здѣсь не понравился. Какіе-то люди, считавшіе себя, по его словамъ, "великими учеными и мудрецами", находили, что онъ непригоденъ для того дѣла, которое ему предполагалось поручить. Чтобы чѣмъ-нибудь его занять, ему дали переводить латинскую книгу объ индѣйскомъ царствѣ, которую онъ и перевелъ со своимъ толмачомъ Ивашкой Соболевымъ. Обнаруж ились разные не совсѣмъ чистые въ нравственномъ отношеніи поступки Венедикта, и, наконецъ, ему дали милостыню, посовѣтовали не называться впредь учителемъ и отправили на родину.

Въ 1649 году произошло очень важное обстоятельство, подъйствовавшее и на ходъ книжныхъ исправленій, въ смыслѣ усиленія греческаго вліянія, и отразившееся также и на школьномъ вопрось: это быль прівадь въ Москву іерусалимскаго патріарха Паисія, который чуть ли ни съ первыхъ дней своего пребыванія въ Москвъ началъ относиться критически къ замъчаемымъ имъ особенностямъ московской церковной жизни, указывая нѣкоторымъ изъ своихъ московскихъ вліятельныхъ знакомыхъ на необходимость исправленія обрядовъ русской Церкви и согласованія ихъ съ греческими. Изъ этихъ знакомцевъ Паисія, которымъ онъ передавалъ свои "зазиранія", особенно понравился ему молодой Новоспасскій архимандрить Никонъ; въ письмъ своемъ къ царю Алексъю Михайловичу Паисій отзывается, что Никонъ-"мужъ благоговъйный и преданный государю", что ему полюбилась бесъда Никона, а потому онъ и просить позволенія свободно съ нимъ вид'ється и разговаривать. Другимъ собес'єдникомъ патріарха Паисія былъ Стефанъ Вонифатьевъ.

Здѣсь мы должны сказать о московскомъ кружкѣ, сгруппировавшемся около царскаго духовника Стефана Вонифатьева, и имѣвшемъ въ свое время весьма сильное вліяніе на ходъ церковныхъ дѣлъ. Самъ Вонифатьевъ, будучи въ силу своего положенія, лицомъ очень вліятельнымъ, отличался, кромѣ того, высокими нравственными качествами. По причинѣ всего этого онъ пользовался большимъ авторитетомъ и былъ заправилой собравшагося около него кружка.

Для характеристики этой личности важенъ сохранившійся до насъ сборникъ "Книга, глаголемая Златоустъ", съ подписью по м'встамъ "Стефана Вонифатьева келейная". Въ этомъ сборникъ находимъ "Слово о правдъ", которое, по всей въроятности, принадлежитъ самому Стефану.

Въ "словъ" послъ указанія въ духъ теоріи третьяго Рима на то, что, кромъ "россійскаго языка", нътъ нигдъ правовърующаго государя, проповъдникъ считаетъ необходимымъ намътить для царя ть средства, которыми онъ можетъ подтвердить свое правовъріе. Туть мы встръчаемся съ нъкоторыми реальными чертами русскаго быта; такъ, проповъдникъ указываетъ на тягость "ямскихъ собраній", на притесненія сборщиковъ царскихъ податей; упоминаются также и "царскіе землем врительній писаріе, которые много медлять и много брашна у ратаевъ изъядаютъ". Перечисливъ эти недостатки общественнаго строя, авторъ рекомендуетъ, между прочимъ, снять съ земледельцевъ ярмо ямской гоньбы и возложить его на купцовъ, "елицы во градъхъ продающе и скупающе и прикупы богатьюще, понеже многа прибытка стяжатели суть"; никакихъ же другихъ тягостей при этомъ на купцовъ не налагать. Въ трехъ другихъ сочиненіяхъ упомянутаго сборника говорится подробно о русскихъ суевъріяхъ, о пьянствъ и церковномъ строеніи.

Кромъ такихъ литературныхъ поученій, Стефанъ Вонифатьевъ дъйствовалъ на молодого благочестиваго царя и на окружающихъ его бояръ своими личными бесъдами. По словамъ біографа Неронова, Стефанъ Вонифатьевъ "зъло пекся, да не совратится умъ царя въ нъкая злая, и бояръ увъщеваше со слезами непрестанно, да имутъ судъ правый безъ мзды и не на лица зряще да судятъ". При бракосочетаніи царя съ Марьей Ильиничной Милославской Стефанъ "и моленіемъ и запрещеніемъ устрои не быти смѣху никаковому, ниже кощунамъ, ни бъсовскимъ играніямъ, ни пъснямъ студнымъ, ни сопелному, ни трубному козлогласованію", такъ что вліяніе Стефана на царя началось очень скоро послѣ его вступленія въ должность духовника. Всв эти наставленія Стефана отличались мягкостью; очень ръдко онъ ръшался кого-нибудь оскорблять, а потому и пользовался общею любовію, такъ что даже впоследствіи, когда Стефанъ перешель на сторону Никоновскихъ новшествъ, Аввакумъ вспоминалъ объ этомъ времени съ полнымъ сочувствіемъ: "Добро было при протопопъ Стефанъ, —писалъ онъ царю Алексъю Михайловичу, —яко все быша тихо и немятежно, ради его слезъ и рыданій и негордаго ученія; понеже не губилъ Стефанъ никого до смерти, яко же Никонъ, ниже поощрялъ на убіеніе".

Единственный изв'єстный намъ прим'єръ р'єзкости Стефана упоминается въ челобитной 1649 г. патріарха Іосифа царю Алексію Михайловичу. Отсюда мы узнаемъ, что Стефанъ жаловался за что-то царю на патріарха и на весь освященный соборъ, говорилъ, что въ Московскомъ государств'є н'єтъ Божіей Церкви, а патріарха и вс'єхъ

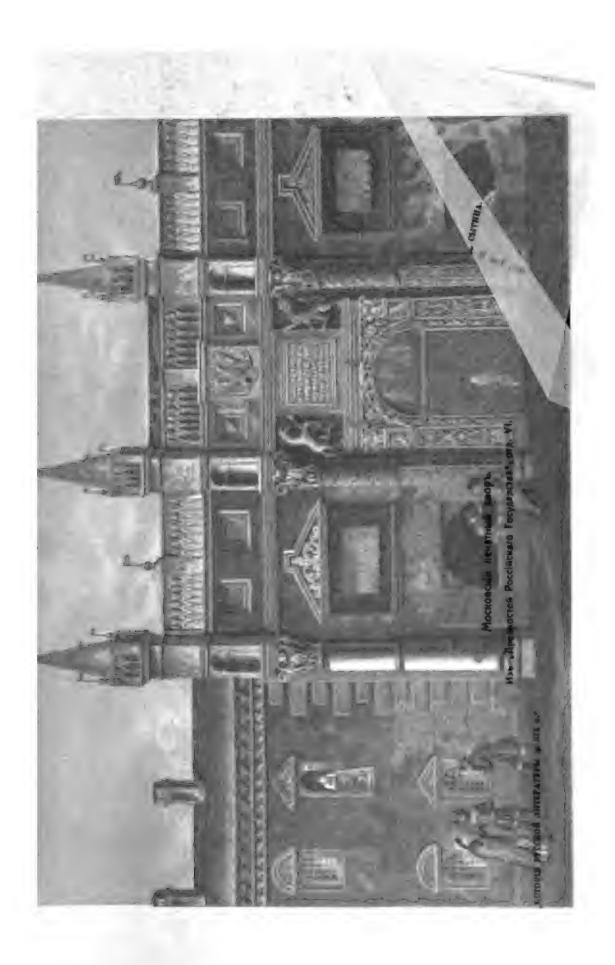

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

архіеревъ называлъ волками и губителями. Причина такихъ рѣзкихъ сужденій Стефана остается неизвѣстной; вѣроятно, онъ такъ выражался подъ вліяніемъ бесѣдъ съ Паисіемъ.

Вторымъ крупнымъ дѣятелемъ въ кружкѣ Стефана является протопопъ Иванъ Нероновъ. Это былъ человѣкъ уже совершенно иного характера. Еще юношей онъ пришелъ на Рождественскихъ праздникахъ въ Москву и, идя мимо какого-то "бѣсовскаго игралища" и "узрѣвъ плищь и различная подобія демонская и видѣвъ домъ великій, изъ него же исхождаше множество юношей и человѣкъ молодыхъ и состарѣвшихся, бѣсовскому тому игралищу послѣдующихъ", "разжегся



Въёздъ посольства ф. Кленка въ Москву въ 1675 году. (Изъ Амстердамскаго изданія).

духомъ" и началъ обличать принимающихъ участіе въ игрищахъ, за что они, по сказанію "Житія", набросились на него, какъ дикіе звъри, и били немилостиво, такъ что "Іоаннъ отъ многаго того біенія лежаше, аки мертвъ, отъ вечера даже до полунощи". Затъмъ "Житіе" сообщаетъ намъ о томъ, что Нероновъ учился около Великаго Устюга у нъкоего богобоязненнаго человъка, именемъ Тита. Грамота давалась Неронову съ большимъ трудомъ. "Іоаннъ учашеся въло медленно, яко единъ букварь учаше лъто и мъсяцевъ шесть. И непрестанно моляшеся Господу Богу, да подастъ ему разумъ божественнаго Писанія... Многажды и учитель, прилежаніе его зря и косенъ того умъ видя, плакаше о немъ". Далъе въ "Житіи" разсказывается, что всъ эти трудности разръшились чудеснымъ отверзеніемъ ума Іоаннова. При всъхъ житійно шаблонныхъ прикрасахъ этого повъствованія мы видимъ, что въ своемъ ученьи Іоаннъ проявиль немалую настойчивость.

Затыть мы находимь Іоанна священникомь въ сель Никольскомъ, около Юрьевца, и тутъ онъ опять выступаетъ въ роли обличителя, нападаеть на "пьянство и многое безчинство" іереевъ своего села и этимъ такъ возстановляетъ ихъ всехъ противъ себя, что они подають на него патріарху Филарету челобитную, подъ которой подписался даже и тесть Іоанна, а также и некоторые міряне. Вледствіе этого Нероновъ вынужденъ былъ тайно ночью бъжать въ Троице-Сергіевскую лавру, гдт въ это время архимандритомъ былъ знаменитый Діонисій, съ которымъ Іоаннъ много бесъдуеть о духовныхъ дълахъ и читаетъ божественное писаніе. Діонисій принялъ сторону Іоанна, написаль о томъ патріарху, и послів разслівдованій Іоаннъ возвращенъ былъ назадъ въ село Никольское. "Діяволъ же, не терпя добродътели мужа сего, паки наущаше тъхъ же нань іереевъ, влагая имъ ненависть велію на истиннаго служителя Божія, и распыхахуся зъло сердцы своими на праведнаго и непрестанно поношаху тому, съ досадами укоряюще его".

Такія отношенія стали подъ конецъ невозможными, и Нероновъ удалился въ Лысково. Здѣсь онъ пользовался наставленіями священника Ананіи, въ домѣ котораго онъ жилъ, много успѣлъ въ изученіи божественнаго писанія и, завершивъ этимъ свое образованіе, съ благословенія Ананіи перешелъ въ Нижній-Новгородъ, гдѣ и начинаетъ служить въ опустѣвшей деревянной церкви Воскресенія Христова. Забота о благоустройствѣ этого храма, строгое и точное исполненіе богослужебнаго чина, постоянное и вполнѣ доступное для простыхъ слушателей толкованіе священнаго писанія и твореній отцовъ Церкви вскорѣ обратили на Іоанна общее вниманіе и любовь нижегородскаго населенія, такъ что онъ въ своей дѣятельности уже не ограничивался одной своей церковью, "но исхождаше по стогнамъ града и на торжища, нося съ собою книгу великаго свѣтильника Іоанна Златоуста, именуемую Маргаритъ, возвѣщая всѣмъ путь спасенія".

Однако вскорѣ Нероновъ подвергся гоненію со стороны нижегородскаго воеводы, Өеодора Шереметева, тѣмъ болѣе, что Іоаннъ иногда
всенародно выступалъ съ обличеніемъ воеводы, который былъ "жестокъ
и суровъ зѣло и мздоимецъ". Шереметевъ приказалъ Іоанна посадить
въ темницу и наложить "на выю и нозѣ его узы желѣзныя". Заступничество патр. Филарета спасло Неронова отъ дальнѣйшихъ преслѣдованій, онъ былъ выпущенъ изъ темницы и продолжалъ свою
проповѣдническую дѣятельность въ Нижнемъ-Новгородѣ, при чемъ
ему не одинъ разъ еще пришлось сталкиваться съ разными лицами
въ ревностномъ исполненіи своихъ обязанностей, какъ онъ ихъ понималъ.

По восшествіи на престолъ царя Алексъя Михайловича, Стефанъ Вонифатьевъ, достигнувъ своего вліятельнаго положенія, перевелъ Неронова изъ Нижняго-Новгорода въ Москву и назначилъ его протопопомъ церкви Казанской Богородицы. Переселившись въ Москву,

Нероновъ съ такииъ же успъхоиъ, какъ и въ Нижнеиъ-Новгородъ, продолжаетъ свое проповъдничество и, какъ одинъ изъ ближайшихъ сотрудниковъ Стефана Вонифатьева и потому липо очень авторитетное, принимаетъ дъятельное участіе въ различныхъ церковныхъ иъропріятіяхъ, направленныхъ къ улучшенію религіознаго и иравственнаго состоянія русскаго общества. Къ этимъ двуиъ лицамъ вскоръ



Изъ Сійскаго иконописнаго подзинника. (Бесёда царя Алексёя Михайловича и патріарха Никона).

присоединяются и другія, напр., протопопъ Аввакумъ, костромской протопопъ Даніилъ, муромскій протопопъ Логгинъ.

Когда явился въ Москву патр. Паисій, то съ нимъ, какъ мы указали, сблизились Никонъ и Стефанъ Вонифатьевъ, хотя на такое сближеніе съ греками другіе члены кружка смотрѣли не совсѣмъ одобрительно. Кромѣ этихъ двухъ лицъ, очень можетъ быть, что патріархъ Паисій имѣлъ значеніе и для ихъ друга Ө. М. Ртищева, давъ новый толчокъ его стремленіямъ къ насажденію въ Москвѣ школьнаго ученія. Паисій, по всей вѣроятности, указывалъ такъ же, какъ и ранѣе

его приходившіе греческіе іерархи, на пользу учрежденія въ Москвъ школы, и въ качествъ учителя риторики въ этой будущей школь быль оставленъ въ Москвъ и Арсеній Грекъ. Кромъ этого, царь просиль патріарха Паисія пріискать на Востокъ между учеными греками "учителя премудраго и православнаго, который не имъль бы никакого порока благочестивой въры, да учинитъ учительство и учитъ эллинскій языкъ". Во время же пребыванія патріарха Паисія въ Москвъ царь Алексъй Михайловичъ писалъ преемнику Петра Могилы, кіевскому митроп. Сильвестру Коссову, прося "приговорити и прислати" въ Москву священно-иноковъ Арсенія Сатановскаго и Дамаскина Птицкаго, которые вызывались для перевода Библіи на славянскій языкъ. Митрополить прислалъ Арсенія Сатановскаго и Епифанія Славинецкаго, а въ 1650 году пріткалъ Дамаскинъ Птицкій. Между прочимъ, этимъ ученымъ кіевлянамъ предполагалось поручить и "риторское ученіе", но школы они не создали.

Въ это же время, или нъсколько ранъе, какъ предполагаетъ митр. Макарій, О. М. Ртищевъ основалъ свое училище близъ дороги изъ Москвы въ Кіевъ, у церкви св. Андрея Стратилата, въ двухъ поприщахъ отъ Москвы. Здёсь онъ построилъ монастырь во имя св. Преображенія Господня и поселиль тридцать монаховъ, вызванныхъ изъ Кіево-Печерской лавры, изъ Межигорскаго и др. малороссійскихъ монастырей, "въ житіи и чинъ и во чтеніи и пъніи церковномъ и келейномъ правилѣ изрядныхъ". Въ настоятели имъ онъ выбралъ Досиевя. Кромъ этихъ иноковъ, Ртищевъ былъ въ сношеніяхъ съ Епифаніемъ Славинецкимъ и др. учеными малороссами; онъ любилъ ученыхъ людей и проводилъ съ ними иногда цѣлыя ночи въ любезномъ собесъдованіи; онъ постоянно заботился о матеріальномъ благосостояніи своего монастыря, давалъ ему все потребное изъ своего имънія; благодаря такому дъятельному его участію, монахи успъшно вели дъло обученія московскаго юношества, а также перевели съ греческаго на славянскій языкъ много душеполезныхъ книгъ.

Новшество, заводимое Ртищевымъ, обратило на себя общее вниманіе и возбуждало различные толки, далеко не всегда сочувственные. Извъстное подозрительное отношеніе москвичей къ малороссамъ было распространено и на монаховъ, вызванныхъ Ртищевымъ: ихъ тоже заподозрили въ неправославіи и опасались итти къ нимъ въ науку. Въ 1650 г. со стороны нъкоего чернеца Саула къ царю поступилъ доносъ на новыхъ учителей и на ихъ науку. Доносчикъ выставляетъ, между прочимъ, на видъ то, что кіевляне обучаютъ и латинскому языку, а "кто по-латыни научится, тотъ съ праваго пути совратится".

Московскіе люди къ самому установленію школы относились, по всему въроятію, не особенно сочувственно, и, какъ бы въ подтвержденіе своихъ опасеній, они замѣчаютъ, что молодые люди, ихъ дѣти, попавшіе въ эту школу, совершенно отрываются отъ нихъ, просятся со слезами въ Кіевъ и скептически относятся къ авторитету благо-

честивыхъ протопоновъ пользующихся такимъ почетомъ при дворт и въ духовномъ мірт, осмъднаваются про нихъ говорить, что они "враки вракуютъ". Можно предполагать въ указанномъ доность отголосокъ сужденій самихъ благочестивыхъ протопоновъ, Ивана, Степана и др., которымъ не нравилась конкуренція ученыхъ кіевлянъ, смотртвимхъ на нихъ свысока, какъ на невтаждъ; но при этомъ нельзя не замітить, что эти сужденія находили для себя вполить подготовленную почву въ томъ тревожномъ настроеніи, которое охватывало москвичей при усиливавшемся наплывть западныхъ новшествъ.

Къ концу XVI и въ XVII въкъ, по мъръ развитія государства и по мъръ возникновенія въ немъ разныхъ новыхъ потребностей, все болье и болье сознается необходимость, съ одной стороны, во введеніи западныхъ новшествъ, а съ другой—въ западныхъ людяхъ которые, поступая на русскую службу, могли бы отвъчать новымъ запросамъ и потребностямъ. Государству необходимы ремесленники, офицеры, торговцы и т. д., и оно призываетъ ихъ съ Запада и дълаетъ ихъ учителями русскихъ.

Конечно, на службу въ малознакомую, полуварварскую страну, къ русскому государю шли съ Запада не лучшіе люди, а являлся разный сбродъ, своего рода "казаки западно-европейскіе", какъ ихъ мѣтко называетъ Соловьевъ, "извѣчнымъ занятіемъ которыхъ было—служить въ семи ордахъ, семи королямъ, искать хорошаго жалованья и добычи въ службѣ разныхъ государей; служилые иноземцы были совершеннѣйшіе космополиты, отличавшіеся полнымъ равнодушіемъ къ судьбамъ той страны, гдѣ они временно поселились, отличавшіеся легкой нравственностью. Трудно было сыскать между ними кого-нибудь съ научнымъ образованіемъ: такіе люди не пошли бы въ наемныя дружины; но это были обыкновенно люди живые, развитые, много видѣвшіе, пріятные и веселые собесѣдники, любившіе хорошо, весело пожить, попировать за полночь, беззаботные, живущіе день за день, привыкшіе къ крутымъ поворотамъ судьбы".

Иноземцы сразу начали досаждать тому же государству, которое ихъ призывало. Въ очень большомъ количествъ провозили они чрезъ Архангельскъ контрабанду, отъ чего государевой казнъ чинилась не малая поруха; провозили табакъ и иные заповъдные товары, а изъ Московскаго государства вывозили шелкъ-сырецъ и всякіе другіе товары. За границей дълалось много фальшивыхъ московскихъ серебряныхъ денегъ, очень худого качества, мъшанныхъ наполовину съ мъдью; эти деньги обмънивались въ Россіи на старые московскіе рубли чистаго серебра. Но иноземцы не ограничивались такими дъйствіями и совершенно открыто отказывались исполнять нъкоторыя правительственныя распоряженія.

Дъйствуя иногда въ разръзъ съ правительственными распоряженіями и въ ущербъ государственнымъ финансамъ, нъмцы были гораздо тягостите для земскихъ людей. Въ 40-хъ годахъ XVII стольтія произошли значительные безпорядки и смуты во многихъ мъстностяхъ

Московскаго государства, и изъ челобитной торговыхъ людей разныхъ городовъ мы узнаемъ, что причиною этому были, между прочимъ, притесненія отъ немцевъ, жившихъ на Руси по торговымъ деламъ. "А ихъ, государь, - говорится въ челобитной, - нѣмецкое элодѣйство къ намъ, холопямъ и сиротамъ твоимъ, всего государства торговымъ людямъ, и лукавый умыселъ тебъ, праведному государю, мы, холопи твои, объявляемъ". Злодъйство нъмецкое было, дъйствительно, очень велико и могло возбуждать сильнъйшіе взрывы народнаго негодованія. Ежегодно пріважало въ Московское государство торговыхъ людей англичанъ человъкъ 60-70 и больше. Они устроили свои склады въ Архангельскъ, Холмогорахъ, на Вологдъ, въ Ярославлъ, въ Москвъ и др. городахъ, такъ что ихъ поселенія при Михаилѣ Өеодоровичѣ доходили по Волгъ уже до самой Астрахани. Окончательно водворившись въ Московскомъ государствъ, нъмцы завели постоянную торговлю не только по его окраинамъ, но и во внутреннихъ городахъ. Это были въ большинствъ представители богатыхъ и старинныхъ торговыхъ фирмъ и пользовались покровительствомъ русской власти, такъ что конкуренція съ ними была для містных торговцевъ нелегка и даже опасна. Началось искусственное поднятіе и пониженіе цівнъ на товары: "Какъ который товаръ будетъ подороже, и они тотъ товаръ учнутъ продавать, а который товаръ будетъ подешевле и на который товаръ походу нътъ, и они тотъ товаръ держатъ у себя въ дом'ть года по два и по три, да какъ товаръ подымется въ ц'ть, такъ и продавать учнутъ". Цфны на московскіе товары такъ упорно сбивались, что многіе купцы "плачучи отдавали свой товаръ за безцѣнокъ". Прежде англійскіе нѣмцы вымѣнивали свои товары на русскіе черезъ мъстныхъ купцовъ посредниковъ, теперь стали покупать они сами на мъстахъ ихъ производства, "своимъ заговоромъ", и "разсылаютъ, — заявляли русскіе люди въ своей челобитной, — покупать по городамъ и въ уфады, закабаля и задолжа многихъ бъдныхъ и должныхъ русскихъ людей, и тъ товары покупя, русскіе люди привозять къ нимъ, а они провозять въ землю свою безпошлинно; а иные русскіе товары они, аглинскіе нізмцы, у города продають на деньги галанскимъ и бараборскимъ и анбурскимъ нъмцамъ, а въсятъ у себя на дворъ въ свои телъги и увозятъ на галанскіе и на бараборскіе и на анбурскіе корабли тайно, и твою государеву пошлину крадуть, и всеми торгами, которыми искони вечными мы, холопи и сироты твои, торговали, завладели аглинские немцы, и оттого мы, холопи и сироты твои, своихъ искони въчныхъ старыхъ торговыхъ промысловъ отстали и къ Архангельскому городу ъздить перестали".

Для примъра торговые люди въ своей челобитной приводятъ слъдующую уловку нъмцевъ, отъ которой чинилась поруха и государевой казнъ и земскимъ людямъ: первоначально получили право торговли въ Московскомъ государствъ только 23 человъка, которые и были поименованы въ жалованной грамотъ; но изъ нихъ остава-

лось въ живыхъ всего 3 или 4 человѣка, да и тѣ уже не ѣздили въ Россію, а пріѣзжали совсѣмъ другіе люди, не имѣвшіе никакого права на это, называясь братьями, племянниками, приказчиками лицъ, записанныхъ въ грамоту.

Еще характернъе случай, бывшій съ ярославцемъ, торговымъ человъкомъ, Антономъ Лаптевымъ, который поъхалъ при Михаилъ Өеодоровичь въ Голландію съ пушнымъ товаромъ; тамъ у него ничего не купили, а когда онъ вернулся въ Архангельскъ, тъ же нъмцы взяли его мъха по большой цънъ. Русскіе люди, видя такое коварство нъмцевъ, начали ихъ укорять въ неблагодарности за милости русскаго государя. А нъмцы говорили: "Для того мы у Антона Лаптева товару не купили, чтобы инымъ русскимъ людямъ твадить въ наше государство не было повадно; а только въ нашихъ государствахъ русскіе люди учнутъ торговать такъ же, какъ мы у васъ, и мы всё станемъ безъ промысловъ, такъ же оскудетмъ, какъ и вы, торговые люди; да не токмо вы, русскіе люди, въ наши государства пытались пріважать, кизыльбаши съ товарами своими, съ шелкомъсырцомъ и мы у нихъ потому же товаровъ не купили, и они, живучи долгое время, и опять назадъ съ товаромъ своимъ пофхали къ себъ и послъ того и ъздить не стали; а вамъ бы, торговымъ людямъ, и то поставить себъ въ большую находку, что его, Онтона, и съ голоду не уморили". Подобный же фактъ былъ и съ дьякомъ Назарьемъ Чистого. И не одни торговые люди терпъли отъ иноземцевъ, много выносили отъ нихъ и другіе классы народа: солдаты и мелкіе служилые люди, которыхъ должны были немцы учить ратному строю, не мало терпъли отъ нихъ, при чемъ въ большинствъ случаевъ оставались въчными учениками и подчиненными нъмцевъ; черезъ торговлю въ значительной экономической зависимости находились отъ нихъ сельскіе и городскіе жители, а подчасъ даже подвергались оскорбленіямъ. Такъ, въ Москвъ неръдки были кутежи и попойки нъмецкихъ офицеровъ и солдатъ, и послъ нихъ пьяные иноземцы буйно расхаживали по городу и били всякаго попадавшагося имъ навстречу.

Не по нраву были, конечно, русскимъ людямъ такія притѣсненія и выходки нѣмцевъ, тяжело имъ было сносить все это, и расправлялись они сами съ своими притѣснителями, и обращались они съ жалобой и мольбой о защитѣ къ высшему правительству и къ самому государю: въ 1646 году была подана челобитная отъ торговыхъ людей, въ 1649 двѣ челобитныя: одна отъ дворянъ, другая отъ торговыхъ людей. Въ одной челобитной просили государя: "Заморскихъ нѣмцевъ изъ Московскаго государства выслать и впредь велѣть русскимъ людямъ торговать съ нѣмцами у Архангельскаго города", такъ какъ "московскіе гости и торговые люди во всѣхъ торгахъ и промыслѣхъ отъ нѣмецъ погибли и разорилися до конца, да нѣмцы-жъ, будучи въ Московскомъ государствѣ, провѣдываютъ про вѣсти и пишутъ въ свои земли всякіе дѣла". Предлагалось даже

нъчто въ родъ выкупа, чтобы избавиться отъ нъмцевъ. "А что-де нъмцы, - говорилось въ челобитной, - будучи въ Московскомъ государствъ и въ городъхъ, устроили себъ дворы и на дворъхъ поставили палаты, и только де укажеть государь тв ихъ дворы со всвиъ строеньемъ оценить, чего те дворы стоять, и за те де дворы гости и торговые люди и денги по цънъ нъмцамъ заплатять міромъ. А у которыхъ де нъмецъ Московскаго государства на торговыхъ людехъ есть кабальные долги, и тв-де долги нъмцамъ русскіе заплатять, а чего-де будеть темъ должникамъ заплатить вскоре будеть немочно, и тъ-де достальные долги нъмцамъ заплатятъ гости-жъ и торговые люди міромъ. А на комъ-де нѣмцы скажуть долговые деньги бєзъ кабалъ, и тому бы, государь, по своему государеву уложенью върить не велълъ: будетъ де кому нъмцы въ какихъ долгахъ върили безкабально, и они-де съ тъми людьми въ долгу сочтутца по душамъ". Однако всъ такія жалобы и проекты изгнанія нъмцевъ не могли вести ни къ какимъ последствіямъ, такъ какъ правительство само призывало нѣмцевъ и не могло имъ не покровительствовать.

Темъ более трудно было москвичамъ бороться съ немпами, что теперь уже начиналось ихъ культурное вліяніе, имъ начинали уже подражать. Въ высшемъ классъ московскаго общества встръчается уже много людей, перенявшихъ заморскіе нізмецкіе обычаи; нъкоторые бояре выпускають своихъ женъ изъ теремовъ; царицы **т**адять въ открытыхъ экипажахъ; многіе молодые люди бреють бороду, курять и нюхають проклятое заморское зеліе-табакъ. Являются, правда, какъ исключенія, но все же являются, личности, въ родъ кн. Ивана Хворостинина, которыя уже прямо высказывають полное презрѣніе къ своему родному быту и преклоняются предъ иноземными новшествами. Въ указъ царя и патріарха отъ 1623 г. говорилось, что кн. Хворостининъ, подвергшійся сильному латинопольскому вліянію въ Смутное время, не позволяль людямъ своимъ ходить въ церковь, "а которые пойдуть, техъ билъ и мучиль, говорилъ, что молиться не для чего"; держалъ у себя много образовъ латинскаго письма и много латинскихъ еретическихъ книгъ; собирался утхать въ Литву и нарядиться тамъ по-гусарски; говорилъ, что въ Москвъ и людей нътъ, народъ все глупый, жить ему не съ къмъ, и поэтому онъ хочетъ уъхать въ Римъ или въ Литву. Въ книжкахъ его сочиненія, писанныхъ стихами, найдены великія укоризны русскимъ людямъ, что они "съютъ землю рожью, а живутъ все ложью, что ему пріобщенія съ ними нѣтъ никакого".

Рядомъ съ этимъ фактомъ можно поставить и эпизодъ съ молодыми людьми, отправленными при Борисѣ Годуновѣ за границу, откуда они уже не возвращались.

Но рядомъ съ этимъ постепеннымъ увлеченіемъ иноземщиной шло противодъйствіе ему со стороны представителей старинной русской культуры, сохранявшихъ исконную антипатію къ латинамъ, переданную изъ Византіи. Правда, эта антипатія у насъ была все-

таки значительно смягчена, и даже въ духовенствъ, начиная съ Өеодосія Печерскаго, слышались голоса, допускавшіе милостивое отношеніе къ латинамъ, за что объщалась даже мзда отъ Бога; даже и нетерпимое осифлянство не касалось латинъ, хотя относительно своихъ домашнихъ еретиковъ оно не скупилось на казни. Въ народъ же, по всей въроятности, терпимость къ иноземцамъ была еще шире. Но, относясь съ некоторою мягкостью къ латинамъ и люторамъ, народъ былъ въ правъ ожидать и отънихъ такого же отношенія къ своей в'трь, къ своимъ нравамъ, а между тымъ иноземцы не отличались особенной деликатностью; они позволяли себъ насмъшки надъ православіемъ, надъ обрядами, надъ многими сторонами духовной жизни москвичей, которыя казались имъ странными; иногда они прямо даже пытались пропагандировать латинскія или протестантскія мненія, чемъ и вызывали противъ себя порой очень ръзкіе протесты. Олеарій сообщаеть о полковниць Лесли, которая "въ противность русской въръ, заставляла подвластныхъ ей русскихъ крестьянокъ тесть въ постные дни мясо... а что всего ужаснтве, однажды схватила она со ствны икону ихъ, бросила въ топившуюся печку и сожгла".

Очень неудобной представлялась близость лютеранских церквей къ православнымъ, такъ какъ, по жалобамъ духовенства, нѣмцы чинили этимъ великій соблазнъ народу. Жалуясь на такое положеніе дѣлъ, духовенство просило запретить нѣмцамъ покупать дворы и учинить особый указъ о старыхъ дворахъ и относительно кирокъ.

Интересны споры, происходившіе въ концѣ царствованія Михаила Өеодоровича, по вопросу о переходъ въ православіе королевича датскаго Вольдемара. Со стороны протестантовъ тутъ ясно высказались пропагандистскіе замыслы, встретившіе, правда, решительный отпоръ въ средъ московскаго духовенства и народа. При этихъ спорахъ представители православія оказались на высотъ своей задачи. Но эти диспуты представляются намъ высоко интересными по тому вниманію, съ которымъ за ними следили люди всехъ слоевъ общества. Съ сильнымъ и тревожнымъ вниманіемъ наблюдали русскіе люди за ходомъ этихъ преній, потому что туть, по ихъ взгляду, ставился вопросъ объ ихъ самобытности, которая отождествлялась для нихъ съ православною върою; приходилось защищать свой въками созданный домашній и общественный строй жизни, свои в врованія и уб'вжденія. Москвичи думали, что живя вм'єст'є съ иноземцами, они подвергаются опасности утратить свое старинное правовъріе и испортить свой національный обликъ. Указывали на необходимость самобытнаго развитія: "въ коейждо странъ свой обычай, — писалъ патріархъ Іосифъ въ окружномъ пославіи къ духовенству и мірянамъ,--не приходитъ чужой законъ въ другую страну, но каждая своего обычая законъ держитъ". Ординъ-Нащокинъ говорилъ: "что намъ за дъло до обычаевъ иноземныхъ, ихъ платье не по насъ, и наше не по нихъ".

Тъмъ болъе страшнымъ казался этотъ наплывъ всякихъ западныхъ новшествъ, что въ это время возбуждалось тревожное ожиданіе кончины міра, вслъдствіе предсказанія въ "Кирилловой книгъ" "второго Христова прихода иже имать быти въ осьмомъ въпъ".

Такимъ образомъ, время это было переходное и, какъ обыкновенно бываетъ, исполненное всеобщаго напряженія и тревоги за будущее. Уже теперь приготовлялась почва для раскола, но понуда еще сохранялось равновъсіе между требованіями исправителей и ихъ противниковъ, хотя можно было предвидъть, что нуженъ незначительный толчокъ, чтобы его нарушить.

Такой толчокъ вскоръ представился; случилось важное событіе перемъна патріарха. Умеръ патріархъ Іосифъ. Много выдающагося совершилось въ русской Церкви при его управленіи, но въ посліднее время личное его участіе въ дълахъ Церкви значительно ослабъло, благодаря дъятельности кружка Вонифатьева и примыкавшаго къ этому кружку новгородскаго митрополита Никона. Да и въ последніе годы своей жизни почившій патріархъ впаль въ душевное состояніе, граничившее съ умственнымъ разстройствомъ. Его стяжательность и бережливость доходили до крайности: ни одинъ изъ патріарховъ не оставиль такой, какъ Іосифъ, большой келейной казны, которую онъ копилъ, вероятно, изъ опасенія потерять свое мъсто. Царь Алексъй Михайловичъ, дълавшій опись его имущества, нашелъ у него деньгами 13.400 рублей да, кром'в того, много сосудовъ серебряныхъ и дорогихъ вещей. Все это не было у него записано, онъ все "наизусть въдалъ", и все содержалось въ замъчательномъ порядкъ. Подъ конецъ жизни Іосифъ, видя возвышеніе Никона и постоянно сталкиваясь съ ревнителями кружка Вонифатьева, сталь опасаться: "переменить меня, скинуть меня хотять, — безпрестанно говорилъ онъ, --а будеть и не отставять, и самъ за соромъ стану бить челомъ объ отставкъ, и денегъ приготовилъ себъ на дорогу".



Орнаменть доличнаго иконы кисти Никиты Павловца (1677 г.).



Расписной по дереву орнаменть на столе царевны Софыи Алексевны.

# Патріархъ Никонъ.

Предстояло избрать новаго патріарха. По своему положенію въ Церкви, по вліянію на царя, однимъ изъ первыхъ кандидатовъ на это мъсто быль новгородскій митрополить Никонь. Сынь "простыхь родителей", по указанію Шушерина, или "черемисина", и "русалки" (въроятно, русачки), по показанію Аввакума, онъ въ раннемъ дътствъ испыталь притесненія оть злой мачехи, но это только способствовало выработкъ въ немъ кръпкаго характера. Выучившись грамотъ, онъ полюбилъ чтеніе книгъ. Въ книгахъ онъ встрѣчалъ образы сильных в духом в иноковъ-подвижниковъ, его влекло подражать имъ, и онъ ушель въ монастырь Макарія Желтоводскаго. По просьбамъ родныхъ, онъ вышелъ изъ обители, женился и получилъ священническое мъсто. Но въ міру онъ не могъ оставаться, почти насильно заставиль жену постричься, а самъ удалился въ Анзерскій скить подъ началъ старца Елеазара. Однако онъ не ужился въ скигу, поссорился съ Елеазаромъ и такъ вооружилъ его противъ себя, что тотъ даже на него не хотелъ и смотреть. Тогда Никонъ перешель въ Кожеезерскій монастырь, гдв продолжаль предаваться усиленнымъ аскетическимъ трудамъ и чтенію божественнаго писанія. Его выбрали въ игумены. Слава о немъ, какъ о начетчикъ и подвижникъ, распространялась повсюду. Въ 1646 г. ему случилось пріфхать въ Москву по монастырскимъ деламъ. Тутъ его узналъ царь, на котораго онъ произвель очень хорошее впечатление, и Никонъ остался въ Москве архимандритомъ Новоспасскаго монастыря. Съ этого времени начинается его дружба съ царемъ, который любилъ наслаждаться его "богодухновенною бесъдою". Видя "тщаніе и попеченіе его объ убогихъ", царь приказалъ ему принимать и докладывать себъ "челобитныя объ обидимыхъ". Занимая такое выдающееся положеніе, Никонъ принималъ дъятельное участіе во многихъ церковныхъ преобразованіяхъ этого времени, быль въ хорошихъ отношеніяхъ съ кружкомъ Стефана Вонифатьева и съ О. М. Ртищевымъ и сумълъ сойтись съ пришлыми малороссами и греками и понять необходимость совета съ ними въ разныхъ нашихъ церковныхъ исправленіяхъ. Въ 1649 г. Никонъ былъ назначенъ митрополитомъ новгородскимъ. На этомъ новомъ мъсть во всей силь обнаружился его крутой и непреклонный характеръ. Его дъйствія во время извъстнаго новгородскаго мятежа показали, что онъ принадлежалъ къ такимъ людямъ, которые не могутъ ничемъ поступиться и готовы итти на всякія страданія за свое діло: Никона такъ избили, что онъ кровью кашлялъ и едва не умеръ. Но въ то же время люди, ему подобные, бываютъ часто способны и на сильнъйшій деспотизмъ. Новгородны жаловались, что Никонъ чинилъ многія неистовства и смуту въ міру великую. Незадолго до смерти Іосифа Никонъ былъ посланъ въ Соловецкій монастырь за мощами св. митрополита Филиппа. Съ нимъ было отправлено нъсколько бояръ, съ которыми онъ обращался довольно круто, требуя отъ нихъ строгаго выполненія церковныхъ предписаній, заставляя ихъ поститься и молиться. Имъ приходилось съ нимъ такъ тяжело, что въ письмахъ къ царю и друзьямъ своимъ они жаловались, что они совствит пропали, что лучше бы имъ гдт нибудь на Новой Земль, за Сибирью, съ княземъ И. И. Лобановымъ пропасть, нежели вздить съ новгородскимъ митрополитомъ, такъ какъ онъ силою заставляетъ говъть-, но никого, - добавляли они, - силою не заставить Богу въровать".

Когда умеръ Іосифъ, Никонъ еще не вернулся изъ Соловокъ. Въ замъстители умершаго патріарха кружокъ мътилъ Стефана Вонифатьева. Но тоть отказался. Тогда царь отсылаеть въ Соловецкій монастырь письмо къ Никону, котораго просить прибыть въ Москву поскорве для участія въ выборахъ новаго патріарха. Никонъ прівхаль въ Москву. Съ Вонифатьевымъ и со всей братіей онъ обошелся хорошо, "яко лисъ, челомъ да здорово", какъ выражается Аввакумъ, который объясняеть такое обращение Никона желаниемъ задобрить ихъ, чтобы они не мъшали ему достигнуть патріаршества. Но такое объяснение, можетъ-быть, и не совсемъ верно, такъ какъ Никонъ могъ не сомнъваться въ ръшеніи царя, а просто ему не было никакого пока основанія ссориться съ своими старыми друзьями. Никонъ былъ избранъ въ патріархи и при этомъ въ своей різчи къ царю и освященному собору онъ непремѣннымъ условіемъ принятія патріаршества ставиль об'єщаніе со стороны избиравшихъ его слушать его, "какъ начальника и пастыря, и отц**а крайнъйшаго"** 

во всемъ. Требуя такого объщанія отъ своей будущей паствы, Никонъ, конечно, имълъ въ виду заняться исправленіемъ церковныхъ недостатковъ, въ духъ тъхъ "зазираній", которыя убъдили его въ окончательной негодности старыхъ путей.

Заявивши въ своей рѣчи при вступленіи на патріаршій престолъ о своемъ желаніи заняться устраненіемъ недостатковъ русской церковной практики, Никонъ на первое мѣсто поставилъ вопросъ объ исправленіи богослужебныхъ книгъ и обрядовъ, согласно съ греческими образцами. Вмѣстѣ съ нѣкоторыми знатоками греческаго языка, въ числѣ которыхъ былъ и Епифаній Славинецкій, Никонъ усердно начинаетъ изучать документы и книги, находивщіеся въ его патріаршей книгохранительницѣ. Между прочимъ, онъ обратилъ вниманіе на греческую грамоту объ учрежденіи патріаршества въ



Автографъ патріарха Никона.

Москв'є; въ ней говорилось, что Россія во всемъ должна быть согласна съ вселенскими патріархами, не только въ вопросахъ догматическихъ и нравственныхъ, но и въ обрядахъ, и потому надо истреблять и предавать анаеем'в всякую новину.

Но кому же поручить исправление книгъ? Старыми справщиками при патріархѣ Іосифѣ Никонъ не могь быть особенно доволенъ, такъ какъ они, по незнакомству съ греческимъ языкомъ, не могли удовлетворять тѣмъ требованіямъ, которыя онъ предъявлялъ къ книжнымъ исправленіямъ. Къ дѣлу привлекается Арсеній Грекъ, о пребываніи котораго въ Москвѣ первое извѣстіе относится къ 1652 г., когда онъ назывался безмѣстнымъ старцемъ. Въ то же время съ печатнаго двора удаляются прежніе справщики (Иванъ Насѣдка, Савватій, Сила Григорьевъ).

Такія д'явствія патріарха возбуждають противь него недоброжелательное и даже враждебное отношеніе прежде всего со стороны кружка Вонифатьева. Очень многіе были недовольны Арсеніемъ Грекомъ. Недоброжелательство и недов'яріе къ патріарху-новатору еще болве возрастаеть, когда онъ издаеть "Сл'ядованную Псалтирь"

и въ этомъ изданіи измѣняеть правило о великопостныхъ поклонахъ и крестномъ знаменіи. Послів того, какъ по церквамъ разослано было это распоряжение Никона, къ Неронову собралась опальная его братія, чтобы посов'товаться о томъ, что сл'адуеть предпринять. Весьма важно въ этомъ случаъ, что братія сошлась не у Стефана Вонифатьева, который быль до сихь поръ настоящимь главою кружка. Что имъ дълать, не знали они, только видъли, "яко зима хощеть быти, сердце озябло и ноги задрожали". Нероновъ удалился въ Чудовъ монастырь, оставивъ свою церковь на попечение Аввакуму. Цтьлую недълю молился онъ, запершись въ палаткъ, и, наконецъ, слышить онъ отъ образа Спасителя голосъ, говорящій ему, что настало время страданія, что Россіи грозить отпаденіе оть віры, и надо сопротивляться. Тотчасъ же поспъшиль онъ сообщить о своемъ видъніи Аввакуму, Павлу, еп. коломенскому, протопопу костромскому, Даніилу и всей братіи. Получивъ такимъ образомъ какъ бы нѣкоторое благословеніе свыше, Аввакумъ и Даніилъ выступили съ протестомъ, выбрали изъ божественнаго писанія доказательства противъ Никонова распоряженія о поклонахъ и о сложеніи перстовъ и подали царю большую челобитную, до насъ не дошедшую. Государь, какъ предполагаеть Аввакумъ, отдалъ ее Никону, но Никонъ ничего не сдълалъ челобитчикамъ, въроятно, еще не желая преслъдовать людей, которые пользовались такимъ вліяніемъ въ прежнее патріаршество и съ которыми самъ былъ ранве друженъ, но теперь уже съ некотораго времени порвалъ связь.

Однако, хотя это дъло на время заглохло, не многаго нужно было, чтобы разгорълись страсти и нарушилось спокойствіе. Новое столкновеніе съ Никономъ произошло болбе изъ-за личныхъ мотивовъ. Въ 1653 г. патріархъ созвалъ у себя въ Крестовой палать соборъ для суда надъ муромскимъ протопопомъ Логгиномъ. Этого члена Нероновскаго кружка обвинялъ муромскій воевода въ томъ, будто онъ похулилъ иконы Спасителя, Богородицы и всъхъ святыхъ. Въ сущности дело, какъ оно излагается Нероновымъ въ "Росписи спорныхъ ръчей съ патріархомъ Никономъ" и Муромскими жителями въ ихъ челобитной за Логгина мъстному епископу, было совствиъ неважное. Жена муромскаго воеводы пришла къ Логгину подъ благословеніе. Логгинъ почему - то спросилъ: "не бълена ли ты?" Присутствовавшіе за нее вступились и обратились къ протопопу съ следующимъ казуистическимъ вопросомъ: "Что ты, протопопъ, хулишь бѣлила? безъ овлить не пишутся образа Спасителя, Богородицы и всыхъ святыхъ". Логгинъ отвъчалъ: "Какими составами пишутся образа, такіе и составляють писцы, а какъ такіе составы положить на ваши рожи, такъ и сами не захотите; самъ Спасъ, Пречистая Богородица честнъе своихъ образовъ". По утвержденію Неронова, Никонъ, не разслідовавъ дъла, велълъ отдать Логгина жестокому приставу.

Негодуя на такое распоряженіе, Нероновъ упрекалъ Никона въ томъ, что тотъ пересталъ держаться своихъ прежнихъ взглядовъ на грековъ и малороссовъ и разошелся съ своими прежними друзьями. Въ своихъ упрекахъ онъ дошелъ даже до оскорбленій и дерзостей по отношенію къ Никону, чёмъ и навлекъ на себя вскорт наказаніе: его сослали подъ началъ въ Новоспасскій монастырь, откуда, затёмъ, препроводили въ Вологду. Попалъ подъ опалу и протопопъ



Патріархъ Никонъ. (Изъ Альбома Мейербера).

**Аввакумъ, возбуждавшій народъ** своими проповѣдями противъ Никона. **Были сосланы и другіе члены кружка**.

Такъ было подавлено возникшее движеніе, но лишь на время, не совсѣмъ. Вскорѣ въ церковныхъ сферахъ совершаются такія событія (печатаются новыя книги, онѣ одобряются соборными постановленіями, предается анафемѣ двуперстіе и др.), которыя снова вызываютъ противниковъ Никона на систематическое противодѣйствіе. Нуженъ былъ удобный моментъ для выраженія протеста, и онъ скоро представился.

Московское государство было постигнуто великимъ народнымъ объдствіемъ-моровою язвою 1654 года, стубившею множество людей всякаго состоянія. Это б'єдствіе, въ связи съ начавшейся польской войной, было истолковано, какъ Божіе наказаніе за отступничество отъ старой, правой въры, - наказаніе, къ тому же предсказанное, какъ утверждалось, царю Іоанномъ Нероновымъ. Конечно, сосланные протопопы и ихъ сторонники въ Москвъ не могли упустить такого случая, чтобы не указать на него народу, какъ на яркое удостовърение своей правоты и неправды Никона. Между тъмъ, по указу патріарха, отсутствовавшаго въ Москвъ, отбирались и уничтожались распространенныя въ большомъ количествъ иконы латинскаго письма. Распоряженіе это исполнялось очень усердно и притомъ далеко не умѣло, такъ что вызывало ропотъ въ темномъ народъ, не отдававшемъ себъ отчета въ полной основательности требованія патріарха и потому увидъвшемъ въ этомъ дълъ еретичество и иконоборство. Обнаружилось волненіе. Въ соборную церковь, гдь быль у объдни управлявшій Москвой кн. М. П. Пронскій, пришли многіе земскіе и разныхъ слободъ люди и принесли икону Спаса Нерукотвореннаго съ выскребленнымъ ликомъ и подписью. Когда бояринъ вышелъ изъ церкви, собравшіеся стали жаловаться ему на поруганіе, учиненное надъ образомъ патріархомъ, и говорили, что имъ было видініе, побуждавшее встать противъ такого поруганія. Бояринъ уговорилъ толпу разойтись по домамъ, но вечеромъ къ Красному крыльцу опять собрались земскіе люди. Однако на этотъ разъ воеводамъ удалось успокоить народъ, но черезъ нъсколько дней волнение повторилось: Пронскій писалъ царицъ, что какая-то Степанида Калужанка съ братомъ Терешкою разсказывають виденія и запрещають печатать книги.

Подобныя явныя вспышки протеста были рѣдки. Усиленнѣе велась, такъ сказать, подпольная пропаганда протестовавшихъ. Особенно старался въ этомъ отношеніи Нероновъ, за которымъ шли и его ученики, напр., братья Плещеевы, находившіеся съ учителемъ въ дѣятельной перепискѣ. Самъ Нероновъ всюду, гдѣ только представлялся случай, энергично заявлялъ свои протесты и проповѣдывалъ о наступленіи послѣднихъ временъ. Все это движеніе становится интенсивнѣе съ тѣхъ поръ, какъ Никонъ оставляетъ патріаршество. Нарождается цѣлая литература, направленная противъ него и его дѣла и доказывавшая наступленіе кончины міра.

Изъ раскольническихъ писателей этого времени наше вниманіе обращаетъ на себя Спиридонъ Потемкинъ. Это былъ человъкъ съ большими связями, даровитый, широко образованный, знакомый съ языками греческимъ, латинскимъ и немного еврейскимъ. Ему принадлежитъ сборникъ изъ 9 главъ, называемый "Книгою о правой въръ". (Содержаніе: 1) о крестномъ знаменіи, 2) о Св. Духъ Господъ, 3) о книжномъ реформованіи и двунадесяти сатаниныхъ ученикахъ, 4) о связаніи сатаны и паки развязаніи, 5) о прелести и предотечахъ ан-





тихриста, 6) о премудрости Божіей, 7) о нечувственнъхъ христіянъхъ и т. д.).

Главнымъ основаніемъ нападокъ Спиридона Потемкина на новоисправленныя книги и на исправителей является то положеніе, что Церковь Христова "не требуетъ никакова исправленія, того ради яко ни погръшити можетъ, ни исправленія требуетъ". Непогръшимость



Патріархъ Никонъ въ полномъ облаченіи. (Ізъ альбома Мейербера).

Церкви выражается не только въ вѣрѣ, крещеніи и священствѣ, но и въ томъ, что Церковь "не можетъ поползнутися ни въ малѣйшемъ отъ догматъ святыхъ"; но такъ какъ буквализмъ, отличавшій въ равной мѣрѣ въ эту эпоху и старообрядцевъ и православныхъ, не отличалъ въ существѣ догмата отъ обряда, то у Спиридона Потемкина вполнѣ послѣдовательно явилось положеніе, что Церковъ не можетъ погрѣшитъ "ни въ единомъ словѣ, ни во псалмѣхъ, ни во ирмосахъ, ни въ обычаяхъ и нравѣхъ писанныхъ и держимыхъ,—вся бо церковная свята суть, и держаніе не пресѣчеся ни на единъ часъ".

Изъ такого взгляда естественно вытекаеть, что всякая попытка исправленія есть порча, производимая кознями сатаны, который старается, чтобы всё уклонилися въ латинскую ересь, и поэтому исправители "купно съ жидами путь устилаютъ антихристу богомерзкими догматы, еретическими составы". Оригиналы, съ которыхъ правятся новыя книги, испорчены разными латинскими вставками. "Нынё выходятъ книги еретическія, реформованныя, полныя злыхъ догматовъ, изъ Рима, Париса, изъ Винецыи, греческимъ языкомъ, но не по древнему благочестію, ихъ же прелагаютъ на словенскій языкъ". Насѣявши такимъ образомъ многоразличные плевелы, исправители сами постоянно сбиваются со своего пути и не знають, чего держаться: "на всяко лѣто десятижды себе реформуютъ на горшее, а никогда же въ разумъ истинный прійти не могутъ".

Своимъ противникамъ, похваляющимся ученостью, Спиридонъ старается доказать въ духъ прежнихъ представленій суетность мірского ученія. "Человітцы бо, — говорить онъ, — научившеся грамматики, и риторики, но и самыя филосовіи, аще не прибъгнутъ ко истинному учителю Христу, то что поможетъ грамматика, и что пособствуетъ риторика, и како наставитъ филосовія на путь истинный: единъ бо философъ аріянинъ, а другій македонянинъ, а третій лютеръ, инъ же кальвинъ, а інъ римлянинъ, и иныхъ множество, но сіи вси учатся въ римскихъ училищахъ, яже суть школы латинскія, а за ученіе не дають ничесо же, кром'в душъ своихъ". Указавъ на слабую сторону образованія исправителей, Спиридонъ Потемкинъ обличаеть ихъ жизнь, во многомъ не соответствовавшую старымъ аскетическимъ идеаламъ: "Веліе диво, что видъвше люди послъдуютъ имъ! Въру ли, но та развращена; дъла ли, и тъ завистны; любовь ли, и та невъдома никому; постъ ли, за щеками носа не знать; трезвеніе ли, всегда руки дрожать съ похмелья, а безъ горълки ни единъ часъ, безъ роскоши и безъ рыбы ни во единъ пятокъ; а труды церковныя, кто свидетель?" Замечательно, что къ патріарху Никону Спиридонъ Потемкинъ относится сравнительно мягко. Не есть ли такое отношеніе къ Никону результать вліянія родственника Спиридона, Ө. М. Ртищева, который сохраняль дружбу съ Никономъ и въ то же время не отстранялся отъ защитниковъ старины?

Единственное средство устранить всё еретическія нововведенія исправителей Потемкинъ видитъ въ созваніи собора. Кром'в всего этого, Потемкинъ указываетъ на рядъ явленій, свид'втельствующихъ о наступленіи посл'єднихъ временъ и царства антихриста (на что указываетъ уже и самое заглавіе н'єкоторыхъ изъ его словъ, напр., 3, 4 и 5-го).

Рядомъ съ "Книгой" Потемкина существовали и распространялись и другія сочиненія, преслѣдующія ту же самую цѣль—доказать неправоту Никона и наступленіе временъ антихриста. Въ числѣ ихъ мы должны упомянуть о рядѣ легендъ о Никонѣ, записанныхъ въ "Житіи" инока Корнилія и въ раскольнической "Повѣсти о рожденіи

и воспитаніи и о житіи и кончинѣ Никона, бывшаго патріарха Московскаго и всея Россіи".

Первымъ человъкомъ, провидъвшимъ пагубу, грядущую отъ Никона, былъ, по этимъ легендамъ, Елеазаръ Анзерскій, въ скиту котораго жилъ Никонъ. Старецъ этотъ говорилъ своей братіи: "О, какова смутителя и мятежника Россія въ себъ питаетъ!" Въ доказательство истины своего предреченія Елеазаръ передавалъ, что онъ видълъ около шеи Никона, который совершалъ литургію "змія черна и зъло велика оплетшася". Свидътелями богопротивныхъ дъйствій Никона, когда онъ былъ новгородскимъ митрополитомъ, были келарь больничной обители Соловецкаго монастыря, Кирикъ, и старецъ Андреянъ, видъвшіе на его сапогахъ распятіе и образъ Богородицы, такъ что онъ представился попирающимъ святыню. Иноку Корнилію было въ тонкомъ снѣ видъніе: спорили темнообразный и благообразный, и темнообразный, защищавшій четвероконечный крестъ, одольть благообразнаго.

Распространеніе подобныхъ легендарныхъ разсказовъ легко могло привести къ тому радикальному заключенію, что Никонъ не предтеча антихриста, но уже самъ антихристъ; такъ училъ старецъ Ефремъ Потемкинъ, пропагандировавшій свои теоріи устно и письменно въ уѣздахъ Нижегородскомъ и Ветлужскомъ, предсказывая, между прочимъ, голодъ въ теченіе семи лѣтъ. Ученіе это было очень распространено и долго держалось, такъ что впослѣдствіи его пришлось опровергать даже Аввакуму.

Въ такомъ печальномъ положении были церковныя дъла послъ ухода Никона съ патріаршаго престола. Велась борьба не только противъ личности бывшаго патріарха, но и противъ его дъла, которое представлялось дъломъ антихриста.

Между тъмъ возвратился изъ ссылки одинъ изъ самыхъ рьяныхъ противниковъ Никона, защитниковъ церковной старины—протопопъ Аввакумъ. Возвратившагося протопопа встрьчаютъ чрезвычайно радостно, "яко ангела Божія", и онъ становится главой противониконіанской старообрядческой партіи.



Шествіе патріаршее.



Орнаменть съ одовяно-слюдяныхъ украшеній XVII віка.

## Протопопъ Аввакумъ.

Наконецъ въ 1666—67 гг. происходитъ церковный соборъ съ участіемъ восточныхъ патріарховъ, который осуждаетъ паріарха Никона и вмѣстѣ раскольниковъ за ихъ противленіе Церкви. Послѣдніе разсылаются по разнымъ мѣстамъ Россіи (въ Пустозерскъ, Боровскъ, Сибирь и т. д.), которыя дѣлаются центромъ раскольнической пропаганды. Возникаетъ обширная раскольничья литература, поддерживающая старыя традиціи. На ряду съ этимъ обнаруживается и другое противоположное теченіе, идущее отъ исправителей, пришлыхъ малороссовъ. Однако, прежде чѣмъ говорить объ этомъ теченіи, покончимъ со старымъ и остановимся на наиболѣе видномъ представителѣ его—протопопѣ Аввакумѣ, едва ли не самомъ талантливомъ писателѣ XVII столѣтія.

Протопопъ Аввакумъ оставилъ послѣ себя весьма большое количество сочиненій, ихъ насчитывають до 60. Изъ нихъ нѣкоторыя очень обширны по своему размѣру; таковы, напр., его "Житіе" (автобіографія Аввакума) и истолковательныя сочиненія.

Всѣ сочиненія Аввакума можно подраздѣлить на слѣдующія три группы: 1) "Житіе", имъ самимъ составленное, 2) сочиненія истолковательныя и 3) посланія къ отдѣльнымъ лицамъ и цѣлымъ группамъ его почитателей.

Среди сочиненій Аввакума самымъ важнымъ какъ по объему, такъ и по содержанію является его автобіографія. Она была прежде всего издана Н. С. Тихонравовымъ по списку неисправному, при чемъ издатель не указалъ, какого времени списокъ и какими внъшними особенностями онъ отличается, такъ что изданіемъ Тихонравова приходилось пользоваться, какъ первоисточникомъ, до выхода въ свътъ V тома "Матеріаловъ" Н. И. Субботина. Здъсь "Житіе" напечатано по списку Хлудовской библіотеки, варіанты же приведены по спискамъ той же библіотеки и по изданію Тихонра-

вова. Важныя отличія представляєть къ ненапечатаннымъ ран'я текстамъ списокъ Казанской духовной академіи, подробно описанный нами въ "Христ. Чтеніи" 1888 г. и напечатанный въ полномъ состав'я въ "приложеніяхъ" къ нашей книг'я "Протопопъ Аввакумъ". Эта казанская редакція по времени относится къ 1674—75 гг. Ее можно считать принадлежащею самому Аввакуму.

Оть этихъ замъчаній о спискахъ "Житія" перейдемъ къ его разбору. Уже въ самомъ началѣ видно, что оно не есть простая автобіографія, но написано съ тою целью да не забвенію будеть предано дъло Божіе", и слъдовательно, должно подробно раскрывать и выяснять, въ чемъ состояло это дело Божіе. Такимъ образомъ автобіографія становится сразу житіемъ святого, характеризущимъ его борьбу съ отступниками, работу во славу Христа. Поэтомуто, уже въ предисловіи Аввакумъ обращается къ главному заблужденію никоніанъ, къ опущенію въ символь выры слова "истиннаго", при чемъ, ссылаясь на Діонисія Ареопагита, старается доказать, что "истинный" есть присносущее имя Божіе, что "истины испаденіе сущаго отвержение есть, отъ сущаго же Богъ испасти не можетъ и еже не быти нъсть". Ссылка на Діонисія Ареопагита сдълана довольно точно: пропущено только несколько словъ, не имеющихъ важнаго значенія. Отступничество никоніанъ указывается, по мнънію Аввакума, небесными знаменіями, бывшими въ 1654 г. и 14 лътъ спустя. Оба эти момента важны въ жизни Аввакума: въ 1653—54 гг. начиналось на него гоненіе Никона, а черезъ 14 лътъ его разстригли и прокляли. Далъе Аввакумъ говоритъ о сугубой аллилуіи, ссылаясь на Діонисія Ареопагита и на житіе Евфросина Псковскаго, и исповедавь свою веру, при чемь останавливается на техъ вопросахъ, которые послужили поводомъ его разногласія съ другимъ расколоучителемъ, діакономъ Өеодоромъ, приступаетъ къ разсказу о своей жизни.

Житійный характеръ сочиненія сказывается, прежде всего, въ нѣкоторыхъ внѣшнихъ чертахъ. Мы замѣчаемъ въ немъ какую-то неопредѣленность мѣста, времени и дѣйствующихъ лицъ; точныхъ хронологическихъ данныхъ почти совсѣмъ нѣтъ. Аввакумъ говоритъ какъ-то смутно: "во ино время", "по малѣ времени", различно показываетъ онъ, сколько времени былъ онъ съ Пашковымъ, то шесть или семь лѣтъ, то десять; мѣсто и лица обозначаются такъ: "переселихся въ ино мѣсто", "инъ начальникъ". Такъ какъ жизнь Аввакума представляется имъ, какъ дѣло Божіе, то происходять частыя уклоненія отъ нити разсказа для защиты этого дѣла Божія, и мы часто встрѣчаемся съ фразами "паки на первое возвратимся", "полно о семъ", послѣ которыхъ возобновляется прерванный разсказъ.

Дъло Божіе подкръпляется чудесами, видъніями и благочестивыми подвигами, о которыхъ должно быть много разсказовъ, но нельзя думать, чтобы Аввакумъ намъренно выдумывалъ свои чудеса и явленія ему отъ Бога: онъ былъ искрепно убъжденъ, что все

было такъ, какъ онъ передаетъ. Чудеса эти можно объяснять вполнъ естественнымъ образомъ, или какъ факты дъйствительные, но получившіе въ глазахъ Аввакума сверхъестественную окраску, или какъ результатъ галлюцинацій, которыя были весьма возможны при его аскетическихъ упражненіяхъ и при постоянномъ нервномъ возбужденіи въ борьбъ съ врагами, или литературнымъ заимствованіемъ, конечно, косвеннымъ, т.-е. скоръе вліяніемъ житійныхъ образовъ на фантазію, стремившуюся и въ дъйствительности найти чтолибо подобное этимъ образамъ. Замѣчательно, что Аввакумъ простодушно иногда самъ даетъ ключъ къ истолкованію своихъ чудесь, иногда прямо указываеть на реальное обстоятельство, ихъ объясняющее, а то даже обнаруживаеть и литературный источникь; напр., разсказывая, какъ онъ выльчилъ куръ у боярыни Пашковой, онъ присовокупляетъ: "еще Козьма и Даміанъ человъкомъ и скотомъ благод вйствовали, цвлили о Христв". Большая часть чудесь весьма обыкновенна: напримъръ, разсказы объ испъленіяхъ отъ бользней, объ изгнаніи бъсовъ, составляють необходимую принадлежность всякаго житія; средство прогонять бізсовъ и лізчить болізни-кресть, священное масло-то же самое. Весьма многія чудеса заимствованы изъ Дъній и посланій апостольскихъ, напр., освобожденіе отъ оковъ, принесеніе пищи ангеломъ; нѣкоторыя чудеса имѣють источникъ въ Ветхомъ Завъть, напр., чудесная курочка Пашковой, несущая ежедневно по два яичка, показывающая неистощимость пищи, можеть быть приравнена къ чуду пророка Елисея со вдовой пророческаго ученика и т. д.

Но не столько важно то или другое объяснение чудесъ, сколько взглядъ на нихъ самого Аввакума, опредъленіе ихъ внутренняго смысла, насколько они выражають тв или иныя возэрвнія Аввакума. Сообщая въ изобиліи о своихъ чудесахъ и ожидая упрека въ нескромности, Аввакумъ оправдывается примъромъ Павла и Варнавы, которые на соборъ въ Герусалимъ разсказывали передъ всъми, "елика сотвори Богъ знаменія и чудеса въ языцівхъ съ ними". Надо возвізщать о чудесахъ не во славу себъ, а для прославленія Божія: "Пускай рабъ Христовъ веселится чтучи". Никогда не следуеть забывать, что чудеса творятся силою Божіею: "надо помнить сіе, не нась ради, не намъ, но имени Своему славу Господь даетъ". Ради этого при чудесахъ не слъдуетъ возноситься гордостью: "Іуда быль тоже чудотворецъ, но сребролюбія ради изгнанъ бысть". Чудеса творить Богъ и черезъ недостойныхъ: "древле благодать дъйствоваще осложъ при Валаамъ, и при Іуліанъ мученикъ-рысью, и при Сисиніи-оленемъ; говорили человъческимъ гласомъ"... Какъ явное свидътельство въ пользу Божьяго дъла, разсказы о чудесахъ составляють особенность всъхъ житій раскольническихъ: о своихъ чудесахъ повъствуетъ и Өеодоръ діаконъ, и инокъ Епифаній, о чудесахъ Неронова много разсказывается въ его біографіи, написанной Өеоктистомъ, Златоустовскимъ игуменомъ.

Общій симсть всёхъ чудесь—проявленіе Божіей справедливости: Богь стоить всегда за правыхъ и не даеть ихъ въ обиду. Какой-то начальникъ сталъ притёснять Аввакума, покушался даже на тего жизнь, стреляль изъ пищалей, но "Божіею волею на полке порохъ пыхнулъ, а пищаль не стрелила", и это повторилось два

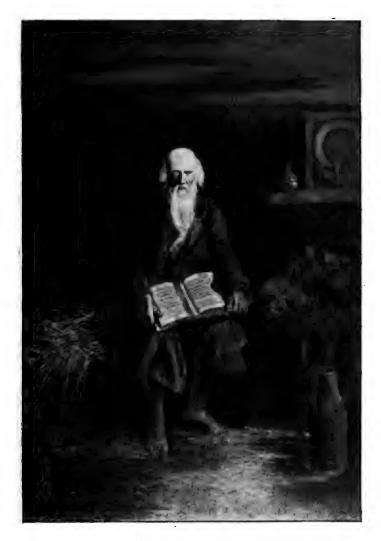

Протополъ Аввакумъ.

раза. Когда Ерем'й, сынъ Пашкова, сталъ заступаться за Аввакума, воевода выстр'влилъ въ сына три раза, но все была остчка, онъ кинулъ пистоль, казакъ выстр'влилъ и остчки не было. За обиду праведника Богъ строго караетъ. Начальникъ въ Лопатицахъ, посл'в одного нападенія на Аввакума, вдругъ сильно забол'влъ, и за помощью пришлось обратиться къ тому же Аввакуму: "Воля Божія"

смирила притъснителя, заставила кланяться угнетенному,—"болте у Христа тово остра шелепуга-та". Дощаникъ Пашкова послъ наказанія Аввакума кнутомъ не могь тронуться съ мъста, пока Пашковъ не раскаялся въ своей несправедливости.

Особенно угодна Богу твердость въ въръ древле-православной: у Өедора юродиваго разсыпаются "жельза", Аввакуму ангелъ приносить въ Андроньевомъ монастыръ пищу. Характеренъ разсказъ, показывающій, что Богъ для того только, чтобы утолить жажду праведника, совершаетъ великія чудеса: "Егда въ Даурахъ я былъ,--говорить Аввакумъ, — на рыбной промыслъ къ детямъ по льду зимою по озеру бъжалъ... Пить мнъ захотълось и, гораздо отъ жажды томимъ, итти не могу. Среди озера стало: воды добыть нельзя... Сталъ, на небо взирая, говорить: Господи, источивый изъ камене въ пустынъ воду людемъ, жаждущему Израилю, тогда и днесь Ты еси, напой мене ими же въси судьбами, Владыко Боже мой!.. Затрещалъ ледъ предо мною и разступися чрезъ все озеро сюду и сюду и паки снидеся: гора велика льду стала!. Оставиль мить Богь пролубку маленьку и я, падше, насытился. И плачу, и радуюся, благодаря Бога. Потомъ и пролубка сдвинулася, и я, возставъ, поклоняся Господу, и паки побъжаль по льду, куды мнъ надобе къ дътямъ".

Богъ ободряетъ върныхъ своихъ слугъ въ ихъ борьбъ за благочестіе, Онъ прославляетъ ихъ, черезъ другихъ людей возвъщаетъ о ихъ правотъ и о чести, которой они удостоиваются на небесахъ. Служанка Аввакума, кумычка Анна заснула на три дня, и во снъ ей показали ангелы какія-то чудесныя палаты Аввакума.

Черезъ върныхъ своихъ слугъ Богъ оказываетъ благодъянія и другимъ людямъ: такъ, напримъръ, Пашкову былъ посланъ урожай, когда онъ послушался совътовъ Аввакума.

Награждая за добрыя дѣла, за исповѣданіе правой вѣры, Богъ не терпить нарушенія своихъ заповѣдей и караетъ преступниковъ. Но передъ казнью Онъ посылаетъ разныя знаменія, чтобы злые люди образумились; такъ, были знаменія предъ несчастнымъ походомъ Еремѣя Пашкова за шаманское гаданье: "лошади подъ ними взоржали вдругъ, и коровы тутъ возревѣли, и овцы и козы заблѣяли, и собаки взвыли, и сами иноземцы, что собаки, завыли: ужасъ на всѣхъ напалъ". Наказанія Божьи бываютъ весьма различны. Еремѣй Пашковъ за суевѣріе и гаданіе потерпѣлъ неудачу въ походѣ, невѣстка Пашкова за обращеніе къ знахарю поплатилась усиленіемъ болѣзни ребенка. Строже всего наказывается нарушеніе церковныхъ правилъ, иногда чисто-мелочныхъ внѣшнихъ предписаній благочестія, работа въ праздникъ, лѣнь къ молитвѣ и т. д. За подобныя нарушенія закона насылаются на человѣка бѣсы. Бѣсы насылались даже на самого Аввакума.

Такъ какъ всѣ наказанія, въ томъ числѣ и бѣсы, посылаются Богомъ за наши грѣхи, то необходимо покаяніе, которое имѣетъ великую силу, такъ какъ "не сегодня кающихся есть Богъ". Общее

наставленіе о дъйствіяхъ противъ бъса такое: "боится бъсъ креста Христова, да воды святыя, да священнаго масла, а совершенно бъжитъ отъ тъла Христова".

Такимъ образомъ разсказы Аввакума о чудесахъ имѣютъ важное значеніе для характеристики его міросозерцанія. Обратимся теперь къ фактической сторонѣ "Житія", которое заключаетъ обильный матеріалъ не только для біографіи самого Аввакума, но и для характеристики цѣлой эпохи, ея выдающихся дѣятелей; конечно, матеріалъ односторонній, пристрастный, и потому требующій крайне осторожнаго отношенія; но этотъ недостатокъ объективности помогаетъ намъ узнать взгляды Аввакума на тѣ или другія событія и лица, и этимъ намъ болѣе уясняется его личность.

Посмотримъ прежде всего, какимъ представляетъ Аввакумъ самого себя. Онъ повсюду является помощникомъ угнетенныхъ и слабыхъ, защитникомъ ихъ противъ сильныхъ притеснителей: таковъ онъ еще въ селъ, когда онъ возстаетъ противъ начальника, отнявшаго дочь у вдовы; въ Дауріи онъ заступается за старухъ, которыхъ самодурствующій воевода хочеть выдать замужъ. За все это его преследують разные начальники: одинъ "у руки отгрызъ персты, якъ песъ зубами", другой стръляетъ въ него изъ пищали, въ Тобольскъ его хотять утопить, Пашковь мучить его такъ, что онъ иногда доходить до отчаянія и ропщеть на Бога. Аввакума "тешать" те речи изъ священнаго писанія, гдф проповфдуется неослабное страданіе; онъ переносить всв преследованія съ непоколебимой твердостью: "сила Божія возбраняеть" ему просить у Пашкова снисхожденія. Старается онъ побъждать своихъ гонителей кротостью и смиреніемъ: на ругательства одного отвітчаеть: "благодать въ устніта твоихъ, Иванъ Родіоновичь, да будеть!" — другого вылѣчиваетъ отъ болѣзни, даже Пашкова онъ смягчаетъ кротостью, и тотъ говоритъ: "Спаси Богъ! отечески творишь, нашево зла не помнишь"; люди, которыхъ онъ вывезъ изъ Сибири, были его враги. Однако иногда онъ дъйствуетъ и сурово: ломаетъ домры и хари у скомороховъ, проситъ у Бога неудачи Ерем'ью въ поход'ь, бьетъ свою жену. Правда, иногда спохватывается и кается въ такихъ действіяхъ: жену онъ умоляетъ о наказаніи за то, что оскорбиль; особенно сильно проявляется энергія Аввакума въ борьбъ съ никоніанами, отъ старой въры его не могутъ отвратить ни мученія ни заманчивыя об'єщанія въ род'є "духовничества"; онъ неутомимый пропагандистъ: повсюду, куда онъ ни является, въ Тобольскъ, въ Москвъ, на Мезени, онъ распространяеть расколь, "запустошаеть" никоніанскія церкви. Весьма ръдки случаи его слабости въ этомъ отношени, - но здъсь его спасаютъ чудесныя виденія.

Несмотря на всю строгость нравственныхъ правилъ, иногда Аввакуму самому случается впасть въ искушеніе. Онъ разсказываетъ слѣдующій случай. Когда онъ еще служилъ въ селѣ, къ нему пришла на исповѣдь дѣвица, "многими грѣхми обременена, блудному дълу и малакіи всякой повинна". Исповъдуя ее, онъ почувствоваль соблазнъ, "внутрь жегомъ огнемъ блуднымъ". Онъ употребилъ весьма сильное средство: "въ той часъ зажегъ три свъщи и прилъпилъ къ налою, и возложилъ руку на пламя и держалъ, дондеже во мнъ угасло злое разженіе". Этотъ случай близко подходитъ къ разсказу, помъщенному въ Прологъ, подъ 27 декабря, какъ къ нъкоему старцу пришла блудница, и онъ, почувствовавъ "разженіе", сжегъ свои пальцы. Трудно опредълить въ виду такого сходства, является ли разсказъ Аввакума простымъ литературнымъ заимствованіемъ, или съ нимъ былъ дъйствительно такой случай, и онъ подражалъ древнему старцу.

Аввакуму приходилось въ его бурной и богатой разнообразными приключеніями жизни сталкиваться со многими лицами, и въ "Житіи" передъ нами выступаетъ длинный рядъ историческихъ дъятелей. Конечно, всѣ симпатіи Аввакума на сторонѣ защитниковъ старины, которые исполнены огненной ревности, и которымъ покровительствуетъ Самъ Богъ. Напротивъ, въ самыхъ мрачныхъ краскахъ представляются ихъ утъснители, патріархъ Никонъ и духовныя власти, русскія и греческія. Благодаря имъ, Россія уподобляется Персидъ, въ которой мучили христіанъ. "Чюдо! какъ то въ познаніе не хотять пріитти!-восклицаетъ Аввакумъ,-огнемъ да кнутомъ, да висѣлицею хотять въру утвердить! Которые то апостолы научили такъ? Не знаю. Мой Христосъ не приказалъ нашимъ апостоламъ такъ учить, ежебы огнемъ, да кнутомъ, да висфлицей въ вфру приводить... Татарскій богъ Махметъ написалъ въ своихъ книгахъ сице: "непокоряющихся нашему преданію и закону повелѣваемъ ихъ главы мечемъ подклонити". А нашъ Христосъ ученикамъ своимъ никогда такъ не повелълъ". Это никоніанское мучительство не должно устрашать правовърныхъ, и Аввакумъ призываетъ своихъ послъдователей къ открытому исповъданію старой въры: "вотъ тебъ царство небесное дома родилось! Богь благословить, мучься за сложение персть, не разсуждай много!"

Призывъ къ смерти и страданіямъ, къ постоянной открытой борьбъ противъ Никоновыхъ новшествъ вдохновлялъ многихъ, и въ "Житіи" Аввакумъ выводитъ нъкоторыхъ своихъ учениковъ, напр., боярыню Морозову, киягиню Урусову, Марью Данилову и др. Особый разрядъ обличителей представляютъ собой юродивые, которые, пользуясь огромнымъ вліяніемъ на народъ, могли нисколько не стъсняться въ своихъ противоцерковныхъ дъйствіяхъ. Таковъ былъ юродивый Өедоръ. "Хорошъ" былъ, по отзыву Аввакума, и юродивый Аванасій, по этотъ былъ "Өедора посмирнъе и въ подвигъ малехнее покороче".

За борьбой старой и новой партіи внимательно слѣдило все русское общество, болѣе сочувствовавшее, по показаніямъ Аввакума, старолюбцамъ. Царь Алексѣй Михайловичъ, человѣкъ мягкій

до крайности, добрый, благочестивый, является заступникомъ ревнителей старины: онъ проситъ Никона не разстригать Аввакума. Тѣ мѣры, которыя царь предпринимаетъ противъ раскольниковъ, объясняются такъ же, какъ это дѣлается Аввакумомъ въ другихъ его сочиненіяхъ, дѣйствіемъ "лестчаго духа", проводниками котораго представляются Никонъ и другія духовныя власти. Одинаково съ царемъ относятся къ раскольникамъ и бояре: "всѣ бояре-те до насъ добры", они даютъ Аввакуму денегъ, принимаютъ его "яко ангела", но и они не въ силахъ противиться до конца "лестчему духу".

Въ сочувствіи царя и бояръ раскольникамъ сказывается отчасти и вліяніе терема, женской половины русскаго общества. Женщины у Аввакума вообще отличаются большею религіозностью и чувствительностью, чѣмъ мужчины. Аввакумъ постоянно находитъ поддержку въ женщинахъ: ему покровительствуютъ жена и невѣстка воеводы Пашкова, отношенія къ нему Цѣхановицкой доходятъ до высокой степени религіознаго экстаза, въ Москвѣ у него цѣлая большая группа ревностныхъ ученицъ изъ высшаго класса, во главѣ которыхъ стоитъ Морозова; его вліяніе проникаетъ въ теремъ царицы Маріи Ильиничны, такъ что у царя съ царицей происходитъ великое нестроеніе, когда Аввакума разстригаютъ.

Кромъ автобіографическаго повъствованія и разсказовъ о чудесахъ, "Житіе" заключаетъ въ себъ не мало отступленій полемическаго свойства, которыми тоже должно поддерживаться "дъло Божіе", составляющее главную цъль сочиненія. Этоть обзоръ содержанія "Житія" приводитъ насъ къ заключенію, что считать его сочиненіемъ историческимъ нельзя: по самой своей основъ, какъ защита "Божія дъла", какъ "книга живота въчнаго", оно является сочиненіемъ поучительно-полемическимъ, при чемъ автобіографическій матеріалъ играетъ въ немъ служебную роль доказательства правоты дъла старолюбцевъ. По своему стилю "Житіе" отличается тъми же особенностями реализма и просторъчія, которыя видны въ другихъ сочиненіяхъ Аввакума.

Истолковательных сочиненій у Аввакума нъсколько. Посвящены они толкованію св. писанія. Это именно слъдующія сочиненія:

1) "Списаніе и собраніе о божествъ и твари"; 2) "Толкованія на псалмы и пареміи"; 3) "Бесъда объ Авраамъ", и 4) "Бесъда о наятыхъ дълателяхъ".

"Списаніе и собраніе о божествѣ и твари" (первое по времени произведеніе Аввакума) написано въ опроверженіе апокрифической "Бесѣды трехъ святителей", но опроверженіемъ апокрифическаго памятника оно является только въ началѣ, а затѣмъ Аввакумъ занимается толкованіемъ первыхъ трехъ главъ книги Бытія и излагаетъ кратко содержаніе послѣдующихъ пяти главъ. На разборѣ опроверженія не будемъ останавливаться. Источниками для толкованія послужили Златоустъ ("Маргаритъ") и, главнымъ образомъ, Палея.

Заимствуя свои толкованія изъ Палеи, Аввакумъ часто пользуется и тѣми апокрифическими сказаніями, которыя вошли въ Палею или Хронографъ; а иногда у него встрѣчаются подробности, взятыя изъ апокрифовъ, существовавшихъ отдѣльно отъ Палеи.

Вліяніе апокрифа прежде всего можно вид'єть въ разсказ в о гръхопаденіи первыхъ людей: какъ въ апокрифическомъ "Исповъданіи Евы", такъ и въ передачь Аввакума, змій сперва приходить къ Адаму, а когда тотъ отказывается последовать его соблазнительному совъту, обращается къ Евъ: о змът говорится, что она была "хорошей звърь, красной, докамъстъ не своровала, ноги у нея и крылья были". Последняя подробность, можетъ-быть, возникла подъ вліяніемъ живописныхъ изображеній зміевъ (напр., змія, убиваемаго Георгіемъ Поб'єдоносцемъ) и народныхъ поэтическихъ представленій. Въ апокрифической книгъ Адама о змът говорится: "Сколько онъ быль прежде высокъ, столько же теперь онъ униженъ; прежде онъ быль выше встхъ животныхъ, а теперь ползаеть на своемъ чревт; прежде онъ быль красивъе всъхъ животныхъ, а теперь отвратительнъе". Можетъ-быть, эта характеристика змъя, довольно близко совпадающая съ библейскими данными, осложнилась изображеніемъ зм'тя съ крыльями и ногами въ какомъ-нибудь неизв'тстномъ намъ апокрифѣ, повліявшемъ на толкованіе Аввакума, хотя можетъ быть также, что мы имбемъ въ этомъ случав дело съ собственнымъ домысломъ Аввакума.

Изъ Палеи заимствованъ разсказъ о смерти и погребеніи Авеля: Каинъ убиваеть своего брата "во главу каменемъ"; Авель "лежитъ непогребенъ"; "Адамъ и Ева плакашася: не въдають, камо дѣти его"; тогда прилетають двѣ горлицы, изъ которыхъ одна убиваетъ другую и закапываетъ въ землю, послѣ чего и Адамъ "мертвеца своего въ землю закопалъ".

Упоминаніе о двухъ дочеряхъ Адама и о занятіяхъ Сифа астрономіей ("имена нарече всѣмъ звѣздамъ небеснымъ, и изочте ихъ, и хитрость свою предаде по писанію") имѣетъ источникомъ апокрифическія сказанія.

Извъстіе о гигантахъ заимствовано также, повидимому, изъ апокрифическихъ источниковъ, хотя, можетъ-быть, дополненныхъ самимъ Аввакумомъ; послъднее мы можемъ предположить, такъ какъ одна изъ подробностей этого упоминанія о гигантахъ не встръчается въ извъстныхъ намъ сказаніяхъ "Еллинскаго Лътописца" и Палеи. Разсказъ о построеніи Ноева ковчега и о собраніи въ ковчегъ звърей, при чемъ Ной "ударяше въ било", также находится въсвязи съ повъствованіемъ Палеи и со сказаніемъ Мееодія Патарскаго. Наконецъ вліяніе апокрифовъ (входившихъ въ Палею) можно видъть и въ слъдующемъ разсказъ о столпотвореніи Вавилопскомъ: "Сію проклятую хитрость (т.-е. астрологію) по потопъ въ пятьсотное лъто, при столпотвореніи, Невродъ исполинъ обръте, послъ людей потопныхъ. Онъ прежде потопа написали гадая на дву столпахъ,

на каменномъ, да на плинфеномъ: аще ли, рѣша, вода пріидетъ, ино-де останется послѣ воды каменной; аще ли огнь пріидетъ, ино-де останется кирпишной. И Невродъ обрѣте на столпѣ каменномъ, и бысть врагъ таковы же Богу: умыслилъ столпъ здати. Собравъ людей, рече: аще пріидетъ паки вода, и мы со столпа вполчимся Богу небесному и брань сотворимъ. И вознесъ того вверхъ 10.000 саженъ, а шириною 3.000. И видѣ Богъ безуміе ихъ, разсѣя всѣхъ по лицу земли; и столпъ двѣ доли разорилъ, а треть оставилъ. И оттолѣ начаша глаголати вся различными языки. Одинъ Еверъ не присталъ совѣту и дѣлу ихъ: тотъ старымъ языкомъ и говоритъ,—сирскимъ, имже Адамъ и вси прежде говорили". Преданіе о происхожденіи астрологіи отъ Немврода находится въ отрывкѣ изъ "Временника Георгія Амартола", изданномъ Порфирьевымъ; разсказъ же о столпотвореніи въ Палеѣ имѣетъ форму, очень близкую къ перифразу Аввакума.

Эти замътки объ источникахъ толкованій Аввакума на книгу Бытія дополнимъ однимъ не совствить точнымъ указаніемъ самого Аввакума. Представивъ картину страшнаго суда на основаніи "Словъ" Ефрема Сирина и Палладія Мниха (изъ сборника 1647 г.) и не упоминая этихъ источниковъ, Аввакумъ говорить о будущихъ мукахъ гръшниковъ: "А всъхъ злъйше мука въ тартаръ будетъ: огнь и студень лютая будеть. Тамо мучатся еллинстіи бози, тамо вси отступники будутъ, тамо и діаволъ съ бъсы осужденъ будетъ, и мучени будутъ во въки въкомъ. Разумъешь ли, слышателю, гдъ писаніе возв'ящаеть тартаръ? Патрикій Прусскій пишеть сице: адъ убо сотворенъ въ пустошныхъ земли, надъ твердію; низу же его на тверди, тамо зодіи ходять, тамо планиты обтекають, и оттого строится подъ твердію и въ тартаръ преглубокомъ лютая студень; еще же и огнь негасимый тамо же будетъ". Эта ссылка на Патрикія Прусскаго дълается, въроятно, на память по тъмъ словамъ, которыя приписаны этому святому въ Прологъ, подъ 19 мая. Проложное изображеніе тартара, "идъже бози еллинстіи пріобрътоша житіе" дополнено у Аввакума упоминаніемъ о "планитахъ и зодіяхъ".

Таковы заимствованія Аввакума изъ его источниковъ, но разсматриваемое сочиненіе представляєть важность преимущественно по тѣмъ оригинальнымъ своимъ чертамъ, которыя особенно ярко характеризуютъ истолковательные пріемы Аввакума, постоянно им'єющаго въ виду свою паству и прим'єняющагося къ ея житейскому и умственному складу. Въ этихъ оригинальныхъ толкованіяхъ можно вид'єть, пожалуй, очень грубый реализмъ, граничащій съ цинизмомъ, но никакъ нельзя отказать имъ въ яркой образности и жизненности, благодаря которой они должны были представляться вполн'є понятными и производить сильное впечатл'єніе на тѣхъ, для кого они писались.

Подобное значеніе им'ьетъ крайне своеобразная идея уподобить Адама и Еву послів имъ гр'вхопаденія пьянымъ людямъ. "Ева, вы-

слушавъ зміи, приступи къ древу, вземъ грезнъ и озоба его, и Адаму даде: понеже древо красно видъніемъ и добро въ снъдь, смоковь красная, ягоды сладкія, слова межю собою льстивыя! Онъ упиваются, а дьяволъ въ то время смъется. Увы невоздержанія! Увы небреженія запов'єди Господни! Оттоли и доднесь въ слабоумныхъ человъкахъ такъ же лесть творится! Подчиваютъ другъ друга зеліемъ нераствореннымъ, сиръчь зеленымъ виномъ процъженнымъ и прочими питіи и сладкими брашны, а опослѣ и посмѣхаютъ другъ друга, упившагося допьяна! Слово въ слово, что въ раю было при діаволь и при Адамь. Паки Бытія: и вкусиста Адамь и Ева оть древа отъ него же Богъ заповъда; и обнажистася. О, миленькія! Пріодъти стало некому! Ввелъ діаволъ въ бъду, а самъ и въ сторону! Лукавый хозяинъ накормилъ, напоилъ, да и со двора спехнулъ; пьяный валяется на улицъ ограбленъ, никто не помилуетъ! Паки Бытія: Адамъ же и Ева сшиста себъ листвіе смоковишное отъ древа, отъ него же вкусиста, и прикрыста срамоту свою, и скрыстася, подъ дерево возлегоста. Проспалися бъдныя съ похмелья, ано и самимъ себя соромъ: борода, усъ въ блевотинъ, а.... со здоровныхъ чашъ кругомъ голова идетъ и на плечахъ не держится! А инъ отца и честнова сынъ, пропився на кабакъ, подъ рогожею на печи валяется! Увы, тогдашнева Адамова безумія и нынъшнихъ адамленковъ!"

Столь же оригинальными представляются комментаріи Аввакума къ отвѣтамъ, которые даны были Богу Адамомъ и Евой: слова Адама: "жена, юже ми даде", объясняются слѣдующимъ образомъ, при чемъ далѣе развивается приведенная параллель съ пьянымъ человѣкомъ: "Просто рещи: нашто де мнѣ такую дуру сдѣлалъ? Самъ неправъ, да на Бога же пѣняетъ! И нынѣ похмельные тоже шпыняя говорятъ: нашто Богъ и сотворилъ хмель! Весь пропился и ѣсть нечего! Да меня же де избили всево! А иной говоритъ: Богъ де судитъ его — допьяна упоилъ. Правится бѣдной будто отъ неволи такъ здѣлалось!" По поводу отвѣта Евы, что ее прельстилъ змѣй, является опять такое замѣчаніе, которое обнаружаваетъ стремленіе, Аввакума приноровиться къ реальности, окружающей его паству: "Д'ѣло кругомъ пошло, другъ на друга переводятъ: а всѣ за одно своровали! А змія говоритъ: діаволъ научилъ мя. Бѣдные, бѣдные, всѣ правы, и виноватова нѣтъ, а полишное на шеѣ виситъ!"

Такія же своеобразныя подробности реальнаго объясненія находимъ мы въ разсказ в объ убіеніи Каиномъ Авеля: Каинъ принесъ въ жертву Богу "хл вбенко худой, который негоденъ себъ", Авель же— "барана лучшаго"; по поводу отвъта Каина Богу Аввакумъ замъчаетъ: "Своровавъ, да и запирается, будто ни въ чемъ не бывалъ! А руки въ крови, полишнее на вороту!"

Отм'єтимъ подобную же черту въ разсказ о Вавилонскомъ столпотвореніи: "А работы тоя было, нужи тоя терп'єли д'єлаючи мученики сатанины! И рожениц жен в дни не дадутъ полежать,

остави младенца, бѣдная, поволокись на столпъ съ кирпичемъ, или со известью. И ребенокъ бѣдной трехъ годовъ потащись туды же съ кирпичемъ на столпъ".

Наконецъ укажемъ оригинальное филологическое толкованіе, можетъ-быть, заимствованное Аввакумомъ изъ какого-нибудь не-извъстнаго намъ Азбуковника, а можетъ-быть, и составляющее плодъ его собственныхъ соображеній. Это толкованіе слова "жидъ": "Жидове словутъ потому, понеже жителіе земли обътованной"

Прочія истолковательныя сочиненія Аввакума отличаются отъ разсмотрѣннаго по своему тону. Здѣсь тонъ ровный, спокойный, лишь по мѣстамъ встрѣчаются полемическія отступленія. Другія сочиненія обнаруживаютъ въ авторѣ иное настроеніе. Тамъ онъ спокойно разсуждаетъ и не вдается въ полемику, здѣсь, наоборотъ, онъ всегда видитъ предъ глазами своихъ противниковъ — никоніанъ, и ожесточенно полемизируетъ съ ними; отсюда тонъ въ этихъ сочиненіяхъ неспокойный, страстный, слѣдуя которому, Аввакумъ зачастую отступаетъ отъ главной своей цѣли въ пользу перебранки съ никоніанами. И эти сочиненія, какъ и разсмотрѣнныя, носятъ на себѣ черты реализма и также полны заимствованій изъ разныхъ источниковъ, напр., изъ Толковой Псалтири, изъ Палеи, Физіолога (напр., толкованія объ орлѣ, оленѣ и др.) и изъ твореній отцовъ Церкви.

Третій отділь сочиненій Аввакума составляють его сочиненія полемическія, написанныя въ формь посланій къ отдъльнымъ лицамъ, а иногда и цълымъ обществамъ. Эти соборныя посланія, впрочемъ, мало отличаются отъ первыхъ. И въ техъ и въ другихъ Аввакумъ касается различныхъ вопросовъ, главнымъ изъ которыхъ былъ вопросъ объ отношени къ никоніанамъ и объ организаціи старообрядческих обществ посли их отделенія от православной Церкви. Отношенія къ никоніанамъ рекомендуются въ посланіяхъ Аввакума самыя враждебныя: никоніане-враги и Бога и ихъ, старолюбцевъ. "Съ еретикомъ какой миръ? — говоритъ онъ. — Бранися съ нимъ и до смерти, и не повинуйся его уму развращенному. Своего врага люби, а не Божія, сирѣчь еретика и ненавистника душевнаго уклоняйся и ненавиди, отрицайся его душею и теломъ". Аввакумъ нападаетъ на нихъ не только за ихъ отступленіе отъ втры, но и за ихъ религіозныя преследованія; последнія онъ совершенно отвергаетъ, говоря, что ни Христосъ ни апостолы ихъ не заповъдывали, хотя самъ, должно сказать, далеко не отличается религіозной терпимостью. Въ этомъ отношеніи онъ идетъ по пути осифлянства. "Воли мнѣ нѣтъ да силы, -- говорить онъ, -- переръзалъ бы, что Илья пророкъ студныхъ и мерзкихъ жрецовъ всъхъ, что собакъ". Конечно, болъе всего должна быть сурова расправа съ Никономъ: "Какъ бы добрый царь, повъсиль бы его на высокое древо, яко древле Артаксерксъ Амана, хотяща погубить Мардохея и родъ Израилевъ искоренити. Миленькой царь Иванъ Васильевичъ скоро бы указъ сдълалъ такой собакъ".

Такія ръзкія сужденія Аввакума, конечно, обусловливались отчасти раздраженіемъ, которое вызывалось въ немъ преследованіями Никона. Это состояніе было причиной желанія смерти, которую Аввакумъ изображаетъ въ поэтическихъ чертахъ. Онъ одобряетъ даже самосожженіе. "Въ нынъшнее время, — говорить Аввакумъ въ посланіи къ Симеону (иноку Сергію), — въ нашей Россіи сами въ огонь идуть оть скорби великія, ревнуя по благочестіи, яко и древле апостоли; не жалъють себя, но Христа ради и Богородицы въ смерть идутъ. Бысть овыхъ еретики пожигаютъ; а иніи распальшеся любовью и плакавъ о благовъріи, не дождався еретическаго осужденія, сами въ огонь дерзнувше, да ціло и непорочно соблюдуть правовъріе, и сожегше своя тълеса, душу въ руцъ Божіи предаша. Ликовствуєть со Христомъ во віжи віжомъ, самовольныя мученики, рабы Христовы, въчная имъ память во въки въкомъ. Добро дело соденли, чадо Сергій, надобно такъ разсуждать; мы между собою блажимъ кончину ихъ, аминь. Аввакумъ писалъ своею рукою здѣсь".--"А въ огнѣ томъ, --продолжаетъ онъ въ томъ же посланіи, -- здісь не большое время потерпіть, -- аки окомъ мигнуть, такъ душа и выскочитъ. Боишься пещи той? Дерзай, плюнь на нея, не бойся! До пещи той страхъ; а егда въ нея вошелъ тогда и забыль вся. Егда же загорится, а ты увидишь Христа и ангельскія силы съ Нимъ, емлютъ душу-ту отъ тълесъ, да и приносятъ ко Христу: а онъ-надежда благословляетъ и силу ей даетъ божественную, не уже къ тому бываетъ тяжка, но яко восперенна, туды же со ангелы летаетъ равно яко птичка попархиваетъ, - рада изъ темницы той вылетъла! Воть пъла до того плачуще: изведи изъ темницы душу мою, исповъдатися имени твоему. Мене ждутъ праведницы, дондеже воздаси ми". Это опоэтизированіе огня и смерти производило сильное впечатлъніе на послъдователей Аввакума и вызывало въ нихъ стремленіе къ выполненію завътовъ своего учителя. Если это такъ, то нельзя ли Аввакума считать первымъ представителемъ теоріи добровольнаго самосожженія? Но прежде спросимъ: для какой цъли Аввакумъ рекомендовалъ своимъ послъдователямъ самосожженіе? Есть предположеніе, что Аввакумъ имълъ въ виду именно добровольное самосожжение и понималь его въ смыслъ средства для унаслъдованія въчной славы. Но такое предположеніе не выдерживаеть критики. Върнъе предположить, что Аввакумъ предписываль самосожжение въ качествъ средства для того, чтобы избъжать преслъдованія никоніанъ и полиціи. И мы, действительно, видимъ, что къ самосожженію прибъгали всегда въ тъхъ случаяхъ, когда раскольники видьли явную опасность со стороны властей. Самъ Аввакумъ всегда говорилъ, что лучше умереть, нежели отдать себя въ руки никоніанамъ. О добровольномъ же самосожженіи, разсчитанномъ на достиженіе вѣчной славы, онъ нигдѣ не говорить. Такимъ образомъ самосожженіе, по взгляду Аввакума, -- своего рода средство самозащиты.



Михаилъ Васильевичъ Ломоносовъ. Съ картины Н. П. Загорскаго.

"ОРІЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ до XIX в."

Изд. Т-ва И. Д. СЫТИНА.

Есть, наконецъ, у Аввакума нѣсколько такихъ сочиненій, которыя посвящены имъ разрѣшенію различныхъ частныхъ вопросовъ (напр., о крестномъ знаменіи, объ антихристѣ и т. д.). Подобные вопросы важны и интересны собственно для исторіи Церкви и раскола; насъ могутъ интересовать лишь литературные пріемы, которыхъ придерживается Аввакумъ. Во всѣхъ его сочиненіяхъ мы замѣчаемъ стремленіе къ реализму. Это стремленіе ведетъ автора къ тому, что онъ нѣкоторыя догматическія положенія облекаетъ въ такія выра-



Алексъй Михайловичъ принимаетъ шведскаго посла Пальмквиста въ 1674 г.

женія, которыя заставляють подозрѣвать его въ еретичествѣ. Особенно это обнаружилось въ полемическихъ его сочиненіяхъ противъ діакона Өедора, до насъ не дошедшихъ. Они извѣстны намъ по тѣмъ выдержкамъ, которыя есть у Димитрія Ростовскаго (въ "Розыскѣ") и Питирима Нижегородскаго (въ "Пращицѣ"). Съ точки зрѣнія православной Церкви, въ этихъ сочиненіяхъ дѣйствительно заключалось еретичество. Напр., въ "Розыскѣ" св. Димитрія передаются такія разсужденія Аввакума о Св. Троицѣ: "Вѣруй въ трисущную Троицу. Несѣкомое сѣки по равенству, не бойся, едино существо на три существа, тожде и естества"; далѣе въ главѣ 19: "Христова душа отъ креста на небо къ Отцу пошла! Воскресши же отъ гроба, Христосъ сниде во адъ съ тѣломъ по воскресеніи мертвыхъ"; въ гл. 24 сообщается, что Аввакумъ назвалъ свою книгу

"евангеліемъ въчнымъ; не мною де написано, но перстомъ Божіимъ". Кром'в этого, отъ Димитрія Ростовскаго и изъ другихъ источниковъ мы узнаемъ, что Аввакумъ неправильно разсуждалъ о воплощеніи Христовомъ, объ ангелахъ и др. Къ сожалънію, мы не имъемъ подлинныхъ еретическихъ сочиненій Аввакума, и наши сужденія по этому вопросу могутъ имъть лишь характеръ предположеній. Еретикомъ въ истинномъ значеніи этого слова мы Аввакума никакъ не можемъ считать, но мы не можемъ также отрицать, что въ его словажь было еретичество. Догматическихъ вопросовъ онъ касается и въ другихъ своихъ сочиненіяхъ, гдф разсуждаетъ о нихъ вполнф какъ православный, хотя и здёсь нельзя не заметить некоторыхъ выраженій, какъ-будто еретическихъ. Что же касается полемики Аввакума съ діакономъ Өедоромъ, —полемики въ которой обнаружилось его еретичество, то мы не должны забывать личныхъ свойствъ полемистовъ: въдь это были простые начетчики, не ученые богословы, а заспорили они о самыхъ важныхъ, сложныхъ, трудныхъ богословскихъ вопросахъ (о Троицъ, воплощении, о двухъ естествахъ въ Іисусъ Христъ и т. п.). Естественно, что въ споръ они оба увлекались, но каждый въ свою сторону, и Аввакумъ, по крайней своей пылкости, долженъ былъ въ полемикъ увлекаться гораздо больше. Оба противника разсуждають совствить по православному тамъ, гдт они не полемизирують; но какъ только начинается полемика, она принимаетъ характеръ еретическаго разсужденія, при чемъ однако, все еретичество заключается въ яркой образности выраженія. Заподозривъ Өедора въ томъ, что онъ сливаетъ три лица Св. Троицы въ одно, Аввакумъ усиленно настаиваетъ на догмать несліянности этихъ лицъ, отчего и являются у него еретическія фразы о разсъченіи Троицы (которую, однако, онъ называеть "несѣкомой"), о трехъ Царяхъ небесныхъ и т. п.

## Библіографія.

Матеріалы для исторіи раскола за первое время его существованія, изд. братствомъ св. Петра митрополита, подъ редакціей проф. И. И. Субботина. 9 томовъ. М. 1875—1890.

Каптеревъ. Патріархъ Инконъ и его противники въ дѣлѣ исправленія церковныхъ книгъ и обрядовъ. М. 1887.

Гиббенетъ. Историческое изслъдование дъла патріарха Никона. Спб. 1884. Проскинитарій Арсенія Суханова (Правосл. Палест. Сборникъ, вып. 21).

Каптеревъ. Характеръ отношеній Россіи къ правосл. Востоку. М. 1885.

Соколовъ. Отношение протестантизма къ России. М. 1879.

Цвътаевъ. Протестанты и протестантство въ Россіп. М. 1887.

Б в докуровъ. Библютека московскихъ царей. М. 1899.

Соболевскій. Переводная литература московской Руси XV—XVII вв. Спб. 1901.

Бороздинъ. Протопопъ Аввакумъ. Спб. 1900 (изд. 2-е).

Смирновъ. Внутренніе вопросы въ расколь. Спб. 1899.

Перетцъ. Раскольничьи сказанія о патр. Никонъ. Изв. Отд. рус. яз. п слов. Имп. Акад. Наукъ. 1900 г.

Бълокуровъ. Арсеній Сухановъ. М. 1891.



## ГЛАВА ХІІІ.

Среди представителей новаго направленія русской литературы прежде всего обращають на себя вниманіе ученые малороссы, которые появляются въ Москвъ съ половины XVII в. Въ своей литературной дъятельности они являлись проводниками культурныхъ идей Запада, подготовлявшими мало-по-малу почву для реформы Петра Великаго. Разсмотръніе ихъ дъятельности покажетъ намъ, что пропасть, отдълявшая дореформенную Русь отъ новаго времени, вовсе не такъ была велика, какою ее обыкновенно представляли себъ еще въ недавнее время.

На первыхъ же порахъ юго западное направление въ нашей литературъ выразилось въ двухъ теченіяхъ — греческомъ и латинскомъ. Среди образованныхъ людей того времени мы видимъ, съ одной стороны, группу лицъ, которыя, не довольствуясь кіевскимъ образованіемъ, съ схоластическимъ, латинскимъ оттънкомъ, восполняють его образованіемъ греческимъ. Такое восполненіе естественно должно было отразиться на общемъ характеръ ихъ міросозерцанія. Представители этой греческой партіи встрівчають симпатіи со стороны духовенства, отказавшагося отъ раскольническихъ традицій, поддержку въ пришлыхъ грекахъ и, наконецъ, опору въ высшей іерархіи. Съ другой стороны, мы видимъ людей образованныхъ, отличающихся совствы инымъ складомъ мыслей и характеромъ своего образованія. Это-представители латинской партіи, которая выступаетъ проводникомъ новыхъ идей. Большинство изъ нихъ, по окончаніи братскихъ школъ, съ цълью пополненія своего образованія, предпринимаетъ путешествія, но не на Востокъ, а на Западъ. Само собою понятно, что при такихъ обстоятельствахъ вполить возможно было заразиться мнтыніями, близкими къ католицизму, еретическими, съ точки эрфнія православія. Блестящія, соблазнительныя новшества, которыя они приносять съ собою съ Запада, находять и имъ симпатіи и поддержку со стороны свътскихъ людей.

Къ концу XVII стол. борьба между этими двумя направленіями сильно обостряется и захватываеть все московское общество. Изъ этой борьбы побъдительницей выходить греческая партія, но лишь по внъшности; оставила слъды своего сильнаго вліянія и латинская партія, которая успъла завладъть образованіемъ русскаго юношества.

Подробно не будемъ останавливаться на обзоръ дъятельности той и другой партіи. Достаточно будетъ ознакомиться съ наиболъе крупными, типичными ихъ представителями.

Самыми учеными представителями греческой партіи были Епифаній Славинецкій и ученикъ его Евеимій Премудрый; изъ среды латинской партіи особенно выдъляются Симеонъ Полоцкій и ученикъ его Сильвестръ Медвъдевъ.

Дѣятельность Епифанія—этого выдающагося своей ученостью и трудолюбіемъ образованнаго человѣка XVII стол., котораго изслѣдователи называютъ родоначальникомъ духовнаго движенія,—не изучена надлежащимъ образомъ. Нѣкоторые же матеріалы для ознакомленія съ его личностью и трудами можемъ найти въ статьѣ проф. Пѣвницкаго (въ "Труд. Кіев. дух. акад."), а также въ книгѣ г. Прозоровскаго "Сильвестръ Медвѣдевъ". Но все это только матеріалы. Цѣльнаго очерка его личности еще не имѣемъ, и характеръ его просвѣтительной дѣятельности не выясненъ какъ слѣдуетъ.

О жизни Славинецкаго извъстно немногое: родина его Малороссія, учился онъ въ Кіевской братской школѣ и докончилъ свое образованіе за границей, по возвращеніи откуда сдѣлался преподавателемъ въ Кіевской коллегіи. Епифаній обладалъ большою для своего времени ученостью: кромѣ славянскаго языка, онъ отлично зналъ языки греческій, латинскій и польскій, былъ знакомъ и съ еврейскимъ. Отлично изучивъ писанія св. отцовъ и греческую и латинскую духовную литературу, онъ имѣлъ, кромѣ того, обширныя познанія и въ области свѣтскихъ наукъ.

Всѣмъ сердцемъ преданный наукѣ, онъ не имѣлъ въ виду матеріальныхъ выгодъ, но хотя и былъ, собственно говоря, кабинетнымъ ученымъ, ученость его не была безплодной для общества. У современниковъ Епифаній пользовался славою "ученѣйшаго" человѣка, авторитетъ его они цѣнили очень высоко. Признаніе его способностей уже на родинѣ выразилось тѣмъ, что его выбрали для посылки въ Москву, гдѣ ему поручаются важнѣйшія ученыя должности (главнаго справщика книгъ и начальника школы). Никонъ дорожилъ имъ, и Ёпифаній отъ его имени писалъ посланія. По пріѣздѣ въ Москву Епифаній весь погрузился въ свои занятія и холодно относился къ мірской жизни, потому-то онъ и не оставилъ по себѣ яркаго слѣда въ исторіи.

Скромная жизнь Епифанія отразилась въ его ученыхъ трудахъ. Литературная дъятельность Славинецкаго была обширна, разнообразна и плодовита; началъ онъ съ исправленія богослужебныхъ книгъ. Дъло это Епифаній повелъ осторожно, обдуманно; сотрудниками и помощ-

никами его были Арсеній Сатановскій, Дамаскинъ Птицкій, архимандрить Діонисій, грекъ Арсеній, инокъ Евеимій и др. Подъ руководствомъ Епифанія были исправлены и напечатаны слѣдующія книги: "Служебникъ", съ предисловіемъ, составленнымъ Епифаніемъ, "Часословъ", "Тріоди Цвѣтная и Постная", "Слѣдованная Псалтирь", "Общая Минея", "Ирмолой". Кромѣ этихъ книгъ, Епифаній перевелъ съ греческаго и напечаталъ въ 1656 г. объяснительную книгу "Новая Скрижаль", въ которой объяснены литургія и различные обряды восточной Церкви. Къ этой книгѣ Епифаній приложилъ исторію исправленія книгъ въ Россіи, разъясняя поводы, побудившіе къ этому предпріятію, излагая дѣянія собора, состоявшагося въ Москвѣ по этому дѣлу, и опровергая нападки враговъ исправленія книгъ.

Исправляя книги, Епифаній увидълъ, что въ находившейся тогда въ употребленіи печатной Библіи Острожскаго изданія было столько погръшностей и ошибокъ, что ее трудно было исправить, и онъ ръшилъ приступить къ новому переводу Библіи, и хотя онъ получилъ на это разръшеніе отъ царя Алексъя Михайловича въ 1674 г., однако переводъ этотъ ему сдълать не удалось: смерть прекратила его труды—онъ успълъ перевести только Новый Завътъ и Пятикнижіе Моисея, и поэтому вмъсто новаго перевода въ 1663 г. была перепечатана Библія Острожскаго изданія съ поправками болье замътныхъ ошибокъ.

Епифаній занимался также переводами другихъ книгъ: такъ, онъ переводилъ "Правила св. апостоловъ", "Правила вселенскихъ и помъстныхъ соборовъ", "Номоканонъ" Фотія съ толкованіями византійскихъ юристовъ, собраніе церковныхъ правилъ и византійскихъ гражданскихъ законовъ и житія ніжоторыхъ святыхъ, которыя хотя и были уже извъстны русскимъ людямъ, но въ искаженномъ видъ. Кром' духовных книгь, Епифаній переводиль съ латинскаго языка и нѣкоторыя свътскія книги, по части педагогики, исторіи, географіи и даже анатоміи. Переводы Епифанія отличаются неудобопонятностью, тяжелымъ слогомъ, причиной чему надо считать чрезмърное стремленіе къ точности, отчего въ русской рѣчи встрѣчаются обороты, свойственные греческому и латинскому языкамъ. Большой начитанности, большихъ знаній и усидчивости требовала филологическая дъятельность Епифанія Славинецкаго, которая выразилась въ составленіи двухъ лексиконовъ: 1) для объясненія словъ, встрѣчающихся въ церковныхъ книгахъ и церковномъ богослуженіи, 2) Греко-славяно-латинскаго словаря, содержащаго въ себъ до 7 тысячъ словъ, который для тыхъ временъ былъ громадной работой.

Въ сохранившихся въ Кіево-Печерской лаврѣ рукописяхъ Епифанія находится до 50-ти его словъ и поученій, изъ которыхъ одни написаны для произнесенія съ каоедры, для общаго назиданія, другія имѣютъ частную цѣль и написаны для извѣстнаго круга людей; такъ, три слова вызваны были обстоятельствами раскола, есть нѣсколько словъ къ священникамъ и монахамъ. Надъ этими словами возвышается своими достоинствами слово о милосердіи: въ этомъ словѣ

мы находимъ замѣчательный проектъ "братства милости", т.-е. организаціи общественной благотворительности.

Значительно болъе можемъ мы сказать о литературной дъятельности представителя другого направленія Симеона Петровича Ситніановича Полоцкаго. Онъ родился въ 1629 году въ Бълоруссіи. Кто были его родители, изъ какой среды онъ происходилъ — это неизвъстно. Мы знаемъ только, что ученье его началось съ семилътняго возраста и продолжалось 14 летъ. После букваря онъ перешелъ по общераспространенному обычаю къ Часослову и Псалтири. Дальнъйшее образование онъ получилъ въ Кіево-Могилянской коллегіи. Послъ Кіево-Могилянской коллегіи Симеонъ слушаль дополнительныя лекціи въ нъсколькихъ высшихъ іезуитскихъ школахъ, такъ что онъ былъ по своему времени личностью съ выдающимся образованіемъ. Въ 1656 г. онъ принялъ монашество въ Полоцкомъ Богоявленскомъ монастырт и сталъ учителемъ братской первоначальной школы. Въ томъ же году царь Алексъй Михайловичъ проъзжалъ черезъ Полоцкъ. Симеонъ, слъдуя обычаю Кіевской академіи—слагать вирши на торжественные случаи, выступилъ со своими учениками, заставивъ ихъ произнести царю торжественные "Метры на пришествіе государя" собственнаго сочиненія. Эта новинка очень понравилась государю и онъ обласкалъ молодого ученаго. Съ того времени у Симеона зарождается мысль посътить Москву, но это желаніе осуществилось только въ 1664 г.

Какъ человъкъ осторожный, онъ запасается рекомендательнымъ письмомъ отъ своего бывшаго учителя Лазаря Барановича къ Паисію Лигариду, митрополиту газскому. Паисій быль въ то время въ Москвъ по случаю собора по дълу патріарха Никона и пользовался большимъ почетомъ. Несомнънно, что знакомство это было важно для обоихъ: для Паисія, такъ какъ онъ пріобрѣль себѣ умнаго и образованнаго переводчика (самъ Паисій не зналъ по-русски), Симеонъ же пріобръталь себъ сильнаго покровителя и сразу становился на виду, такъ какъ ему приходилось сопровождать митрополита на всъ совъты и засъданія собора, даже въ покои самого царя, по дълу Никона. Кромъ того, Полоцкій не замедлиль воспользоваться своимъ стихотворнымъ искусствомъ и на всякій торжественный случай въ царской жизни подносить свои стихотворенія. "Въ стінахъ дворца, говоритъ Майковъ, -- впервые появляется придворный стихотворецъ, и самая новость этого занимательнаго и пріятнаго явленія не могла не располагать въ его пользу". Почти сразу послъ прибытія Симеона въ Москву, по указу государя, ему поручають обучать латинскому языку молодыхъ подьячихъ Тайнаго приказа, чтобы приготовить изъ нихъ хорошихъ переводчиковъ. Для этого была построена особая школа въ Заиконоспасскомъ монастыръ. Несомнънно, что Полоцкій внесъ туда многіе порядки Кіево-Могилянской коллегіи: учили "полатынямъ", греческій языкъ не былъ предметомъ изученія, потому что и самъ Полоцкій не зналъ его.

Въ то же время сношенія съ Паисіемъ Лигаридомъ не только не прекращаются, но еще болье укрыпляются, главнымъ образомъ, благодаря важнымъ событіямъ того времени. 1666 г. былъ знаменателенъ въ исторіи русской Церкви. На московскомъ соборь, кромь участія въ дъль патріарха Никона въ качествъ переводчика, Симеонъ, какъ авторитетный ученый, велъ споры противъ раскольниковъ. Въ отвъть на раскольническія челобитныя Симеонъ составилъ и издалъ



Симеонъ Полоцкій. (Изъ книги "Портреты именитыхъ мужей Россійской Церкви". Изд. П. Бекетова. 1843).

обширное сочиненіе "Жезлъ правленія". Книга эта была признана соборомъ "Жезломъ изъ чистаго сребра Божія слова и отъ священныхъ писаній и праведныхъ винословій сооруженнымъ", которымъ хулы раскольниковъ "посѣкаются". Это первое произведеніе Полоцкаго богословскаго характера, хотя, впрочемъ, оно выходитъ отъ лица всего собора, такъ что имя Симеона еще не упоминается. Опроверженіе это состоитъ изъ двухъ частей: изъ общей, или предисловія, и частной — опроверженія челобитенъ. Въ предисловіи объясняется значеніе духовной власти, символомъ которой и служитъ жезлъ. Симеонъ говоритъ, что соборъ заботится возстановить эту власть и напоминаетъ отпавшимъ отъ истиной вѣры, что Церковь всегда съ радостью готова принять ихъ. Потомъ Полоцкій разбираетъ челобитныя Никиты и Лазаря и опровергаетъ возводимыя ими обвиненія противъ православныхъ. Къ сожалѣнію, въ этой книгѣ есть крупные недостатки. Иногда Симеонъ уклоняется отъ прямого отвѣта, иногда онъ даже впадаетъ въ грубыя ошибки, напримѣръ: время пресуществленія св. даровъ онъ объясняетъ въ духѣ католическомъ. На нападки раскольниковъ онъ отвѣчаетъ не спокойнымъ тономъ увѣщанія и вразумленія, но зачастую самъ осыпаетъ противниковъ рѣзкою бранью и выражаеть желаніе загородить имъ уста жезломъ. Конечно, эту грубость отчасти можно объяснить духомъ времени, но въ общемъ все это повело къ новымъ нареканіямъ со стороны раскольниковъ.

Во второй половинъ 1667 г. Симеонъ становится воспитателемъ царевичей Алексъя и Өеодора. Предметы, которомъ онъ ихъ обучалъ, были тъ же, что и въ Спасской школъ, т.-е. Полоцкому принадлежало уже не первоначальное обученіе, а высшее, а также общее руководство. Не осталось безъ вліянія Симеона и умствемное развитіе замѣчательной дочери царя Алексъя Михайловича, царевны Софьи. Для обученія царскихъ дѣтей Симеонъ написалъ три книги. Содержаніе первой изъ нихъ вполнъ опредъляется ея заглавіемъ: "Житіе и ученіе Христа Господа и Бога нашего, отъ божественныхъ Евангелій расположенное съ показаніемъ свидѣтельствъ св. евангелистовъ, о чесомъ вси 4, или 3, или 2, или точію одинъ и въ коей главъ пишетъ".

Второе сочиненіе "Вѣнецъ вѣры" заключаетъ въ себѣ изложеніе основныхъ христіанскихъ догматовъ, при чемъ въ своихъ толкованіяхъ Симеонъ пользуется латинскими источниками, и если не впадаетъ въ латинство, то не дѣлаетъ противъ него почти никакихъ возраженій; кромѣ того, онъ даетъ иногда вѣру апокрифическимъ сказаніямъ и заимствуетъ многія свѣдѣнія, иногда не имѣющія никакого отношенія къ предмету его сочиненія, изъ книгъ свѣтскихъ, такъ что по содержанію своему "Вѣнецъ вѣры" почти не можетъ быть названъ богословскимъ произведеніемъ. Важное достоинство книги состоитъ въ простомъ, общедоступномъ и занимательномъ изложеніи. Третье изъ помянутыхъ сочиненій, "Краткій катихизисъ", есть собственно сокращеніе "Вѣнца".

Съ тѣми же педагогическими цѣлями (какъ полагаютъ, для семилѣтняго Петра Великаго) Симеонъ напечаталъ впослѣдствіи "Букварь", въ предисловіи къ которому даетъ такое наставленіе начинающему учиться:

"Отроче юный, отъ дѣтства учися Письмена знати и разумъ потщися; Не возлѣнися трудовъ положити, Имать бо польза многа быти. Аще ся видить досадно стужати, Но сладко плоды трудовъ собирати".

"Букварь" по содержанію далеко не то, что современныя намъ азбуки: это книга, заключающая въ себъ изложеніе основныхъ началъ въры и нравственности, а также рядъ практическихъ наставленій. Кромъ этого, были и еще нъкоторыя педагогическія изданія Симеона, показывающія, съ какой любовью онъ относился къ своему учительству.

Но онъ при этомъ не ограничивался однимъ частнымъ преподаваниемъ во дворцѣ, а былъ усерднымъ пропагандистомъ идеи про-



Попойка. (Изъописанія путешествія А. Олеарія).

свъщенія въ Московской Руси. Много онъ сдълалъ для осуществленія этого завътнаго своего желанія, содъйствовавъ основанію перваго въ Москвъ высшаго училища, славяно-греко-латинской академіи, и, еще больше, отстаивая идею просвъщенія и борясь противъ невъжества, царившаго въ Москвъ, многочисленными своими литературными произведеніями.

Изъ этихъ произведеній упомянемъ прежде всего о пропов'єдяхъ, изъ которыхъ составились два сборника: "Об'єдъ душевный" и "Вечеря душевная". Разъясняя въ нихъ догматическія христіанскія истины и давая нравственныя наставленія своей паств'є, Симеонъ не разъ указывалъ, что корень всѣхъ недостатковъ современнаго ему русскаго общества кроется въ отсутствіи просвѣщенія. Отсюда истекаютъ разныя суевѣрія, противъ которыхъ Симеонъ энергично возстаетъ, грубость нравовъ и др. пороки. Поэтому онъ обращается къ родителямъ съ увѣщаніемъ, чтобы они учили своихъ дѣтей и нравственно воспитывали. Прежде всего они должны дѣйствовать на дѣтей примѣромъ собственной жизни: "Отецъ долженъ быть въ дому какъ солнце, мать—какъ луна, чада—какъ звѣзды". Говоря о воспитательныхъ средствахъ, Симеонъ допускаетъ тѣ же суровыя мѣры, какія рекомендовались Домостроемъ: "Снопа аще не млатиши, орѣха аще не разбіеши, не возмеши хлѣба и ядра, — не пріимеши сытости и сладости; чадъ же аще не біеши, — не сподобишися радости".

Обличая недостатки общества, Симеонъ вообще въ проповъдяхъ выражается очень сдержанно. Совствиъ иное мы видимъ въ его стихотвореніяхъ, которыя тоже составили два сборника: "Риемологіонъ" и "Вертоградъ многоцвътный". Первый представляетъ мало интереса: это стихотворенія, написанныя на разные примъчательные случаи въ царскомъ домъ, произведенія, такъ сказать, офиціальнаго поэта. Гораздо любопытнъе "Вертоградъ"; содержание его весьма разнообразно: здъсь и эпитафіи, и молитвы, и изреченія, и сатирическія картинки нравовъ, и стихотворенія, касающіяся религіозныхъ истинъ, явленій природы и т. п. Довольно большой отдёлъ посвященъ обличенію пороковъ разныхъ классовъ русскаго общества. Такъ, въ стихотвореніи "Купецтво" Симеонъ даетъ живой очеркъ старинныхъ русскихъ торговыхъ обычаевъ и купеческихъ нравовъ. Еще ярче характеристика отрицательныхъ сторонъ хорошо знакомаго Симеону быта духовенства и монашества въ стихотвореніи "Монахъ". Указавъ на тв идеальныя требованія, которыя долженъ выполнить монахъ, Симеонъ восклицаетъ:

> "Но-увы!-безчинія! Благъ чинъ погубися, Иночество въ безчинство во многихъ преложися".

Изобразивъ затѣмъ распущенность монаховъ, онъ обращается къ нимъ:

"Престаните, иноци, сія зла творити, Тщитеся древнимъ отцемъ святымъ точны быти, Да идъже они суть въ въчной радости, Будете имъ общницы присныя сладости".

Видимъ мы въ этихъ стихотвореніяхъ Полоцкаго и обличенія произвола и злоупотребленій сильныхъ и знатныхъ людей, и обличенія невѣжества, и призывъ къ просвѣщенію.

Особый разрядъ поэтическихъ произведеній Полоцкаго составляютъ его драмы. Въ 1672 году появляется въ Москвъ нъмецъ

Іоганнъ-Готфридъ Грегори и подъ покровительствомъ боярина Матвъева, по указу государя, ставитъ различныя пьесы въ Коломенскомъ дворцъ. Эти театральныя зрълища, представлявшія въ Москвъ совершенную новинку, пользовались сюжетами религіозными. Пред-

пріимчивый Симеонъ былъ прекрасно знакомъ съ театромъ еще въ Кіевъ, а потому онъ принимается за комедію, не упуская случая послужить просвъщенію и этимъ способомъ. Симеонъ написалъ двъ пьесы: "Комедію о царъ Навуходоносоръ и трехъ отрокахъ, въ пещи сожженныхъ" и "Комедію о блудномъ сынъ". Первая представляетъ собою развитіе стараго церковнаго обряда, такъ называемаго "пещного дъйства" и близка по содержанію къ библейскому повъствованію. Гораздо интереснъе вторая пьеса, въ которой при евангельскомъ сюжеть замьчаются намеки на современныя Полоцкому обстоятельства. Состоить она



Пасторъ Грегори.

изъ 6 частей съ прологомъ и эпилогомъ. Въ прологѣ объясняется значеніе драматическихъ представленій:

"Не тако слово въ памяти держится, Яко же аще что дъломъ явится, Христову притчу дъйствомъ явити Здъ умыслихомъ и чиномъ вершити. О блудномъ сынъ сія ръчь будетъ наша, Аки вещь живу узритъ милость ваша".

Затыть въ комедіи подробно представляется уходъ блуднаго сына изъ родительскаго дома, расточительная жизнь его, бъдствія и возвращеніе къ отцу. Въ ходъ дъйствій отклоненій отъ евангельской притчи нътъ, но любопытны нъкоторыя ръчи, рисующія разладъ между двумя покольніями и стремленія молодежи къ новому, неизвъстному. Сынъ проситъ у отца разръшенія путешествовать, выставляя слъдующіе мотивы:

"Богъ волю далъ есть: се итицы летаютъ, Зв'ъріе въ лѣсахъ вольно пребываютъ, И ты мнѣ, отче, изволь волю дати, Разумну сущу весь міръ познати; Твоя то слава и мнѣ слава будеть, До конца міра всякъ насъ не забудеть.

Молодой человъкъ думаетъ о славъ, и эти мечты одобряются его отцомъ, но главная цъль стремленій сына—воля, которой онъ не видитъ въ родительскомъ домъ. Вотъ какъ онъ описываетъ свою жизнь дома:

"Бѣхъ у отца яко рабъ плѣненный, Во предѣлахъ домовыхъ яко въ тюрьмѣ замкненный. Не то бяше свободно творити, 
Ждахъ обѣда, вечери, хотяй ясти, пити, 
Не свободно играти, въ гости не пущано, 
А на красныя лица зрѣти запрещано. 
Во всякомъ дѣлѣ указъ, безъ того ничто же 
Ахъ, колико неволя, о мой святый Боже! 
Отецъ, яко мучитель сына си томляше, 
Ничего же творити по воли даяше. 
Нынѣ, слава Богови! отъ узъ свободихся, 
Едва въ чужую страну, едва отмолихся. 
Яко птенецъ изъ клѣтки на свѣтъ испущенный, 
Желаю погуляти, тѣмъ быти блаженный".

Исканіе воли окончилось б'єдствіями, такъ какъ блудный сынъ не зналь, какъ разумно распорядиться своею свободой, и отсюда естественно истекало нравоученіе въ эпилог'є пьесы:

"Юнымъ се образъ старъйшихъ слушати, На младый разумъ свой не уповати".

Такимъ образомъ, молодежи внушалось послушаніе, которое въ эту переходную эпоху расшатывалось, но укрѣпляя авторитеть старшихъ, пьеса имъ самимъ показывала ненормальность чрезмѣрнаго стѣсненія молодежи, законность ея стремленій къ свѣту, хотя эти стремленія и проявлялись въ неразумныхъ формахъ.

Таковы эти первые представители двухъ направленій юго-западнаго русскаго просвъщенія, перенесеннаго въ Москву. Хотя они и сильно различались какъ по личному характеру, такъ и по характеру своего образованія, но ръзкихъ столкновеній между ними не происходило. Совсъмъ иначе сложились обстоятельства, когда на общественную арену выступили ихъ ученики: представитель греческой партіи, чудовскій инокъ Евеимій, поддерживаемый братьями Лихудами, и его противникъ, ученикъ Симеона Полоцкаго, Сильвестръ Медвъдевъ.

Сынъ курскаго подьячаго, Сильвестръ (въ міру Семенъ) родился въ 1641 г. и, въроятно, въ началъ 60-хъ годовъ XVII в. уже переселился въ Москву, поступивъ на службу въ приказъ тайныхъдълъ. Съ 1665 по 1668 г. онъ учится у Симеона Полоцкаго "по латынямъ", живя вмъстъ съ нимъ при Заиконоспасскомъ монастыръ. При

помощи "устоглаголанныхъ словесъ" своего учителя, систематическаго прохожденія курса и обширнаго чтенія, Сильвестръ за это время усвоиваеть языки польскій и латинскій, изучаеть риторику, піитику, исторію, философію и богословіе; впослѣдствіи этоть кругъ знаній быль расширенъ изученіемъ греческаго и, можетъ-быть, нѣмецкаго языковъ: по крайней мѣрѣ, не даромъ Сильвестръ пріобрѣталъ нѣмецкія книги. Вліяніе Полоцкаго на Сильвестра было очень сильно, и послѣдній всегда высоко цѣнилъ авторитетъ своего учителя. Такъ, въ 1676 г. онъ писалъ Полоцкому: "азъ превеліимъ душевнымъ веселіемъ возвеселихся и Его, Бога, всякихъ благъ дателя, о таковой ми присножелательной радости благодарилъ, яко сподобивый мя Онъ, дивный во избранныхъ своихъ церковныхъ учителяхъ, въ твоемъ преподобіи первую учительскую должность зрѣти".

Побывавъ въ 1668-69 гг. по служебнымъ деламъ въ Курляндіи и проживъ затемъ несколько летъ въ разныхъ монастыряхъ и пополняя при этомъ свое образованіе при помощи чтенія, Сильвестръ въ 1677 г. пріважаеть въ Москву и остается здісь по приказанію царя Өедора Алексъевича. По догадкъ г. Прозоровскаго, это приказаніе могло последовать не безъ вліянія со стороны Симеона Полоцкаго, такъ какъ "Полоцкій, изнуренный уже своею разностороннею дъятельностью, быть-можеть, желаль видъть около себя своего усерднаго поклонника-ученика, талантливость котораго подавала большія надежды, что онъ будеть діятелемь, вполні способнымь замънить собою сходящаго со сцены своего наставника", а также можеть быть, что Полоцкій, "имъль въ виду сдълать Сильвестра своимъ преемникомъ при дворъ государя"... Поселившись въ Спасскомъ монастыръ, гдъ ему, по царскому повелънію, была отведена "богатьйшая на иныхъ всьхъ келлія", Сильвестръ находится въ постоянномъ общеніи со своимъ учителемъ, бесъдуетъ съ нимъ, много читаетъ подъ его руководствомъ, исполняетъ при немъ обязанности домашняго секретаря; въ кругъ этихъ обязанностей входятъ веденіе обширной корреспонденціи и редактированіе литературныхъ трудовъ Полоцкаго. Г. Прозоровскій, послі обстоятельнаго изслівдованія, пришелъ къ заключенію, что "пересмотръ и редактированіе Сильвестромъ сочиненій Полоцкаго представляеть для насъ немаловажный интересъ въ томъ именно отношеніи, что такое занятіе послужило для Сильвестра наилучшею подготовкою къ должности книжнаго справщика на печатномъ дворъ. Примъры дъятельнаго участія Медвъдева въ редактированіи произведеній Полоцкаго, обнаруживая въ своемъ авторъ близкое знакомство съ текстомъ книгъ св. писанія и умъніе искусною рукою исправлять чужія ошибки и выяснять чужія недомольки, какъ нельзя лучше свидетельствують и съ почти непререкаемою очевидностью (особенно, если имъть еще въ виду ранъе пріобрътенныя Сильвестромъ обширныя и многостороннія познанія) говорять за полную подготовленность Медв'єдева къ бол'є или менъе успъшнымъ занятіямъ его по должности книжнаго справщика".

Передъ назначеніемъ на эту должность въ 1678 г., патріархъ поручилъ Сильвестру "чести книгу Апостолъ съ древними Апостолы рукописными и харатейными славянскими, съ кіевскими, кутеинскими, виленскими, съ Бестрами Апостольскими и со иными преводы, и ту книгу Апостолъ въ нужныхъ мъстъхъ править". Менте, чти въ годъ, эта работа была окончена, при чемъ, какъ это видно изъ сохранившагося корректурнаго экземпляра изданія, Медвъдевъ съ своими помощниками



Изъ книги Симеона Полоцкаго "Притча о Блудномъ сынъ".

руководился не только славянскими рукописями, но и греческимъ текстомъ. Кромъ этого важнъйшаго труда Сильвестръ принимаетъ участіе и въ другихъ многочисленныхъ изданіяхъ Печатнаго двора, дъятельность котораго, какъ показываетъ простой перечень его изданій за это время, была весьма обширна.

Послѣ смерти Полоцкаго въ 1680 г., Сильвестръ, унаслѣдовавшій всю библіотеку своего учителя, оплакавъ его въ "Надгробномъ надписаніи", ръшается приняться за собираніе и изданіе его сочиненій, на что скоро послъдовало царское повелъніе. Въ слъдующемъ году уже выпускается "Объдъ душевный", а въ 1683 г. — "Вечеря душевная", при чемъ редактированіе производилось Сильвестромъ такъ же тщательно, какъ и при жизни его учителя. Ставши издателемъ сочиненій Полоцкаго, Сильвестръ вмъсть съ тымъ явился преемникомъ его просвътитель-

ной дѣятельности. Вскорѣ послѣ смерти Полоцкаго онъ назначается "строителемъ" Заиконоспасскаго монастыря. По характеру этой должности, соотвѣтствовавшей настоятельству, Сильвестръ много заботится о матеріальномъ устройствѣ монастыря, но главнымъ его дѣломъ такъ же, какъ и у Полоцкаго, является строительство духовное, забота о русскомъ просвѣщеніи, въ чемъ онъ находитъ для себя поддержку прежде всего со стороны царя Оедора Алексѣевича, который относится къ нему съ глубокимъ уваженіемъ и любовью, видя въ немъ "духъ премудрости".

Благодаря такому расположенію царя, Сильвестръ скоро занимаеть при дворѣ то же положеніе, что принадлежало его учителю: онъ становится придворнымъ поэтомъ. По поводу бракосочетанія царя онъ пишеть "Привѣтство брачное", а по смерти государя сочиняеть "Плачъ и утѣшеніе двадесятьма двѣма виршами, по числу лѣтъ его царскаго величества, яже поживе въ мірѣ"; оба эти произ-

веденія, конечно, не им'єютъ никакой цѣнности, но любопытны, какъ образцы схоластической школьной поэзіи, которою подготовлялся будущій русскій ложноклассицизмъ. Своимъ положеніемъ при дворъ Сильвестръ пользуется такъ же, какъ и его учитель, для просвътительныхъцълей. 15 января 1682 г., по ходатайству Сильвестра, последоваль царскій указъ о строеніи Заиконоспасскаго монастыря "для ученья двухъ келлій поземныхъ", и въ томъ же году, вфроятно, началась и дъятельность новой школы, открытой по желанію царямудростилюбца". Въ этой школъ, число учениковъ которой, конечно, не было особенно велико, Сильвестръ преподавалъ грамоту, "словенское ученіе и латынь". Съ теченіемъ времени Сильвестръ мечталъ о значительномъ расширеніи своей преподавательской дѣятельности и о дальнъйшемъ раз-



Изъ книги Симеона Полоцкаго "Притча о Блудномъ сынъ".

витіи основаннаго имъ учрежденія: свою небольшую школу онъ думаль обратить въ академію, для чего составилъ "привилей", поднесенный имъ царевнѣ Софьѣ. Въ школьныхъ формахъ стихотворнаго "врученія" къ этому "привилею" выражается искренняя радость Сильвестра, что "въ Москвѣ невѣжества темпость прогонится", что отнимается отъ москвичей поношеніе, "яко Россія не вѣсть наукъ знати", что "всѣ россы просвѣтятся". Въ этихъ скованныхъ правилами схоластической піитики стихахъ проглядываетъ то же одушевленіе во имя науки, что такъ ярко сказалось впослѣдствіи въ ложноклассическихъ одахъ Ломоносова. Можетъ-

быть, и не совсёмъ случайно параллель между этими двумя рад'ьтелями нашего просв'єщенія идетъ еще дальше: какъ у Ломоносова антагонистами являлись пришлые люди, "наукъ россійскихъ недоброхоты", такъ и Сильвестръ въ своихъ мечтахъ объ основаніи академіи встр'єтился съ чужеземными учителями, "самобратіями" Іоанникіемъ и Софроніемъ Лихудами. Учредить академію пришлось не ему, а этимъ двумъ грекамъ, съ которыми возникло у него препирательство (правда, по другому поводу), споръ, доходившій до такихъ крайностей, что его наблюдателямъ и участникамъ онъ казался подобнымъ "сикилійскому огню".

Возгорълся этотъ "сикилійскій огонь" изъ-за вопроса о времени пресуществленія св. Даровъ въ таинствъ евхаристіи. Въ сущности этотъ вопросъ являлся поводомъ къ выясненію основной культурной тенденціи Сильвестра и его кружка, ихъ стремленія избавиться отъ безусловнаго подчиненія авторитету грековъ въ дѣлахъ просвѣщенія и избрать иной путь духовнаго развитія. Эта тенденція довольно ярко видна въ следующихъ словахъ Сильвестра: "елико въ Россію грековъ духовнаго чина прітажають, то оныхъ наши духовній едва не всьхъ вопрошають: како они нынь върять, и какъ у нихъ въ чинъхъ церковныхъ творится, дабы и намъ съ вами быти во всемъ согласнымъ? И еже они повъдаютъ: нынъ у насъ сице и сице творится, то и наши духовніи, не справяся о ономъ съ писаніемъ древнихъ св. отецъ и со уставами, абіе яко младенцы, учителемъ уподобляющеся, весьма тщатся по словеси грековъ такожде творити. А оныхъ грековъ опросити не хощутъ, тако ли прежде у нихъ издревле быша или не тако, и чесо ради нынъ у нихъ такое бысть премъненіе, дабы они о томъ писаніемъ отвътъ дяли, и оное бы ихъ писаніе согласити гдѣ съ писаніемъ древнихъ св. отецъ и со уставы, и согласная бы и правая держати, а несогласная и ново отъ нихъ вводная отръвати... А нынъ, увы! нашему таковому неразумію вся вселенная смъется, — не точію же та, но и сами тіи нововы взжіе греки смѣются и глаголютъ: "Русь глупая, ничтоже свѣдущая". И не точію тако глаголють, но и свиніами насъ быти порицають, вѣщающе сице: "мы куда хощемъ, тамо духовныхъ сихъ и обратимъ, — въдимъ бо ихъ, ничтоже самихъ знающихъ, и намъ, яко безсловесны суще, во всемъ, въ немже хощемъ, последствуютъ".

При такомъ непріязненномъ отношеніи къ грекамъ, Сильвестръ не могъ примириться съ той авторитетной ролью въ дѣлахъ просвѣщенія, на которую изъявили притязаніе братья Лихуды, и которую имъ удалось занять, благодаря поддержкѣ патр. Іоакима. Столкновеніе между двумя партіями, медвѣдевской, латинствующей, или скорѣе питавшей, вслѣдъ за Симеономъ Полоцкимъ, склонность къ западному просвѣщенію, и лихудовской, греческой, было неизбѣжно, и внѣшнимъ поводомъ къ нему послужилъ, какъ уже сказано, вопросъ о времени пресуществленія св. Даровъ. Лихуды высказали мнѣніе, что пресуществленіе совершается не при произнесеніи словъ Спаси-



Букварь Каріона Истомина.

теля: "Пріимите и ядите" и т. д., но при молитв священника, совершающаго литургію. Мн ініе, отвергнутое Лихудами, встр ітило многих защитников, во глав которых сталь Сильвестр; на Руси это латинское мн ініе, установленное Флорентинским собором, не было новостью: оно без противор і принималось въ западной Россіи, да и въ Московском государств усп іло прочно утвердиться, даже было не задолго передъ т і т принято патр. Іоакимом, который теперь сталь на сторону Лихудовь. Спорь, возникшій между двумя партіями, вскор і приняль острый характерь и увлекь все общество, такъ что по свид і тельству современника, о пресуществленіи св. Даров в "разглагольствовали не только мужи, но и жены и д і т везд і другь съ другом і т схожденіях въ собес і дованіях в на пиршествах в на торжищах в а гд і любо случится кто другь съ другом в яковом в т в везд в ременно и безвременно".

Начата была полемика сочинениемъ Сильвестра, вышедшимъ въ 1685 г. подъ заглавіемъ: "Книга, глаголемая хлѣбъ животный, изъясненная вкратцъ христіанскія ради общеувърительныя пользы душть и отъ соблазнительныхъ и сумнительныхъ помысловъ, на общее спасеніе всему христіанству: о пресвятъйшей тайнъ, преданнъй и утвержденный самымь Господомы нашимы Іисусомы Христомы. О Евхаристіи или, рекше, о пречистыхъ тайнахъ тѣла и крове Господни. Въ ней же различная изобрътаются собесъдованія съ благопръніемъ, ко множайшему увъренію, со вопросы и отвъты ученика со учителемъ любезнымъ, отъ Св. Евангелія, и посланій апостольскихъ, и писаній богоносныхъ отецъ-ко увъщанію его твердому". Какъ видно изъ этого заглавія, сочиненіе имфетъ діалогическую форму; въ немъ излагаются доводы въ защиту латинскаго по существу мнфнія, раздфляемаго Сильвестромъ; характеръ изложенія спокойный, умфренный, рфзкости по отношенію къ противникамъ не обнаруживается.

Въ отвътъ на "Хлъбъ животный", извъстный ученикъ Епифанія Славинецкаго, чудовскій инокъ Евенмій написалъ резко-обличительное сочиненіе: "Показаніе на подвергь латинскаго мудрованія, подвергаемый подъ св. восточную правослатную церковь". Однако споръ этимъ не могъ завершиться, такъ какъ греческая партія не признавала, в фроятно, опроверженія Евеимія достаточно убъдительнымъ, и въ концъ 1687 г. было выпущено новое обличение мнъній Сильвестра: "Тетрати церкве святыя возмутителей и слову Божію", вызвавшія сперва краткій отв'ьтъ Сильвестра, сохранившійся до насъ лишь въ незначительномъ отрывкъ, а затъмъ обширное его сочиненіе, озаглавленное: "Книга о маннъ хлъба животнаго, еже есть: о тълъ и крови Христовъ яже всъмъ върующимъ, яко Господними глаголы, а не иными пресуществленіе бываеть, услаждаеть, насыщаеть, увеселяетъ, и отъ грѣхъ очищающи и спасающи животъ вѣчный имъ даруетъ". Эта книга, отличающаяся ръзкими выходками противъ Лихудовъ, была выпущена въ свътъ не сразу, а первоначально Сильвестръ издаль только часть ея: "Предисловіе къ читателю". Останавливаясь только на внъшнихъ фактахъ полемики, мы не разсматриваемъ содержанія всёхъ этихъ сочиненій, потому что оно представляетъ почти исключительно богословскій интересъ; укажемъ лишь, что въ "Маниъ" Сильвестръ обращается, какъ къ своей сторонницъ, къ царевнъ Софіи Алексъевнъ, а этотъ фактъ свидътельствуетъ, что богословская по существу полемика связывалась съ разными другими стремленіями, обнаруживавшимися въ тогдашнемъ русскомъ обществъ. Ответомъ на "Манну" была столь же общирная книга Лихудовъ: "Акосъ, или врачеваніе, противополагаемое ядовитымъ угрызеніямъ зміевымъ", вышедшая въ декабрт 1687 г. Почти черезъ годъ послт этого Сильвестръ издалъ "Извъстіе истинное", въ которомъ излагаетъ исторію книжнаго исправленія въ Москвъ, а передъ этимъ перевелъ латинское сочиненіе Кассандра, "Книгу, глаголемую церковносоставникъ", касающуюся того же вопроса о пресуществленіи. Завершается полемика сочиненіемъ Лихудовъ "Показаніе истины" и затъмъ офиціальнымъ церковнымъ осужденіемъ мнѣнія Сильвестра. Съ этимъ осужденіемъ совпало и политическое преслѣдованіе за участіе Сильвестра въ замыслахъ О. Шакловитаго и царевны Софіи, и въ 1691 г. этоть представитель новаго просвещения быль казненъ.

Если Сильвестръ Медвъдевъ прошелъ школу духовную, которая непосредственно связывала его съ пришлыми представителями науки, то нужно сказать, что новыя просвътительныя стремленія съ середины XVII в. проявляются въ Москвъ и независимо отъ школы: въ обществъ все болье и болье замъчается людей, которые относятся отрицательно къ старому укладу московской жизни, решаются резко критиковать различныя ея стороны и указывають на необходимость новыхъ путей развитія, на необходимость просвъщенія. Къ числу такихъ людей принадлежитъ дьякъ посольскаго приказа Григорій Котошихинъ, авторъ сочиненія "О Россіи въ царствованіе Алексъя Михайловича". Это сочиненіе написано за границей-въ Стокгольмъ, куда Котошихинъ долженъ былъ скрыться изъ Москвы отъ преследованій. Содержаніе книги чисто деловое. Она начинается краткимъ изложениемъ истории России до Алексъя Михайловича, затъмъ, послъ описанія быта царей и разныхъ придворныхъ обычаевъ, Котошихинъ говоритъ объ управленіи Московскаго государства, о приказахъ, войскъ, торговыхъ и посадскихъ людяхъ, крестьянахъ, боярахъ. Вообще о своихъ соотечественникахъ Котошихинъ отзывается крайне отрицательно, говоритъ, что ихъ "натура не богобоязливая", что они "спесивы", ни къ чему не способны и т. д. Главный ихъ недостатокъ-отсутствіе воспитанія, "понеже въ государствъ своемъ наученія никакого доброва не имъютъ и не пріемлють, кромъ спесивства и безстыдства, и ненависти, и неправды". Это невъжество печально отражается на государственныхъ дълахъ, какъ это видно изъ слъдующаго описанія засъданій боярской думы: "И какъ царю лучится сидъть съ тъми бояры и думными

людьми въ думѣ о иноземскихъ и о своихъ государственныхъ дѣлехъ, и въ то время бояре и окольничіи и думные дворяне садятца по чиномъ... А лучитца царю мысль свою объявити, и онъ имъ объявя приказываетъ, чтобъ они, бояре и думные люди, помысля къ тому дали способъ; и кто изъ тѣхъ бояръ поболши и разумнѣе, или кто и изъ меньшихъ, и они мысль свою къ способу объявливаютъ; а иные бояре, брады своя уставя, ничего не отвѣщаютъ, потому что царь жалуетъ многихъ въ бояре не по разуму ихъ, но по великой породѣ, и многіе изъ нихъ грамотѣ не ученые и не студерованные"...

Говоритъ Котошихинъ и о невъжествъ женщинъ: "Московскаго государства женскій полъ грамот' не ученые, и не обычай тому есть, а породнымъ разумомъ простоваты и на отговоры не смышлены и стыдливы, понеже отъ младенческихъ леть до замужества своего у отцовъ своихъ живутъ въ тайныхъ покояхъ, и опричь самыхъ ближнихъ, родственныхъ, чужіе люди никто ихъ, и они людей видъти не могутъ, и по тому мочно дознатца, отъ чего бы имъ быти гораздо разумнымъ и смълымъ; такъ же какъ и замужъ выйдутъ, и ихъ потому жъ люди видаютъ мало". Особенно много отрицательныхъ чертъ отмъчаетъ Котошихинъ, описывая боярскія свадьбы и обманы, при нихъ совершающіеся, чиновничьи алоупотребленія и т. д. Виною всему невѣжество, заставляющее враждебно относиться ко всякимъ попыткамъ исканія свъта, сближенія съ другими народами, и Котошихинъ съ горечью описываетъ, какія препятствія ставятся въ Москвъ тъмъ, кто желаетъ поъхать за границу. Конечно, мы можемъ предположить, что въ книгъ Котошихина есть преувеличенія, и потому ею нельзя руководиться, какъ вполнъ надежною характеристикой Московской жизни; но темъ не менъе она важна, какъ памятникъ, рисующій намъ настроеніе передовыхъ, критически мыслившихъ русскихъ людей XVII в. Вообще книга Котошихина является протестомъ противъ крайней замкнутости, застоя русской жизни и выражаеть стремленіе къ западному просв'єщенію, къ которому многіе призывали русскихъ людей.

Тоть же призывъ къ западному просвѣщенію мы слышимъ и въ сочиненіяхъ пришлаго серба Юрія Крижанича, который, однако, крайне враждебно относится къ нѣмцамъ и, совѣтуя у нихъ перенять всяческія знанія, предостерегаеть отъ подчиненія имъ такъ же, какъ возстаетъ противъ грековъ, эксплуатирующихъ и обманывающихъ довѣрчивыхъ москвичей. Но на сочиненіяхъ Крижанича мы останавливаться не будемъ: ихъ разсмотрѣніе не входитъ въ область исторіи русской литературы, такъ какъ авторъ—не русскій и писалъ не по-русски.

Скажемъ нъсколько словъ о любопытномъ памятникъ, въ которомъ проявилась совершенно противоположная тенденція, стремленіе оградиться отъ всякаго чуждаго вліянія. Это — духовное завъщаніе патріарха Іоакима. Послъ распоряженій чисто личнаго характера патріархъ даетъ свое пастырское наставленіе царямъ Іоанну и

Петру Алексвевичанъ, "да пребываютъ они, государи, въ прародительскомъ своемъ благородномъ царскомъ достоинствъ благочестиво и праведно, во всякомъ изрядствъ, жительствовати въ чистотъ, воздержаніи же и святынь. Убъждая царей свято охранять православную въру, блюсти правосудіе, заботиться о благъ подданныхъ, чтобы "избавити всякаго отъ неправды", патріархъ особенно много распространяется о вредь, причиняемомъ иновърцами и еретиками. "Еще же, -- говорить онъ, -- да никако же они, государи, попустять кому христіанамъ православнымъ въ своей державт съ еретиками-иновтрцами, съ Латины, Лютеры, Калвины, безбожными татары (ихъ же гнушается Господь и церковь Божія съ богомерзкими прелестьми ихъ проклинаетъ) общенія въ содружествъ творити, но яко враговъ Божінхъ и ругателей церковныхъ техъ удалятися; да повелеваютъ царскимъ своимъ указомъ, отнюдь бы иновърцы, пришедъ здъ въ царство благочестивое, въръ своихъ не проповъдывали и въ укоризну о въръ не разговаривали ни съ къть, и обычаевъ своихъ иностранныхъ, по своимъ ихъ ересямъ, на прелесть христіанамъ не вносили, и сіе бы имъ запретити подъ казнію накръпко, и молбищныя бы по прелестямъ ихъ еретическихъ соборищъ строити не давати мъста всеконечно; которыя здв и есть близь или между христіанскихъ домовъ, и тв разорити годно и должно, яко діявольскія сонмища: татарове бо зловърныя, еретики же церкви святыя отступные, и вся суть прокляты, зане апостолъ святый Павелъ и въ единой христіанской въръ братій сущихъ, піянствующихъ же и безчинствующихъ, отлучатися и не примъшатися къ нимъ заповъда, кольми паче таковыхъ еретиковъ-развратниковъ и хулителей святыя въры нашея отлучатися всячески подобаеть!" Ссылаясь на апостола, запрещающаго общеніе съ блудниками, пьяницами, лихоимцами, хищниками, патріаржь утверждаеть, что "въ инов'врцахъ вся сія злобы господствують, обаче върные люди многи и честніи съ ними ядять не стыдящеся и не боятся гръха, уклоняющеся же отъ заповъди сея и завъщанія отъ церкве святыя, презирающіи и творящіи сами себъ законъ презорствомъ". Такимъ людямъ грозитъ проклятіе, возвѣщенное Псалмопъвцемъ, и патріархъ спрашиваетъ: "Коимъ убо образомъ можеть пелость государства своего въ лепоте держатися и во угожденіи быти Богу?" Отв'єть одинь: "Егда вси люди истинствують, о добрыхъ дълъхъ прилежатъ, и содержатъ благія и постоянныя нравы и да не навыкнутъ иностранныхъ обычаевъ непотребныхъ и неутвержденныхъ въ въръ, и писанія невъдущіи со иновърными о въръ не глаголють и лестнаго ученія ихъ весьма да не слушають, но да возъимъютъ въ кръпости отеческая благоразсудная и воздержная поступленія въ дъльхъ и вещахъ".

Патріархъ возмущается тѣмъ, что въ царскомъ войскѣ начальствованіе вручается иновѣрцамъ; онъ умоляетъ царей "отставити таковыхъ враговъ христіанскихъ отъ таковыхъ дѣлъ всесовершенно", такъ какъ они только "гнѣвъ Божій наводятъ" на христіанское

воинство. "Ибо православніи христіане, по чину и обычаю церковному, молятся Богу; а они съятъ, еретики, и свои мерзкія дъла исполняютъ и христіанскаго моленія гнушаются. Христіане Пречистую Діву Богородицу Марію чествующе, всячески о помощи просять и всёхъ святыхъ; еретики же, будучи начальниками въ полкахъ, ругаются тому, и по прелести ихъ хулы износять, и никако же почитають Пресвятую Богородицу и всъхъ святыхъ, такожде и иконъ святыхъ не почитають и всему христіанскому благочестію посм'вають. Христіане постятся; еретики же никогда; ихъ же, по гласу апостольскому, Богъ чрево". Вследствие того, что начальство дается еретикамъ, русскія войска терпятъ, по мнівнію Іоакима, пораженія, какъ это случилось въ крымскомъ походъ кн. В. В. Голицына. Патріархъ заканчиваеть свое завъщаніе настойчивымь требованіемь стъсненій для иноземцевъ. "Паки воспоминаю, - говоритъ онъ, - еже бы иновърцомъ еретикомъ костеловъ римскихъ, кирокъ нѣмецкихъ, татаромъ мечетовъ, въ своемъ государствъ и обладании всеконечно не давати строити нигдъ, новыхъ латинскихъ и иностранскихъ обычаевъ и въ платьи прем'ть по иноземски не вводити, ибо т'тьмъ н'ть благочестіе христіанскаго царства во удобствіи имать пространятися и въра въ Господа Бога возрастати день отъ дне. Удивляюся же азъ царскаго синклита совътникомъ палатнымъ и правителемъ, которые на посольствахъ въ иныхъ земляхъ и царствахъ бывали, како кое государство нравъ и обычай имать, каковы въ одеждахъ и поступкахъ, тако держатъ, и иннаго не пріемлють и въ своихъ владеніяхъ иныхъ въръ людей никаковыхъ достоинствъ не сподобляютъ; а еже не своея въры молитвенныхъ храмовъ иноземцамъ никако же попущаютъ сотворити, ни въ которомъ еретическомъ царствъ, кая окрестъ насъ суть; яко въ немецкихъ есть ли благочестивыя веры церковь, где бы христіаномъ было прибъжище? Нигдъ же! А здъ чего и не бывало, и то еретикомъ повелъно, что своихъ еретическихъ проклятыхъ соборищъ молбищныя храмины построили, въ которыхъ благочестивыхъ людей алобнъ кленутъ и лаютъ, и въру укоряютъ, и иконы святыя попирають, и христіаномъ намъ ругаются, и зовуть идолопоклонниками и злобожниками! И се нъсть добро, но всячески зло".

Въ этихъ словахъ ярко выражается отчаяніе, охватывавшее защитниковъ стараго уклада русской жизни, при видѣ тѣхъ западныхъ новшествъ, которыя все болѣе и болѣе отвоевывали себѣ права на дальнѣйшее развитіе и укрѣпленіе въ Москвѣ. Слова эти обращены были къ тому государю, который рѣшительно вступилъ на новый путь усвоенія "иностранскихъ" нравовъ и обычаевъ, и написаны они были всего за нѣсколько лѣтъ до неслыханнаго событія, перваго путешествія русскаго государя на Западъ... Ясно, что они не достигали цѣли и являлись лишь своего рода отходною умиравшему старому строю...

#### Библіографія.

Пекарскій. Представители кіевской учености въ половинъ XVII стольтія Отеч. Зап. 1862, кн. 2, 3 и 4.

Образцовъ. Кіевскіе ученые въ Великороссіи. "Эпоха" 1865, 1.

Любимовъ. Борьба между представителями великорусскаго и малорусскаго направленія въ Великороссіи въ концѣ XVII и началѣ XVIII вв. Ж. М. И. Пр. 1875, VIII и IX.

II ѣ в н и ц к і й. Епифаній Славинецкій, одинъ изъ главныхъ дъятелей духовной литературы въ XVII вѣкѣ. Тр. Кіев. Дух. Акад. 1861, №№ 8—10.

Брайловскій. Филологическіе труды Епифанія Славинецкаго. Рус. Филолог. Въстн. 1890, т. XXIII.

Майковъ. Очерки изъ исторіи рус. лит. XVII и XVIII ст. СПБ. 1889 т. І (о Симеонъ Полоцкомъ).

Татарскій. Симеонъ Полоцкій, его жизнь и діятельность. М. 1886.

Поповъ. Симеонъ Полоцкій, какъ проповедникъ. М. 1886.

Никольскій. Русскіе выходцы изъ заграничныхъ школь въ XVII ст. Прав. Обозр. 1863, № 3.

Его же. Григорій Скибинскій. Тамъ же, № 11.

Бороздинъ. Русское религіозное разномысліе. СПБ. 1907.

И розоровскій. Сильвестръ Медвъдевъ. Его жизнь и дъятельность. М. 1896.

Б в лок у ров ъ. Сильвестра Медвъдева "Извъстіе Истинное". М. 1886.

Козловскій. Сильвестръ Медвідевъ. Кіевъ. 1894.

Мирковичъ. О времени пресуществленія св. Даровъ. Вильна. 1886.

Брайловскій. Письма Сильвестра Медвідева. СПБ. 1901.

Сменцовскій. Братья Лихуды. СПБ. 1899.

Смирновъ. Іоакимъ, патр. Московскій. М. 1881.

Житіе и завъщаніе св. патр. московскаго Іоакима. Изд. общ. люб. др. письм. СПБ. 1879.

Котошихинъ. О Россіи въ царствованіе Алексъя Михаиловича. СПБ. 1840, 2-е изд.—СПБ. 1859, 3-е изд.—СПБ. 1884.

Гротъ. Новыя свъдънія о Котошихинъ по шведскимъ источникамъ. Сбори. Отд. Рус. яз. и слов. Ак. Наукъ, т. 29. СПБ. 1882.

Маркевичъ. Григорій Карповъ Котошихинъ и его сочиненіе о Московскомъ государствів въ половинів XVII віжа. Одесса. 1895.



Охарактеризованныя выше стремленія къ новшествамъ, навѣянныя москвичамъ съ Запада, находили себѣ выраженіе не только въ научныхъ трудахъ, богословскихъ сочиненіяхъ, проповѣдяхъ, сатирахъ, каковыми являются произведенія разсмотрѣнныхъ нами до сихъ поръ писателей, но и въ цѣломъ рядѣ заимствованныхъ или оригинальныхъ произведеній чисто-беллетристическаго характера, въ литературѣ повѣстей и романовъ. На нихъ-то теперь мы и остановимъ свое вниманіе.

Изученію древне-русской беллетристики необходимо предпослать выясненіе вопроса о томъ, какимъ образомъ она развивалась, какимъ путемъ она къ намъ проникала и, наконецъ, изъ какихъ источниковъ черпала свое содержаніе.

Съ принятіемъ христіанства у насъ (какъ это было раньше въ Византіи и на Западѣ) старая народная словесность была строго осуждена духовенствомъ, видѣвшимъ въ ней остатокъ язычества и стремившимся замѣнить ее благочестивыми сказаніями въ христіанскомъ духѣ. Но удовлетвореніе фантазіи есть вполнѣ законная потребность человѣческаго духа, и поэтому, рядомъ съ духовной литературой, къ намъ рано начинаютъ проникать произведенія литера-

туры повъствовательной, представляющія соединеніе христіанскихъ и языческихъ элементовъ и дающія обильную пищу для народной фантазіи.

До XVI в. такого рода произведенія приходили къ намъ исключительно изъ Византіи, при посредствѣ южно-славянскихъ земель, или съ Востока; въ XVI и XVII вв. значительно усиливается заимствованіе повѣствовательныхъ памятниковъ съ Запада, при чемъ посредникомъ этого заимствованія является Польша. На русской почвѣ всѣ эти заносныя произведенія подвергались переработкѣ и измѣнялись иногда до неузнаваемости. Такимъ образомъ древне-русскія повѣсти, по своему происхожденію, могутъ быть, какъ это указалъ А. Н. Веселовскій, сгруппированы въ три отдѣла: 1) повѣсти византійскія, каковы: Александрія, Троянскія дѣянія, Девгеніево дѣяніе, 2) восточныя—романъ о Варлаамѣ и Іосафѣ, повѣсть о Шемякиномъ судѣ и др., и 3) западныя—Римскія Дѣянія, повѣсть о Мелюзинѣ и др. Кромѣ того, въ древне-русской литературѣ были и нѣкоторыя оригинальныя повѣсти, въ родѣ повѣстей о Горѣ-Злосчастіи, о Ершѣ Ершовичѣ и др.

Изъ группы византійскихъ романовъ мы остановимся на "Александріи", авторомъ которой назывался грекъ Каллисеенъ, жившій въ III в. послѣ Р. Х.; но такъ какъ его авторство не удостовърено, то его обыкновенно называютъ Псевдо-Каллисоеномъ; въ IV въкъ произведеніе это было переведено на латинскій языкъ и, наконецъ, въ V-VI вв. на армянскій. Одна изъ латинскихъ редакцій "Александріи" Х въка была очень популярна на Западъ, дала матеріаль для западно-европейскихъ обработокъ повъсти объ Александръ Великомъ и перешла къ арабамъ. Такимъ образомъ, романъ Каллисоена во всевозможныхъ передълкахъ получилъ необыкновенное распространеніе, и образъ македонскаго завоевателя окружился поэтическимъ ореоломъ, видоизмънявшимся, смотря по средъ, къ которой онъ пріурочивался: въ европейскихъ поэмахъ онъ явился рыцаремъ; у мусульманъ сталъ любимымъ народнымъ героемъ, и имя его становится на ряду съ Семирамидой, которая пользуется необыкновенной популярностью въ восточныхъ сказаніяхъ. Разсказъ Псевдо - Каллисоена украшенъ чудесными подробностями, но популярность его объясняется не столько этими подробностями, сколько нравственнымъ колоритомъ. Въ одномъ мъсть Александръ характеризуется такимъ образомъ "имъяще соудъ правъ въ языцъ, также и въру непоколебиму и руцъ податливъ, сильныя яко желъзныя и мимо текущая вмъняще; долготерпъливъ къ согръщающимъ безмврно. Сими же четырьми добродвтельми четиремъ въселеньные концемъ самодръжць назва се, сими бо доброд тельми въсако царство окормляти подобаетъ".

Указаны четыре добродътели Александра: правда, непоколебимая въра, щедрость и милосердіе; благодаря этимъ свойствамъ, Александръ сталь идеальнымъ царемъ. Біографія его значительно уклоняется

отъ того, что дается намъ историческими источниками. Александръ является сыномъ не Филиппа, а египетскаго жреца Нектанеба. Подъ руководствомъ Аристотеля онъ занимается изученіемъ Иліады и Одиссеи, Вергилія и астрономіи. Далѣе слѣдуетъ разсказъ о подвигахъ Александра. Онъ осаждаетъ Аоины и встрѣчается съ Діогеномъ, который и поучаетъ его взять городъ хитростью. Изъ Аоинъ Александръ идетъ въ Римъ, гдѣ проявляетъ необыкновенную милость къ жителямъ города. Изъ Рима онъ отправляется въ Герусалимъ. Особенно богато чудесными подробностями описаніе похода Александра въ Индію. Онъ встрѣчается и борется съ "дивьими женами", съ шестиногими и шестирукими людьми, съ исполинскими муравьями и чудовищными раками. Александръ пріѣзжаетъ на Макарійскій (блаженный) островъ. На этомъ островѣ люди нагіе, потомки Сиоа (нагомудрецы) ведутъ ангельскій образъ жизни, не причастны



Типографія. Съ стар. русск. гравюры.

ни къ какимъ людскимъ смутамъ. Александру такъ нравится ихъ жизнь, что онъ готовъ остаться у нихъ, но ему жаль бросить своихъ македонянъ. На возвратномъ пути изъ Индіи Александръ заключилъ за двумя горами, сошедшимися по его молитвъ, нечистые народы съвера. Подробность эта, какъ мы знаемъ, есть въ апокрифическомъ сказаніи Менодія Патарскаго. Затымъ далые описывается смерть Александра изображается плачъ

жены его, Роксаны: "Роксана же царица багряницу царскую раздра до земли и власы главы своея распростеръ и съ плачемъ и жалостію отъ болѣзнена сердца ко Александру яко къ живу глаголаше: "О Александре, всего свѣта царь и господине, премудрый во человѣцѣхъ, не зриши ли мене; поне въ чужей земли оставилъ мя еси, а самъ, яко солнце съ солнцемъ подъ землю зашелъ еси? О небо, солнце, луна и вси звѣзды, дряхлымъ образомъ срыдайте ми плачъ! О земле и основаніе вѣчныхъ утвержденій, горы же и холмы, плачитеся со мной днесь и поточите источници слезъ, дондеже езера наполнятся и горы напьются полыни, ибо и горести всякія горчайши мнѣ зѣло днесь".

Къ группъ византійской принадлежатъ "Троянскія дѣянія" и "Девгеніево дѣяніе". Эта послѣдияя повѣсть особенно интересна потому, что имѣла вліяніе на наши былины. Нѣкоторые изслѣдова-

тели видять связь между сказаніемь о Дигенись и былинами о Святогорь и Ильь Муромць.

Изъ восточныхъ романовъ особенно замѣчателенъ романъ о Варлаамѣ и Іоасафѣ, представляющій легендарную исторію Будды. Содержаніе романа слѣдующее: у индійскаго царя долженъ родиться сынъ. Царь призываетъ звѣздочетовъ и они предсказываютъ, что его сынъ перейдетъ въ новую вѣру, которая научитъ его милосердію. Чтобы избѣгнуть исполненія этого пророчества, царь рѣшается удалить своего сына отъ свѣта. Онъ окружаетъ его прекрасными воспитателями, но запрещаетъ имъ говорить Іоасафу о существованіи смерти, болѣзни, старости, бѣдности и горя. Но однажды юношѣ случайно встрѣтилось двое мужей: одинъ прокаженный, другой слѣпой. Отъ нихъ онъ узнаетъ, что существуютъ старость, болѣзнь, и что всѣмъ безъ исключенія суждена смерть. У царевича вырывается

восклицаніе о томъ, какъ горестна жизнь, и у него возникаеть въ умв вопросъ, есть ли еще другая жизнь и другой міръ. Царевичъ ищетъ человъка, который могъ бы разръшить его недоумъніе и успокоить его. Такимъ человъкомъ оказывается старецъ Варлаамъ. Между Варлаамомъ и Іоасафомъ происходить діалогь, въ которомъ высказывается очень много поучительныхъ мыслей, послѣ чего Варлаамъ обращаетъ Іоасафа въ христіанство (въ



Училище. Со старинной русской гравюры.

этомъ послѣднемъ фактѣ сказалась особенность христіанской обработки буддійскаго сюжета).

Тъмъ же поучительнымъ характеромъ отличается и другая заимствованная съ Востока повъсть "О двънадцати снахъ царя Шахаиши". Этотъ царь, жившій "въ нъкоихъ странахъ древнихъ" видълъ сны, которые толкуетъ философъ Мамеръ. Толкованіе дается эсхатологическое: сны предвъщаютъ кончину міра, когда всъ развратятся, возстанутъ другъ на друга, погибнетъ правая въра и т. д. Основа разсказа отмъчается въ Шахъ-Наме, Калила-и-Димна, хотя онъ и осложнился болъе поздними христіанскими добавленіями. Самое имя Шахаиши, которое А. Н. Веселовскій основательно сближалъ съ Шахиншахомъ, даетъ основаніе предполагать заимствованіе не чрезъ византійцевъ, а непосредственно съ Востока, около XV въка.

C70

Изъ другихъ восточныхъ повъстей замъчательна по внесенному впоследствии русскому колориту повесть о Шемякиномъ суде, имеющая связь съ сочиненіемъ о судахъ Соломона. Содержаніе этой повъсти слъдующее: бъдный братъ просить богатаго ссудить ему лошадь събадить въ лесъ по дрова, но у лошади, по несчастію, оторвался хвостъ, и хозяинъ ея ведетъ бъдняка судиться за причиненный ему убытокъ. По дорогъ, остановившись на ночлегъ, бъдный брать упаль съ полатей и зашибъ до смерти ребенка въ люлькъ: отецъ ребенка явился вторымъ истцомъ противъ бъдняка. Подходя къ городу, убогій бросается съ моста, чтобы покончить съ собою, и убиваетъ хвораго старика, котораго сынъ везъ въ баню. Такимъ образомъ, противъ него является еще и третій истецъ, и всь четверо предстали предъ "праведнаго судью" Шемяку. Бъднякъ завязалъ въ платокъ камень и показываеть его исподтишка Шемякъ. Судья принимаеть этоть знакъ за посуль и решаеть дело въ пользу ответчика. Богатому брату онъ велить отдать свою лошадь убогому, пока у нея не отрастеть хвость; сыну убитаго старика предлагаеть такое возмездіе: пусть онъ самъ сбросится съ моста, а отвітчикъ станеть внизу и т. д. Истцы отступаются, а Шемяка ждеть награды отъ бъдняка; когда же тотъ объясняеть ему значеніе своихъ жестовъ и показываетъ камень, онъ крестится и говоритъ: "Слава Богу, что я по немъ судилъ". Въ этотъ разсказъ вкралось сатирическое отношеніе къ старинному суду и стремленіе связать имя Шемяки съ историческимъ Шемякой (Дмитріемъ), но они имъютъ очень мало общаго. Въ первоначальныхъ восточныхъ разсказахъ, изъ которыхъ возникла наша повъсть, сатиры не было, и судья былъ совсъмъ праведный. "Съ точки зрѣнія формальнаго правосудія и совершившагося факта, - говорить Веселовскій, - бъднякъ дъйствительно виновенъ и можеть быть приговорень къ уплать проторей и убытковъ, но судья принимаетъ во вниманіе неумышленность преступленія и, судя по правдъ, ставитъ такъ вопросъ обвиненія, присуждаетъ отвътчиковъ къ такимъ пенямъ, что онъ падаютъ всей своей тяжестью на истцовъ, и тв предпочитають отказаться оть иска. Въ такомъ свете являлся праведный судья въ техъ восточныхъ сказкахъ (въ утраченной индійской, въ тибетскомъ Дзанглунѣ), отраженіемъ которыхъ, сильно видоизм вненнымъ, является нашъ Шемякинъ судъ. Видоизм вненія эти объясняются устной передачей повъсти и вліяніемъ сходныхъ, по всей в фроятности, еврейских сказаній, разработавших мотивъ "судовъ" въ примъненіи къ библейскому суду Соломона. Результатомъ этихъ вліяній было совершенно новое осв'єщеніе пов'єсти, опред'ьлившее ея особый характеръ и витстт причины ея популярности на Руси: судъ остался такимъ же праведнымъ, но судья изрекалъ его уже не по долгу совъсти, а потому, что надъялся на посулъ отъ подсудимаго. Въ той случайной побъдъ человъческой правды надъ кривдой, которая также случайно становится ея орудіемъ, лежала глубокая иронія, которую русская сказка разработала нъсколько односторонне: типъ неправеднаго судьи, котораго перехитрилъ простакъ заслонилъ все остальное, и сказка стала сатирой на судейские порядки, развитиемъ пословицы: съ подъячимъ водись, а камень за пазухой держи".

Наконецъ изъ группы восточныхъ повъстей упомянемъ и весьма популярную сказку о Ерусланъ Лазаревичъ: его отецъ соотвътствуетъ персидскому Зальзеру, а самъ Ерусланъ есть персидскій богатырь, Рустемъ.

Третья группа повъстей-западная, какъ сказано, сильно разрастается у насъ, начиная съ XVI стольтія и даже даетъ матеріалъ для сказочной словесности. Такъ, напримъръ, сказка о Бовъ Королевичъ чисто западнаго происхожденія и сюжетъ ея заимствованъ изъ романа о рыцаръ Бово. Названія другихъ лицъ-тоже передълка западныхъ именъ, напримъръ, Pulicane передъланъ въ Полкана, Meretrix въ Меликтрису и т. д. Кромъ сказки о Бовъ, къ намъ перешло съ Запада много и другихъ рыпарскихъ романовъ. Таковы "Исторія о Мелюзинъ", волшебницъ, превращающейся въ наказаніе въ полузивю, получеловъка, "Исторія о храбромъ князъ Петръ Златыхъ Ключахъ и прекрасной королевиъ Магиленъ неаполитанской, чувствительно повъствующая о приключеніяхъ двухъ нъжныхъ любовниковъ, "Повъсть о преславномъ римскомъ кесаръ Оттонъ", безвинно преследующемъ свою прекрасную жену, "Исторія о чешскомъ королевичь Брунсвикъ", "Исторія о Трысчанъ и Изотъ" (Тристанъ и Изольдъ). Во всъхъ этихъ произведеніяхъ стараго русскаго читателя увлекали разнообразныя картины приключеній, самое же рыцарство представлялось ему не совстыть яснымъ. "Рыцарскій обиходъ, какъ объясняетъ Веселовскій, усваивался внѣшнимъ образомъ; многое показываетъ, что иныя его черты были не ясны и понимались въ половину. Подробно описывается вооружение рыцарей, ихъ поединки, обычай вызова перчаткой, турниры, въ которыхъ рядомъ съ рыцаремъ является и его конюшій, "оправца"... Славянскому читателю эти картины были понятны, какъ понятенъ былъ горделивый отказъ воителя сказаться побъжденнымъ, чтобы спасти свою жизнь, и желаніе узнать имя противника, и радость, когда противникъ оказывался именитымъ рыцаремъ: славно будетъ пасть отъ его руки, еще славиће — сразить его. Въ такихъ случаяхъ рыцарскіе обычан могли итти навстръчу народному юначеству, какъ оба сходились въ осужденіи убійства спящаго врага... Но едва ли вразумителенъ былъ символизмъ другихъ рыцарскихъ обрядовъ, и смутными могли слагаться представленія о "тажалыхъ" рыцаряхъ (chevaliers errants), ищущихъ "фортуны", о дъвушкахъ, бродящихъ по свъту съ какимъ-нибудь невещественнымъ поручениемъ". Внъшнимъ образомъ усваивался также идеалъ рыцарства-"доброть" и "дворность": служеніе дамамъ, courtoisie, шло слишкомъ въ разрѣзъ съ обычными представленіями древней Руси о женщинъ.

Рядомъ съ рыцарскими романами съ Запада шли сборники псучительныхъ и занимательныхъ разсказовъ. Таковы: "Римскія Дѣянія",

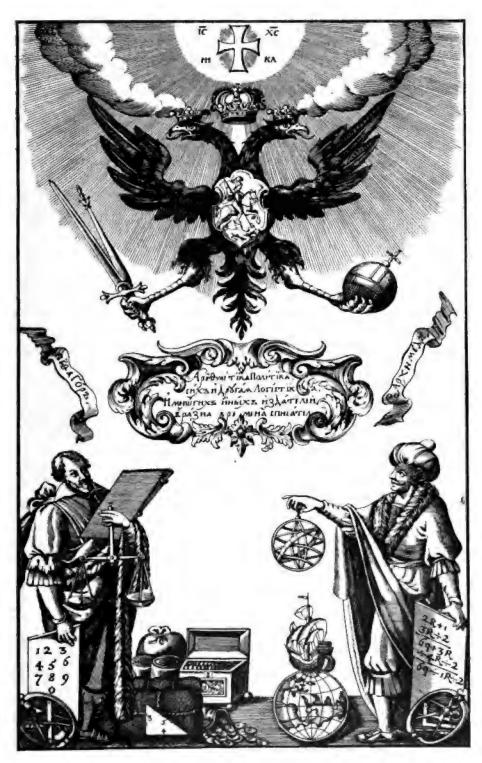

Листы изъ ариеметики Смотрицкаго.

"Великое Зерцало", "Апофесгматы", "Фацеціи". Иногда въ нихъ, какъ въ послъднемъ изъ указанныхъ сборниковъ, заключались только грубоватые смехотворные разсказы, но преимущественно въ виду имелось поученіе. Тоть же поучительный элементь видень и въ занесенной съ Запада повъсти: "Преніе живота со смертью". Сильный, могучій богатырь странствуеть по полю и наважаеть на чудо-чудное, оказавшееся смертью. Самъ же рыцарь олицетворяеть жизнь. У витязя быль острый мечь, обоюдо-наточень, побиваль онъ много полковъ, покорялъ много сильныхъ царей. Отличался онъ силой и храбростью и говорилъ высокія и гордыя слова. Но является смерть, вооруженная множествомъ пилъ и мечей и другихъ орудій. Ими она "кознодъйствуетъ" на разрушение человъка. Удалецъ пугается ее и спрашиваетъ, зачъмъ она явилась. Она отвъчаетъ, что пришла за нимъ. Рыцарь ей возражаетъ, что не желаетъ итти за ней, и начинаеть надъ ней глумиться. Когда же узнаеть, кто она, рыцарь смиряется и умоляетъ ее о пощадъ, просить отпустить покаяться; но смерть ничего не хочетъ слышать и подкашиваетъ его косой, при чемъ говоритъ: "не такихъ богатырей, какъ ты, а прибрала я". Эта повъсть особенно должна была сдълаться популярной въ виду того интереса къ вопресамъ о концѣ міра, о загробной жизни, о воздаяніи за ихъ дъла праведникамъ и гръшникамъ на томъ свъть, того интереса, которымъ объясняется чрезвычайное распространеніе у насъ въ XVI и XVII вв. синодиковъ. Въ этихъ последнихъ памятникахъ, какъ показалъ проф. Е. В. Пътуховъ, очень много поучительныхъ сказаній, располагающихъ человъка къ покаянію.

Изъ оригинальныхъ русскихъ повъстей обращаетъ на себя особенное вниманіе повъсть о Горъ-Злосчастіи, по своему происхожденію могущая быть поставленною въ связь съ тъми апокрифическими и народными сказаніями, которыя посвящены хмелю и вину.

Въ одной пъснъ хмель похваляется такимъ образомъ:

"Нѣту меня хмелюшки лучше, Пѣту меня хмеля веселѣе; Меня государь, хмеля, знаеть, Князья и бояре почитають, Монахи, патріархи благословляють, Безъ хмеля свадебъ не играють, А гдѣ бьются, гдѣ дерутся—всѣ во хмелю. Безъ хмеля не мирятся, имъ помирятся".

Хмель, похваляющійся такимъ могуществомъ, часто приводитъ къ очень грустнымъ послѣдствіямъ, которыя особенно ярко изображены въ повѣсти о Горѣ-Злосчастіи. Повѣсть начинается воспоминаніями о прародителяхъ Адамѣ и Евѣ, которые согрѣшили, вкусивъ винограднаго плода, за что и подверглись изгнанію "изъ рая эдемскаго на землю низкую", а отъ нихъ пошло "племя непокорливо", которое Господь караетъ, смиряючи разными скорбями и напастями. Слѣдую-

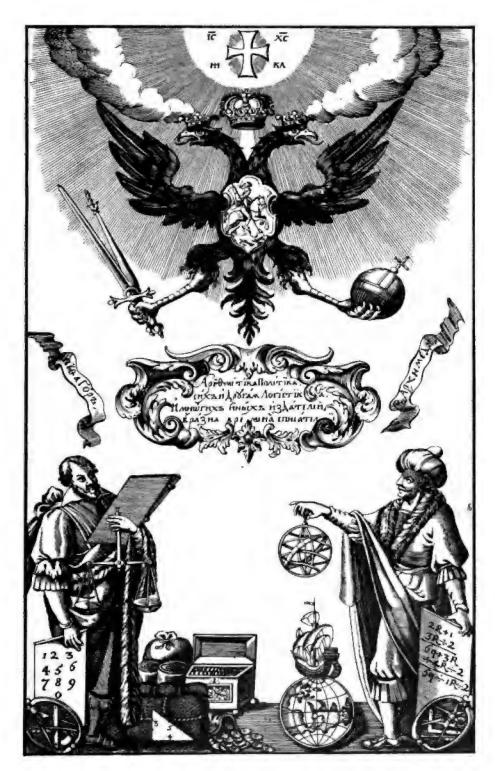

Листы изъ ариеметики Смотрицкаго.

щій за этимъ вступленіемъ разсказъ, являющійся какъ бы развитіемъ общаго положенія о каказаніи за непокорность, пов'єствуетъ намъ о молодц'є, не слушавшемся отца и матери. Стыдно было ему отцу покориться, матери поклониться, хот'єлось ему жить, какъ ему любо. Накопилъ онъ себ'є, "пятьдесятъ рублевъ", находилъ онъ себ'є "пятьдесятъ друговъ". Къ нему набираются въ друзья разные люди. которые научають его пить:

"Испей ты, братецъ мой названный, Въ радость себѣ, и въ веселіе, и во здравіс. Хоть и упьешься, братецъ, допьяна, Ино гдѣ пилъ, тутъ и спать ложисъ, Надъйся, падъйся на меня, брата названа, Я сяду стеречь и досматривать. Сберегу я тебя, милъ другъ, тебя накрѣпко, Сведу я тебя ко отцу твоему и матери".

Но друзья оказываются невърными, и остается молодецъ обобранный: подъ голову ему положенъ кирпичъ, самъ накрытъ гуней кабацкою, въ ногахъ у него лежатъ лапотки-отопочки, а мила-друга и близко нътъ. Молодецъ идетъ въ дальнюю "незнамую сторону" и попадаетъ къ добрымъ людямъ, они садятъ его за дубовый столъ и, разспросивши его объ его судьбъ, наставляютъ его на путь истинный. Молодецъ возвратился снова въ хорошее состояніе, нажилъ себъ имъніе и невъсту себъ присмотрълъ, да тутъ на бъду расхвастался, а похвальба къ добру не приводитъ:

> "А всегда гнило слово похвальное, Похвала живеть—человъку погубь".

### Похвальбу молодца подслушало Горе-злосчастье и говорить ему:

"Не хвались ты, молодецъ, своимъ счастьемъ, Не хвастай своимъ богатствомъ, Бывали люди у меня, горя, И мудръе тебя и досуже, И я ихъ, горе, перемудрило. Учинилося имъ злосчастіе великое, До смерти со мной боролися. Во зломъ злосчастін покорилися. И не могли у меня, горя, увхати. Наги они во гробъ вселилися, Отъ меня накръпко землей накрылися; Босоты и наготы они избыли, И я отъ нихъ, горе, миновалось, А злосчастіе на ихъ могиль осталось. Еще возграяло я, горе, къ инымъ привязалось. А мив, горю и злосчастью, не въ кустахъ же жить, И батогомъ меня не выгонишь, А гитадо мое и вотчина во бражникахъ".



Портреть Екатерины II.

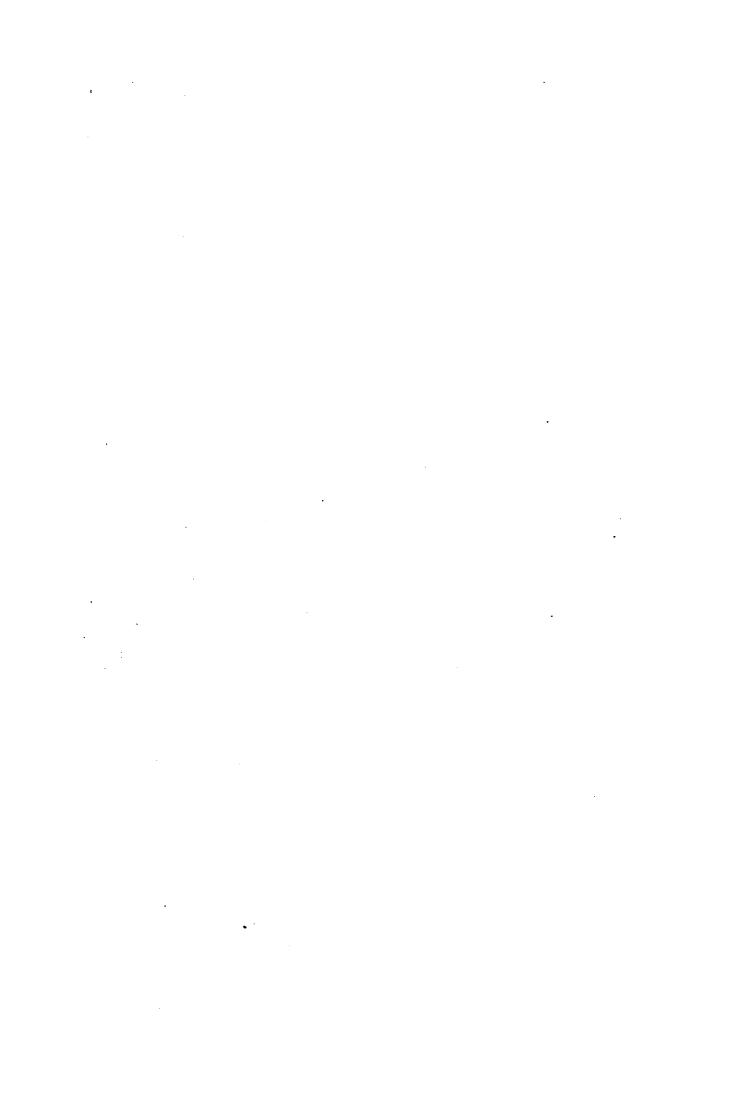

Привязалось горе къ молодцу и преслъдуетъ его. Молодецъ, по совъту горя, ръшилъ пропить свое состояніе, потому что къ нищему никто не привяжется:

"Да никто къ нагому не привяжется, А нагому, босому шумить-разбой".

Разорившись, приходить онъ голодный на берегъ рѣки и вспоминаетъ горе:

"Ахти мић, злосчастіе горинское До бѣды меня, молодца, домыкало".

Онъ ръшается избавиться отъ горя. Горе выскочило "изъ-за камени".

"Босо, наго, нътъ на горѣ ни ниточки, Еще лычкомъ горе подпоясалось, Богатырскимъ голосомъ воскликало: "Стой ты, молодецъ, меня, горя, не уйдешь никуды. Не мечися въ быстру ръку, Да не буди въ горѣ кручиноватъ: А въ горѣ жить, не кручину быть, А кручину въ горѣ погинути".

Добрый молодецъ утвшился, подходитъ къ перевозу и поеть веселую пъсню, за что его перевозять черезъ ръку. Онъ пытается убъжать отъ горя, но оно закаркало надъ нимъ, какъ злая ворона надъ соколомъ:

"Не на часъ я къ тебъ, горе-злосчастіе, привязалося. Хоть до смерти съ тобой помучаюсь".

Какія мітры онъ ни принимаеть, горе его всюду преслітдуеть.

"Полетёлъ молодецъ яснымъ соколомъ, А горе за нимъ бёлымъ кречетомъ, Молодецъ полетёлъ сизымъ голубемъ, А горе за нимъ сёрымъ ястребомъ, Молодецъ пошелъ въ поле сёрымъ волкомъ, А горе за нимъ съ борзыми во слёдъ, Молодецъ сталъ въ полё ковыль-трава, А горе пришло съ косою вострою, Да еще злосчастіе надъ молодцомъ посмѣялося Быть тебѣ, травонька, посёченной, Лежатъ тебѣ, травонька, покошенной, И буйны вѣтры быть тебѣ развѣянной".

## Единственнымъ спасеніемъ является монастырь:

"Спомянуеть молодець спасенный путь, И потомъ молодець въ монастырь ношель постригатися. А горе-злосчастие у святыхъ вороть оставается, Къ молодцу впредь не привяжется". Исходъ повъсти соотвътствуеть старому аскетическому направленію. Тотъ же аскетическій колорить виденъ и въ развязкъ "Повъсти о Саввъ Грудцынъ", который далъ на себя "рукописаніе" бъсу. Привороженный женою нъкоего Бажена, Савва вздумалъ обратиться къ помощи бъса. Подчинивъ Савву своей власти, бъсъ водитъ его гулять по разнымъ городамъ, пріучаетъ къ безпорядочной жизни. Савва совершаетъ ратные подвиги, но разболълся, призвалъ іерея, и



Бояринъ Л. Л. Ордынъ-Нащокинъ.

туть ему открылось, что онъ попалъ во власть нечистой силы. Богородица спасаетъ Савву, и онъ идетъ въ монахи. Совствить другимъ характеромъ, чъмъ изложенныя повъсти. отличается "Исторія о россійскомъ дворянинъ Фролъ Скобъевъ и стольничьей Нардина - Нащокина дочери Аннушкъ".По своему содержанію, типу главнаго дъйствующаго лица, эта "исторія" можетъ быть отнесена къ обширной группъ такъ называемыхъ Schelmenromane, въ которыхъ изображались похожденія ловкихъ плутовъ. Такіе романы бывали у насъ

переводимы, настоящая же повъсть есть оригинальная попытка рисующая русскіе нравы. Фролъ Скобъевъ соотвътствуетъ проходимцамъ, изображавшимся въ западныхъ романахъ. Онъ, бъдный дворянинъ, влюбленный въ дочь Ордына-Нащокина (Нардина) Аннушку, и старается втереться въ ихъ домъ. Но проникнуть туда ему очень трудно. Подкупивъ мамку Аннушки, Фролъ, одътый въ женское платье, проникаетъ въ домъ. Фролъ очень понравился Аннушкъ. Но тутъ явилось еще одно препятствіе: Нардинъ- Нащокинъ вызвалъ Аннушку въ Москву "для того, что сватаются къ ней женихи, стольничьи дъти". Фролъ говоритъ: "хотя животъ свой утрачу, а отъ Аннушки не отстану; либо буду полковникъ, либо покойникъ", и самъ переселяется въ Москву. Разузнавъ при посредствъ той же

мамки о жизни Аннушки, онъ рѣшается ее похитить. Благопріятный случай скоро представляется: сестра Нардина-Нащокина, монахиня, просить отпустить къ ней погостить племянницу. Аннушка даеть объ этомъ знать Фролу, и онъ идетъ къ стольнику Ловчикову, который очень къ нему расположенъ, и просить дать ему карету для смотринъ невѣсты. Въ этой каретѣ онъ пріѣзжаетъ какъ бы изъ монастыря за Аннушкой. Мамка узнаетъ его, но онъ опять даетъ ей деньги и такимъ образомъ увозить Аннушку и женится на ней. Когда объ этомъ похищеніи Аннушки узнаетъ стольникъ Ловчиковъ, давшій карету, Фролъ объясняеть ему, что такъ какъ, давъ карету,

Ловчиковъ сталъ его сообщникомъ въ похишеніи Аннушки, то, чтобы самому выпутаться изъ этого дела, онъ долженъ просить у Нащокина прощенія Фролу. Они условливаются дъйствовать такимъ образомъ: придуть вмъсть въ Успенскій соборъ къ объднъ, а потомъ на Ивановскую площадь, гдф соберутся всъ стольники, и здъсь Фролъ признается Нащокину въ похищеніи. Когда Нащокинъ откажетъ Фролу, вступится Ловчиковъ и начнетъ убъждать Нащокина простить похитителя, такъ какъ бракъ уже состоялся и ничего измѣнить нельзя. Вся эта программа выполнена, но Нащокинъ упорствуетъ, и Фролу помогаетъ новая хитрость. Родите-



Артамонъ Матвѣсвъ.

лямъ жаль своей дочери, и они посылають человѣка узнать о ея здоровьѣ, а когда этотъ посланный приходитъ въ домъ Скобѣева, Фролъ велитъ ей притвориться больной, и говоритъ посланному, что болѣзнь происходитъ отъ родительскаго гнѣва, такъ какъ отецъ съ матерью ее бранятъ и клянутъ, и чтобы выздоровѣть ей, нужно заочное благословеніе родителей. Это разжалобило родителей: они послали ей благословеніе и дорогой образъ. Вслѣдъ затѣмъ посылаютъ огромное количество всякихъ запасовъ. Такимъ образомъ завязались сношенія. Наконецъ родители приглашаютъ Аннушку и Фрола къ себѣ. Сперва родители ее побранили, но затѣмъ посадили ее съ собой. Къ Фролу

обращаются съ такой рѣчью: "А ну, плутъ, что стоишь? Садись тутъ же, тебѣ ли, плуту, моей дочерью владѣть?" Когда сѣли за столъ, Нащокинъ не велѣлъ никого принимать изъ постороннихъ, такъ какъ времени у него нѣтъ: "для того, что съ зятемъ своимъ, съ воромъ и плутомъ Фролкою, кушаетъ". Наконецъ Нащокинъ соглашается признать бракъ Аннушки со Скобѣевымъ и даетъ молодымъ вотчину и денегъ. Въ этой повѣсти видна грубость и какая-то примитивность морали: одобренія дѣйствіямъ Скобѣева мы не видимъ, но не видимъ, съ другой стороны, ихъ осужденія.

Въ этомъ отношении гораздо выше стоить повъсть о Ершъ Ершсвичь сынь Щетинниковь, передающая съ поразительной вырностью, хотя и въ сатирическомъ освъщеніи, всъ формы нашего судопроизводства въ XVII в. Повъсть начинается слъдующей жалобой леща: "Рыбамъ господамъ: великому осетру и бълугъ, бълой рыбицъ бъетъ челомъ Ростовскаго озера сынчишка боярскій лещъ съ товарищами. Жалоба, господа, намъ на злого человъка, на Ерша Щетинника и на ябедника. Въ прошлыхъ, господа, годахъ было Ростовское озеро за нами, а тотъ Ершъ, злой человъкъ, Щетинниковъ наслъдникъ, лишилъ насъ Ростовскаго озера, расплодился тамъ Ершъ по ръкамъ и озерамъ; онъ собою малъ, а щетины у него, аки лютыя рогатины, и онъ свидится съ нами на стану и тфми острыми своими щетинами подкалываетъ наши бока и прокалываетъ намъ ребра и суется по ръкамъ и по озерамъ, аки бъщеная собака, путь свой потерявъ. А мы, господа, христіански, лукавствомъ жить не умфемъ, а браниться и тяготиться съ лихими людьми не хотимъ, а хотимъ быть оборонены вами, праведными судьями".

Судьи спрашивали отвътчика Ерша: "Ты, Ершъ, истцу Лещу, отвъчаешь ли?" Отвътчикъ Ершъ рече: "Отвъчаю за себя, господа, и за товарищей своихъ въ томъ, что то Ростовское озеро было старина дъдовъ нашихъ, а нынъ наше, и онъ, Лещъ, жилъ у насъ въ сусъдствъ на днъ озера, а на свътъ не выхаживалъ". Такимъ образомъ обвиненіе Леща оказывается неправильнымъ.

"А я, господа, Ершъ, Божіей милостью, отца своего благословеніемъ и материнскими молитвами не смутьянщикъ, не воръ, не тать и не разбойникъ, въ приводѣ никогда не бывалъ, воровского у меня ничего не вынимали; человѣкъ я добрый, живу я своей силою, а не чужою, знаютъ меня на Москвѣ и въ иныхъ великихъ городахъ князи и бояре, стольники и дворяне, жильцы московскіе, дьяки и подьячіе и всякихъ чиновъ люди, и покупаютъ меня дорогою цѣною и варятъ меня съ перцемъ и съ шафраномъ и ставятъ предъ собою честно и многіе добрые люди кушаютъ съ похмелья и кушавши поздравляютъ". Тогда судьи спрашиваютъ Леща, какія у него доказательства. Онъ ссылается на свидѣтельство другихъ рыбъ. Особенно сердитъ на Ерша Осетръ; онъ разсказываетъ: "Тотъ же Ершъ обманулъ меня, Осетра, стараго мужика, и приведе меня къ неводу и рече ми: "Братепъ, Осетръ, пойдемъ въ неводъ, есть тамъ много рыбы". И я его

ir, C

нача посылати впередъ. И онъ, Ершъ, мнѣ рече: "Братецъ, Осетръ, коли меньшой братъ ходитъ напередъ большого?" И я на его, господа, прелестное слово положился и въ неводъ пошелъ, обратился въ неводъ, да увязъ, а неводъ, что боярскій дворъ: итти—ворота широки, а выйти узки. А тотъ Ершъ за неводъ выскочилъ въ ячею, а самъ мнѣ насмѣхался: "Ужели ты, братецъ, въ неводу рыбы наѣлся?" А какъ меня поволокли вонъ изъ воды, и тотъ Ершъ нача прощатися: "Братецъ, братецъ Осетръ, не поминай лихомъ". А какъ меня мужики на берегу стали бить дубинами по головѣ и я нача стонать, и онъ, Ершъ рече ми: "Братецъ, Осетръ, терпи Христа ради".

Судьи приговорили Ерша выдать головой Лещу и предать торговой казни: бить кнутомъ и послѣ кнута повѣсить въ жаркіе дни противъ солнца за его воровство и ябедничество. А у суднаго дѣла сидѣли люди добрые: дьякъ былъ Сомъ съ большимъ усомъ, а доводчикъ—Карась, а списокъ съ суднаго дѣла писалъ Вьюнъ; а печаталъ Ракъ своей задней клешней, а у печати сидѣлъ Вандышъ (снитокъ) переяславскій.

Речетъ Ершъ судьямъ: "Господа судьи! судили вы не по правдѣ, судили по мэдѣ: Леща съ товарищами оправдали, а меня обвинили". Плюнулъ Ершъ судьямъ въ глаза и скочилъ въ хворостъ: только того Ерша и видѣли"...

Главное достоинство этой повъсти, какъ видимъ, состоитъ въ реалистическомъ изображении прежняго суда, отличавшагося взяточничествомъ и лицепріятіемъ.



Королевна Магилена.



Храбрый рыцарь Петръ Златые Ключи.

### Библіографія.

II ы п и и ъ. Очерки литературной исторіи старинныхъ повъстей и сказокъ русскихъ. СПБ. 1857.

Веселовскій. Глава о повъстяхъ въ Іт. "Ист. рус. словесности" Галахова, изд. 1880 г. СПБ.

Его же. Изъ исторіи романа и пов'єсти. СПБ. 1888. Костомаровъ и Пыпинъ. Памятники старинной русской литературы. СПБ. 1860.

Буслаевъ. Истор. очерки рус. народ. слов. и искусства. М. 1861.

Аванасьевъ. Нар. рус. легенды. М. 1865.

Его же. Нар. рус. сказки. М. 1869.





Мы уже дали общую характеристику эпохи Петра Великаго, указали ея особенность въ томъ, нто Россія усваивала чисто внъшнюю культуру, заимствовала азбуку западнаго просвъщенія.

Мы указывали также, что существуетъ два взгляда на Петра I: западниковъ, превозносившихъ Петра, и славянофиловъ, признававшихъ его дъятельность вредною для историческаго развитія Россіи.

Оба эти направленія въ оцінкт діятельности Петра Великаго имтьють ддинную исторію, начало которой относится непосредственно къ его эпохт: и въ его время были многочисленны его панегиристы, какъ съ другой стороны выдвигалось много хулителей его личности и діль.

Но что дѣлаетъ Петръ? Какія онъ ставитъ себѣ цѣли? Онъ прежде всего заботится о просвѣщеніи, устраиваетъ школы, которыхъ почти не было у насъ: только предъ самымъ его восшествіемъ на престоль возникаютъ въ Москвѣ нѣсколько училищъ. Правда, въ Малороссіи и раньше были школы, но онѣ работаютъ для отдѣльной мѣстности, для окраины, тогда какъ центръ остается безъ школъ. Греко-латинская академія не можетъ удовлетворить наростающимъ потребностямъ; онѣ требуютъ техниковъ, спеціалистовъ, а не богослововъ, выходившихъ изъ академіи. Нужно было устроить

Нужно было устроить новыя школы; за это дъло и принимается царь, стремясь создать планъ устройства народнаго просвъщенія.

Что касается литературы изучаемаго времени, то она отличается практическимъ, дъловымъ характеромъ. Причина этого понятна. Народилось много новыхъ потребностей, со стороны правительства предпринимались новыя мъры, —все это требовало объясненія, а въ иныхъ случаяхъ оправданія посредствомъ литературы. Нужно было объяснить, почему правительство въ своей политикъ становится на

новый путь. Такъ какъ начинанія и м'тры правительства были необычны и возбуждали въ народъ разные толки, надо было дать отвътъ на эти толки. Все это даетъ начало оригинальной правительственной публицистикъ, которая выражалась то въ формъ мотивировки, сопровождавшей новые указы, то въ видъ спеціальныхъ брошюръ, издававшихся по приказу государя и неръдко при непосредственномъ ero личномъ участіи. Тотъ же публицистическій характеръ замѣтенъ и у духовныхъ писателей, которые старались разъяснить народу дъйствія правительства.

Но практическій характеръ литературы Петровскаго времени выра-



Гр. Андрей Матвѣевъ. Съ портрета, раб. Риго, грав. Колпакова.

зился не только въ томъ, что она приняла публицистическое направленіе, а также и въ изданіи цѣлаго ряда руководствъ, посвященныхъ извѣстнымъ спеціальнымъ цѣлямъ. Являются практическія руководства по фортификаціи, морскому дѣлу, математикѣ и т. д., приноровленныя частью къ школьному преподаванію, частью къ потребностямъ самообразованія для тѣхъ, кто почему-либо не имѣлъ возможности обучаться въ школѣ.

На ряду съ заботами использовать литературу для практическихъ цълей, у Преобразователя было стремление распространить у насъ книги гуманитарнаго, общеобразовательнаго характера. Переводятся трактаты по исторіи, философіи, государственному праву

(Гуго Гроцій, Пуффендорфъ и др.). Правда, переведены были труды, которые на Западъ уже устаръли; но для Россіи они не утратили своего значенія. Заимствованіе шло заднимъ числомъ, но для насъ было своевременнымъ. Переведены были и чисто - литературнаго характера произведенія (напр., по миоологіи), прямо разсчитанныя на удовлетвореніе любознательности читателей.



Manife man Emo".

Графъ Петръ Андреевичъ Толстой.

Рядомъ съ переводной литературой зарождается и оригинальная, которая сначала имѣла тоже отчасти дѣловой характеръ. Появляется первая у насъ газета "Русскія Вѣдомости" (въ 1703 г.), которая потомъ подъ названіемъ "Петербургскія Вѣдомости" издавалась Академіей Наукъ. "Русскія Вѣдомости" замѣнили собой прежніе, такъ называемые "куранты" — газету, которая составлялась дьяками посольскаго приказа, должна была сообщать извѣстія о западной Европѣ, подносилась въ рукописи самому государю и издавалась только для государя и его приближенныхъ, но не для публики. Сознавая важность изданія общедоступной газеты, Петръ положилъ начало "Вѣдомостямъ". По содержанію онѣ были гораздо шире "куран-

товъ". Въ нихъ давались не только политическія извъстія, но и свъдънія изъ области техническаго знанія, литературы и науки. Притомъ сообщенія касались какъ западной жизни, такъ и русской.

Мы теперь остановимъ вниманіе на отдъльныхъ фактахъ петровской литературы — на произведеніяхъ духовныхъ и свътскихъ писателей.

B # Y O W O & T H Ha moinet Bross mint noming гобенца и мартирова BUAKTO พิช กลับเหม , หมือุดีพร - กอ 24 . กอ 18 . มี กอ 12 фунтова порения вомеома провен и почет подовые и менше. И еще много форми готовыха великих в и соедин х з к литей пашека говенца в н мартирива : A wean ныне на пошиноми лворе ноторам приготовлена на новомо мтън . вомив 40000 NOAS MENTS . HORENEHIEMS ELM REVUARLES WOCKORCHIE MIKOVIT. OF MHOMANTER , N 45 HENETHS ENWANTS \$1000\$110. й бие діалектіку шкончили . В'математической штирманской школь волше 300 чавени оучатем и добре навив приманти . Ha Mocket Monega es 24 MICAS , 110 24 AIRAEPA водилося моженся и женена поло 386 чловия. H3 miny sernicoms from namens chong, i hungs Beyfin ng main . H3 1942a wemaxn winding OHE BE ACTIAXAND INTEME 13 KARAHH HHUSTE . HA PER'S COR'S HALLIM MHOFUL HIGHH . HIMENHOH IRYA, HE LOH IRYA WEYE выплавим израдно, тупто чанта но BUTS MHEUM MONSOBIRONS FAFTES . Agz energy naudts . By natakenoms

Снимовъ съ 1-й страницы "Въдомостей."

Конечно, въ литературѣ петровскаго времени должно было выразиться такое или иное отношеніе современниковъ къ реформамъ преобразователя, а равнымъ образомъ и къ личности его самого. Отношеніе это далеко не у всѣхъ было одинаковымъ: были лица, которыя сочувствовали преобразовательнымъ планамъ и начинаніямъ Петра; но были и такія, которыя относились враждебно ко всему этому и въ современныхъ событіяхъ видѣли проявленіе злого духа. Реформа при этомъ осуждалась не по религіознымъ только мотивамъ, но и по соображеніямъ иного характера. Въ дъйствіяхъ Петра нъкоторые видъли проявленіе насилія, деспотизма. Были попытки протеста. Къ числу такихъ протестантовъ принадлежалъ, между прочимъ, фельдмаршалъ кн. Дм. Мих. Голицынъ. Онъ не стъснялся подчасъ открыто и ръзко выразить свое неудовольствіе, а разъ, вернувшись домой послъ объясненія съ государемъ, бросилъ его портреть и топталъ его ногами. Донесли объ этомъ царю. "Если бы то случилось персонально,—замътилъ Петръ,—я бы расправился, а съ фигурою всякъ чинить можеть, что хочетъ"—и простилъ Голицыну.

Другіе мотивы для выраженія неодобренія и порицанія дѣйствій Петра были у массы. Послѣдняя посмотрѣла на дѣло, конечно, съ религіозной точки зрѣнія. Являются легенды, сказанія и т. д., въ которыхъ императоръ приравнивался народомъ къ антихристу, а раскольники прямо признали въ немъ воплощеніе этого антихриста и въ нововведенной паспортной системѣ увидѣли печать антихристову. Раскольники находили себѣ сочувствіе. Нѣкій Гришка Талицкій распространялъ подметныя тетради, въ которыхъ доказывалъ, что Петръ—воцарившійся антихристь, при чемъ признаки дьявольскаго происхожденія царя усмотрѣлъ въ имени Петра, въ его новомъ титулѣ и въ его необычныхъ дѣйствіяхъ. Монахъ Самуилъ тоже признавалъ Петра антихристомъ на томъ основаніи, что новый титулъ его—императоръ—значитъ: имъ перетерли людей.

Но были, какъ мы выше замѣтили, люди, которые питали полное сочувствіе къ реформамъ и къ личности самого реформатора. Иногда, впрочемъ, подобные люди не одобряли нѣкоторыхъ его мѣръ и особенно его частной жизни.

Изъ писателей, современниковъ реформы, наиболъе видное мъсто занимаютъ два выдающихся iepapxa — Стефанъ Яворскій и Өеофанъ Прокоповичъ. Авторъ одного изъ лучшихъ изслъдованій о дъятельности этихъ іерарховъ, извъстный славянофилъ, Ю. О. Самаринъ, замътилъ слъдующую особенность въ направленіи церковной дъятельности Стефана и Өеофана: первый изъ нихъ является противникомъ протестантизма, второй — противникомъ католицизма; но ни тотъ ни другой не могли избрать себъ для борьбы съ антипатичной доктриной средствъ изъ одного только православнаго ученія. Стефанъ для борьбы съ протестантизмомъ обращается къ католицизму, а Өеофанъ для борьбы съ католицизмомъ заимствуетъ аргументацію изъ протестантства. Оба создають свои системы антипротестантскую и антикатолическую, при чемъ ни та ни другая не является чисто-православною. Одинъ полемизаторъ въ нѣкоторыхъ воззръніяхъ совпадаеть съ католичествомъ, другой — съ протестантствомъ. Твердаго православнаго критерія у обоихъ нѣтъ. И это, по мижнію Самарина, является особенностью не только въ трудахъ разсматриваемыхъ имъ дъятелей, но вообще въ трудахъ встхъ последующихъ богослововъ после петровской эпохи.

Обратимся къ литературной дѣятельности Өеофана Прокоповича. Плодовитый писатель, Өеофанъ Прокоповичъ былъ однимъ изъ дѣятельнѣйшихъ сотрудниковъ и ревностнѣйшихъ поклонниковъ великаго преобразователя. Онъ прежде всего авторъ "Духовнаго Регламента". Хотя этотъ памятникъ, опредѣлившій устройство синодальное и вообще новое русское церковное управленіе, есть произведеніе не литературное, а юридическое, на немъ слѣдуетъ остановиться въ виду тѣхъ взглядовъ на просвѣщеніе, которые въ немъ проводятся. Духовная власть, какъ разъяснялъ "Регламентъ", должна бороться съ суевѣріями, а для борьбы есть два средства—сила и

просвъщение. Нъкоторые говорили, что наука распространяеть ереси и не можеть содъйствовать укрѣпленію вѣры. Но такое митніе въ "Регламенть" ръшительно опровергается. Безъ ученія въ Церкви должны установиться нестроенія, раздоры и ереси. Мы можемъ найти больше ересей среди невъжественныхъ людей, и во всякомъ случаъ ересь является не отъ учености, а отъ неяснаго, превратнаго пониманія, которому легче подвергаются невъжды. Источникъ ересей-гордость и злоба. "Когда нътъ свъта ученія, нельзя быть доброму поведенію Церкви и нельзя не быти нестроенію и



Өеофанъ Прокоповичъ. Съ портрета, гравир. И. Ческимъ.

многимъ смѣха достойнымъ суевѣріямъ, еще же раздорамъ и пребезумнымъ ересямъ. Дурно многіе говорятъ, что ученіе виновно есть ересей, ибо кромѣ древнихъ отъ гордаго глупства, а не отъ ученія бѣсновавшихся еретиковъ наши же глупые раскольщики не отъ грубости ли и невѣжества толь жестоко возбѣсновалися? А хотя и отъ ученыхъ человѣкъ бываютъ ересіархи, яковый былъ Арій, Несторій и иные нѣцыи, но ересь оныхъ родилась не отъ ученія, а отъ скудости священныхъ писаній разумѣнія, а возросли и укрѣпились отъ злобы и гордости, которая не попустила имъ перемѣнить дурное ихъ мнѣніе уже и по познанію истины противъ совѣсти своей. И если посмотримъ черезъ исторіи, аки чрезъ зрительныя трубки, на мимошедшіе вѣки, то увидимъ все худшее въ темныхъ, нежели въ свѣтлыхъ ученіемъ временахъ".

Ревностнымъ защитникомъ преобразованій Петра Өеофанъ выступаеть и въ своихъ проповъдяхъ. Говоря о противникахъ реформы, онъ часто прибъгаетъ къ мъткой ироніи: "суть нъцыи (и даль бы Богъ, дабы не были многіе), или тайнымъ бъсомъ льстиміи, или меланхолією помрачаемы, которые таковаго ніжоего въ мысли своей имъютъ урода, что все имъ гръшно и скверно мнится быти, что либо увидять чудно, весело, велико и славно, аще и праведно и правильно и не богопротивно; напримъръ: лучше любятъ день ненастливый, нежели ведро; лучше радуются въдомостьми скорбными, нежели добрыми; самого счастія не любять и не въмъ, какъ то о самихъ себъ думають, а о прочихъ такъ: аще кого видять здрава и въ добромъ поведеніи, то, конечно, не свять; хотьли бы всьмъ челов жкомъ быти злообразнымъ, горбатымъ, темнымъ, неблагополучнымъ и развъ въ таковомъ состояніи любили бы ихъ. Таковыхъ Еллини нарицали мисантропи, сіесть челов'єконенавидцы. И есть давная и дивная повъсть о нъкоемъ таковомъ, Тимонъ именемъ, житель авинейскомъ: той толико бользноваль сею страстію, и ненавидя добраго поведенія въ людяхъ, толь жадно желаль элоключенія своему отечеству, что послъжде сошель съ ума и таковый обморокъ и мечтаніе возым'єль, аки бы ему подлинно н'єкто донесь, будто авинеи всъ хотять въшаться: мужіе, рече, авинейстіи, есть у меня въ вертоградъ древо великое, и много кръпкихъ вътвей на немъ, да для потребнаго на мъстъ томъ зданія срубить хощу скоро же; молю васъ, идите, въшайтеся, ибо дома ждать не могу. Не обрътаются ли и нынъ таковіи? Аще и не въ таковой мъръ, обаче суть тако алобныи и понурыи". Въ другихъ своихъ проповъдяхъ Өеофанъ разъясняеть значеніе отдільных в нововведеній, построеннаго Петромъ флота, путешествій русскихъ юношей за границу, указывая, что эти путешествія прямо необходимы; говорить онъ и о духовной реформъ и о дълъ царевича Алексъя, смущавшемъ многихъ современниковъ. Иногда онъ въ одной проповѣди сосредоточиваетъ защиту и разъяснение чуть ли не всъхъ реформъ Петра Великаго: такъ онъ сдълалъ въ 1716 г. въ проповъди на день рожденія царевича Петра Петровича, такъ же говорилъ онъ и въ своемъ замъчательномъ надгробномъ словъ Петру. Слово это представляетъ образцовую характеристику дъятельности Петра и проникнуто неподдъльнымъ, глубокимъ чувствомъ. "Что се есть? -- восклицалъ Оеофанъдо чего мы дожили, о россіяне? Что видимъ? Что дълаемъ?-Петра Великаго погребаемъ... Виновникъ безчисленныхъ благополучій нашихъ и радостей, воскресившій аки отъ мертвыхъ Россію и воздвигшій въ толикую силу и славу, или паче рождшій и воспитавшій, прямый сый отечествія отецъ... скончалъ жизнь"... Оплакавъ Петра, Өеофанъ навсегда остался защитникомъ его дъла, когда при преемникахъ Петра подняли голову поклонники старины.

Далеко не такимъ безусловнымъ почитателемъ личности и дъла Петра былъ Стефанъ Яворскій Въ началъ своего поприща онъ

# n p I K A A A bi

# комплементы

разные на немецкомь языкъ,

то есть пісанія

## оть потентатовь кь потентатомь,

поздравителные и сожальтелные, и иные: Такожде между сродниковь и приятелеи.

Переведены сь Немецкого на Россиски языкь напечатаные повельниемь благочестивышаго велікого Государя Царя, І велікого Князя

## петра алексіевіча

Всея велікія і малыя ібблыя россії самодержца.

прі благороднышемь Государь царевічь,

**лаексии** петрович Б.

вь царствующемь велікомь Град В Москв Б. льта Господня 1708. Апрілліа.

Обложка книги Өеофана Проконовича.

прославляль государя, поражался разнообразіемь его дарованій, разносторонностью свёдёній, восхваляль отдёльные факты его правительственной дёятельности, его военные подвиги. При этомь, согласно со школьной юго-западной теоріей, онъ иногда допускаль восхваленіе чрезм'єрное. Такъ, въ одномъ слов'є онъ прим'єняеть къ Петру Великому то, что говорилось объ Іисус'є Христ'є: "Христу Спасителю нашему удивляхуся Іудеи: како сей в'єсть книги, не учився! Тако и о монарх'є нашемъ глаголати можно: како сей в'єсть книги, не учився?"

Но съ теченіемъ времени отношеніе изм'єнилось. Произошла перем'єна оттого, что Стефанъ не сочувствовалъ многимъ м'єрамъ Петра въ отношеніи духовенства. Говоря объ этихъ м'єрахъ, онъ начинаетъ обличать и личные недостатки преобразователя. Раздра-



Изъ "Описанія Петербурга" Рубана.

женіе было иногда такъ сильно, что онъ писалъ проповѣди, невѣроятно рѣзкія, и потомъ не рѣшался ихъ произносить. Вотъ образецъ такой не произнесенной проповѣди относительно устроенныхъ Петромъ ассамблей: "Ей, царю Валтасаре, что творишь? Сосуди то церковные, а ты ихъ на пьянство употребляешь. Помятуй же, что тебѣ тое не минется: выпьешь изъ тѣхъ сосудовъ горькій полынь ярости Божія. Гнѣвается на то Богъ, егда кто добра церковныя, Ему данныя, похищаетъ, а еще на зло употребляетъ. Забылся я, что такъ дерзновенно глаголю истину, гдѣ истину не любятъ. Однако жъ не слушаетъ того царь Валтасаръ; пьютъ нещадно сивачъ; кто не выпьетъ, штрафъ про здравіе изъ сосудовъ церковныхъ; всѣ доброй мысли, всѣ шумны, всѣ веселы. А то нечаянно явится рука нѣкая, пишущая приговоръ на смерть цареви. Отъ тебѣ церковное добро куда пошло!"

Это не было сказано, но черезъ четыре года произнесена была пропов'єдь, въ которой въ крайне р'єзкихъ выраженіяхъ Яворскій порицалъ разводъ Петра съ Евдокіей Лопухиной и новую его же-

Liebert enoch such de sing to

.

.

=

.

нитьбу. "Се имате мзду, закона Божія разорители,— говориль Стефанъ,—и слышите громы, запов'єдей Божіихъ преступницы! Того ради не удивляйтеся, что многомятежная Россія наша досел'в въкровныхъ буряхъ волнуется; не удивляйтеся, что по толикихъ смятеніяхъ досел'в не имамы превождел'єннаго мира. Кто законъ Божій



Стефанъ Яворскій.

разоряеть, оть того мирь далече отстоить; гдв правда, тамь и мирь. Море—свирыпное море—человыче законопреступный! Почто ломаеши и сокрушаеши и разоряеши берега? Берегь есть законъ Божій, берегь есть во еже не прелюбы сотворити, не вождельти жены ближняго, не оставляти жены своея; берегь есть во еже хранити благочестіе, посты, а наипаче Четыредесятницу, берегь есть почитати

иконы. Христосъ гласитъ во Евангеліи: аще кто церкви не послушаетъ, буди тебѣ яко язычникъ и мытаръ". Возставалъ Стефанъ и противъ осужденія царевича Алексѣя Петровича, въ сношеніяхъ съ иностранцами видѣлъ опасность для вѣры, и въ противоположность Өеофану Прокоповичу возставалъ противъ путешествій, говоря: "Многимъ случается, яко едва чуждыя узрятъ земли, отлучившися отъ своего отечества, и отъ вѣры удаляются".

## Библіографія.

Пекарскій. Наука и литература при Петръ Великомъ. 2 т. СПБ. 1862. Шмурло. Петръ Великій въ русской литературъ. СПБ. 1889. Толстой, гр. Д. А. Академическая гимназія въ XVIII в. СПБ. 1886. Его же. Академическій университеть. СПБ. 1886. Самаринъ, Ю. Ө. Сочиненія, т. V. М. 1880 (Стефанъ Яворскій и Өеофанъ Прокоповичъ).

Морозовъ. Өеофанъ Прокоповичъ какъ писатель. СПБ. 1880. Чистовичъ. Өеофанъ Прокоповичъ и его время. СПБ. 1868.



Крышка табакерки Петра Великаго.



Видъ Петербургской стороны и крѣпости. (Изъ "Брюсова календаря").

## ГЛАВА ХУІ.

# Свътскіе писатели эпохи Петра Великаго.

Познакомимся теперь со свътскими писателями, современниками Петра. Передъ нами одинъ изъ оригинальнъйшихъ людей этой эпохи Ив. Тих. Посошковъ - по происхожденію крестьянинъ. Онъ сторонникъ реформы. Онъ видитъ недостатки въ состояніи общества переходной поры, и потому взглядъ его на современную жизнь до нъкоторой степени отрицателенъ. Въ своемъ "Отеческомъ завъщаніи" Посошковъ возстаеть, какъ противъ легкомысленнаго подражанія Западу, такъ и противъ неразумныхъ защитниковъ старины. "Буди неподвиженъ, — совътуетъ онъ своему сыну, — но стой, яко мраморный столбъ, на недвижномъ камени утвержденный; не склоняйся ни на шуюю сторону, ниже на мнимое десно, понеже отъ мнимыя десности многое множество народа древле отъ истиннаго благочестія совратилося, въ в'ячную погибель снидоша, овыя же во лжехристовщину, овыя же во лжемоисеевщину, иніи же во оплазливую поповщину, иніи же во всеконечную безпоповщину, и во иныя многоразличныя въры названія разыдошася... И ты, сыне мой, кръпко сему внимай и храни себя отъ ихъ прелестей опасно, дабы тебъ не поползнутися въ люторское и ихъ раскольничье проклятое мудрованіе. Нынъ бо мнози изъ русскаго народа, научившися отъ иноземцевъ, отъ правыя своея древнея въры въ лютеранское зловъріе начинають склоняться и отъ Мартина Лютера установленные, слабые и рискованные и весьма развращенные законы начинаютъ принимати, свои же древніи, отъ самого Бога и учениковъ Его и отъ ихъ преемниковъ, святыхъ отецъ, установленные законы отмещутъ. А то забыли, колико въ древней въръ Господь Богъ угодившихъ Ему явными и дивными чудесы прославилъ; а Мартинъ Лютеръ возсталъ, тому уже слиш-комъ двъсти лътъ минуло, а не видъть, не слышать, кто бы въ ихъ нововымышленной въръ, живой или мертвый, чудотворецъ явился; только такихъ чудотворцевъ видимъ много, что могутъ до полуночи, ино есть и до самаго свъта, въ скаканіи и танцованіи безъ сна проводити, умъютъ же и пити съ музыками, и карты играти, и таковая ихъ чудотворенія извъстно мы въмы. Обаче всъхъ насъ, во благочестіи сущихъ, да сохранитъ Господь Богъ отъ такова ихъ чудотворенія".

Къ протестантамъ Посошковъ вообще относится крайне непріязненно, какъ это видно и изъ другихъ мѣстъ "Завѣщанія". Такое отношеніе явилось, въроятно, подъ вліяніемъ Стефана Яворскаго, котораго Посошковъ чрезвычайно уважалъ и авторитетомъ котораго онъ руководился въ религіозныхъ вопросахъ. Нападаетъ Посошковъ на протестантовъ за разныя внъшнія особенности, за то, что они въ церквахъ сидятъ, а не стоятъ, бываютъ въ церкви въ парикахъ, молясь не крестятся и не кладутъ поклоновъ. Крайне возмущаетъ его, что и русскіе носять парики: "Есть бо нъцыи и изъ нашего праваго христіанства, научившеся отъ нихъ, во время божественныя литургіи, въ церкви стоять въ парукахъ и въ явленіе Пресвятаго Тъла Христова не снимаютъ ихъ съ главъ своихъ. И ты, сыне мой, таковаго безумія отнюдь себть не пріемли и не мни того, яко бы въ парукъ въ церкви стояти безгръшно было. То себъ въждь, яко аще въ парукъ стояти безгръшно, то и въ шапкъ уже безгръшно: еся бо сія едино есть покрывало". Нужно зам'тить, что эта н'всколько на нашъ современный взглядъ курьезная вражда къ парикамъ объясняется у Посошкова не одними религіозными мотивами: въ парикахъ онъ видить нъчто ненужное, роскошь, занесенную къ намъ корыстными иноземцами. "Намъ, —говоритъ онъ, —иноземцевъ деньгами не наполнить; они тому вельми рады, еже бы мы во уборствъ великомъ и въ парукахъ ходили, только бы ихъ деньгами осыпали. Вмъстное ли то дъло, еже накладные волосы рублевъ по пятидесяти и больше продають, а что въ нихъ есть, понося токмо да бросить. Намъ же ни золотомъ, ни серебромъ, ниже накладными волосами подобаеть себя украшати, но паче подобаеть намъ себя украшати въ воинскомъ дълъ храбростью, въ судейскомъ дълъ правосудіемъ, въ купечествъ праведнымъ и неподвижнымъ словомъ и товаромъ не лестнымъ, мастеровымъ же людемъ въ тщательномъ художествъ, въ духовномъ же деле, паче всехъ воспомянутыхъ украшеній, украшатися книжнымъ ученіемъ грамматическимъ, и риторскимъ, и философскимъ разумомъ".

Излагая въ своемъ "Завъщаніи" разныя правила нравственныя, поучая сына, какъ надо жить, Посошковъ во многомъ повторяетъ наставленія стариннаго Домостроя, почему его книгу можно считать обновленнымъ Домостроемъ. Обновленіе заключается въ нъкоторыхъ

совътахъ Посошкова, въ которыхъ сказалось вліяніе духа времени, духа преобразовательной эпохи: онъ требуетъ, чтобы дѣти учились, и программы обученія значительно у него шире, чъмъ въ Домостроъ, а кромъ того, важенъ его взглядъ на жену, которую онъ называетъ помощницей мужа.

Mernaroue feer

TONA MI BU THE ME ME ME ME MENTER AND IN A SHELL BE ROUNTED ONG IN A GRANUS!

THOUGHT TO THE MENTER ON THE MENTE

Автографъ Петра Великаго.

Если мы въ этой книгѣ видимъ враждебное отношеніе къ инсстранцамъ, то мы не можемъ еще выводить отсюда, что Посошковъ не былъ сторонникомъ реформъ Петра: эта враждебность къ нѣмцамъ объясняется религіозными основаніями, а также слѣдуетъ имѣть въ виду, что почти всѣ нападки Посошкова касаются только внѣшней стороны западнаго просвѣщенія, той внѣшней стороны, которая особенно бросалась въ глаза, такъ какъ она-то почти исключительно усваивалась современниками Посошкова. Это ложное просвѣщеніе, какъ мы увидимъ, сдѣлалось предметомъ нападокъ почти всѣхъ сатириковъ XVIII в., и нападая на "паруки" и "танцованія" Посошковъ

является только предшественникомъ этихъ сатириковъ. Что же касается внутренняго содержанія западнаго просв'єщенія, то Посошковъ, какъ человъкъ въ высшей степени разумный, никоимъ образомъ не могъ быть его врагомъ, какъ это видно изъ его замъчательнаго политико-экономическаго трактата: "Книги о скудости и богатствъ", которая является главнымъ сочиненіемъ Посошкова. Это одинъ изъ проектовъ, которыхъ не мало представлялось Петру людьми, шедшими навстречу реформы. Эта сторона деятельности Посошкова выяснена изследованіемъ недавно скончавщагося выдающагося нашего историка Н. П. Павлова-Сильванскаго, который вообще изучилъ различные проекты реформъ современниковъ Петра, изъ которыхъ иные опережали самого великаго преобразователя. Къ числу такихъ проектовъ относится и книга Посошкова. "Она, какъ говоритъ А. Н. Пыпинъ, была именно знаменательна, какъ сочувствіе разумнаго, истинно-народнаго человъка старой Россіи къ предпринятому обновленію". Такое сочувствіе не было плодомъ увлеченія: Посошковъ критически относился къ недостаткамъ современной жизни, внимательно присматривался къ окружающему и понималъ, насколько необходимы для Россіи реформы; онъ видълъ также и то, какъ тяжело было действовать Петру "прямому радетелю, единому истинному правдолюбцу".

"Видимъ мы вси, -- говорилъ онъ, -- какъ великій нашъ монархъ трудитъ себя да ничего не усптетъ, потому что пособниковъ по его желанію не много: онъ на гору аще и самъ десять тянеть, а подъ гору милліоны тянуть, то какъ его дело скоро будеть? И аще кого онъ и жестоко накажетъ, ажно на то место сто готово, и того ради, не измѣняя древнихъ порядковъ, сколько ни бившись, покинуть будетъ". И вотъ Посошковъ, при всей своей "мизерности", рѣшилъ посвятить книгу самому государю и, представляя ее, объяснилъ: "Въ россійскомъ народѣ присмотрѣхъ отчасти, яко во владущихъ судіяхъ, тако и въ подвластныхъ, многое множество содъвающіяся неправды и всякихъ неисправностей. Того ради возжелахъ предъ очи твоего Императорского Величества о достовърныхъ и слышанныхъ и мнимыхъ дълъхъ предложити, по мнънію своему, изъявленіе". Въ этомъ изъявленіи говорится о "неисправъ", т.-е. о современныхъ неустройствахъ, и о "поправъ", т.-е. о средствахъ устранить замъчаемые недостатки. Критика современнаго положенія Россіи обнаруживаеть въ Посошковъ удивительное знаніе и пониманіе, вынесенное изъ массы наблюденій, проекты же "поправы" рисують намъ этого самоучку, какъ чрезвычайно смѣлаго реформатора: Посошковъ высказалъ такія пожеланія, которыя были осуществлены черезъ много десятильтій послъ него, да частью не осуществлены и теперь, и ихъ проведеніе въ жизнь составляетъ задачу будущаго, какъ, напримъръ, мысль о всеобщемъ обязательномъ обучении.

Поставивъ вопросъ, "отъ чего приключается напрасная скудость и отчего гобзовитое (обильное) богатство умножается", Посошковъ



Зданіе 12 коллегій, шытв С.-Петербургскій университеть. (Съ акварели Аткинсона; вправо—павильонь, въ которомъ хранился Готорнскій глобусь, находящійся теперь въ Царскомъ Сель).

даетъ ему такое разръшеніе, къ которому европейская экономическая наука пришла значительно позже. Мы далеки отъ патріотическаго намъренія отнимать для Посошкова у Адама Смита титулъ "отца политической экономіи", такъ какъ въдь отецъ всегда имъетъ естественную связь со своимъ дътищемъ, а Посошковъ къ развитію экономической науки никакого отношенія не имълъ, тъмъ болъе, что сочиненія его сдълались извъстными только въ 40-хъ годахъ XIX стольтія. Но зато взгляды, высказанные Посошковымъ, показываютъ въ немъ почти геніальный умъ: если бы этотъ умъ былъ дисциплинированъ, онъ могъ бы сдълать очень много. Посошковъ обнаруживаетъ необыкновенное умънье пользоваться матеріаломъ; его критика приводитъ къ поразительнымъ заключеніямъ, а его мысли тѣ же, что и у англійскаго экономиста.

Вотъ его опредъленіе народнаго богатства: "Не то царственное богатство, еже синклитъ царскаго величества въ златотканныхъ одеждахъ ходитъ, но то царственное богатство, ежели бы весь народъ по мъстностямъ своимъ богатъ былъ самыми домовыми внутренними своими богатствами, а не внъшними одеждами или позументнымъ украшеніемъ; ибо украшеніемъ одеждъ не мы богатимся, но тъ государства богатятся, изъ коихъ тъ украшенія привозятъ къ намъ, а насъ въ ихъніи тъми украшеніями истончеваютъ". Давши такое научное опредъленіе государственнаго богатства, Посошковъ указываетъ и необходимое нравственное условіе для бытія богатства: будетъ соблюдено это условіе, будетъ и богатство, и разъясненію того, какъ этого достигнуть, посвящены многіе отдълы его книги. Условіе въ сущности очень простое:

"Паче же вещественнаго богатства надлежитъ всъмъ намъ обще, говоритъ Посошковъ, — пещися о невещественномъ богатствъ, то-есть о истинной правдъ. Правдъ отецъ Богъ, и правда вельми богатство и славу умножаетъ и отъ смерти избавляетъ, а неправдъ отецъ діаволъ, и неправда не токмо вновь не богатитъ, но и древнее богатство оттончеваетъ и въ нищету приводитъ и смерть наводитъ... И подобаетъ намъ паче всего пещись о снисканіи правды, а когда правда въ насъ утвердится, то не можно царству нашему россійскому не богатитися и славою не возвыситися".

Но чтобы выполнить это условіе, пріобрѣсти "невещественное богатство", необходимо коренное преобразованіе всей русской жизни, и прежде всего Посошковъ обращаетъ вниманіе на двѣ стороны общественнаго устройства—просвѣщеніе и судъ. Нужно приложить всѣ заботы къ тому, чтобы повсюду распространить просвѣщеніе, которое Посошковъ понимаетъ не какъ простое начетчичество, а гораздо шире, требуя "грамматическаго ученія", ибо безъ него "не только пресвитеру, но и простолюдину вельми трудно. И раскольниковъ отъ чего умножилось? Точію отъ недознанія въ писаніи: аще бы правописаніе они знали, то не стали бы новоисправныхъ книгъ хулити". Но пужно сперва подготовить "учительское сословіе", т.-е.



Гавріилъ Романовичъ Державинъ.

Съ портрета Боровиковскаго

in a contract principle.

1949

1000

 $\alpha = \gamma_1, \gamma_2, \alpha$ 1911

and to gen Seat Physics j=0.26995

> 1.4

Саврчись Романовичу Доржавичу

Съ подгрета воровичовскать

HOTOPER PYCCRON MITERATYPES & NING

 $(2.995746\times 1.01)(9.71\times 31)$ 



• •

.

духовенство, которое по своему образованію стоить, къ сожальнію, очень низко: "Пресвитеры не токмо отъ люторскія или отъ римскія ереси, но отъ самаго дурацкаго раскола не знаютъ, чъмъ себя оправити, и не то, чтобы кого отъ невърія въ въру привести, но и того не знають, что то есть реченіе въра, и церковныя службы како прямо отправити не знають. Видель я въ Москве пресвитера изъ знатнаго дома боярина Льва Кирилловича Нарышкина, что и татаркъ противъ ея заданія отв'ту здраваго дать не ум'ть, что же можеть рещи сельской попъ, иже и въры христіанскія, на чемъ основана, не въдаетъ". Нужно поэтому устроить школы, въ которыхъ приготовлялись бы знающіе священники, и въ духовный санъ не принимать не ученыхъ; кромъ же этого, чтобы дать "учительскому сословію" возможность, какъ следуеть, исполнять обязанности по делу просвесть щенія народа, необходимо духовенство обезпечить матеріально, вывести его изъ того тягостнаго положенія, въ какомъ оно теперь находится. "Не знаю, говоритъ Посошковъ, -- какъ дъется въ прочихъ земляхъ, чъмъ питаются въ прочихъ земляхъ сельскіе попы, а о семъ весьма извъстенъ, что у насъ въ Россіи сельскіе попы питаются своею работой и ничъмъ они отъ пахотныхъ мужиковъ не отмънны; мужикъ за соху, и попъ за соху, мужикъ за косу, и попъ за косу, а церковь святая и духовная паства остается въ сторонъ. И въ праздничный день, гдт было идти въ церковь на славословіе Божіе, а попъ съ мужиками пойдетъ овины сушить, и гдъ было объдню служить, а попъ съ причетники хлъбъ молотить, и въ таковыхъ суетахъ живуще, не токмо стадо Христово пасти, но и себя не упасти".

Образованіе необходимо для встахъ сословій, для дворянъ, купцовъ, а также и для крестьянъ, о просвъщеніи которыхъ никто въ то время и не думалъ.

"Не малая, — говоритъ Посошковъ, — пакость чинится крестьянамъ и отъ того, что грамотныхъ людей у нихъ нътъ... Какой къ нимъ ни прітьдеть съ указомъ и безъ указа, да скажеть, что указъ у него есть, то тому и върятъ, и оттого пріемлютъ себъ излишніе убытки, потому что вст они слтые, ничего не видить, не разумтють ... Здъсь опять проглядываетъ живая, практическая мыслы: въдь именно по темнот в народъ в ритъ всякимъ нел впымъ слухамъ и часто становится жертвой обмана. Ради охраненія отъ этого, можно "поневолить крестьянъ, чтобы они дътей своихъ, десяти лътъ и ниже, отдавали дьячкамъ въ наученье грамоты и, науча грамотъ, учили бы ихъ писать... Не худо бы и такъ учинить, чтобы не было и въ малой деревнъ безъ грамотнаго человъка, и положить имъ кръпкое опредъленіе, чтобы безотложно дътей своихъ отдавали учить грамотъ, и положить имъ срокъ года на три или на четыре. А буде въ четыре года дівтей своихъ не научатъ, такожде кои ребята и впредь подрастутъ, а учить ихъ не будутъ, то какое ни есть положить на нихъ и страхованіе (т.-е. устрашеніе)". Къ сожальнію, всь эти просвытительные проекты Посошкова, въ которыхъ ярко выразилась его "презъльная горячесть" и которые такъ гармонировали съ широкими просвътительными планами самого Петра Великаго, и до сихъ поръвъ нъкоторыхъ своихъ частяхъ остаются прекрасною мечтою.

Второе орудіе пріобр'втенія "невещественнаго богатства" есть правильная организація суда, а между тімь и въ этомъ отношеніи мы сильно страдаемъ. Посошковъ рельефно выставляеть на видъ страшныя элоупотребленія въ судахъ, отчего "царство въ скудость приходить . Здъсь онъ отказывается отъ своихъ предубъжденій противъ немцевъ, ставитъ ихъ въ примеръ русскимъ и говоритъ: "Намъ сіе вельми зазорно: не точію у иноземцевъ, свойственныхъ христіанству, но и бусурманы судъ чинятъ правиленъ; а у насъ въра святая, благочестивая и на весь свътъ славная, а судная расправа никуда не годная; какіе указы его императорскаго величества ни состоятся, вст они ни во что образуются, но всякъ по своему обычаю дълаетъ". Въ негодованіи Посошковъ утверждаеть, что "всв пакости и непостоянство въ насъ чинятся отъ неправаго суда", и настаиваеть на необходимости реформы. Въ принципіальныхъ основаніяхъ судоустройства, имъ рекомендуемыхъ, можно видъть то, что было осуществлено судебною реформою императора Александра II: Посошковъ желалъ суда равнаго для всъхъ, всъмъ доступнаго, прямого и праваго. Но какъ добиться желаемаго? "Не токмо суда весьма застарълаго, не разсыпавъ его и подробну не разсмотря, не исправить, но и хоромины ветхія, не разсыпавъ всея и не разсмотря всякаго бревна, всея гнилости изъ нея не очистить. А судебное дело не токмо одному человъку, но и множество умныхъ головъ надобно созвать, дабы всякая древняя гнилость и малейшая кривость исправити, тяжкая бо есть судебная статья". Прежде всего надо составить новое уложеніе, на основаніи встать существующих указовъ, а также принявъ во вниманіе и иностранныя законодательства и даже турецкое, если въ немъ "сыщется что доброе". Этой работой должны заняться выборные люди отъ всъхъ сословій, въ томъ числь и отъ крестьянъ: "и въ Мордвъ разумные люди есть, то како во крестьянъхъ не быти людямъ разумнымъ?" Послъ этого "новосоставленные пункты должно освидетельствовать всемъ народомъ, самымъ вольнымъ голосомъ, а не подъ принужденіемъ". Здъсь Посошковъ считаетъ нужнымъ указать, что этимъ "народосовътіемъ" нисколько не "снижается" самодержавная власть.

Таковы главныя мысли этого замѣчательнаго сочиненія; есть въ немъ много и другихъ здравыхъ разсужденій, хотя у Посошкова, какъ у самоучки, попадаются иногда и весьма наивные проекты. Но другія стороны его произведеній насъ не интересують: онъ важенъ для насъ, какъ весьма оригинальный типъ, порожденный преобразовательной эпохой, а приведенныя выше его разсужденія въ литературномъ отношеніи представляются крайне любопытными, такъ какъ требованія просвъщенія и правильной организаціи суда, нападки на

невѣжество и неправосудіе составляють общую тему почти всѣхъ нашихъ писателей XVIII вѣка, да слышатся не рѣдко и въ XIX стольтіи. Борьба съ невѣжествомъ—дѣло всего этого періода, и сочиненія Посошкова служать хорошимъ доказательствомъ того, что недостатки существующаго строя сознавались не только людьми, стояв-



Василій Никитичъ Татищевъ.

шими во главъ правленія, но и многими другими изъ среднихъ и даже низшихъ слоевъ.

Если Посошковъ представляется талантливымъ самоучкой, то другой свътскій писатель Петровской эпохи—В. Н. Татищевъ—уже человъкъ, получившій систематическое образованіе, настоящій "птенецъ гнъзда Петрова".

Обращаясь къ его произведеніямъ, мы должны прежде всего остановиться на его "Духовной къ сыну", которая получаеть особенный интересъ при сопоставленіи съ "Зав'ящаніемъ" Посошкова:

это уже не подновленный Домострой, а произведение человъка новой эпохи, который даетъ подробный планъ образования, какое, по его мнёнію, необходимо каждому дёятслю.

Прежде всего, по словамъ Татищева, человъкъ долженъ подумать о своемъ религіозномъ воспитаніи: оно должно основываться на чтеніи Библіи, катихизиса и твореній св. отцовъ, при чемъ при чтеніи Библіи необходима н'ікоторая осторожность. "Юности честное зерцало" представляется, какъ лучшее нравственное наставленіе. По изученіи книгъ духовно-православныхъ, надо изучать книги духовныя неправославныя, такъ какъ, если мы не изучимъ католицизма и протестантизма, мы не будемъ въ состояніи опровергать ихъ. Но Татищевъ убъждаетъ при этомъ чтеніи не увлекаться и, какъ противовъсъ ему, рекомендуетъ чтеніе прологовъ и житій святыхъ, но только послъ тщательнаго изученія св. писанія: "въ нихъ многія исторіи въ истинъ бытія кажется оскудъвають и неразсуднымъ соблазны къ сомнительству о встахъ въ нихъ положенныхъ подать могутъ".--"Однакожъ, —заключаетъ Татищевъ, —тъмъ не огорчевайся, но разумъвай, что все оное къ благоуханному наставленію предписано и тщися подражати дъламъ ихъ благимъ". — Въ этомъ критическомъ отношеніи къ писанію, сравнительно съ Посошковымъ, есть уже нъкоторая новизна.

Изъ свътскихъ наукъ Татищевъ совътуетъ прежде всего изучать науки математическія, артиллерійскія, фортификацію и особенно нъмецкій языкъ, исторію и географію; затъмъ онъ говоритъ о законахъ гражданскихъ и воинскихъ. "Необходимо нужно есть знать законы гражданскіе и воинскіе своего отечества и для того, конечно, въ младости надобно тебъ уложеніе и артикулы воинскіе, сухопутные и морскіе изучить, а нѣкогда и печатные указы прочитать, дабы какъ скоро къ какому дълу опредълишься, могъ силу надлежащихъ къ тому законовъ разумъти; наипаче же объ ономъ по причинъ собственныхъ своихъ и постороннихъ дълъ съ искусными людьми разговаривать, и порядкамъ, якоже и толкованію законовъ, не меньше и коварствы ябедническія познавать, и не дълать, научиться должно, что тебъ къ истинному счастью послужитъ".

Нъсколько курьезнымъ представляется разръшеніе вопроса, какой языкъ нужнъе всего знать. "Какъ люди, — говоритъ Татищевъ, — разной породы суть и по оному разныя науки и услуги себъ и своимъ дътямъ избирать склонность имъють, такъ и языки должны полезные и нужные къ тъмъ наукамъ и услугамъ избирать. Напримъръ, кто хочети сына своего въ духовенство привести, то необходимо нужно ему: 1) еврейскій, на которомъ Ветхій завътъ написанъ; 2) греческій для того, что на ономъ Новый завътъ, соборы первые вселенскіе и помъстные и всъхъ Восточной церкви и многихъ западныхъ учителей книги писаны; 3) латинскій, на которомъ наиболъе нужныхъ священнику книгъ, яко риторическія, метафизическія, моральныя и ееологическія находятся. Но у насъ, хотя указомъ Петра

Великаго, по примъру другихъ государствъ и по разсужденію нашего священства, шляхетству въ священникахъ быть опредълено, однакоже днесь ничего еще не видимъ. Мню, что никто первый быть не хочетъ, или для того, что священство, для ихъ подлаго обхожденія и недостатка въ наукт, въ презртніи находится. Да и научась, получить оное, по обстоятельствамъ супружества, неблагонадежно, ибо кто женится по случаю не на дъвицъ, священства недостоинъ; и на исповъди иногда передъ Богомъ сказать не хочетъ или, сказавъ правду, принужденъ будетъ не малыми деньгами докупаться, да если бы то ему не помъшало, то другое опаснъе есть, что если, по несчастью, его жена погръшить или умреть, то онъ уже священства лишится или принужденъ будетъ въ монашество противъ воли и возможности вступить. Еще же женатый, хотя сколько бы ученъ ни былъ и благочестиво жилъ, въ чинъ епископа не допустится. И для того шляхетству учиться для духовнаго чина, кромъ самой подлости, не охотно. Однакоже, кто бы какой философской наукъ учиться хотълъ, то ему латинскій и греческій языки для знанія древнихъ философскихъ мнѣній весьма полезны, но понеже и на французскій вст оные переведены и отъ разныхъ ученыхъ преизрядными примъчаніями изъяснены, то можно и симъ языкомъ довольну быть. Особливо же знатному шляхетству велико-бълорусскому нуженъ и полезенъ нѣмецкій языкъ, для того, онаго много въ Россіи подданныхъ, такожъ сосъдственные намъ пруссы, Германія и прочія. Онаго мало же меньше нуженъ французскій языкъ, зане оный вездъ между знатными употребляемъ и лучшія книги во всъхъ шляхетству полезныхъ наукахъ на ономъ находятся; но Казанской губерній шляхетству, хотя и оные языки для пріобретенія науки полезны, но по сосъдству и всегдашнему съ татары обхожденію и татарскій, а другихъ губерній сарматскіе языки нужны. Затъмъ сосъднихъ государствъ: китайскій, мунгольскій и турецкій не токмо тъмъ, которые могутъ тамо быть, но и для пріобрътенія находящихся у нихъ собственныхъ наукъ и знанія ихъ исторій не безполезны".

Отъ педагогическихъ наставленій Татищевъ переходить къ разсужденію нравственнаго характера: говорить о необходимости почитанія родителей, — въ чемъ видно сходство съ Домостроемъ. Говорить онъ, что жениться надо не раньше 30 лѣтъ: "вступающіе въ бракъ раньше много ко пріобрѣтенію науки и черезъ службу въ неисканіи себѣ благополучія препятствуютъ; а наипаче многократно здравіе себѣ разрушають". Выборъ невѣсты зависитъ отъ жениха (прогрессъ, сравнительно со Домостроемъ), но слѣдуетъ посовѣтоваться въ этомъ случаѣ съ родителями. Выбирать невѣсту слѣдуетъ не по красотѣ, не по молодости и не по богатству, но не слѣдуетъ брать жену ни ниже, ни выше себя по общественному положенію: "изъ подлости взятыя жены, хотя бываютъ довольно милы и честнаго житья, но ихъ родственники за подлость непріятны, презрѣніе и поношеніе наносятъ, а особливо холопки, какъ бы оныя доста-

точны ни были, честные дворяне великое къ нимъ отвращеніе имтьютъ. Хотя отцы ихъ по своему природному коварству иногда въ чиновныхъ людяхъ бываютъ, однакоже всегда состартвшая подлость въ сердцахъ ихъ обртаетъ свое жилище, а великородные иногда гордостью надменны, и супругамъ уничтожительные являются".—Жену надо любить, надо быть ей втрнымъ, не надо и ревновать, а быть съ ней кроткимъ, но не надо давать ей надъ собою власти: "Если бы,— разсуждаетъ Татищевъ,—что тебъ и противно показалось, ненадобно скоро и запальчиво поступать, но добрымъ порядкомъ, тайно, разсужденіемъ отъ того отвратить и на лучшіе поступки направить, а не разглашать, ниже вида невтрности другимъ показывать. Паче же имтя то въ памяти, что жена тебъ не раба, но товарищъ, помощница и во всемъ должна другомъ быть нелицемтрнымъ, такъ и тебъ къ ней должно быть".

Отъ семейныхъ отношеній Татищевъ переходить къ отношеніямъ общежительнымъ: "Никакого человъка дуракомъ не называй, говорить онъ, -- но предъ встми себя смиряй, а повыситься ни предъ каковыми и самыми простыми людьми не моги, понеже гордымъ Богь противится, смиреннымъ же даетъ благодать свою". Настаивая на необходимости смиренія и милосердія, онъ вспоминаетъ изреченіе: "блаженъ человъкъ, иже и скоты милуетъ". Далъе онъ говорить о государственной службь, при чемъ терпьніе ставить выше всего: "Въ службъ государю и государству долженъ ты быть въренъ и прилеженъ во всякомъ положенномъ на тебъ дълъ, такъ о пользъ общей, какъ о своей собственной, прилежать государю, яко отъ Бога поставленной надъ тобой власти, честь и повиновение отдавать. Главное же повиновение въ томъ состоитъ, что ни отъ какой услуги, куда бы тебя ни опредълили, не отрицайся и ни на что самъ не называйся, если хочешь быть въ благополучіи". Бываеть иногда, что нъкоторые увлекаются отличіями и наградами и подвергаются за это "великимъ опасностямъ и горестямъ", но, "невзирая на такія злостныя нападки, мужественно и благоразумно върность храни, ко пользъ всеобщей неусыпно прилежи, власть и честь государя до послъдней капли крови защищай; съ хвалящими вольности другихъ государствъ и ищущими власть монарха уменьшить никогда не согласуйся". Въ примъръ гибели отъ подобныхъ ваглядовъ Татищевъ приводить верховниковъ. "Паче всего тайность государя прилежно храни и никому не открывай; всего же болье женщинъ и льстеповъчистыхъ охраняйся, чтобъ нечаянно изъ тебя не вывъдали. Никогда о себъ не воображай, чтобъ ты правительству столь много надобенъ быль, что безъ тебя обойтиться будеть невозможно, и о другихъ того не думай, знай, что такихъ людей Богъ въ свътъ не создавалъ".

Одно изъ наставленій "Духовной" особенно интересно для характеристики Татищева и его времени; оно касается взятокъ. За неправедный образъ дъйствія, за пристрастіе нельзя брать взятокъ; но

# Joino 44 CEHamopez

Автографъ Петра Великаго.

можно иногда принимать отъ просителей благодарность. Если, напримѣръ, тяжущійся просить ускорить дѣло и это можно сдѣлать законнымъ путемъ, то и благодарность за это не будетъ взяткой. Конечно, такое различіе между благодарностью и взяткой слишкомъ тонко и можетъ допускать очень много толкованій. И мы, дѣйствительно, знаемъ, что и самъ Татищевъ не былъ свободенъ отъ взятокъ и въ концѣ своей жизни былъ даже привлеченъ къ суду за нихъ. Строго осуждать его за это мы не можемъ: такова была эпоха, таковы были нравы, и данное наставленіе хорошо характеризуетъ эти нравы. Однако для насъ существенно важно, что большинство наставленій выражаютъ новый духъ, который проявляется въ критическомъ отношеніи къ окружающему и въ исканіи новыхъ путей, новыхъ способовъ дѣятельности.

Кромъ "Духовной" Татищева, интересенъ также его "Разговоръ о пользъ наукъ"; онъ представляетъ развитіе положеній, высказанныхъ въ "Духовной" по вопросу о воспитаніи. "Разговоръ" этотъ показываетъ, что Татищевъ человъкъ разносторонне образованный, знакомый не только съ математикой и инженерными науками, но и съ исторіей и географіей.

Плодомъ изученія двухъ последнихъ наукъ явилось несколько сочиненій и, между прочимъ, "Исторія Россійская", состоящая изъпяти частей. Значенія научнаго она уже не имфетъ, въ литературномъ же отношеніи она представляеть не малый интересь по нізкоторымь общимь взглядамъ, которые въ ней высказываются. По своимъ политическимъ убъжденіямъ Татищевъ быль монархисть; онъ понималь, что форма правленія зависить отъ многихъ обстоятельствъ, положенія страны, климата, степени просвъщенія и т. п., а потому для Россіи, "великія области, съ открытыми границами, гдв народъ ученіемъ и разумомъ не просвъщенъ, и болъе за страхъ, нежели отъ собственнаго благонравія, въ должности содержится", онъ считалъ единственно подходящею формою правленія-монархію. Интересны также нѣкоторые отрицательные взгляды Татищева на церковь и духовенство, сложившіеся подъ вліяніемъ западныхъ роціоналистовъ, Гоббса, Бейля, Фонтенеля, Пуффендорфа. Такъ, онъ обвиняетъ русское духовенство въ томъ, что оно поддерживало народное невѣжество: "нашествіемъ татаръ, -- говоритъ онъ, -- какъ власть государей умалилася, а духовныхъ возрасла, тогда симъ, для пріобрѣтенія большихъ доходовъ и власти, полезнъе явилось народъ въ темнотъ невъдънія и суемудрія содержать; для того все ученіе въ училищахъ и въ церквахъ пресъкли и оставили".

Для своего труда Татищевъ поработалъ очень много; значительную часть жизни онъ посвятилъ на собираніе источниковъ, которые отличались большимъ разнообразіемъ. Онъ пользовался не только извъстіями літописей (которыя ему извъстны были въ 11 спискахъ), но и тімъ, что сохранилось въ народной памяти въ формъ легендъ, пъсенъ, сказаній. Изъ літописей, бывшихъ въ рукахъ Тати-

TICHENTER BEAUTING TO THE TOTAL TO THE TENER OF THE TENER

Й

U IL: TY FU, Bos ru rac

Предстания. ведлино; по они щеніво их сумі Я прилаган пр mopue one nety Bamero Ciameni la, unu spesa ke 3ymumı uxa, am граждансиому тивна. Птымя была напегати воспрещать оно HIIM CHOUMS meca comiloio, 2 cocmoume es m вное травление He HILLIA, UA Tiumuzlen. HE MOSHE ETTE dygrems Types Hro Hegogueon Odasannum.

гqæк ным! тако жом ОТР свое жда' нрат Одн выр шен იინ о пс ВЪ " что толі reol соч час' ноп взг. убŧ пра кли обл не нра дяг отр жи Фо! въ тат ны влε col съ теј

> ко<sup>,</sup> то: сщ

можі

ишену Сілтельству, кова

щева, важна такъ называемая Іоакимовская, по отрывкамъ которой Татищевъ думалъ возстановить преданія самой древнъйшей эпохи русской исторіи и даже считалъ авторомъ первой нашей лътописи не Нестора, а Іоакима. Но научная критика отвергла такое предположеніе и установила, что многія извъстія Іоакимовой лътописи—баснословны.

На другихъ сочиненіяхъ Татищева, какъ имѣющихъ спеціальный характеръ, останавливаться не будемъ; отмѣтимъ только, что они важны для характеристики разностороннихъ знаній и дарованій этого дѣятеля петровской эпохи. Не будемъ останавливаться также и на дѣятельности Татищева, какъ администратора. Укажемъ только, что всюду онъ былъ или иниціаторомъ, или главнымъ помощникомъ, всюду проявлялъ умѣнье примѣняться къ обстоятельствамъ. Къ реформамъ Петръ Татищевъ относился очень сочувственно, что вполнѣ понятно: онъ самъ созданъ этими реформами и безъ нихъ невозможна была бы его дѣятельность.

Такихъ просвъщенныхъ и дъятельныхъ сторонниковъ реформъ Петра, какъ Татищевъ, было немного. Мы уже указали на двухъ луховныхъ и двухъ свътскихъ писателей; къ нимъ же надо отнести и перваго нашего сатирика, князя Антіоха Дмитріевича Кантемира.

Родился Кантемиръ въ 1709 г. въ семъ молдавскаго господаря, перешедшаго потомъ въ русское подданство при Петръ Великомъ. Отецъ его былъ разносторонне-образованнымъ человъкомъ съ развитымъ литературнымъ вкусомъ, любилъ искусство, зналъ нъсколько европейскихъ и восточныхъ языковъ и занимался научными трудами, напримъръ, по исторіи. Такой же образованной личностью была и мать его, происходившая изъ греческаго императорскаго дома Кантакузеновъ. Отсюда понятно, что еще дома Кантемиръ долженъ былъ получить хорошее образованіе и нъкоторую подготовку къ литературнымъ занятіямъ.

Систематическое образованіе Кантемиръ началъ подъ руководствомъ ученаго грека Анастасія Кондоиди (впослѣдствіи еп. Аванасія вологодскаго). Кромѣ того, учителемъ его былъ воспитанникъ заиконоспасской школы — Ив. Ильинскій, человѣкъ съ солиднымъ образованіемъ, занимавшійся переводами и интересовавшійся литературою. Послѣ домашняго обученія Кантемиръ поступилъ въ славяногреко - латинскую академію, а потомъ въ гимназію при Академіи Наукъ Въ эти годы ученія Кантемиръ хорошо познакомился съ произведеніями древней классической литературы: любимымъ его поэтомъ былъ Горацій, привлекавшій его нравоучительнымъ характеромъ своей лирики.

Въ 1726 г. Кантемиръ произведенъ былъ въ прапорщики Преображенскаго полка. Въ этомъ же году начинается и его литературная дъятельность. По совъту Ильинскаго, онъ составилъ симфонію на Псалтирь, которая и была напечатана въ слъдующемъ году. Въ это же время онъ занимается переводами и составленіемъ любовныхъ пѣсенокъ. Преобразовательная дѣятельность Петра нашла въ немъ человѣка, глубоко сочувствовавшаго предпринимаемымъ нововведеніямъ. Этимъ объясняется обличительный тонъ его произведеній, направленныхъ противъ враговъ реформы Петра. Первыя двѣ сатиры, распространившіяся въ рукописи уже въ 1729 г., вызвали со стороны Өеофана Прокоповича слѣдующіе привѣтственные стихи, посвященные юному обличителю:

"Не знаю, кто ты, пророче рогатый;
Знаю, коликой достоинъ ты славы.
Да почто жъ было имя укрывати? 1)
Знать тебѣ страшны сильныхъ глупцовъ нравы.
Плюнь на ихъ грозы, ты блаженъ трикраты.
Благо, что далъ Богъ умъ тебѣ толь здравый;
Пусть весь міръ будеть на тебя гнѣвливый,
Ты и безъ счастья довольно счастливый".

Въ 1730 году появляется третья сатира "О различіи страстей человъческихъ", посвященная Өеофану Прокоповичу; въ 1731, — еще двъ, въ первой изъ которыхъ сатирикъ даетъ характеристику своего творчества. Въ 1731 году Кантемиръ пишетъ четыре басни, въ которыхъ очерчиваетъ внутреннюю политику и нападаетъ на верховниковъ, и поэму "Петриду", гдъ изображаетъ кончину Петра Великаго.

Въ 1730 г. Кантемиръ принималъ участіе и въ политическихъ событіяхъ—онъ явился однимъ изъ дѣятельныхъ членовъ партіи, дѣйствовавшей противъ верховниковъ, добивавшихся ограниченія самодержавной власти при Аннѣ Іоанновнѣ. Покровительство князя Черкасскаго, желавшаго выдать за Кантемира свою дочь, рѣдкая образованность Кантемира выдвигаютъ его на служебномъ поприщѣ. Въ 1731 г., когда ему было еще только 22 года, онъ получаетъ назначеніе въ Лондонъ въ качествѣ резидента. Молодой Кантемиръ, однако, оказался вполнѣ на своемъ мѣстѣ и съ настойчивостью, искусной ловкостью дѣйствовалъ въ интересахъ Россіи, напр., въ вопросѣ объ избраніи желательнаго для нея кандидата на польскій престолъ. Здѣсь, въ Лондонѣ, онъ продолжалъ заниматься литературой и написалъ свои остальныя сатиры.

Въ 1737 году Кантемиръ переводится на высшую должность на постъ полномочнаго министра въ Парижъ, гдѣ и остается до конца жизни. Здѣсь онъ сближается съ учеными и литераторами (напр., съ Монтескъе, Мопертюи, Фонтенелемъ и др.) и продолжаетъ литературную дѣятельность. Къ этому времени относятся преимущественно его переводные труды. Умеръ Кантемиръ въ 1744 году.

<sup>1)</sup> Сатиры Кантемира ходили по рукамъ его пріятелей въ рукописи, безъ имени ихъ автора.

Обращаясь къ литературнымъ произведеніямъ Кантемира, мы видимъ, что изъ нихъ наибольшее историческое значеніе имѣютъ его сатиры, а потому онъ самъ вполнѣ правильно оцѣниваетъ характеръ своего дарованія, когда въ своей четвертой сатирѣ, обращаясь "къ своей музѣ", говоритъ:

Я знаю, что когда хвалы принимаюсь писать, Когда, Муза, твой нравъ сломить стараюсь, Сколько ногти ни грызу и тру лобъ вспотѣлый, Съ трудомъ стишка два сплету, да и тѣ не спѣлы, Жостки досадны ушамъ, и на тѣ походятъ, Что по цѣлой азбукѣ святыхъ житье входятъ. Духъ твой лѣнивъ и въ зубахъ вязнетъ твое слово, Не забавно, не красно, не сильно, не ново; А какъ въ нравахъ вредно что усмотрю, умняе Сама ставши, подъ перомъ стихъ теперь течетъ скоряс. Чувствую самъ, что тогда въ своей водѣ плавлю, И что чтецовъ я своихъ зѣвать не заставлю. Проворенъ, веселъ спѣшу, какъ вождь на побѣду Или какъ попъ съ похоронъ къ жирному обѣду.

Кром'в природнаго дарованія, къ сатир'в склоняла Кантемира и современная ему русская д'вйствительность, заполненная борьбою противъ враговъ просв'вщенія, и въ этомъ отношеніи Кантемиръ является продолжателемъ д'єла, начатаго представителями юго-западной образованности въ XVII стол'єтіи. Не будучи такимъ образомъ вполн'є оригинальнымъ по содержанію своихъ сатиръ, Кантемиръ и съ вн'єшней стороны не совс'ємъ самостоятеленъ. Какъ онъ самъ признается, онъ "топталъ сл'єды Горація, Буало, Ювенала и Персія", при чемъ бол'єв всего подражалъ первымъ двумъ, "отъ которыхъ много занялъ, къ нашимъ обычаямъ присвоивъ". Несмотря на эти сл'єды подражанія, Кантемиръ т'ємъ не мен'єв занимаетъ въ нашей литературть очень видное м'єсто, такъ какъ въ чужія формы влагалъ содержаніе, взятое изъ русской жизни.

Первая сатира Кантемира — "Къ уму своему" или "На хулящихъ ученіе", является подражаніемъ сатирѣ Буало ("А mon esprit"). Въ ней, подъ видомъ нападокъ на свой "недоэрѣлый" умъ, авторъ на самомъ дѣлѣ вступаетъ въ борьбу съ невѣждами и недоброхотами истиннаго просвъщенія своего времени. Онъ говоритъ своему уму:

"Уме нодозрѣлый, плодъ недолгой науки!
Покойся, не понуждай къ перу мои руки:
Не писавъ летящи дни вѣка проводити
Можно, и славу достать, хоть творцомъ не слыти.
Ведутъ къ ней не трудные въ нашъ вѣкъ пути многи,
На которыхъ смѣлыя не запнутся ноги.
Всѣхъ непріятнѣе тотъ, что босы проклали
Девять сестеръ. Многи на немъ силу потеряли

Не дошедъ; нужно на немъ потъть и томиться, И въ тъхъ трудахъ всякъ тебя, какъ мору, чужится Смъстся, гнушается. Кто надъ столомъ гнется, Ияля на книгу глаза, большихъ не добъется Иалатъ, ни расцвъченна мраморами саду; Овцу не прибавитъ онъ къ отцовскому стаду".

Затъмъ авторъ рисуетъ четыре знаменитыхъ типа людей, возстающихъ на науку въ виду ея, по ихъ мнѣнію, полной безполезности и даже вреда. Выставляются противъ науки возраженія, которыя слышались еще въ XVII столѣтіи; но есть и новыя возраженія противъ просвѣщенія: это нападки на него враговъ болѣе опасныхъ—нападки людей, усвоившихъ себѣ только внѣшній лоскъ просвѣщенія и отказавшихся отъ его внутренняго содержанія. Для нихъ важны лишь внѣшнія цивилизованныя манеры и внѣшнія отличія; самая сущность цивилизаціи — свѣтъ знанія — съ ихъ точки зрѣнія, вещь безполезная и потому ненужная.

Первый изъ хулителей науки (Критонъ) увъряетъ, что отъ науки расшатывается религія: наука—источникъ ересей и расколовъ; людей, преданныхъ ей, наука приводитъ къ безбожію.

"Дѣти наши, что предъ тѣмъ тихи и покорны Праотческимъ шли слѣдомъ, къ Божіей проворны Службѣ, съ страхомъ слушая, что сами не знали, Теперь къ церкви соблазну Библію честь стали; Толкуютъ, всему хотятъ знать поводъ, причину, Мало вѣры подая священному чину"...

Въ этомъ протеств противъ науки во имя религи видимъ отражение некоторыхъ современныхъ обстоятельствъ. Приходилось науку защищать прежде всего именно съ этой стороны. Въ числе такихъ защитниковъ просвещения былъ Өеофанъ Прокоповичъ, но даже Стефанъ Яворский, современникъ Прокоповича и сподеижникъ Петра, и тотъ виделъ опасность для веры отъ распространения въ народе науки.

Противъ этого еще можно было возражать, но гораздо трудне се, чтобы не сказать, невозможно было опровергать людей съ практическимъ расчетомъ, требовавшихъ отъ науки матеріальныхъ выгодъ. Вотъ, что говорили такіе люди въ лицъ своего представители Сильвана (второй типъ):

"Ученье намъ голодъ наводить; Живали мы прежъ сего, не зная латынѣ, Гораздо обильиѣе, чѣмъ мы живемъ нынѣ, Гораздо въ невѣжествѣ больше хлѣба жали, Перенявъ чужой языкъ, свой хлѣбъ потеряли". Сильванъ выставляетъ возраженія противъ разныхъ отдѣльныхъ отраслей научнаго знанія. Онъ не признаетъ ни психологіи, ни метафизики: по его мнѣнію, "испытывать силу и предѣлы души"—дѣло людей сумасшедшихъ, а "вывѣдывать строй міра и перемѣну или причину вещей"—такъ же глупо, какъ "глупо лѣпить горохъ въ стѣну". Все это безсмысленно и безполезно:

"Прирастеть ли мит съ того день въ жизни, иль въ ящикъ Хотя грошъ? Могу ль чрезъ то узнать, что приказчикъ, Что дворецкій крадетъ въ годъ?.."

Наука не просто безполезна, она даже вредна. Медицина, напримъръ, не что иное, по мнънію Сильвана, какъ однъ враки. Врачи говорятъ, якобы причина бользней — неправильное кровообращеніе: "будто они видятъ внутрь живо тъло"; признаки головной боли ищутъ върукъ, а пока врачи "въ такихъ басняхъ время проводятъ, лучшій сокъ изъ нашего кармана въ ихъ входитъ".

Третій врагь науки (Лука) возстаєть на нее за то, что она удаляєть отъ общества и вообще являєтся пом'єхой для веселой жизни:



Изображеніе школы изъ "Букваря" · Иоликарпова. М. 1701 г.

"Наука содружество людей разрушаетъ:

Люди мы къ сообществу Божія тварь стали, Не въ нашу пользу одну смысла даръ пріяли. Что же пользы иному, когда я запруся Въ чуланъ; для мертвыхъ друзей живущихъ лишуся? Когда все содружество, вся моя ватага Будетъ черпило, перо, песокъ да бумага? Въ весельи, въ пирахъ мы жизнь должны провождати; И такъ она недолга, на что коротати, Крушиться надъ книгою и повреждать очи?"

Четвертый типъ (Медоръ), порожденный новымъ временемъ шеголь, жалѣетъ, что бумага вмѣста папильотокъ уходитъ на книги, и съ полнымъ пренебреженіемъ говоритъ о Сенекѣ, Цицеронѣ и Виргиліи, ставя выше ихъ фунтъ доброй пудры, портного Рекса и сапожника Егора. Все это показываетъ, что Медоръ опаснѣе другихъ трехъ хулителей науки. Онъ вноситъ въ отношенія къ ней что-то легкомысленное, и его просвъщение нъчто болъе зловредное, чъмъ полное невъжество.

Представивъ четыре указанныхъ типа, Кантемиръ затъмъ даетъ общую картину своей эпохи, царящаго невъжества и отрицаемой науки:

"Къ намъ не дошло время то, въ коемъ предсъдала Надъ всъмъ мудрость, и вънцы она раздъляла, Будучи способъ одна къ вышнему восходу. Златой въкъ до нашего не дотянулъ роду; Гордость, лъность, богатство, мудрость одолъло, Науку невъжество мъстомъ ужъ посъло. Подъ митрой гордится то, въ шитомъ платъъ ходитъ, Судитъ за краснымъ сукномъ, смъло полки водитъ. Наука ободрана, въ лоскутахъ общита, Изо всъхъ почти домовъ съ ругательствомъ сбита, Знаться съ нею не хотятъ, бъгутъ ея дружбы, Какъ страдавщи на моръ корабельной службы. Всъ кричатъ: никакой плодъ не видимъ съ науки; Ученыхъ хоть голова полна,—пусты руки".

Главными достоинствами въ такомъ обществъ являются нъкоторыя свътскія отличія въ родъ карточной игры, знанія вкуса въ винахъ, танцевъ и т. п. Достаточно обладать такими достоинствами, чтобы проложить себъ дорогу къ "высшей степени" и почестямъ. Такимъ образомъ съ старыми предразсудками и невъжествомъ соединялось усвоеніе внъшней только культуры.

Вторая сатира "Филаретъ и Евгеній" или "На зависть и гордость дворянъ злонравныхъ" написана Кантемиромъ, какъ онъ самъ объясняетъ въ примъчаніи, съ цълью обличенія дворянъ, тщеславившихся однимъ своимъ благородствомъ. Сатира имъетъ форму діалога Евгенія—дворянина и Филарета—любителя добродътели. По содержанію и по формъ она заимствована изъ сатиръ Ювенала (девятой) и Буало (третьей).

На вопросъ Филарета: "Что такъ смутенъ, дружокъ мой?"— Евгеній начинаетъ жаловаться на то, что "высокую степень" стали занимать теперь люди, этого не заслуживающіе по своему низкому происхожденію.

> "Кто недавно продаваль въ рядахъ мѣшокъ соли Кто глушилъ насъ, "сальныя", крича, "ясно свѣчи Горятъ", кто съ подовыми горшкомъ истеръ плечи, Тотъ на высоку степень вспрыгнувши блистаетъ"...

Евгеній никакъ не можетъ примириться съ тѣмъ, что онъ остался забытымъ, несмотря на свое происхожденіе отъ знатныхъ

предковъ, пользующихся извъстностью со временъ самой Ольги. Благородство въ немъ "унываетъ", такъ какъ не сильно принести ему никакой пользы. Филаретъ — любитель истины и добродътели — возражаетъ Евгенію, указывая ему на то, что есть и другія болъе справедливыя основанія для предоставленія извъстнымъ людямъ почетныхъ мъстъ и должностей. Онъ разъясняетъ, что право на истинное благородство не дается однимъ происхожденіемъ, его не дастъ одна "грамота, плъсенью и червями изгрызенная", нътъ —

"Влагородными явить одна добродътель".

Доброд'ьтель эта должна проявляться въ томъ, чтобы нести труды военные, "судъ судя, забыть свои страсти", облегчить народу подати, хранить "чистыми и руки и совъсть" и т. д. Между тъмъ Евгеній ничего подобнаго про себя сказать не можетъ. Послъ этого замъчаетъ Филаретъ:

"Мало жъ пользуеть тебя звать хоть сыномъ царскимъ, Буде въ нравахъ съ гнуснымъ ты не разнишься псарскимъ".

Филаретъ соглашается, что заслуги предковъ должны давать привилегію и ихъ потомкамъ, но въ томъ только случать, когда внуки въ нравахъ успъваютъ и идутъ по стопамъ дъдовъ. И Кантемиръ словами Филарета рисуетъ жизнь знаменитыхъ предковъ и въ параллель къ ней изображаетъ нравы ихъ потомковъ:

"Пвиъ петухъ, встала заря, лучи осветнии Солнца верхи горъ; тогда войско выводили На поле предки твои, а ты подъ парчею. Углубленъ мягко въ пуху теломъ и душею, Грозно соплешь, пока дня пробъгуть двъ доли, Зъвнулъ, растворилъ глаза, выспался до воли, Тянешься ужъ часъ-другой, нѣжишься, ожидая Пойло, что шлеть Индія, иль везуть съ Китая, Изъ постели къ зеркалу однимъ спрыгнешь скокомъ, Тамъ ужъ въ попечении и трудъ глубокомъ, Женскихъ достойную плечъ завъску на спину Вскинувъ, волосъ съ волосомъ прибираешь къ чину... Въ объдъ и на ужинъ частенько двоится Свеча въ глазахъ, часто полъ подъ тобой вертится, И обжорство тебъ въ роть куски управляеть. Гнусныхъ тогда полкъ друзей тебя окружаеть, И глодая до костей самыхъ, нравъ веселый, Тщиву душу, и въ тебъ хвалить разумъ спълый. Сладко щекотять тебв ухо красны рвчи. Вздутымъ поднять пузыремъ, чаешь, что подъ плечи Не дойдеть тебъ людей все прочее племя"...

Таковы недостатки потомковъ. Въ противоположность имъ ихъ предки были людьми дъйствительно благородными и благонравными. Они не знали неравенства: да такъ всегда и должно быть, ибо ни Адамъ, ни Ной "дворянъ не родили". Если все-таки и было и должно быть отличіе нъкоторыхъ, то оно должно обусловливаться личными заслугами, а не однимъ только происхожденіемъ.

Третья сатира имфеть форму посланія къ архіепископу новгородскому Өеофану Прокоповичу ("Оразличіи страстей человъческихъ"). Сатира отличается отвлеченнымъ характеромъ, хотя по мъстамъ и встръчаются яркія и живыя картины. Послъднія заимствованы изъ Өеофраста и Лабрюйера и къ русской жизни не имъютъ отношенія. То же слъдуетъ сказать про четвертую ("Къ музъ своей") и пятую ("Сатиръ и Періергъ"), и даже въ шестой сатиръ ("О истинномъ блаженствъ ") находимъ только лишь нъкоторые намеки на современную жизнь. Ближе къ жизни и современности стоитъ седьмая сатира въ форм'в посланія къ князю Никит'в Юрьевичу Трубецкому ("О воспитаніи"). Въ сатиръ этой Кантемиръ подражаетъ четырнадцатой сатиръ Ювенала. Здъсь авторъ ставитъ своей задачей доказать, что источникомъ всевозможныхъ пороковъ является дурное воспитаніе. Особенно важно дать человъку въ дътствъ хорошіе нравственные устои. Кантемиръ сообщаетъ нъсколько правилъ для воспитателей. Важнъйшимъ средствомъ къ нравственному воспитанію ребенка является добрый примѣръ старшихъ:

> ".... то одно я знаю, Что если я добрую, лѣнивъ, запускаю Землю свою—обрастетъ худою травою; Если прилежно вспашу, довольно покрою Навозомъ песчаную, жирнѣе ужъ станетъ, И довольный плодъ съ нея трудокъ мой достанетъ. Каково бъ съ природы рукъ сердце намъ ни пало, Есть, есть время нѣкое, въ коемъ злу не мало Склонность уймемъ, буде всю истребить не можсмъ, И утвердиться въ добрѣ доброму поможемъ. Время то суть первыя младенчества лѣта".

Итакъ, наиболѣе удобнымъ временемъ, когда слѣдуетъ влагатъ въ человѣка стремленія къ добру, являются младенческіе годы. Наши какъ достоинства, такъ и недостатки начинаютъ складываться именно въ эту пору. Въ дѣтскіе годы для образованія нравственнаго характера слишкомъ большое значеніе имѣетъ воздѣйствіе ближайшей среды; отсюда вся важность и необходимость для старшихъ являть въ себѣ всегда и во всемъ добрый примѣръ предъ своими воспитанниками. Не то находитъ Кантемиръ въ дѣйствительности:

".... Часто дѣти были бы честнѣе. Если бъ и мать и отецъ предъ младенцемъ знали Собой владѣть, и языкъ свой въ уздѣ держали, Правдой и неправдою куча мнѣ копится



Николай Ивановичъ Новиковъ

Съ портрета Левицкаго.

торія русской литературы 20 хіх в. -

Пат. Т-на И. Л. СЫТИНА.

i une last el les este de 1911 el este de 1911

Николаи Ивановичъ Новичовъ

Съ портрета Левицкаго

A ZIZ OG MERZINERNI REPORTER.

ARRESTA L. H. PROT. 2: D.



Hansam Hobuurg.

• . Денегь, и нужусь всю жизнь въ высоку добиться Степень; полвъка во сит, въ пирахъ провождаю Въ сластяхъ всякихъ по уши себя погружаю; Однихъ счастливыми я зову лишь обильныхъ. И сотью сто разъ) то въ часъ твержу; завидую сильныхъ Своевольству я людей и дружбу ихъ тщуся Всячески достать себъ, убогимъ смъюся; А однакожъ требую, чтобъ сынъ мой доволенъ Вылъ малымъ, чтобъ смиренъ былъ и собою воленъ Зналъ обуздать похоти и съ одними знался Влагонравными и тъмъ подражать лишь тщался. По водъ тогда мон вотще иншутъ вилы. Домаший, показанный, часто примъръ силы Будетъ важной, и итти станетъ сынъ троною. Котору протоптану видитъ предъ собою"...

Недостатки воспитанія ведутъ къ распространенію и укорененію нев'єжества, которое свило себ'є гн'єздо даже тамъ, гд'є въ особенности н'єтъ ему м'єста.

Въ 9-ой сатиръ "Къ солнцу" (или "На состояніе свъта сего") Кантемиръ рисуетъ невъжество, послужившее, между прочимъ, причиной появленія раскола. Раскольникъ—

"Мужикъ, который соху оставилъ недавно, Аза въ глаза не знаетъ и болтнуть исправно, А прислушайся, что вретъ и что его вздоры! Въдь не то, какъ на Волгъ разбиваютъ воры. Да что жъ? Онъ то вретъ богословски ръчи: Какія предъ иконы должно ставить свъчи. Что теперь въ церквахъ вошло старинъ противно Какъ брадобритіе терпитъ Богъ, то ему дивно. На что, баетъ. Библію отдаютъ въ печати, Котору христіанамъ больно гръшно знати?..."

Авторъ говоритъ далѣе о вкоренившихся суевѣріяхъ и предразсудкахъ (напримѣръ, въ родѣ того, что земля стоитъ на четырехъ китахъ, что солнце послѣ дня "въ палаты въ отдышку заходитъ", что брадобритіе—ересь и т. п.) и о повальномъ невѣжествѣ, какъ ихъ источникѣ. Кантемиръ глубоко скорбитъ, что просвѣщеніе прививается слабо, да и то болѣе на словахъ, чѣмъ на дѣлѣ. Заводятся новыя просвѣтительныя учрежденія, которыя de facto существуютъ лишь ради приличія.

> "Вонъ дивись, какъ ученія заводять заводы; Строять безмѣрнымъ коштомъ тутъ палаты славны; Славять, что ученія будуть тамо главны; Тщатся хоть именемъ умножить къ нимъ чести (Коли не дѣломъ); пишутъ печатныя вѣсти ¹); "Вотъ завтра ученія высоки зачнутся, Вотъ ужъ и учители заморски сберутся: Пусть какъ можно всякъ скоро о себѣ радѣетъ Кто оныхъ обучаться охоту имѣетъ"...

<sup>1)</sup> Намекъ на Академію Наукъ.

Жаждущіе свъта знанія надъются, что будеть наука и что будеть удовлетворено ихъ стремленіе къ ней; на самомъ дълъ "высокихъ наукъ тамъ стъни не бывало".

Если обратимся къ вопросу о томъ, каковъ же нравственный идеалъ нашего сатирика, то увидимъ, что этотъ идеалъ есть счастливое, мирное довольство. Эту мысль о золотой серединъ и умъренности Кантемиръ заимствовалъ у Горація. Вотъ какъ она выражается въ его сатиръ "Объ истинномъ блаженствъ":

"Тотъ въ сей жизни блаженъ, кто малымъ доволепъ, Въ тишииѣ знаетъ прожить, отъ суетныхъ воленъ Мыслей, что мучатъ другихъ, и топчетъ падежну Стезю добродѣтели къ концу неизбѣжиу. Малый свой домъ, на своемъ построенный полѣ, Кое дастъ нужное умѣренной волѣ, Не скудный, не лишній кормъ, и средню забаву, Гдѣ бъ съ другомъ съ другимъ я могъ, по моему нраву Выбраннымъ, въ лишни часы прогнать скуки бремя, Гдѣ бъ, отъ шуму отдаленъ, прочее все время Провожать межъ мертвыми греки и латины, Изслѣдуя всѣхъ вещей дѣйства и причины, Учася знать образцомъ другихъ, что полезно, Что вредно въ нравахъ, что въ нихъ гнусно иль дюбезно: Желанія всѣ мои крайни составляетъ"...

Итакъ, "крайнія желанія" Кантемира сводятся къ тихой, спокойной жизни, среди хорошей обстановки, въ кругу близкихъ друзей, въ занятіяхъ науками и искусствами. Тотъ же идеалъ выражается и въ 8-й сатирѣ ("На безстыдну нахальчивость"). И здѣсь та же мысль объ умѣренномъ довольствѣ, какъ залогѣ истиннаго счастья:

> "Съ древле добродътели средину держали Межъ двумя крайми, гдъ злы нравы засъдали".

Съ младенчества, говоритъ сатирикъ, мы привыкли бонться нищеты или презрѣнія толпы; отъ этого ударяемся въ другую крайность—въ стяжаніе богатства, исканіе почестей, тогда какъ во всѣхъ вещахъ надо искать прямой мѣры, златой середины. У всякаго дѣла свои границы: кто перейдетъ ихъ, или кто не дойдетъ до нихъ—равно глупы. Къ истинной славѣ ведутъ не многія средства: живи тихо, стремись къ тому, что честно, что полезно тебѣ и другимъ. Награда добра въ самомъ добрѣ. Правда, такой идеалъ не ведетъ человѣка къ великимъ дѣламъ; при немъ исчезаетъ всякое понятіе о высшихъ нравственныхъ задачахъ человѣка, о борьбѣ, напримѣръ, со зломъ и т. п. Такой идеалъ можетъ привести къ индиферентизму въ сферѣ общественной дѣятельности. И Кантемиръ даже согласенъ на такой индиферентизмъ. Здѣсь мы не можемъ не отмѣтить явнаго и рѣзкаго противорѣчія между жизнью сатирика и его литератур-

ной дъятельностью. Это объясняется въроятно, литературными вліяніями на него. Въ дъйствительности, онъ самъ боролся со зломъ въ своихъ сатирахъ, боролся во имя идеи. Онъ никогда не жилъ той спокойной жизнью, которую въ своихъ произведеніяхъ выставляетъ "крайнимъ желаніемъ" для себя. Даже во время своего пребыванія въ Парижъ онъ не могъ равнодушно вспоминать о темныхъ сторонахъ

жизни Россіи и писалъ оттуда ръзко - обличительныя сатиры. Въ нихъесть много реальныхъ чертъ, върно воспроизводящихъ дъйствительность. Но на ряду съ этимъ реализмомъ замъчается отръшенность отъ дъйствительности, шенная ему господствовавшимъ взгля. домъ на литературныя занятія, какъ на стилистическія упражненія. Его произведенія не всегда были выраженіего свободнаго емъ творчества, это были упражненія въ литературъ. Такой взглядъ на литературныя занятія, послужившій причиной противоръчій между жизнью Кантемира и его литературнымъ словомъ, не одному ему былъ свойственъ. Это общій недостатокъ литераторовъ XVIII въка.



В. К. Тредьяковскій. Съ грав. Колпашникова.

Для новой зарождающейся свътской литературы, безъ сомивнія, прежде всего необходимо было освоиться съ формой. Начало этому положено было Кантемиромъ. Его сатиры часто совершенно отръшены отъ жизни и современной дъйствительности, и въ этомъ ихъ главный недостатокъ. Однако важно то, что благодаря ему пріобрътаетъ права гражданства извъстная литературная форма. Разъ она есть, при дальнъйшемъ развитіи литературы, найдется для нея и живое содержаніе.

Вслъдъ за Кантемиромъ на поприщъ усвоенія нашей литературой формъ и выработки стиля идутъ съ своими произведеніями Тредьяковскій и Ломоносовъ.

Василій Кирилловичъ Тредьяковскій родился въ семействъ астраханскаго священника въ 1703 году. Въ Астрахани сначала обучался онъ у римско-католическихъ монаховъ-капуциновъ, познакомившихъ его съ словесными науками. Двадцати лътъ отъ роду, "желая большаго ученія", отправился онъ въ Москву, гдф и поступиль въ славяно-греко-латинскую академію и посвятилъ себя занятію словесными науками и писанію стиховъ. Курса въ академіи Тредьяковскій не кончилъ: говорятъ, что онъ написалъ фальшивый паспортъ іеродіакону Спасскаго монастыря и, боясь наказанія за это, бъжаль въ "европскія" страны. Въ 1726 году онъ былъ въ Голландіи и жилъ у посланника Ив. Гав. Головкина, занимаясь французскимъ языкомъ. Отсюда (въ 1727 году) пробрался въ Парижъ "пъшкомъ, ради крайней бъдности", и поступилъ въ адъшній университетъ. Послъдній славился тогда ученымъ — историкомъ Ролленомъ, подъ руководствомъ котораго Вас. Кир. изучалъ исторію и литературу. Изучалъ онъ здъсь также богословіе, философскія и математическія науки,словомъ, запасся солиднымъ образованіемъ и въ Россію явился очень ученымъ человъкомъ (въ 1730 году). Съ этого времени начинается его ученая карьера. Сначала онъ былъ сдѣланъ переводчикомъ при Академіи Наукъ, черезъ два года получиль званіе секретаря. Когда президентомъ Академіи Наукъ, барономъ Корфомъ, учреждено было россійское собраніе изъ переводчиковъ, Тредьяковскій открылъ. его рѣчью "о чистотв россійскаго языка", въ которой указаль, что члены собранія должны не только заботиться объ усовершенствованіи природнаго языка въ стихахъ и прозъ, но и заняться составленіемъ грамматики, риторики, стихотворной науки и словаря. Черезъ десять лѣтъ Тредьяковскій получилъ аваніе профессора латинской и россійской элоквенціи при Академіи. Впрочемъ, профессура досталась ему пе безъ затрудненій и борьбы. Академическая конференція не хотъла допустить его, по его словамъ, въ свою "компанію". Тогда Тредьяковскій обратился съ прошеніемъ въ сенать, гдѣ выставилъ свои права на профессуру. Сенатъ призналъ его жалобу основательной, и по представленію сената и по ходатайству гр. М. Л. Воронцова императрица Елизавета Петровна повелъла дать ему канедруонъ и профессорствоваль въ теченіе 18 леть. Лекціи его, безъ сомнънія, принесли пользу его слушателямъ. Двое изъ его слушателей — Барсовъ и Поповскій — сдівлались потомъ извітстными литераторами и занимали профессорскія канедры при Московскомъ университетъ. Какъ членъ Академіи Наукъ, Тредьяковскій стоялъ на сторонъ Ломоносова, хотя и не ладилъ съ нимъ, и былъ врагомъ нъмецкой партіи. Когда Тауберть, адъюнкть и совътникъ Академіи представилъ свои предложенія объ улучшеніи состоянія ученаго учрежденія, Тредьяковскій протестоваль противь одного параграфа, какъ заключающаго въ себъ обидное для національнаго самолюбія предпочтеніе иноземныхъ ученыхъ русскимъ ихъ сотоварищамъ. Онъ находилъ, что этотъ параграфъ "противенъ натуральной правотъ, по которой каждый любитъ прежде себя самого", и обиденъ нынъшнимъ и будущимъ россійскимъ членамъ. Но въ критикъ научныхъ работъ онъ былъ вполнъ объективенъ, не отдавая предпочтенія русскимъ предъ иностранцами. Съ Ломоносовымъ не сходился Тредъяковскій по нъкоторымъ научнымъ вопросамъ, но, главнымъ образомъ, по своему характеру. Ломоносовъ былъ прямолинейнымъ человъкомъ, и тамъ, гдъ онъ дъйствовалъ ръшительно, Тредъяковскій, наоборотъ, поступалъ уклончиво; онъ слишкомъ унижался и не внушалъ къ себъ уваженія. Если у Ломоносова и были враги, все же они видъли въ немъ силу. У Тредъяковскаго же ея не было. Если Ломоносова ненавидъли, то Тредъяковскаго презирали.

Перейдемъ къ разсмотрѣнію литературной дѣятельности Тредья-ковскаго.

Сочиненія его можно разд'єлить на двт категоріи: 1) поэтическія и 2) ученыя. О первыхъ много не скажешь; это не художественныя поэтическія произведенія, а упражненія въ версификаціи примтенительно къ его теоріи. Въ эту группу входятъ нтсколько произведеній силлабическаго размтера, заттыть оды, посланія, написанныя тоническимъ размтеромъ, и, наконецъ, знаменитая его Телемахида. Вст они по поэтическому своему достоинству не имтенть никакой цтыны: мы привыкли только смтяться надъ ними. Впрочемъ, приписывая Тредьяковскому нтекоторые отрывки, мы иногда ошибаемся и называемъ сочиненіемъ Тредьяковскаго то, чего онъ никогда не могъ написать.

Какъ на образецъ безвкусія и отсутствія всякаго поэтическаго таланта, можно указать на стихи, пом'вщенные въ руководств'є по піитик'в, именно на отрывокъ изъ оды "О сдач'в города Гданска 1734 г.":

"Кое странное піанство Къ пѣнію мой гласъ бодритъ! Вы Нарнасское убранство. Музы! умъ не васъ ли зритъ? Струны ваши сладкогласны, Мѣру, лики слышу красны; Пламень въ мысляхъ возстаетъ. О! Народы, всѣ внемлите; Бурны вѣтры! не шумите; Анну стихъ мой восноетъ"...

Кое-какой смысль здёсь, конечно, есть, но поэзіи н'ыть. Что касается Телемахиды, то она служила образцомъ безвкусія еще въ XVIII вёкё. На эрмитажныхъ собранілхъ Екатерины II прежнее наказаніе, введенное Петромъ,—выпить кубокъ орла,—было зам'янено чтеніемъ изв'ястнаго числа стиховъ изъ Телемахиды. Роль, которую эта поэма сыграла въ развитіи нашего стихотворства, крайне печальна:

въ теченіе многихъ лѣтъ никто не рѣшался браться за гекзаметръ, считая его неподходящимъ для русскаго языка. Пушкинъ нашелъ въ ней только два удачныхъ стиха; остальные совершенно плохи, какъ, напримѣръ начало:

"Древия размъра стихомъ пою отцелюбнаго сына, Кой отъ природныхъ бреговъ отплывъ и странствуя долго Былъ провождаемъ вездъ Налладою Ментора въ видъ: Много жъ коль ни страдалъ отъ гиъвныя онъ Афродиты, За любострастныхъ сея утъхъ презоръ мерзънными; Но прикровениа премудрость еъ нимъ отъ всъхъ бъдъ избавляла, И возвратившуся въ домъ даровала рождшаго видъть"...

Иногда Тредьяковскій покушается на игру словъ, но также неудачно. Вообще стихотворная дъятельность его—выраженіе грубаго, жалкаго педантизма.

Ко второй группъ произведеній Тредьяковскаго относится много переводовъ и его собственныхъ произведеній, больше теоретическаго характера, которыя въ свое время не остались безъ вліянія, и эта сторона его дъятельности вызывала доброжелательные для Тредьяковскаго отзывы. Такъ, Пушкинъ говоритъ, что изученіе Тредьяковскаго приноситъ болѣе пользы, нежели изученіе прочихъ нашихъ старыхъ писателей: Сумароковъ, Херасковъ не стоятъ его.

Быть-можеть, намъ придется несколько ограничить оценку, произведенную Пушкинымъ, особенно въ виду новъйшихъ изслъдованій проф. В. Н. Перетца, доказавшаго, что мысль о тоническомъ стихосложеніи заимствована Тредьяковскимъ у другихъ; но тѣмъ не менъе мы должны признать цънность научныхъ трудовъ Тредьяковскаго для его времени. Труды эти следующіе: 1) "О начале поэзіи и стихотворства", 2) Способъ къ сложенію россійскихъ стиховъ", 3) "О древнемъ, среднемъ и новомъ стихосложеніи", 4) "Разговоръ объ ореографіи" и 5) "Предъизъясненіе объ ироической піимъ". Мысли, высказанныя здъсь, были не совстить обыкновенны для XVIII въка. Тредьяковскій заявляєть, что стихотворство и поэтическое творчество два не совпадающія понятія: "Иное быть пінтомъ, а иное стихи писать". Въ поэзіи видълъ онъ не просто подражаніе, а творчество, и, какъ Платонъ, считалъ ее "влитою въ человъческіе разумы свыше отъ Бога". Творить, подражать и вымышлять-воть отличительныя черты поэзіи, по ученію нашего профессора. "Твореніе, -- говорить онь при этомъ, —есть расположение вещей послѣ оныхъ избрания; вымышленіе есть изобрѣтеніе возможностей, представленіе дѣйствій, каковы они не сами по себъ, но какъ они быть могуть или долженствуютъ; а подражание есть слъдование во всемъ естеству описаніемъ вещей и д'єль по в фроятности и подобію правде".

Сужденіе это, устанавливающее различіе между поэзіей и стихотворствомъ, конечно, очень важно для XVIII вѣка, когда всякія упражненія въ стихотворствѣ считались поэзіей. Въ "Разсужденіи о древнемъ, среднемъ и новомъ стихосложеніи" онъ говоритъ о происхожденіи различныхъ родовъ поэзіи. Она имъетъ религіозное начало, и виновниками ея возникновенія Тредьяковскій считаетъ жрецовъ; первымъ поэтомъ былъ древній Іувалъ (по Библіи). "Сей человъкъ, по Тредьяковскому, первый поэтъ и музыкантъ". Затъмъ идетъ пастушеская поэзія, тоже очень древняя. Точно такъ же, предполагаетъ Тредьяковскій, развилась литература и у русскихъ.

Кром'в разсужденій о поэзіи и литературном'в стих'в, образцом'в для котораго должен'в служить народный стих'в, мы находим'в у Тредьяковскаго и разсужденія о проз'в: "Слово о богатом'в, различном'в, искусном'в и несходственном'в витійств'в, прочитанное им'в въ академическом'в собраніи въ 1745 г., когда он'в получил'в званіе профессора элоквенціи. Он'в даетъ рядъ правиль, необходимых для пользованія риторикой. Первое условіе красоты слога—постоянная работа надъ своим'в языком'в родным'в, который нужно изучать въ теченіе всей жизни. Въ своих разсужденіях онъ ссылается на авторитетъ Квинтиліана. Кром'в этого у Тредьяковскаго есть и филологическія изслідованія. Объясненія, дающіяся въ нихъ, часто бывають очень курьезны, но не надо забывать, что Тредьяковскій писаль въ XVIII в'вк'в, когда эти объясненія вовсе не казались такими странными, какъ теперь: тогда многіе приб'вгали къ подобнаго рода филологическимъ толкованіямъ.

#### Библіографія:

Посошковъ. Сочиненія, 2 т. Изд. М. П. Погодина, М. 1842—1863.

Bruckner. Iwan Possoschkow. Lpz. 1878.

Прилежаевъ. Завъщание отеческое. С.-ПБ. 1893.

Павловъ-Сильванскій. Проекты реформъ въ запискахъ современниковъ Петра Великаго. С.-ПБ. 1897.

Н. А. Поповъ. Татищевъ и его время. М. 1861.

Его же. Ученые и литературные труды Татищева. (Ж. М. Нар. Пр. 1886).

Бестужевъ-Рюминъ. Біографіи и характеристики. С.-ПБ. 1882.

Кантемиръ. Сочиненія, письма и избранные переводы, подъ редакціей Ефремова, со статьею В. Я. Стоюнина. С.-ПБ. 1867—1868—2 т.

Венгеровъ. Русская поэзія. Вып. І, С.-ІІБ. 1893.

Александренко. Реляціп А. Д. Кантемира. Варшава. 1892.

Сементковскій. Кантемиръ, его жизнь и литературная діятельность, С.ПБ. 1893.

Тредьяковскій. Сочиненія. З т. Изд. Смирдина. С.-ПБ. 1849.

Пекарскій. Исторія Академін Наукъ. Т. Н. С.-ПБ.





#### ГЛАВА ХVII.

Несмотря на обиліе матеріала и изслѣдованій, біографія М. В. Ломоносова не можетъ, однако, считаться вполнѣ ясной, и теперь есть еще нѣкоторые пробѣлы, которые, можетъ-быть, никогда не удастся заполнить. Даже въ вопросѣ о годѣ его рожденія для насъ встрѣчаются затрудненія. Одни относятъ эту дату къ 1709 г., другіе—къ 1711, 1712 г., а нѣкоторые даже къ 1715 году. Рѣшить, какое показапіе вѣрнѣе, теперь едва ли возможно безъ новыхъ матеріаловъ. Дѣтство Ломоносова тоже характеризуется неодинаково, особенно съ момента его ухода изъ дому. Первоначальное воспитаніе его лучше всего очерчено въ изслѣдованіяхъ В. И. Ламанскаго.

Родомъ Ломоносовъ былъ изъ деревни Денисовки, Холмогорскаго увзда, Архангельской губерніи. Отецъ его, Василій Дороесевъ, быль крестьянинъ рыбакъ, мать-дочь дьякона. Какъ женщина грамотная. она внушила ему первые начатки религіи, а можеть-быть, и грамотности. Но она скоро умерла; отецъ мальчика женился во второй разъ, но мачеха не взлюбила пасынка; она смотръла на его занятія, какъ на пустую трату времени и на нежеланіе работать. Первымъ учителемъ Ломоносова, если не считать матери, быль крестьянинъ той же деревни, Иванъ Шубный, у котораго мальчикъ и научился грамотъ. Первыми учебниками Ломоносова надо считать: 1) грамматику Мелетія Смотрицкаго, 2) стихотворную псалтирь Симеона Полоцкаго и 3) ариеметику Магницкаго. Что касается грамматики, то это очень любопытная книга. Въ ней авторъ указываеть отличіе грамматики русскаго языка отъ грамматики церковно-слявянскаго; но что здъсь особенно любопытно, такъ это различіе между видами и временами русскаго глагола, которое подметилъ и указалъ Смотрицкій, —различіе, котораго Ломоносовъ впослідствій не замізчаль. Ломоносовъ, стремясь пригнать русскую грамматику къ схемамъ латинской и нѣмецкой, указывалъ въ русскомъ глаголѣ множество временъ, что было, конечно, невърно.



#### ГЛАВА ХУП.

Несмотря на обиліе матеріала и изслідо М. В. Ломоносова не можеть, однако, считаться вполи есть еще и івкоторые пробілы, которые, можеть удастся заполнить. Даже въ вопросів о годів его ре встрівчаются затрудненія. Одни относять эту дату ктікть 1711, 1712 г., а и івкоторые даже къ 1715 году показаніе вірніве, теперь едва ли возможно безъ ної Дівтство Ломоносова тоже характеризуется неоди съ момента его ухода изъ дому. Первоначально лучше всего очерчено въ изслідованіяхъ В. И. Лам

Родомъ Ломоносовъ былъ изъ деревни Денисов уѣзда, Архангельской губерніи. Отецъ его, Василій крестьянинъ рыбакъ, мать—дочь дьякона. Какъ жегона внушила ему первые начатки религіи, а может ности. Но она скоро умерла; отецъ мальчика же разъ, но мачеха не взлюбила пасынка; она смотрѣл какъ на пустую трату времени и на нежеланіе ручителемъ Ломоносова, если не считать матери, б той же деревни, Иванъ Шубный, у котораго мало грамотъ. Первыми учебниками Ломоносова надо счтику Мелетія Смотрицкаго, 2) стихотворную п Полоцкаго и 3) ариеметику Магницкаго. Что каса то это очень любопытная книга. Въ ней авторъ уграмматики русскаго языка отъ грамматики цертно что здѣсь особенно любопытно, такъ это разли

и временами русскаго глагола, которое подм'ятиль и ука Смотрицкій, —различіе, котораго Ломоносовъ впосл'ядствіи не зам'я Ломоносовъ, стремясь пригнать русскую грамматику къ схе латинской и н'ямецкой, указываль въ русскомъ глагол'я множи временъ, что было, конечно, нев'ярно.

Также полезна была для Михаила Васильевича и ариеметика Магницкаго. Это своего рода энциклопедія изъ различныхъ естественно-научныхъ и обиходно-житейскихъ отраслей знанія. Ломоносовъ получилъ изъ нея не одно только понятіе о числахъ,—это были "врата его учености". При своихъ большихъ способностяхъ будущій ученый скоро прошелъ эти врата и не безъ пользы для себя. Вмѣстѣ съ тъмъ Ломоносову приходилось работать и для семьи, оказывать

помощь отцу. Въ ка-"зуйка" чествъ мальчика на побъгушкахъ, онъ не разъ отправлялся на рыбные промыслы. Онъ побывалъ въ Архангельскъ, на Бъломъ моръ, въ Соловецкомъ монастырѣ, Ледовитомъ океанъ, видълъ здъсь своеобразную красоту дикой съверной природы. Величественныя картины ствернаго сіянія поражали будущаго поэта и ученаго и пробуждаливънемъ двоякое чувство: съ одной стороны, религіозный восторгь предъ силой создавшаго все это Творца, съ другой — желаніе объяснить, стремленіе проникнуть въ тайны природы. Но работа не позволяла



М. В. Ломоносовъ. (Изъ собранія Д. А. Ровинскаго).

ему предаваться празднымъ мечтамъ, приходилось постоянно быть на чеку, постоянно подвергаться опасностямъ. Эти труды и опасности закаляли его волю, послужили къ образованію той "благородной упрямки", которая помогла ему осуществить его завѣтную мечту—получить образованіе; съ той же "благородной упрямкой" и впослѣдствіи онъ горячо отстаивалъ право русскаго человѣка на умственную самостоятельность.

**Шестнадц**ати лътъ Ломоносовъ уходитъ изъ дому. Этотъ фактъ опять темное мъсто въ его біографіи: нъкоторые изслъдователи полагають, что онъ ушелъ тайкомъ, безъ въдома родителей; но

впослѣдствіи найденъ былъ паспортъ, выданный Ломоносову изъ волостного правленія; а этотъ паспортъ не могь быть выданъ ему безъ вѣдома родителей; поэтому предположеніе о тайномъ уходъ необходимо оставить.

Путешествіе до Москвы было довольно затруднительно; Ломоносовъ совершилъ его съ рыбнымъ обозомъ. По дорогѣ онъ прожилъ нѣкоторое время въ Андроніевомъ Сійскомъ монастырѣ, исполняя обязанности псаломщика. Въ январѣ 1731 г. онъ прибылъ въ Москву. Первую ночь онъ провелъ въ рыбномъ ряду на саняхъ въ усердной молитвѣ. По разсказамъ Штелина, одинъ приказчикъ, узнавъ въ Ломоносовѣ земляка, пригласилъ его къ себѣ и представилъ монаху Заиконоспасскаго монастыря, который помѣстилъ его въ навигацкую школу; отсюда Ломоносовъ впослѣдствіи перешелъ въ славяно-греколатинскую академію. О его поступленіи въ академію передаютъ одинъ фактъ, вызывающій сомнѣніе: разсказываютъ, что Ломоносовъ, желая попасть сюда, назвалъ себя сыномъ священника, но потомъ признался въ своемъ обманѣ Өеофану Прокоповичу, прося только не удалять его; послѣдній успокоилъ Ломоносова.

Какъ тяжело было для юноши Ломоносова жить въ Москвъ, объ этомъ онъ говоритъ самъ въ письмъ къ своему покровителю Ивану Ивановичу Шувалову, въ 1753 г.: "Обучаясь въ спасскихъ школахъ, имълъ я со всъхъ сторонъ отвращающія отъ наукъ пресильныя стремленія, которыя въ тогдашнія лета почти непреодоленную силу имъли. Съ одной стороны, отецъ, никогда дътей, кромъ меня, не имъя, говорилъ, что я, будучи одинъ, его оставилъ, оставилъ все довольство (по тамошнему состоянію), которое онъ для меня кровнымъ потомъ нажилъ и которое послъ его смерти чужіе люди расхитять. Съ другой стороны, несказанняя бъдность; имъя одинъ алтынъ въ день жалованія, нельзя было имъть на пропитаніе въ день больше, какъ на денежку хлъба и на денежку квасу, прочее на бумагу, на обувь и на другія нужды. Такимъ образомъ жилъ я пять леть и наукъ не оставиль. Съ одной стороны, пишутъ, что, зная отца достатки, хорошіе тамошніе люди дочерей своихъ за меня выдадуть, которые и въ мою тамъ бытность предлагали; съ другой стороны, школьники, малые ребята, кричать и перстами указывають: смотри-де, какой болвань льть въ 20 пришель латыни учиться .

Однако Ломоносовъ проявилъ свою "благородную упрямку" и пересилилъ всѣ "отвращающія отъ наукъ стремленія". Онъ окончилъ Московскую академію, которая дала ему основы классическаго образованія: Ломоносовъ изучилъ латинскій языкъ и познакомился съ римской литературой. Онъ интересовался также и естественными науками. Услыхавъ, что онѣ хорошо поставлены въ Кіевской академіи, онъ въ 1734 году уѣхалъ въ Кіевъ, но скоро вернулся обратно.

По окончаніи Московской академіи Ломоносову представлялась возможность получить предлагаемое м'єсто священника. Но въ это

время изъ Петербурга пришло требованіе—прислать изъ академіи 12 лучшихъ учениковъ для вновь открытаго Петербургскаго университета. Ломоносовъ попалъ въ число посланныхъ и такимъ образомъ неожиданно выбился на новую дорогу. Академическая гимназія, университеть вызывали въ немъ наилучшія надежды: но эти учрежденія, какъ мы знаемъ, стояли очень невысоко: ни профессора, ни студенты, не соотвътствовали своему назначенію. Профессора пріъхали въ Россію за наживой, выдающихся людей среди нихъ почти не было. Студенты и гимназисты ничего не дълали; они получали жалованье и употребляли его на кутежи. Учиться въ такой атмосферъ было трудно. Тъмъ не менъе Ломоносовъ и здъсь проявилъ свою волю и свои способности и, когда явилась потребность въ людяхъ, знающихъ горное дъло и нужно было посылать за границу для подготовки и знакомства съ инженерными науками, выборъ палъ на трехъ лицъ и въ томъ числѣ на Ломоносова 1). Академія послала ихъ въ Германію, сначала въ Марбургъ, гдъ они должны были прослушать университетскій курсь философіи и математики, а затымь въ Фрейбергь, въ которомъ находилась извъстная горная академія, для изученія металлургіи. Послъ этого имъ предстояло путешествіе по Европъ для ознакомленія съ заводами и ихъ устройствомъ.

Въ Марбургъ Ломоносовъ пробылъ три года и занимался подъ руководствомъ знаменитаго профессора математики и философіи—Вольфа. Здѣсь онъ довершилъ свое образованіе. Вольфъ, несмотря на свой педантизмъ и сухость въ своихъ ученыхъ трудахъ, много сдѣлалъ для русскихъ студентовъ и хорошо сошелся съ ними въ личныхъ отношеніяхъ. Студенты цѣнили въ своемъ учителѣ его умъ, познанія, и уважали Вольфа; отъ него же они усвоили и научное міросозерцаніе; наука объяснила для нихъ какъ внѣшнюю жизнь, такъ и внутренній ея смыслъ. Наука не противорѣчила у нихъ религіи, а была подспорьемъ для послѣдней. Ломоносовъ надолго сохранилъ уваженіе и благодарность къ Вольфу и велъ съ нимъ впослѣдствіи переписку. Съ своей стороны и Вольфъ постоянно съ похвалой отзывался о занятіяхъ Ломоносова въ своихъ сообщеніяхъ Академіи.

Въ Марбургъ, впрочемъ, развились у Ломоносова и нъкоторыя дурныя наклонности: онъ увлекался разгульной жизнью тогдашнихъ нъмецкихъ студентовъ и началъ пьянствовать. Эта пагубная привычка еще болъе развилась въ зрълыхъ годахъ и отчасти была причиной преждевременной кончины Ломоносова.

Послъ трехлътняго пребыванія въ Марбургъ Ломоносовъ отправился въ Фрейбергъ. Здъсь положеніе студентовъ измънилось. Академія, зная о вольной жизни студентовъ у Вольфа, предупредила новаго ихъ наставника, Генкеля, чтобы онъ обращался съ ними построже; кромъ того, Академія Наукъ неаккуратно высылала деньги

<sup>1)</sup> Двое другихъ были — Виноградовъ и Рейзеръ.

на содержаніе студентовъ. Строгое обращеніе Генкеля и недохвать денегь возбуждають негодованіе студентовъ противъ профессора, въ которомъ они видѣли строгаго педанта, много думающаго о себѣ, а на самомъ дѣлѣ бывшаго ничтожной величиной въ научномъ отношеніи. Ломоносовъ даже жаловался на него Академіи, что онъ самыя обыкновенныя знанія выдаетъ за таинственныя, и что отъ него нельзя многому научиться. Понятно, что при такихъ отношеніяхъ между студентами и профессоромъ скоро наступилъ разрывъ; Ломоносовъ вернулся въ Марбургъ въ 1740 г. Въ этомъ же году, онъ посѣщалъ рудники въ Гарцѣ и познакомился съ извѣстнымъ тогда въ Германіи спеціалистомъ по металлургіи и химіи—Крамеромъ.

За своими занятіями химіей, металлургіей и вообще естественными науками Ломоносовъ не забывалъ и другихъ предметовъ. По инструкціи, данной студентами отъ Академіи, они должны были изучать языки—латинскій, нъмецкій и французскій, не оставляя упражненій и въ русскомъ. И вотъ, чтобы показать свои успъхи, Ломоносовъ посылаетъ въ 1738 г. донесеніе на нізмецкомъ языкі о лекціяхъ, которыя онъ посъщаль, разсуждение по предмету физики на латинскомъ и стихотворный переводъ четырехстопными хореями Фенелоновой оды "Уединеніе" на русскомъ языкъ. Въ слъдующемъ 1739 году онъ послалъ оду "На взятіе Хотина", въ которой подражалъ частью Гюнтеру ("На миръ Австріи съ Турцією въ 1718 г."), частью Буало ("На ваятіе Намура Людовикомъ XIV въ 1692 г."). Ода Ломоносова изображала побъду Миниха и была написана по правиламъ ложноклассицизма. Къ ней было приложено "Письмо о правилахъ россійскаго стихотворства". "Письмо" было встръчено въ россійскомъ собраніи возраженіями Тредьяковскаго, но на нихъ не обратили вниманія. Своимъ разсужденіемъ и одой Ломоносовъ окончательно устанавливалъ въ русской литературъ тоническое стихосложение виъсто несвойственнаго нашему языку стихосложенія силлабическаго.

Въ жизни Ломоносова послѣ ссоры съ Генкелемъ наступили тяжелые дни. Къ этому времени онъ женился въ Марбургѣ на дочери, по однимъ свѣдѣніямъ, портного, по другимъ—бывшаго члена городской думы и церковнаго старшины—Елизаветѣ Цильхъ. Расходы увеличивались. Ломоносову приходилось входить въ долги, а денегъ не было. Есть даже извѣстіе, что его хотѣли посадить за долги въ тюрьму и что онъ, спасаясь отъ кредиторовъ, рѣшился тайно бѣжать изъ Марбурга въ Голландію, но на дорогѣ встрѣтился съ прусскими вербовщиками, которые, напоивъ его, уговорили вступить въ военную службу и отвели въ крѣпость Везель, откуда онъ ночью спасся бѣгствомъ и возвратился въ Марбургъ.

Въ 1741 г. онъ послалъ въ Академію прошеніе, прося позволенія вернуться въ Россію, и въ іюлѣ того же года онъ дѣйствительно пріѣхалъ въ Петербургъ. Семью онъ вызвалъ къ себѣ только черезъ два года. По своимъ выдающимся способностямъ и познаніямъ Ломоносовъ долженъ былъ занять въ Академіи одно изъ первыхъ мѣстъ,

но онъ встрътилъ препятствія со стороны академической канцеляріи, которая не хотъла поручать ему профессорскую канедру. Вмъсто этого Ломоносову поручили привести въ порядокъ металлургическій кабинетъ, что онъ блестяще и выполнилъ. Но и послъ этого его не назначили профессоромъ и откладывали это назначеніе до тъхъ поръ, пока Ломоносовъ не подалъ прошенія на Высочайшее имя; въ этомъ

прошеніи онъ говорилъ о своихъ правахъ на профессорскую каоедру, о своихъ трудахъ и познаніяхъ. Наконецъ, въ 1742 г. онъ былъ назначенъ на должность адъюнкта физики съ жалованьемъ по 360 р. въ годъ. Помимо физики ему было поручено преподаваніе географіи, химіи, а также обученіе стихотворству и стилю россійскаго языка. Въ то же время онъ долженъ былъ писать различныя научныя работы. Черезъ три года Ломоносовъ былъ назначенъ профессоромъ химіи и въ этомъ званіи оставался до конца жизни.

Дъятельность этого ученаго и поэта была очень разнообразна и широка. Въписьмъ къ Ив. Ив. Шувалову (1753 г.)



Заглавный листъ изъ "Грамматики" Ломоносова.

онъ такъ ее характеризуетъ: "Кто по своей профессіи читаетъ лекціи, дѣлаетъ опыты новые, говорить публично рѣчи и диссертаціи (на академическихъ актахъ) и внѣ оной сочиняетъ разные стихи и проекты къ торжественнымъ изъявленіямъ радости, составляетъ правила къ краснорѣчію на своемъ языкѣ и исторію своего отечества, отъ того я ничего больше требовать не имѣю".

Съ 1757 г. Ломоносовъ становится членомъ канцеляріи, а затымъ управляющимъ гимназіей и университетомъ, и такимъ образомъ долженъ принимать участіе въ администраціи академіи. Съ момента вступленія его въ число членовъ Академіи Наукъ, у него начинается непрерывная борьба съ нъмецкой партіей, съ "непріятелями науки россійской, которые не давали возрастать свободно насажденію Петра Великаго". Главнымъ непріятелемъ была академическая канцелярія, захватившая въ свои руки управленіе и хозяйственными и учеными дълами Академіи, такъ что ученая корпорація профессоровъ находилась у нея въ зависимости и не имъла самостоятельности. Во главъ канцеляріи стояли-начальникъ ея Шумахеръ и его помощникъ и зять, Таубертъ, -- люди, по словамъ Ломоносова, "скудные въ наукахъ". Но, пользуясь покровительствомъ временщиковъ, они адхватили въ свои руки власть и распоряжались встыть по-своему, сообразуясь лишь со своими интересами и пренебрегая интересами какъ казны, такъ и науки. Таубертъ распоряжался казенными деньгами, какъ своими. Ломоносовъ жаловался, что Шумахеръ и Таубертъ занимаютъ лучшія квартиры, пользуются доходами и не обращають вниманія на университеть и гимназію, что они больше думають о роскошныхъ шкапахъ, чёмъ о книгахъ и ихъ содержаніи.

Столкновенія съ иностранцами, которые, по мнѣнію Ломоносова, не выдерживали никакой критики, часто принимали довольно бурный характеръ. Понятно, что нъмецкая партія старалась избавиться отъ такого непріятнаго сослуживца и не разъ подавала жалобы на Ломоносова, требуя для него "наказанія на телт и лишенія состоянія"; и Ломоносову пришлось даже около полугода получать половинный окладъ жалованья; но онъ все-таки не прекращалъ своей борьбы и на угрозы, что ему дадуть отставку, отвъчалъ: "Скоръе можно отставить отъ меня Академію, чемъ меня отъ Академіи". Впоследствіи, въ прошеніи на Высочайшее имя (въ 1762 г.), онъ откровенно ставилъ на видъ свои заслуги: "Состоя на службъ тридцать одинъ годъ, обращался я въ наукахъ со всякимъ возможнымъ раченіемъ и въ нихъ пріобрълъ такое знаніе, что, по свидътельству разныхъ академій и великихъ ученыхъ людей, принесъ ими знатную славу отечеству: таковымъ ученіемъ, одами, публичными рѣчьми и диссертаціями пользовалъ и украшалъ Академію двадцать літь, на природномъ языкъ разнаго рода сочиненіями грамматическими, историческими, стихотворческими, историческими, также и до высокихъ наукъ надлежащими, физическими, химическими и механическими; стиль россійскій въ эти двадцать лѣтъ несравненно вычистился передъ прежнимъ и много способнъе сталъ къ выраженію идей трудныхъ, въ чемъ свидътельствуетъ общая апробація монхъ сочиненій и во всякихъ письмахъ употребляемыя въ нихъ слова и выраженія, что къ просвъщенію народа много служить; присутствуя въ канцеляріи Академіи Наукъ членомъ полшеста года безъ повышенія чина и прибавки жалованья, отправлялъ я должность мою со всякимъ раченіемъ, такъ что гимназія, университетъ и географическій департаментъ пришли во много лучшее передъ прежнимъ состояніе".

Къ счастью для Ломоносова, у него былъ покровитель, Ив. Ив. Шуваловъ, върившій и понимавшій его. Шувалову пришла мысль основать университеть въ Москвъ, и Ломоносовъ съ радостью ухватился за нее. Онъ върилъ, что въ Москвъ не будетъ нъмцевъ, значить, не будеть тахъ неустройствъ и ненормальностей, которыя были въ Петербургъ. Ломоносовъ составляетъ планы, штаты для профессоровъ, проектируетъ устройство гимназіи при университетъ. Послъ учрежденія Московскаго университета онъ разсчитываеть хлопотать объ открытіи такого же университета, не зависящаго отъ Академіи, въ Петербургъ. Онъ пишеть, что его "единственное желаніе состоить въ томъ, чтобы привести въ вождельное теченіе гимназію и университеть, откуда могуть произойти многочисленные Ломоносовы". Но планамъ его не суждено было осуществиться: императрица не утвердила ихъ, такъ какъ была больна, и дъло надолго было отложено. Не разъ еще обращался онъ съ различными проектами о мфрахъ къ развитію русскаго просвъщенія, несмотря на то, что всегда встр'вчалъ противод в темецкой партіи. Причины своей непрерывной борьбы онъ изложилъ въ письмъ къ Теплову. "Я бы охотно молчалъ и жилъ въ покоъ, писалъ онъ въ 1761 г., да боюсь наказанія отъ правосудія и всемогущаго Промысла, который не лишилъ меня дарованія и прилежанія въ ученіи, далъ терпѣніе и благородную упрямку и смѣлость къ преодолѣнію всѣхъ препятствій къ распространенію наукъ въ отечествъ, что мнъ всего дороже... За общую пользу, а особливо за утверждение наукъ въ отечествъ, и противъ отца своего родного возстать за гръхъ не ставлю... Я къ сему себя посвятилъ, чтобъ до гроба моего съ непріятелями наукъ россійскихъ бороться, какъ уже борюсь двадцать л'ьтъ: стоялъ за нихъ съ молоду, на старость не покину".

Недоброжелателями Ломоносова иногда были и русскіе люди; къ числу ихъ относятся Тредьяковскій и Сумароковъ. Въ своихъ отношеніяхъ къ нимъ Ломоносовъ, безъ сомнѣнія, былъ правъ: въ одномъ онъ справедливо видѣлъ педанта, унижающаго науку своимъ угодничествомъ предъ сильными людьми; а другой былъ, по его мнѣнію, человѣкъ надутый, чванный и съ малыми познаніями. Отсюда отрицательныя отношенія къ нимъ и постоянныя столкновенія.

Значеніе Ломоносова для русской науки и литературы представляется выясненнымъ въ достаточной степени. Впрочемъ, и теперь приходится встрѣчаться со странными мнѣніями, высказывающимися по этому вопросу; подобныя мнѣнія попадаютъ даже въ учебныя руководства. Такъ, въ одномъ учебникѣ говорится: Ломоносовъ могъ бы быть прекраснымъ первокласснымъ ученымъ, если бы онъ самъ изъва патріотизма не пожелалъ размѣняться на мелочи. Съ этой точки зрѣнія Ломоносовъ является предъ нами не болѣе, какъ дилетан-

томъ, ничего не создавшимъ въ научной области; его двятельность имѣла бы гораздо большее значеніе, если бы онъ спеціализировался въ той или другой научной отрасли. Но такое заключеніе очень мало обосновано. Мы имѣемъ оцѣнку трудовъ Ломоносова, произведенную профессорами Московскаго университета (въ книгѣ, издавной ими въ 1865 г. по поводу столѣтія со дня смерти Ломоносова). Нѣсколько спеціалистовъ по естественнымъ наукамъ согласно пришли къ тому заключенію, что въ астрономіи, химіи, геологіи, физикѣ и т. п. Ломоносовъ не только стоялъ на одномъ уровнѣ съ современными ему западными учеными, но въ нѣкоторыхъ открытіяхъ и теоретическихъ построеніяхъ опередилъ свое время.

Ломоносовъ является предъ нами человъкомъ съ чрезвычайно разнообразными научными интересами: его вниманіе обращается на различныя научныя отрасли. Но все это объединяется въ немъ цъльнымъ научнымъ міросозерцаніемъ, которое проходитъ красной нитью чрезъ вст его работы по изученію природы. Это изученіе въ его глазахъ дто святое, возвышающее человъка, содъйствующее познанію высшихъ законовъ бытія. Значитъ, для такого ума, какъ Ломоносовъ, невозможно было замкнуться въ узкую спеціализацію. Говорить послт этого о патріотизмт, побудившемъ Ломоносова якобы размтняться на мелочи, не приходится.

Спеціалистъ избираетъ для себя обыкновенно одну область знанія и часто упускаетъ изъ виду ея отношенія къ другимъ областямъ. Ломоносовъ въ силу указаннаго научнаго его міросозерцанія не могъ быть такимъ спеціалистомъ. На ряду съ природой для него несомнённый интересъ представляло и изученіе человёка. Если на его трудахъ и лежитъ печать патріотизма, то только въ томъ, что онъ въ своихъ изысканіяхъ сосредоточиваетъ вниманіе преимущественно на Россіи (на ея исторіи, языкѣ, литературѣ и т. д.) И здѣсь опять-таки онъ отнюдь не является дилетантомъ, и тутъ онъ новаторъ, опередившій свое время. Правда, реформа русскаго стихосложенія была совершена раньше, еще до него, зато Ломоносовъ— авторъ замѣчательныхъ трудовъ по теоріи словесности и научной грамматикѣ. Справедливость требуетъ замѣтить, что въ его грамматикѣ попадаются серьезныя фактическія ошибки, но онѣ все-таки нисколько не мѣшаютъ видѣть въ Ломоносовѣ серьезнаго теоретика.

Справедливая оцѣнка дѣятельности Ломоносова дана еще Пушкинымъ. Эта оцѣнка насколько кратка, настолько же мѣтка и правдива. Пушкинъ назвалъ Ломоносова "первымъ русскимъ университетомъ": дѣйствительно, научная разносторонность въ Ломоносовѣ доходитъ до универсальности и въ то же время не приводитъ его къ дилетантизму. Предъ нами глубокій и всесторонній ученый съ цѣльнымъ научнымъ міросозерцаніемъ. Важны, конечно, для русской науки его ученыя изысканія, но едва ли не важнѣе то, что эти труды и вообще вся его дѣятельность послужили импульсомъ къ дальнѣйшему развитію русскаго знанія. Не всѣ стороны его научной дѣятельности



Александръ Николаевичъ Радищевъ.

Съ современнаго портрета, хранящагося въ Саратовскомъ Радищевскомъ Музеъ.

The control of the co

The concerns the property of the property of the control of the co

у постоям на трання пара на начин ченов тком ста чрен чиста с с Сроктим обесправно на перепечамии с со сенимание с Сренто на допамно подправности на Нолие вко сопединистся с с поставов началом может на совтемном которое проходить с спра за сен предъежно как с допамно на сенимание ченования. Это на ченисти плим се допамно не с сенимание ченования, дел такого ума по обесправно на некомости на семина на как учиую специала посер, то посто пред со части за сенимания и учиую специала посер, то посто пред со части за сенимания. Помоновестра с на части с местани сенимания посущения.

Сто замень и из приня выдачения заменению одну област. доле на выделения отнешения тв другимы с то посовъ вд. св. с сказанного научваго сто міресовеч оставан с ведатистоми. На ряду съ природой давво матересь представляно и пъучение человъка. Есл то ведо тъ лечите патрютизма по только въстом. лад намен двух с предостиваеть внимание предсжество (вы свы веторы), комподинтературы и медал Ига от а село от не от не видинето выполняющь, и тупь си и та прочина в поста в подве Привы, реформи русскаго общ остояни со срем, стрый не педеростного, жего. Лом исто the content of mark thy one of reopid enobed or High Committee Contract the service profite of Mass. 1998. The Profit of Service та поста при на негова из федеральской полибки, до оста висservice of the characteristic probability of the concrete description of the concrete е да извара в подобраз до дорога повоје до моногова пена се у ористический мист, и предостава предрага образоваю вас теблия и разменторический в применяющий и достройный расский в укласт The second of th make the top and early bit statement to отору **Длександрь** Николаевинь Радищевь.

Съ современнаго портрета, хранящагося въ Саратовскомъ Радицевскомъ Музеъ.

ACTORIA PYCCEOÑ ANTENATYDA 20 VARIO.



|  |  | · |  |
|--|--|---|--|
|  |  | ÷ |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

сразу же нашли себѣ продолжателей, но важно то, что имъ было положено начало: онъ возбуждаетъ научныя стремленія въ обществѣ. Если сначала эти стремленія выражались только въ отдѣльныхъ единицахъ, то впослѣдствіи они захватили широкіе круги общества. Наконецъ планъ образованія и устройства университета въ Россіи—такое дѣло Ломоносова, которое даетъ ему полное право называться первымъ русскимъ университетомъ".

Обращаясь къ разсмотрѣнію научной дѣятельности Ломоносова, остановимся сначала на общихъ воззрѣніяхъ его на науку.

Общій взглядъ на науку сложился у него подъ значительнымъ вліяніемъ его учителя Вольфа. Этоть взглядь хорошо выражается въ похвальной одъ императрицъ Елизаветъ Петровнъ, когда онъ говорить о пользъ наукъ. Въ другихъ сочиненіяхъ онъ распространяется о той гармоніи, которую наука вносить въ міросозерцаніе человъка. и о томъ вліяніи, какое она на него оказываетъ. Въ программъ публичныхъ лекцій по физикъ онъ говоритъ: "Кто, разобравъ часы, усмотрълъ изрядныя и пріятныя фигуры частей, пристойное ихъ расположение, взаимный союзъ и причину движения: не больше ли веселится ихъ красотою, не надежнъе ли чаетъ самихъ въ нихъ постояннаго движенія, не безопаснъе ли полагается на ихъ показаніе времени, не вящше ли удивляется хитрому художеству, и хвалить самого мастера, нежели тоть, кто смотрить только на вифшній видъ сея машины, внутренняго строенія не зная? Равнымъ образомъ, кто знаетъ свойства и смъшеніе мальйшихъ частей, составляющихъ чувствительныя тела, изследовалъ расположение органовъ и движения законы, натуру видитъ, какъ нъкоторую художницу, упражняющуюся предъ нимъ безъ закрытія въ своемъ искусствъ"...

Слъдовательно, и изучение природы должно итти вглубь, ибо только оно дастъ истинное понятіе о ней, оно же приведеть къ возэрънію на нее, какъ на единое художественное цълое. Начиная лекціи по химіи, Ломоносовъ написалъ "Слово о пользъ химіи", въ которомъ провелъ параллель между человъкомъ ученымъ и человъкомъ, ничего не знающимъ. "Представьте, -- говорилъ онъ, -- что одинъ человъкъ немногія нужнъйшія въ жизни вещи, всегда предъ нимъ обращающіяся, только назвать умфеть; другой не токмо всего, что искусство произвело чрезъ многіе вѣки, имена, свойства и достоинства языкомъ изъясняетъ, но и чувствамъ нашимъ отнюдь не подверженныя понятія ясно и живо словомъ изображаетъ... Одинъ, думая, что за лъсомъ, въ которомъ онъ родился, небо съ землею его соединилось, страшнаго звъря, или большое дерево за божество толь малаго своего міра почитаетъ; другой, представляя себъ великое пространство, хитрое строеніе и красоту всея твари, съ нъкоторымъ священнымъ ужасомъ и благоговъйною любовію почитаетъ Создателеву безконечную премудрость и силу".

Истинная наука, по мижнію Ломоносова, ведеть къ упраздненію предразсудковъ, но отнюдь не стоитъ въ противорѣчіи съ религіей. Въра и наука могутъ быть мирно объединены. Въ прибавленіи къ разсужденію "Явленіе Венеры, на солнцъ наблюденное" Ломоносовъ объясняеть: "Правда и въра суть двъ сестры родныя, дщери одного Всевышняго Родителя, никогда между собою въ распрю прійти не могуть, развъ кто изъ нъкотораго тщеславія и показанія своего мудрованія на нихъ вражду всклеплетъ". Между ними не можетъ быть междоусобія: оно бываеть лишь мнимое и легко устранимое. "Создатель далъ роду человъческому двъ книги. Въ одной показалъ свое величество, въ другой — свою волю. Первая — видимый сей міръ, имъ созданный, чтобы человѣкъ, смотря на огромность. красоту и стройность его зданій, призналъ божественное всемогущество, по мъръ себъ дарованнаго понятія. Вторая книга – Священное Писаніе. Въ ней показано Создателево благоволеніе къ нашему спасенію. Въ сихъ пророческихъ и апостольскихъ богодухновенныхъ книгахъ истолкователи и изъяснители суть великіе церковные учители. А въ оной книгь сложенія видимаго міра сего физики, математики, астрономы и прочіе изъяснители божественныхъ, въ натуру вліянныхъ действій, суть таковы, каковы въ оной книгъ пророки, апостолы и церковные учители. Не здраво разсудителенъ математикъ, ежели онъ хочетъ божескую волю вымърять циркуломъ. Таковъ же и богословіи учитель, если онъ думаеть, что на псалтыри научиться можно астрономіи и химіи". Раздоръ между наукой и религіей есть нѣчто ненормальное. И та и другая откровеніе одного и того же всемогущаго Бога. Но ни одна не должна вторгаться въ область другой. Такой взглядъ на взаимныя отношенія между наукой и религіей сообщаеть научному міросозерцанію Ломоносова характеръ цъльности и единства. Для него познаніе природы есть д'єло святое, которое отнюдь не упраздняетъ религіознаго чувства, а, наобороть, содъйствуеть его укръпленію и возвышенію. И природа-эта великая художница, работающая по высшему велѣнію, и религія для него одинаково являются источникомъ возвышеннаго вдохновенія.

Охарактеризовавъ взглядъ Ломоносова на науку вообще, обратимся къ разсмотрѣнію его трудовъ по русскому языку и словесности.

Остановимся прежде всего на извъстномъ его разсужденіи "О пользъ книгъ церковныхъ въ россійскомъ языкъ". Въ этомъ сочиненіи Ломоносовъ опредъляетъ то значеніе, которое имъетъ славянскій языкъ для русскаго литературнаго стиля, помогая его очистить отъ чуждыхъ элементовъ. Всъ слова русскаго языка могутъ быть раздълены на три категоріи: 1) слова, одинаково употребляемыя, какъ въ славянскомъ, такъ и въ русскомъ языкахъ, напр.: Богъ, слава, рука, почитаю; 2) церковно-славянскія слова, мало-употребительныя въ русскомъ языкъ, но всъмъ понятныя, напр.: отверзаю,

Господень, насажденный: 3) русскія слова, не встръчающіяся въ церковныхъ книгахъ, напр.: ручей, говорю, который, пока, лишь. Сообразно съ этимъ дъленіемъ словъ, въ русскомъ литературномъ языкъ Ломоносовъ различаетъ три штиля, высокій, посредственный и низкій: первымъ пишутся поэмы, оды, прозаическія разсужденія о важныхъ предметахъ, вторымъ-театральныя сочиненія, стихотворныя дружескія письма, сатиры, эклоги, элегін, низкій же штиль употребляется въ комедіяхъ, эпиграммахъ, пъсняхъ, прозаическихъ дружескихъ письмахъ и описаніяхъ обыкновенныхъ дълъ. Изложенная теорія трехъ стилей представляеть собою примъненіе къ русскому литературному языку тъхъ правиль, которыя утвердились въ европейскихъ руководствахъ по стилистикъ и были впервые намъчены у классиковъ, а затъмъ подробно развиты въ разсуждении Данте "De vulgari eloquio". Согласно этимъ правиламъ, Данте считалъ итальянскій языкъ низк имъ стилемъ, а латинскій-высокимъ, и его знаменитая поэма была признана комедіей именно потому, что была написана по-итальянски. Несмотря на свою условность, теорія трехъ стилей у насъ продержалась до XIX стольтія и была упразднена лишь посль реформы Карамзина и поэтической дъятельности Пушкина, сблизившаго литературный языкъ съ живою рѣчью.

Рядомъ съ этимъ разсужденіемъ слѣдуетъ поставить "Риторику" Ломоносова: это теорія не только ораторскаго искусства, но и вообще прозы. Она является первымъ трудомъ въ этой области на русскомъ языкъ, такъ какъ употреблявшіяся ранѣе въ русскихъ школахъ руководства по риторикѣ всѣ писались по-латыни. Кромѣ этого, важны новые примѣры, которыми Ломоносовъ подкрѣплялъ излагаемыя имъ правила.

Въ области теоріи поэзіи большое значеніе им'ьстъ "Письмо о правилахъ россійскаго стихотворства", въ которомъ Ломоносовъ излагаетъ теорію тоническаго стихосложенія. Аргументы его не новы, были уже представлены въ упомянутомъ выше разсужденіи Тредьяковскаго, но существенное значеніе им'ьютъ въ письм'ъ Ломоносова отличные образцы новаго стихосложенія, наглядно доказывавшіе его преимущество предъ силлабическимъ разм'тромъ.

Наконецъ въ ряду филологическихъ работъ Ломоносова видное мѣсто занимаетъ его "Россійская грамматика", которая является первымъ опытомъ построєнія у насъ научной грамматики: зная отлично живой русскій языкъ въ разныхъ его нарѣчіяхъ, изучивъ церковно-славянскій языкъ, Ломоносовъ могъ приняться за выполненіе такой задачи. Академикъ Гротъ, опредѣляя значеніе труда Ломоносова, говорилъ: "Русскіе въ правѣ гордиться появленіемъ у себя въ серединѣ XVIII вѣка такой грамматики, которая не только выдерживаетъ сравненіе съ однородными трудами за то же время у другихъ народовъ, давно опередившихъ Россію на поприщѣ науки, но и обнаруживаетъ въ авторѣ удивительное пониманіе началъ языковъдѣнія". Однако нужно сказать, что, стремясь сблизить нашу грамматику

съ западными грамматическими схемами, Ломоносовъ иногда впадаетъ въ ошибки: такой ошибкой слёдуетъ считать его теорію глагольныхъ временъ, которою онъ замѣнилъ ученіе о видахъ, изложенное вполнѣ правильно въ знакомомъ ему съ дѣтства руководствѣ Мелетія Смотрицкаго. Впослѣдствіи наука вернулась къ теоріи видовъ глагольныхъ, а Ломоносовская схема временъ была отвергнута.

Поэтическія произведенія Ломоносова важны тѣмъ, что они являются прекраснымъ подтвержденіемъ его теоретическихъ изысканій. Количество ихъ (поэтическихъ произведеній) невелико, но по достоинству они—выдающееся для своего времени явленіе.

Ломоносову принадлежить 11 духовных одъ, 19 похвальныхъ, нѣсколько похвальныхъ надписей, мелкихъ стихотвореній, есть сатирическое стихотвореніе ("Гимнъ Бородѣ"), есть, наконецъ, попытки, хотя и неудачныя, драмы ("Тамира и Селимъ" "Дамофонтъ") и поэмы (неоконченная "Петрида"). Такимъ образомъ Ломоносовъ испыталъ свои силы во всѣхъ родахъ литературы. Но по преимуществу онъ—лирикъ. Онъ первый у насъ представилъ въ своихъ одахъ торжественную лирику, которая, просуществовавъ XVIII вѣкъ, перешла даже и въ XIX-й. Его имя обыкновенно ставится на ряду съ именами другихъ двухъ лицъ, которые были у насъ начинателями въ двухъ другихъ родахъ литературы — съ именами Сумарокова (драма) и Хераскова (поэма).

Въ одахъ Ломоносова сказалось вліяніе ложно-классицизма. Въ нихъ онъ является ложноклассикомъ—подражателемъ Пиндара и Горація. Первымъ опытомъ его въ этомъ родѣ былъ переводъ оды Фенелона. Оригинальный образецъ ложно-классической оды онъ представилъ въ своемъ произведеніи "На взятіе Хотина", хотя и здѣсь замѣтно подражаніе нѣмецкому поэту Гюнтеру.

При разсмотрѣніи одъ Ломоносова лучше держаться ихъ классификаціи на духовныя и похвальныя. Особенно характерными являются первыя. Въ этихъ одахъ, которыя иногда представляють собой переложенія изъ Св. Писанія, выражается преимущественно мысль о божественномъ всемогуществѣ и величіи. Наиболѣе рельефно эта мысль выражена въ "Одѣ, выбранной изъ книги Іова": могуществу Бога противопоставляется безсиліе человѣка. Авторъ обращается къ человѣку, который ропщетъ на Бога:

"О, ты, что въ горести напрасно
На Бога ропщешь, человъкъ!
Внимай, коль въ ревности ужасно
Опъ къ Іову изъ тучи рекъ!
Сквозь дождь, сквозь вихрь, сквозь градъ блистая
И гласомъ громы прерывая,
Словами небо колебалъ,
И такъ его на распрю звалъ.

"Сбери свои всѣ силы нынѣ. Мужайся, стой и дай отвѣтъ. Гдъ быль ты, какъ Я въ стройномъ чинъ Прекрасный сей устроилъ свътъ: Когда Я твердь земли поставилъ, И сонмъ небесныхъ силъ прославилъ Величество и власть Мою? Яви премудрость ты свою!

Гдѣ былъ ты, какъ передо мною Безчислены тьмы новыхъ звѣздъ, Моей возженныхъ вдругъ рукою, Въ обширности безмѣрныхъ мѣстъ Мое Величество вѣщали; Когда отъ солица возсіяли Повсюду новые лучи, Когда взошла луна въ ночи?

Кто море удержалъ брегами, И бездит положилъ предълъ, И ей свиръпыми волнами Стремиться далъ не велълъ? Покрытую пучину мглою Не я ли сильною рукою Открылъ и разогналъ туманъ, И съ суши сдвинулъ океанъ?

Человъку надо терпъть и надъяться на Бога-Промыслителя:

"Святую волю почитая, Имъй свою въ терпъны часть. Онъ все на пользу нашу строитъ, Казнитъ кого, или покоитъ. Въ надеждъ тяготу споси, И безъ роптанія проси".

Изъ числа духовныхъ одъ слѣдуетъ особенно отмѣтить два "размышленія о Божьемъ величествѣ", которыя справедливо считаются самыми выдающимися поэтическими созданіями Ломоносова. Эти оды проникнуты искреннимъ религіознымъ чувствомъ; съ другой стороны, въ нихъ даны прекрасныя картины природы. Онѣ являются вѣрнымъ выраженіемъ его цѣльнаго міросозерцанія, въ которомъ у Ломоносова гармонически объединялись и стремленіе къ знанію, и любовь къ природѣ, и пониманіе чрезъ изученіе ея величія Бога. Это все и высказывается въ его "Размышленіяхъ".

"Утреннее размышленіе" начинается картиной восходящаго солнца и пробуждающейся природы:

"Уже прекрасное свътило Простерло блескъ свой до земли И Божія дъла открыло"... При созерцаніи этой картины духъ поэта проникся весельемъ и въ немъ зарождается мысль о томъ, "каковъ Зиждитель самъ?"

"Когда бы смертнымъ толь высоко Возможно было возлетъть, Чтобъ къ солнцу бренно наше око Могло приблизившись воззръть; Тогда бъ со всъхъ открылся странъ Горящій въчно океанъ

Тамъ огненны валы стремятся И не находятъ береговъ, Тамъ вихри пламенны крутятся, Борющись множество въковъ; Тамъ камни, какъ вода, кипятъ, Горящи тамъ дожди шумятъ...

Сія ужасная громада Какъ пскра предъ Тобой одна, О коль пресвътлая лампада, Тобою, Боже, возжжена Для нашихъ повседпевныхъ дълъ, Что ты творить намъ повелълъ"...

Тѣ же мотивы религіознаго восторга, возбуждаемаго созерцаніемъ природы и размышленіемъ о научныхъ проблемахъ, о безсиліи человѣка проникнуть въ тайны мірозданія, встрѣчаемъ и въ "Вечернемъ размышленіи". Поэтъ рисуетъ здѣсь картину сѣвернаго сіянія, которое давно, еще съ дѣтства, было ему знакомо:

"Лицо свое скрываеть день: Поля покрыла темна ночь, Взошла на горы мрачна твиь; Лучи отъ насъ склопились прочь Открылась бездна, звъздъ полна; Звъздамъ числа ивть, бездив дна.

Песчинка какъ въ морскихъ волнахъ, Какъ мала искра въ въчномъ льдъ, Какъ въ сильномъ вихръ тонкій прахъ, Въ свиръпомъ какъ перо огиъ, Такъ я въ сей бездит углубленъ Торяюсь, мысльми утомленъ.

Уста премудрыхъ намъ гласятъ: Тамъ разныхъ множество цвътовъ; Несчетны солица тамъ горятъ, Народы тамъ и кругъ въковъ; Для общей славы божества Тамъ равна сила естества.

Но гдѣ жъ, натура, твой законъ? Съ полночныхъ странъ встаетъ заря; Не солнце ль ставитъ тамъ свой тронъ? Не льдисты ль мещуть огнь моря? Се хладный пламень насъ покрыль! Се въ нощь на землю день вступилъ!"

Мы видимъ здѣсь оригинальные эпитеты и странныя, повидимому, сочетанія понятій ("хладный пламень" и т. п.), которые, однако,



Гипсовый слепокъ съ головы Петра I. (Находится въ Имп. Эрмптаже).

вполить подходять къ стверному сіянію. Послть этой необыкновенной и необъяснимой картины вполить естественно обращеніе поэта къ ттямъ,

...которыхъ быстрый зракъ Произаетъ въ кингу вѣчныхъ правъ, Которымъ малый вещи знакъ Ивляетъ естества уставъ!" Несмотря на то, что ученымъ извъстенъ путь планетъ, однако далеко не обо всемъ они знаютъ, и ихъ отвътъ не удовлетворитъ недоумъвающаго зрителя съвернаго сіянія: "Сомнъній полонъ ихъ отвътъ" даже о томъ, "что окрестъ ближнихъ мъстъ", не говоря уже о вопросахъ мірозданія. Все это приводитъ поэта къ логическому выводу о бытіи и всемогуществъ Творца:

"Скажите жъ, коль пространенъ свътъ? И что малѣйшихъ далѣ звъздъ! Несвъдомъ тварей вамъ конецъ: Скажите жъ, коль великъ Творецъ!"

Итакъ, однимъ источникомъ поэтическаго вдохновенія служила для Ломоносова религія; другимъ источникомъ, откуда почерпалъ онъ свое вдохновеніе, былъ глубокій патріотизмъ, выразившійся въ его похвальныхъ одахъ. Однако и здѣсь, въ торжественной лирикѣ, Ломоносовъ не просто поэтъ, но поэтъ - ученый.

Первая по времени ода Ломоносова "На взятіе Хотина" представляетъ собой образецъ ложно-классической торжественной лирики, но и въ ней нельзя не отмътить нъкоторыхъ чертъ истиннаго поэтическаго вдохновенія. Гораздо интереснъе ода "на день восшествія на престолъ императрицы Елизаветы Петровны" (1747 г.). Въ свое время эта ода явилась выраженіемъ техъ чувствъ, которыя раздъляли весьма многіе люди при воцареніи императрицы Елизаветы. Новое царствованіе подавало отрадныя для многихъ надежды на оживленіе и дальнъйшее осуществленіе завътовъ и плановъ, начертанныхъ Преобразователемъ и попранныхъ при его непосредственныхъ преемникахъ. Кромъ того, русское національное самолюбіе при преемникахъ Петра сильно страдало, такъ какъ последніе окружали себя временщиками-иностранцами; торжествовала нъмецкая партія и это торжество было больно и унизительно для русскихъ. Вполнъ понятенъ отсюда тотъ восторгъ, съ которымъ встречено было появленіе на престол'в дочери Петра. Восторгь этоть отразился и въ изучаемой одъ. Въ ней, согласно съ правилами ложно-классической лирики, Ломоносовъ обращается къ воспоминаніямъ о Петръ и восхваленіямъ его дъяній. Эти правила требовали отъ одописцевъ въ началъ оды помъщать именно восхваленіе предковъ. Но въ нашей одъ, впрочемъ, такое отступление является вполнъ естественнымъ, такъ какъ д в тельность Елизаветы въ представлении поэта связывалась неразрывно съ трудами Петра и упрочивала лишь то, что было намъчено послъднимъ. Важнымъ фактомъ было и то, что императрица отказалась отъ войны со шведами. Ода и начинается восхваленіемъ мира и тишины:

> "Царей и царствъ земныхъ отрада, Возлюбленная тишина, Блаженство селъ, градовъ ограда, Коль ты полезна и кразна!"

# путешествіе.

изъ петербурга въ москву.

м Чудище обло, озорно, огромно, стозівно, и лаяй...

Тиаснахида, Tomb II. Kn: XVIII. cmm: 514.

1790. BB CAHKTRETEPBYPIB.



## A. M. K.

## Любезнъйшему другу.

Что бы разумо и сердце произвести ви захотьли, тебь оно, О! сочувственнико мой, посвящено да будеть. Хотя мнънїя мои о многихо вещахо различествують съ твоими, но сердце твое бъеть моему согласно -- и ты мой другь.

Я взглянуль окрвсть меня -- душа моя, страданіями человічества уязвленна стала. Обрашиль взоры мои во внутренность мою -- и узрвав, что бъдстви человъка произходять оть человъка, и часто оть того только, что онв взираетв непрямо на окружающие его предивты. Уже ли, въщаль в самь себъ, природа толико скупа была кь своимь чадамь, что оть блудящаго невинно, сокрыла истинну на въки? Уже ли сія грозная мачиха произвела насъ для того, чтобъ чувствовали мы бъдствія, а блаженство николи? Разумъ мой вострепеталь отв сея мысли, и сераце мое далеко ее отъ себя отполкнуло. Я человъку нашель уппышителя вы немь самомы. "Оприми завъсу съ очей природнаго чув-"ствовантя - и блаженъ буду. "Сей гласъ природы раздавался громко вв сложении моемь. Воспрянуль я оть унынія моего,



въ которое повергаи меня чувствительность и сострадание; я ощутиль въ себь довольно силь, что бы противиться эдблужденію; и -- -- всселіе неизреченное! я почувствоваль, что возможно всякому соучастникомо быть во благодвиствии себъ подобныхъ. -- Се мысль побудившая меня начертать что читать будеть. Но ссли, товориль я самь себь, я найду коголибо, кто намерение мое одобрить; кто ради благой цъли, неопорочить неудачное изображение иысли; кто состраждеть со иною надь быдствіями собратіи своей; кто вь шестви моемь меня подкрапить; не сутубой ли плодо произойдеть от подоатаго мною труда?..... Почто почто мні искать далеко кого либо? Мой другь! ши бунзь моего сердца живств -- и имя твое да озарить си начало.



## вы вздъ.

тужинавъ съ моими друзьями я легь вь кибитку. Ямщикь по обыкновенію своему поскакаль во всю лошадиную мочь, и въ нъсколько минушъ я быль уже за городомь. Разспавапься прудно, хопія на малое время сЪ ттъмь, кто намь нужень сталь на всякую минуту бытія нашего. Разставаться трудно: но блажень тоть, вто разстаться можеть не улыбаяся любовь или дружба стрегуть его утьшеніе. Ты плачешь, произнося прости; но воспомни о возвращени твоемь, и да изчезнуть слезы твои при семь во ображени, яко роса предъ лицемь солнца. Блажень возрыдавшій надъяйся на утвшителя; блажень живущій иногда въ будущемь; блажень живущій вь мічтаніи. Существо его усугубляется, веселія множатся и спокойствіе упреждаеть нахмурен-



ность грусти, разпложая образы радости въ зерцалахъ воображенія. - Я лежу въ кибишкъ. Звонь почтоваго колокольчика наскучивъ моимъ ушамъ призваль наконець благодатсльнаго Морфея. Горесть разлуки моея пресатдуя за мною въ смертоподобное мое состояние представила меня воображенію мосму усдиненна. Я зобль себя въ пространной долинъ, потерявшей от сохнечнаго зноя всю пріятность и пестроту зелености; не было туть источника на прохлажденіс, не было древесныя сти на умъреніе зноя. Единь, оставлень, среди природы пустынникь! Возтрепеталь. - Нещастной возопиль я, гдв ты? гдъ дъвалося все, что тъбя прельща-NO.2 LYP WO WASHP WEOD 4275 тебь пріятною? Неужели веселости тобою вкушенныя были сонь и мвчта? - По щастію мосяу случившаяся на дорогъ рышьвина, въ кошорую кибитка моя толкнулась, меня разбудила -

Съ этой тишиной поэтъ сравниваетъ самое императрицу. Водвореніе въ Россіи мира и спокойствія является залогомъ процвѣтанія наукъ; надежды на это поэтъ выражаетъ въ слѣдующихъ восторженныхъ классическихъ стихахъ:

"О вы, которыхъ ожидаетъ Отечество отъ нѣдръ своихъ, И видѣть таковыхъ желаетъ, Какихъ зоветъ отъ странъ чужихъ! О ваши дни благословенны! Дерзайте нынѣ ободрены Раченьемъ вашимъ показатъ, Что можетъ собственныхъ Платоновъ И быстрыхъ разумомъ Невтоновъ Россійская земля рождать!"

Эта мысль о будущихъ Платонахъ и Невтонахъ вполнѣ естественна въ устахъ такого просвѣщеннаго патріота, какимъ былъ Ломоносовъ. Такой же вдохновенной строфой является и переводъ тирады изъ рѣчи Цицерона ("Pro Archia poeta"):

"Науки юношей питають,
Отраду старымъ подають,
Въ щастливой жизни украшають,
Въ нещастной случай берегутъ,
Въ домашнихъ трудностяхъ утъха,
И въ дальнихъ странствахъ не помъха,
Науки пользуютъ вездъ:
Среди народовъ и въ пустынъ,
Въ градскомъ шуму и наединъ;
Въ покоъ сладки и въ трудъ".

Въ этой одѣ, на ряду съ истинно-поэтическими вдохновенными мѣстами, встрѣчаемъ черты слѣдованія пріемамъ торжественной ложно-классической лирики. Видимъ, что ода, во-первыхъ, построена по извѣстному плану, шаблонному для всѣхъ ложно-классическихъ одъ, встрѣчаются миоологическія имена и образы (Минерва, Нептунъ, Плутонъ, Марсъ), совершенно чуждые русской дѣйствительности, напримѣръ:

"Въ поляхъ кровавыхъ Марсъ страшился, Свой мечъ въ петровыхъ зря рукахъ, И съ трепетомъ Нептунъ чудился, Взирая на россійскій флагъ"...

Однимъ изъ важнъйшихъ аксессуаровъ ложно-классической оды признавался лирическій безпорядокъ. Это требованіе, предъявляемое

теоретиками-ложно-классиками къ одѣ, явилось результатомъ неправильнаго и неяснаго пониманія Пиндаровскихъ одъ. У Пиндара въ одахъ, при его искренномъ восторженномъ отношеніи къ воспѣваемому лицу, неровность въ изложеніи и быстрый переходъ отъ одного настроенія къ другому были вполнъ естественными. Ложноклассицизмъ же возвелъ этотъ лирическій безпорядокъ въ обязательную норму для торжественной оды. Значить то, что было явленіемъ вполнѣ нормальнымъ, обратилось въ поэтическій пріемъ, слъдуя которому ложно - классическіе одописцы наполняли свои произведенія дѣланными, искусственными эффектами. Ломоносовъ въ данномъ случать не составлялъ исключенія; подтвержденіемъ послужитъ хотя бы разсматриваемая ода. Вообще ложно-классицизмъ стѣсиялъ поэтическое творчество, вводилъ въ оды сухость, холодность чувства, наполнялъ ихъ пустыми риторическими эффектами, которыми восполнялся недостатокъ истиннаго вдохновенія и живого чувства. Эти недостатки весьма заметны и у Ломоносова. Но винить его за это нельзя: таковы были литературные обычаи, и Ломоносовъ считалъ своей задачей привить ихъ къ намъ и дать соотвътствующіе образцы, чтобы въ этомъ отношеніи сравняться съ западными литературами.

Кром'в одъ, у Ломоносова есть произведеніе, въ которомъ видимъ проявленіе несомн'вннаго его сатирическаго таланта; это — "Гимнъ бородъ", злая насм'вшка надъ раскольниками, а также и вообще надъ вс'вми противниками преобразовательной д'вятельности Петра.

Въ Западной Европъ въ эпоху Ломоносова была весьма распространена дидактическая поэзія. Ломоносовъ, поставившій своей задачей познакомить русскихъ съ существовавшими на Западъ литературными формами, представилъ образчикъ и этой поэзіи, именно въ своемъ "Письмъ о пользъ стекла" (къ Ив. Ив. Шувалову). Это "письмо" возникло не случайно: авторъ занимался мозаикой, и эти занятія его не могли не заинтересовать нъкоторыми техническими пріемами. Произведеніе въ общемъ мало поэтично, но хороша его форма, а въ нъкоторыхъ мъстахъ есть присутствіе и дъйствительныхъ поэтическихъ мотивовъ. Напр., разсуждая о различномъ употребленіи стекла, онъ говоритъ:

"Когда неистовый свирѣпствуя Борей Стѣсняетъ мразомъ насъ въ упругости своей; Великой не терпя и строгой перемѣны, Скрываетъ человѣкъ себя въ толстыя стѣны. Онъ былъ бы принужденъ безъ свѣту въ нихъ сидѣть, Или съ дрожаніемъ несносный хладъ терпѣть. Но солнечны лучи онъ сквозь стекло впускаетъ И лютость холода чрезъ то же отвергаетъ:

### Или о барометрахъ, напримъръ, онъ замъчаетъ:

"Но что еще? Уже въ стекъв намъ барометры Хотятъ предвозвъщать, коль скоро будутъ вътры; Коль скоро дождь густой на нивахъ изсушитъ, Иль облаки прогнавъ, ихъ солнце изсушитъ, Надежда наша въ томъ обманами не льстится: Стекло поможетъ намъ и дъло совершится".





Перейдемъ теперь къ дъятельности современниковъ Ломоносова, которые, несмотря на то, что были неизмъримо ниже его по своимъ талантамъ, все-таки занимаютъ видное мъсто въ исторіи нашей литературы и которыхъ современники ставили даже въ одинъ уровень съ Ломоносовымъ. Ломоносову современники ставили то въ заслугу, что въ ихъ глазахъ онъ являлся "россійскимъ Пиндаромъ". Въ одно время съ "Пиндаромъ" явился у насъ и "россійскій Расинъ"—А. П. Сумароковъ.

Сумароковъ родился въ 1718 г. и происходилъ изъ старой боярской фамиліи. Образованіе получиль онь въ Петербургскомъ Шляхетскомъ кадетскомъ корпусъ, куда поступилъ въ 1732 г. Не столько интересной для насъ является учебная программа корпуса, сколько то, какъ воспитанники проводили здёсь свободное время. Это обстоятельство изъ учебной поры Сумарокова имъло лично для него весьма важное и благотворное значение. Дъло въ томъ, что часы учебнаго досуга посвящались здёсь литературнымъ собраніямъ, на которыхъ читались разныя сочиненія. Въ литературномъ кадетскомъ кружкъ зародилась мысль и о введеніи въ корпусть театра. Какть то, такть и другое не прошло безследнымъ для Сумарокова. Здесь въ корпусъ онъ начинаетъ литературную дъятельность. Первое стихотвореніе — "Поздравительная ода на новый 1740 г." было написано имъ еще въ корпусъ, здъсь же пишетъ онъ и пъсенки, которыя пріобръли вскоръ большую популярность, перелагались на ноты и распъвались "знатными дамами и господами".

Театральныя представленія увлекли Сумарокова къ попыткамъ испробовать свои силы и въ драмъ. Въ 1747 г. онъ написалъ трагедію "Хоревъ", которая представлена была въ присутствіи импе-

ратрицы Анны Іоанновны и за которую авторъ получилъ Высочайшую благодарность. Одобреніе со стороны императрицы опред'єлило характерь дальн'єйшей д'єятельности Сумарокова. По окончаніи курса въ кадетскомъ корпус'є, Сумароковъ поступилъ въ военную службу, прослужилъ до чина бригадира, вышелъ въ отставку и отдался всеціло литературнымъ занятіямъ.

Кром'в драмы, Сумароковъ пробуетъ свои силы во вс'яхъ родахъ литературнаго творчества: пишетъ и лирическія стихотворенія, и сатиры, и критическія зам'ятки, и журнальныя статьи. И всюду онъ выступаетъ, какъ противникъ Ломоносова. Это соперничество является самымъ больнымъ м'ястомъ въ жизни и д'ятельности Сумарокова. Онъ хот'ялъ быть столь же разностороннимъ литераторомъ, какъ и Ломоносовъ, хот'ялъ показать, что заслуги посл'ядняго слишкомъ преувеличены; онъ пишетъ критическія статьи, которыми старается умалить популярность Ломоносова, волнуется, доходитъ до личной перебранки и этимъ, конечно, много вредитъ своей репутаціи, какъ челов'яка. Вообще личность Сумарокова представляется весьма несимпатичной. Умеръ онъ въ 1777 году.

Русская драма, какъ и новоевропейская драма вообще, началась мистеріями, или духовными представленіями, еще до временъ Петра В. Мистеріи эти, появившіяся сначала въ Кіевъ, и перенесенныя отсюда въ Москву, представлялись и при Петръ В., а въ духовныхъ школахъ существовали въ теченіе всего XVIII въка, хотя, подвергшись вліянію реформы и новаго образованія, онъ утратили свой первоначальный, исключительно религіозный, характеръ; царевны Софья и Наталья Алексъевны писали трагедін и комедін, заимствуя содержаніе для нихъ изъ церковной исторіи и житій святыхъ. Өсофанъ Прокоповичъ написалъ траги-комедію "Владимиръ", изображающую введеніе въ Россіи христіанства. При Петръ В представлялись и чисто свътскія переводныя пьесы. Таковы были: "Локторъ принужденный" (Le médecin malgré lui) Мольера, "Сципіонъ Африканскій" (съ нъмецкаго), "Принцъ Пикель Гярингъ, или Жоделетъ", "Дафнисъ", "Дорогія смъянныя" (Les précieuses ridicules) Мольера, "Донъ Жуанъ". Изъ оригинальныхъ пьесъ къ этому времени относятся "интерлюдіи".

При вступленіи на престолъ Анны Іоанновны при дворѣ давала представленія труппа итальянскихъ актеровъ, присланная въ Петербургъ, на время коронаціи, изъ Дрездена польскимъ королемъ Августомъ. Эти представленія такъ понравились императрицѣ, что въ 1735 г. была выписана цѣлая труппа актеровъ и актрисъ, между которыми были пѣвцы и пѣвицы, дававшіе современныя оперы въ придворномъ театрѣ. Во время коронаціи Елизаветы Петровны французская труппа, приглашенная изъ Касселя, давала оперу Метастазіо: "Милосердіе Тита"; она и послѣ это давала трагедіи и комедіи. Въ 1757 г. прибыла въ Петербургъ итальянская труппа Локателли для балета и оперы. Елизавета любила театръ. Она требовала, чтобы всѣ придвор-

ные и служащіе посъщали его. Должностныя лица обязывались подпискою быть на всъхъ представленіяхъ, и однажды, когда на французскую комедію явилось мало зрителей, въ тотъ же вечеръ были разосланы ъздовые къ болъе значительнымъ людямъ съ запросомъ, почему они не были, и съ увъдомленіемъ, что впредь за непріъздъ полиція будетъ каждый разъ взыскивать по 50 руб. штрафу.

Но до 1756 г. въ столицѣ не было отдѣльнаго театра для русскихъ представленій; представленія давались при кадетскомъ корпусѣ, въ придворномъ театрѣ, въ комнатахъ самаго дворца, и первый отдѣльный театръ явился не въ столицѣ, а въ провинціи — въ Ярославлѣ. Сынъ костромского купца, Волковъ, разыгрывавшій сначала духовныя драмы въ Московской академіи, видѣвшій потомъ въ Петербургѣ итальянскую оперу и представленія трагедій Сумарокова кадетами, составилъ въ Ярославлѣ труппу изъ своихъ братьевъ и дѣтей купцовъ и подьячихъ и въ кожевенномъ сараѣ своего вотчима представилъ драму "Эсоиръ". Представленіе такъ понравилось тогдашнему ярославскому воеводѣ Мусину-Пушкину и помѣщику Майкову, что они убѣдили ярославскихъ купцовъ и дворянъ построить въ Ярославлѣ театръ. Театръ былъ построенъ въ широкихъ размѣрахъ, такъ что могъ вмѣщать въ себѣ до 1000 зрителей.

Когда узнали объ этомъ въ Петербургъ, то вытребовали сюда Волкова съ его труппой и заставили сыграть при дворъ "Хорева" Сумарокова, въ присутствіи императрицы. Игра ярославскихъ актеровъ понравилась; но такъ какъ они не имѣли надлежащаго образованія, то лучшихъ изъ нихъ-Волкова, Дмитревскаго, Шумскаго и Попова — помъстили въ кадетскій корпусъ для обученія иностраннымъ языкамъ и словесности. Между тъмъ въ 1756 г. открытъ быль въ Петербургъ постоянный русскій театръ. Первымъ директоромъ его былъ назначенъ Сумароковъ, а первыми актерами были братья Волковы, Өедоръ и Григорій, трагикъ Дмитревскій и комикъ Шумскій. — Сумароковъ, еще до открытія театра, съ 1750 г. управляль театральными представленіями въ кадетскомъ корпусти при дворт; въ это время, послъ "Хорева", онъ написаль четыре трагедіи: "Гамлетъ", "Синавъ и Труворъ", "Аристона" и "Семира". Послъ назначенія директоромъ, онъ долженъ быль усилить драматическую дѣятельность; должность директора театра въ первое время состояла не въ томъ только, чтобы управлять театромъ, но и въ томъ, чтобы ставить на сценъ пьесы собственнаго сочиненія. Сумароковъ написаль еще четыре трагедін: "Ярополкъ и Дамиза", "Вышеславъ", "Димитрій Самозванецъ" и "Мстиславъ". Всъхъ комедій онъ написаль 12 ("Опекунъ", "Лихоимецъ", "Три брата совмъстника", "Ядовитый", "Нарциссъ", "Приданое обманомъ", "Чудовищи", "Трессотиніусъ", "Пустая ссора", "Рогон осецъ по воображенію", "Мать, совм'єстница дочери", "Вдорщица"). Директоромъ театра Сумароковъ состоялъ по 1761 г., когда онъ былъ уволенъ, вследствіе непріятныхъ столкновеній съ графомъ Сиверсомъ, который исправлялъ должность прокурора при русскомъ театръ 1).

Изъ произведеній Сумарокова наибольшее значеніе для его времени им'єли трагедіи. Он'є представляли собой новое зр'єлище; по нимъ же общество знакомилось съ формами ложно-классицизма и съ т'єми новыми просв'єтительными идеями, которыя такъ часто выражались у насъ въ царствованіе Екатерины ІІ и которыя легли въ основу ея "Наказа".

Первая трагедія Сумарокова носила названіе "Хоревъ". Сюжеть ея таковъ: русскій князь Кій разбиль кіевскаго князя Завлоха и овладълъ Кіевомъ; при этомъ попала къ нему въ плънъ дочь Завлоха, Оснельда, ребенокъ одного года. Черезъ 15 лътъ Завлохъ осадилъ Кіевь и требуетъ выдачи дочери. Между тъмъ Оснельда любитъ Хорева, брата Кія, и Хоревъ отвъчаетъ ей взаимностью. Въдушть Оснельды — коллизія: съ одной стороны, она не можетъ забыть оскорбленія, нанесеннаго ей и



Царевна Наталья Алексъевна. Съ портрета рис. худ. Борелемъ.

отцу братомъ Хорева, а съ другой — любитъ Хорева. Въ это время одинъ коварный и злобный бояринъ доноситъ ложно Кію на Хорева, будто онъ хочетъ измѣнить. Кій, чтобы испытать вѣрность Хорева, посылаетъ его сражаться противъ Завлоха, а Оснельду велитъ заключить въ тюрьму. Хоревъ храбро сражается и беретъ Завлоха въ плѣнъ. Кій убѣждается въ невинности брата и приказываетъ освободить Оснельду, но ему доносятъ, что она лишила себя жизни. Тогда и Хоревъ, узнавъ объ этомъ, закалывается. Клеветникъбояринъ, видя свои замыслы открытыми, тоже прибѣгаетъ къ самоубійству.

<sup>1)</sup> Порфирьевъ. Исторія русской словесности. Часть II, стр. 222—224.

Трагедія написана довольно звучными стихами, которые вмість съ кровавыми сценами привлекали къ ней вниманіе публики и доставили ей успіту. Недостатки "Хорева" ті же, что и вообще всякой ложно-классической трагедіи. Укажемъ эти отрицательныя черты; теперь для насъ очевидно, что оніт отрицательны, но въ то время думали иначе и считали ихъ необходимымъ условіемъ всякой пьесы. Эти черты: слітующія: 1) Главными дітствующими лицами трагедій были по большей части цари и герои, при чемъ они не были живыми людьми, а являлись олицетвореніемъ страстей и добродітелей. Особенно ярко видно это въ "Димитріи Самозванціт". Самозванецъ представленъ противоестественнымъ злодівемъ; онъ и во сніт и наяву думаетъ о томъ, какъ бы побольше натворить біту, онъ называетъ себя врагомъ естества, божества и человітка и понимаетъ, что ему за это съ престола показана дорога прямо въ адъ. Въ конціт трагедіи онъ восклицаетъ:

"Ступай, душа, во адъ и буди въчно плънна! Ахъ, если бы со мной погибла вся вселенна!"

Второй отрицательной чертой ложно-классическихъ трагедій является соблюденіе трехъ такъ называемыхъ единствъ: мѣста, времени и дѣйствія. Событія трагедій должны были произойти на одномъ и томъ же мѣстѣ и въ промежутокъ времени не долѣе сутокъ. Стѣснительныя условія единствъ вели къ усиленію въ драмѣ лирическаго и эпическаго элементовъ, чѣмъ ослаблялось дѣйствіе, т.-е. самое существо драмы; такъ какъ многія событія происходили въ другихъ мѣстахъ, не на сценѣ, и не въ то время, въ которое развивалось самое теченіе пьесы, то приходилось о всемъ этомъ разсказывать, и въ ложно-классическомъ театрѣ необходимы были лица, не дѣйствующія, а повѣствующія или выслушивающія признанія героевъ, такъ называемые вѣстники и наперсники.

Оба эти недостатка были общими для всѣхъ тогдашнихъ трагедій. Публика, слушая и читая трагедіи Сумарокова, не обращала вниманія на эти недостатки. Ее больше привлекали, помимо сюжета и дѣйствія, тѣ нравственныя, философскія и политическія сентенціи, — плодъ просвѣтительныхъ вліяній Екатерининской эпохи, которыя высказывались дѣйствующими лицами. Такъ, въ "Дмитріи Самозванцѣ" есть разсужденія о папской власти, о вредѣ фанатизма и т. п.; въ "Мстиславѣ" развивается мысль Монтескье о чести, какъ основѣ власти и героическихъ дѣлъ. Въ "Хоревѣ" дается идеалъ князя, который "хочетъ равно и ложь и истину внимать и слѣпо никого не хочетъ осуждать".

Эти сентенціи увеличивали успѣхъ трагедій Сумарокова. Статья современнаго журнала, разбирая "Синава и Трувора", видить особенную заслугу Сумарокова въ томъ, что онъ славить правосудіе и человѣколюбіе, ополчается противъ неправды и жестокости. Но когда

4

Raw Ero Uni Haunaje Macs Medpoma u u odroda Jaro

Colina.

1797. De112 op • 

подобныя сентенціи стали высказываться чаще и совершенно открыто, он' потеряли свой интересъ новизны. Благодаря этому, исчезла часть привлекательности трагедій, и он' потеряли свое значеніе. Т'ть не мен'те, репутація русскаго Расина оставалась за Сумароковымъ до начала XIX стол., когда появилась критика, выяснившая недостатки его трагедій, и тогда эти посл'тенія были выт'тень другими пье-

сами. Съ этихъ поръ трагедіи Сумарокова имъютъ только историческій смыслъ.

Иначе обстоитъ дѣло съ комедіями; въ нихъ онъ часто даетъ дъйствительную жизнь, являясь сторонникомъ просвътительнаго направленія и осмъивая, какъ невъжество, такъ и фальшивое просвъщеніе. Правда, въкомедіяхъ, какъ и въ трагедіяхъ, Сумароковъ не всегда оригиналенъ и часто даеть передълки, а то даже и просто переводы съ западноевропейскихъ произведеній; такъ, въ комедіи "Лихоимецъ", характеръ Лихоимца онъ списалъ съ Моль-



Ө. Г. Волковъ.Съ портрета А. Лосенко, грав. Уокеромъ.

еровскаго Гарпагона; въ комедіи "Опекунъ" главное лицо списано съ Тартюфа. Но это не мѣшало Сумарокову вставлять сюда свои оригинальныя сцены, приноравливать пьесы къ русской жизни и вводить чисто-русскіе типы. Въ комедіи "Чудовище" онъ порицаетъ и осмѣиваетъ современныхъ "петиметровъ" въ лицѣ щеголя Дюлижа. Дюлижъ презираетъ все нефранцузское; онъ оскорбляется даже, когда предполагаютъ, что онъ говоритъ по-нѣмецки. Все русское онъ презираетъ и вовсе не интересуется имъ: когда упоминаютъ при немъ объ Уложеніи, онъ спрашиваетъ, что это за звѣрь. Все образованіе заключается во внѣшнемъ лоскѣ, въ открываніи щегольскомъ табакерки, въ одѣваніи по модѣ и т. п.; въ этомъ онъ видитъ главную пользу, видитъ возможность служить отечеству и къ этому направлены всѣ его цѣли. Реформы оказали на Дюлижа и ему подобныхъ

лишь то д'айствіе, что они "изъ челов'вковъ ненапудренныхъ превратились въ напудренную скотину". Дюлижъ является въ русской литератур'в предшественникомъ Фонвизинскаго Иванушки.

Впрочемъ, комизмъ у Сумарокова бываетъ иногда только внѣшній. Таковъ онъ, напр., въ фарсѣ "Трессотиніусъ", въ которомъ осмѣиваются въ лицѣ двухъ ученыхъ педантовъ (Трессотиніуса и Бобембіуса)—Тредьяковскій и Ломоносовъ. Трессотиніусъ обращается къ молодой дѣвицѣ и объясняется ей въ любви въ формѣ слѣдующей пѣсенки:

"Красоту на вашу смотря, распалился я, ей, ей! Изволь меня избавить ты отъ страсти тёмъ моей! Бровь твоя меня пронзила, голосъ кровь зажогъ, Мучишь ты меня, Климена, и стрёлою сшибла съ ногъ!"

• Въ этой же пьесѣ Трессотиніусъ вступаетъ въ споръ съ Бобембіусомъ о буквѣ "т" (твердо), какъ правильнѣе писать ее—о трехъ ли
ножкахъ или объ одной (Тредьяковскій, печатая свои сочиненія,
держался второго начертанія); Трессотиніусъ говорить: "Я содержу,
что "твердо" объ одной ногѣ правильнѣе, ибо у грековъ, отъ которыхъ мы литеры получили, оно объ одной ногѣ, а треножное "твердо"
есть нѣкакій уродъ". На это Бобембіусъ отвѣчаеть: "Мое "твердо"
о трехъ ногахъ и для того стоитъ твердо, егдо—оно твердо; а
твое "твердо" нетвердое, егдо—оно нетвердо. Твое "твердо"
слабое, не надежное, а потому презрительное, гнусное, позорное,
скаредное".

Кром'в драматическихъ произведеній, Сумароковъ писалъ еще сатиры; въ нихъ онъ осм'виваетъ то же, что осм'виваетъ и Кантемиръ, но у Сумарокова форма часто бываетъ жив'ве, разнообразн'ве. Н'вкорыя сатиры не лишены остроумія и до сихъ поръ еще не вполн'в потеряли свой интересъ. Онъ осм'вивалъ взяточничество и казнокрадство, нев'вжество, пристрастіе къ иностранному, нападалъ даже на н'вкоторыя стороны кр'впостного права. Между сатирами зам'вчательны: "Хоръ къ превратному св'вту", "Кривой толкъ", "О благородств'в". Первая изъ нихъ написана хорошими стихами, въ которыхъ Сумароковъ подражалъ складу народныхъ п'всенъ:

"Прилетъла на берегъ синица Изъ-за полночнаго моря, Изъ-за холодна скеана.

Дальше идстъ порицаніе русскаго общества чрезъ противопоставленіе ему другого, лучшаго общества. Стали синицу, "гостейку пріфзжу", спрашивать, какіе "обряды" существують за моремъ, а она отвічаеть: "Сильные безсильныхъ тамъ не давятъ, Предъ большихъ бояръ лампадъ не ставятъ, Всъ дворянски дѣти тамъ во школахъ: Ихъ отцы и сами учились; Учатся за моремъ и дѣвки; За моремъ тово не болтаютъ: Дѣвушкт-де разума не надо; Падобно ей личико да юбка, Надобны румяны да бѣлилы~.

## ХОРЕ́ВЪ траге́дія,

АЛЕКСАНДРА СУМАРОКОВА

Topoliu Kugung Wan-u Ipja.
Topoliu Kugung Wanaung
Transverney otto Hamera
21: Ann. 764 00 PM. 8:

- Alexanger Grayo Wood.

Эти строки очень характерны; въ нихъ обличается то же, на что впослъдствіи нападали Фонвизинъ и Новиковъ. Интересны также и мысли о женскомъ образованіи. Въ этой же сатиръ есть насмъщки надъ презръніемъ къ родному языку. Синица продолжаетъ разсказывать:

"Тамъ языкъ отцовскій не въ презрѣньи Только въ презрѣньи тѣ певѣжи, Кои свой языкъ уничтожаютъ. Кои, долго странствуя по свѣту,

Чужестраннымъ воздухомъ не кстати Головы пустыя набивая, Пузыри надугые вывозятъ".

Драматическими произведеніями и сатирами не ограничилась дъятельность Сумарокова; онъ писалъ во всъхъ родахъ словесности, поэтическихъ и прозаическихъ. Кромъ того, онъ издавалъ и журналъ. Съ 1759 года начала выходить "Трудолюбивая Пчела", образцомъ для которой послужили англійскіе сатирическіе журналы. Наполнялся этоть журналь частью переводными, частью оригинальными стихами, принадлежавшими, главнымъ образомъ, самому издателю. Въ одной книжкъ журнала написано: "Весь сей мъсяцъ А. Сумарокова". Любопытны критическія статьи Сумарокова. Онъ нападаль въ нихъ на Тредьяковскаго и въ особенности на Ломоносова, упрекая его въ грамматическихъ погръшностяхъ, въ употребленіи оборотовъ и формъ, не свойственныхъ русскому языку. Критика его по большей части исключительно внашняя: онъ подолгу останавливается на отдъльныхъ словахъ и выраженіяхъ и осуждаетъ Тредьяковскаго за то, что тотъ ввелъ слова "предметъ", "обнародоватъ", "тъсная дружба", "первъйшій", "главнъйшій" и т. д. "Предметь", по мнтьнію Сумарокова, значить ціль, "тісная дружба" — принужденная дружба и т. д. Этимъ только часто и ограничивается его критика.

Въ другихъ своихъ статьяхъ онъ является защитникомъ ложноклассицизма и если замѣчалъ въ литературѣ попытку провести новыя вѣянія, то горячо возставалъ противъ нея. Такъ, когда въ Москвѣ въ частномъ театрѣ поставили комедію Бомарше "Евгеній", переведенную Пушниковымъ, пьесу въ новомъ родѣ — "слезную" или "мѣщанскую" (т.-е. чувствительную и изображающую жизнь простыхъ людей), то Сумароковъ пришелъ въ негодованіе, написалъ объ этомъ Вольтеру и, получивъ сочувственный отвѣтъ знаменитаго писателя, сталъ печатно бранить испорченность вкуса въ обществѣ, называя новую пьесу "пакостной", а ея переводчика— "подьячимъ". "Неужели Москва болѣе повѣритъ подьячему, чѣмъ Вольтеру и мнѣ?" писалъ онъ въ своей статъѣ. Въ появленіи подобныхъ пьесъ онъ видитъ признаки свѣтопреставленія.

Любопытна еще статья Сумарокова "О копистахъ", любопытна въ томъ смыслѣ, что показываеть, до чего доходило самохвальство Сумарокова, когда онъ касался своихъ заслугъ: "что только видѣли Аеины и видитъ Парижъ, то нынѣ Россія стараніемъ моимъ увидѣла... До чего въ Германіи многими стихотворцами не достигли, до того я одинъ, и въ такое еще время, въ которое у насъ науки словесныя только начинаются и нашъ языкъ едва чиститься началъ, однимъ своимъ перомъ достигнуть могъ"... А въ одномъ проектѣ о посылкѣ его за границу для обозрѣнія заграничныхъ театровъ Сумароковъ, требуя выдачи въ годъ 7.000 руб., кромѣ пенсіи, писалъ: "еслибы таковымъ перомъ, какъ мое, описана была вся Европа, не дорого бы

стало Россін, еслибъ она и триста тысячъ рублевъ на это невозвратно употребила".

Какъ бы ни былъ, однако, Сумароковъ смѣшонъ въ своихъ притязаніяхъ, намъ не должно забывать, что онъ имѣлъ важное значеніе

### **ТРУДОЛЮБИВАЯ**

## $\Pi \ \Psi \ E \ A \ A.$

Генварь 1759 года.



#### ACCOUNT OF THE PROPERTY OF THE

#### Вь санктпетерьургь

въ исторіи литературы. Онъ стоялъ на рубежѣ двухъ эпохъ, такъ какъ конецъ его дѣятельности совпадалъ со временемъ царствованія Екатерины II, и на немъ видно, какъ отражались идеи энциклопидистовъ на представителяхъ стараго поколѣнія,—тѣ самыя идеи, которыя легли въ основу дѣятельности,—какъ литературной, такъ и общественной, многихъ людей того времени.

#### Библіографія:

Куникъ. Сборникъ матеріаловъ для исторіи Академіи Наукъ въ XVIII вѣкѣ. СПБ. 1865.

Билярскій. Матеріалы для біографіи Ломоносова. СПБ. 1865.

Ламанскій Ломоносовъ и Петербургская Академія Наукъ. (Чтен. Общ. Ист. и Др. при Моск. Ун. 1865, кн. 1).

II о н о м а р е в ъ. Матеріалы для библіографіи литературы о . Помоносовъ. СПБ. 1872. (Сборникъ отд. рус. яз. и слов. Ак. Наукъ, т. VIII).

Буличъ. Сумароковъ и современная ему русская критика. СПБ. 1854.

Венгеровъ. Русская поэзія, т. І.





#### ГЛАВА ХУІІІ.

#### Эпоха Екатерины II.

Въ Екатерининскую эпоху особенно ярко обнаружилось вліяніе западной энциклопедической философіи, и первымъ проводникомъ идей этого направленія была сама императрица Екатерина ІІ. Въ складъ ея ума и характера есть такія не женскія черты, что многіе современники находили, что ей слъдовало бы быть мужчиной, а Вольтеръ даже называлъ ее "Екатерина Великій" (Catherine le Grand), а не Великая. И сама она говорила: "Привычка ли это или дъло вкуса, но я могу вести разговоръ только съ мужчинами".

Будучи цесаревной и не найдя счастья въ семъв, императрица отдалась литературнымъ занятіямъ и изученію русской жизни. Учителемъ русскаго языка къ ней былъ приглашенъ академикъ Ададуровъ и съ помощью его Екатерина сдвлала большіе успѣхи; но систематическія занятія продолжались не долго: они были прекращены по желанію императрицы Елисаветы Петровны, которая нашла, что Екатерина "и такъ умна". Впослѣдствіи Екатерина жаловалась на прекращеніе своихъ занятій русскимъ языкомъ и въ этомъ видѣла причину своихъ ореографическихъ ошибокъ. "Я могла учиться русскому языку только изъ книгъ, безъ учителей, и это есть причина, что я плохо знаю правописаніе", говорила она своему секретарю Грибовскому.

Изучая Россію, русскій языкъ и русскую литературу, Екатерина слѣдитъ и за умственнымъ движеніемъ на Западѣ; она много читаетъ и имѣетъ большую библіотеку съ серьезными научными книгами. — Здѣсь были Тацитъ, Аристотель, Платонъ, Бари ("Исторія Германіи"), Бароній ("Церковная исторія"), Монтескье, Вольтеръ и цѣлый рядъ другихъ писателей. Больше всего Екатерина интересовалась политико - философскими трудами, почему ее особенно увлекалъ "Духъ законовъ".

Екатерина вела переписку со многими передовыми людьми того времени-съ Вольтеромъ, Дидро, Гриммомъ, г-жей Жофренъ и др. Последней она писала между прочимъ: "Духъ законовъ" долженъ быть требникомъ для всёхъ государей, если только они не лишены адраваго смысла". Къ нъкоторымъ объ вышеупомянутыхъ лицъ императрицы относилась съ энтузіазмомъ, какъ, напр., къ Вольтеру, котораго она считала идеаломъ писателя. Сама императрица писала Гримму: "Вольтеръ — мой учитель; онъ, или лучше сказать, его произведенія, развили мой умъ и мою голову; я его ученица". Въ такихъ же дружескихъ отношеніяхъ, какъ и съ Вольтеромъ, находилась она и съ энциклопедистами — Даламберомъ и Дидро. Перваго она пыталась даже пригласить въ воспитатели в. к. Павла Петровича, и когда тотъ отказался отъ этой должности, Екатерина писала ему. "Вы рождены, вы призваны содъйствовать счастью и даже просвъщенію цълой націи: отказываться въ этомъ случаъ, по моему убъжденію, значить отказываться дълать добро, къ которому вы стремитесь. Ваша философія основана на челов' вколюбіи, позвольте же вамъ сказать, что она не достигнеть своей цъли, если вы отказываетесь служить человъчеству, насколько это возможно для васъ".

Но, при всемъ уваженіи къ европейскому просвіщенію и къ его представителямъ, при увлеченіи идеями передовыхъ философовъ, Екатерина была предохранена отъ рабскаго имъ подражанія, благодаря своему знакомству съ русской жизнью. Она объясняла, что она русская императрица, призванная для управленія Русскимъ царствомъ, для блага русскаго народа, и не можетъ не сообразоваться съ реальными условіями. Часто она остроумно отвічала увлекающимся теоретикамъ. Такъ, о Дидро она писала, что "много и часто бесъдовала съ нимъ, но больше съ любопытствомъ, чемъ съ пользой. Если бы я его словамъ повърила, то пришлось бы все поставить вверхъ ногами въ моемъ царствъ. Законодательство, административная часть, -- все должно было бы перевернуться, чтобы дать місто его непрактическимъ теріямъ. Видя, что ни одно изъ тъхъ великихъ нововведеній, которыя онъ проповъдывалъ, не было приведено въ исполненіе, онъ высказаль нъкоторое удивленіе и даже высшую степень неудовольствія. Тогда, говоря откровенно, я сказала ему: г. Дидро, я прислушиваюсь съ величайшимъ удовольствіемъ ко всему тому, что вашъ блестящій умъ внушиль вамъ высказать мнъ. Всъ ваши великіе принципы, которые я очень хорошо понимаю, могутъ составить очень хорошее сочинение, но для дъла они не годятся. Во всъхъ вашихъ предположеніяхъ относительно введенія реформъ вы забываете только одно, именно разницу, которая существуетъ между вашимъ положеніемъ и моимъ; вы работаете только на бумагь, которая все терпитъ и никакихъ препятствій не представляеть ни вашему воображенію ни вашему перу; но я, бъдная императрица, я работаю на человъческой кожъ, которая чувствительна и щекотлива въ высшей степени". Желая охранить себя отъ чьего-либо исключительнаго вліяMr Tu Care Tyfur

CBIANI GENS-VESTANI PETANI

A GA MUINA CAMISO TY
MONTHAZ KO MOSPINU J.
ROMOSPINU BELANIC GORTA
huawwoe Bashet Muc Cma
Thucaku hxomb Muccii
Thoused noust Cant Tha
Theosxoguminemea hns
A enavie law ( xomb fine
homon but whe buoines m
Thunaly ga 200 zembepm
Cegembeuno banzoma
orsanz le keme bans do

C: Torgi

ung spriftohs bowux scrobs uckerubans Thuteson case, gas moto anare Bamunements und gente nyuntke amnourant ouoù omperen hou motom's o maforans de ucur norsume Isbonume, bajoments Thetsibab a lucomacuusins normunicats

baue so bossono mesos xo gumenilan

Mimulou Tapunkoen

WO 1447: Monofusin Grosa
mamunging

нія, она склонялась къ эклектизму: Въ одномъ изъ писемъ къ Вольтеру она говорила: "Мой девизъ—пчела, которая, летая съ растенія на растеніе, собираетъ медъ для своего улья, и надпись: полезное".

Увлеченіе Екатерины взглядами энциклопедистовъ выразилось болье всего въ "Наказъ", который составлялся очень долго и былъ предметомъ особенныхъ заботъ императрицы. Въ "Наказъ" она хотъла выразить основныя, руководящія идеи, которыя должны были

лечь въ основу дъятельности комиссіи, учрежденной въ 1766 г. для составленія новаго уложенія. Эти же идеи легли въ основу и ея собственной дъятельности въ различныхъ областяхъ, главнымъ образомъ, въ литературной. "Наказъ" имъетъ такое же значеніе въ Екатерининскую эпоху, какое "Духовный Регламентъ" въ Петровскую, а потому онъ, даже будучи не литературнымъ, а законодательнымъ памятникомъ, и долженъ быть поставленъ во главъ обзора литературы Екатерининской эпохи.

Въ "Наказъ" видны различныя вліянія, и прежде всего вліяніе Монтескье. Кромъ того, въ отдълъ о преступленіяхъ и наказаніяхъ императрица руководствовалась сочиненіемъ итальянскаго



Имп. Екатерина II (въ дътскомъ возрастъ). (Рис. Розиной Лисчевской въ 1740 году).

ученаго Беккаріи, а въ отдѣлѣ о воспитаніи—сочиненіемъ Локка и отчасти, хотя очень мало,—Руссо. Вліяніе Локка и Руссо въ "Наказѣ" не особенно, впрочемъ, сильно, такъ какъ вопросы о воспитаніи она затрагиваетъ здѣсь только мимоходомъ, зато въ другихъ ея сочиненіяхъ, въ которыхъ этотъ вопросъ разрабатывается глубже,—тамъ и вліяніе Локка и Руссо сильнѣе.

Главная цёль "Наказа" и первое желаніе императрицы— "видёть нашъ народъ столь счастливымъ и довольнымъ, сколь далеко человъческое счастье и довольство на землё простираться можетъ". Императрица говоритъ также, что народы сотворены не

для земныхъ обладателей, а что, наоборотъ, на владътеляхъ лежитъ, долгъ заботиться о процвътаніи ихъ подданныхъ. Эти идеи заимствованы изъ сочиненія Монтескье.

"Наказъ" составлялся въ теченіе 2-хъ лѣтъ. Сначала никто не зналъ о его существованіи, и только черезъ полтора года послѣ того какъ "Наказъ" былъ начатъ, Екатерина показала его Панину, Орлову и Сумарокову. Панинъ отнесся къ "Наказу" нѣсколько скептически, хотя сказалъ, что въ немъ изложены истины, способныя низвергнуть стѣны ("des axiomes à renverser les murailles").

Но съ большимъ недоброжелательствомъ отнесся къ "Наказу" Сумароковъ. Онъ придирчиво и мелочно возражалъ противъ разныхъ положеній "Наказа" и даже противъ самаго составленія законовъ чрезъ выбранныхъ депутатовъ. "Большинство голосовъ, —пишетъ онъ, —истины не утверждаеть, утверждають мнівніе великій разумь и безпристрастіе". Екатерина на это зам'ьтила: "большинство истины не утверждаеть, а только показываеть желаніе большинства". Сумароковъ замътилъ: "вольность и коронъ и народу больше приноситъ пользы, чъмъ неволя, но своевольство еще неволи вреднъе". Екатерина на это отвътила, что "о пользъ вольности много у нея говорится въ "Наказъ", но нигдъ нътъ похвалы своеволію". Сумароковъ замѣтилъ: "законовъ съ умствованіемъ народа соглашать не надобно, ибо у честныхъ людей все умствованіе—нагая истина, а законы предписываются борющимъ истину". Екатерина отвъчала: "есть законы, ведущіе къ добру, есть наказывающіе преступленія". Особенно Сумароковъ возсталъ противъ мысли о свободъ кръпостныхъ людей. "Сдълать русскихъ кръпостныхъ людей вольными нельзя, -- говорить онъ; -- скудные люди ни повара, ни кучера, ни лакея имъть не будуть и будуть ласкать своихъ слугь, пропуская имъ многія бездільства, дабы не остаться безъ слугъ и безъ повинующихся имъ крестьянъ, н будеть ужасное несогласіе между пом'єщиковь и крестьянь, ради усмиренія которыхъ будутъ потребованы многіе полки; непрестанная будеть въ государствъ междоусобная брань и виъсто того, что нынъ помъщики живутъ покойно въ вотчинахъ ("и бываютъ заръзаны отчасти отъ своихъ", замѣтила Екатерина), вотчины ихъ обратятся въ опаснъйшія имъ жилища, ибо они будуть зависьть отъ крестьянъ, а не крестьяне отъ нихъ. Примъчено, что помъщики крестьянъ и и крестьяне помъщиковъ очень любять, а нашъ низшій народъ никакихъ благородныхъ чувствій не имфетъ" ("и имфть не можеть въ нынфшнемъ своемъ состоянін", замфтила Екатерина). Вфроятно, послъ подобныхъ возраженій Екатерина къ Даламберу писала о своемъ "Наказъ": "я зачеркнула, разорвала и сожгла больше половины; и Богъ въсть, что станется съ остальными".

Когда депутаты съвхались, то оказалось, что среди нихъ существуетъ громадное разномысліе. Были и сочувствующіе идеямъ "Наказа" и даже стремившіеся къ еще большему, какъ, напримъръ, Коробьинъ и Оленниковъ, но большинство было противъ нихъ, и

когда "Наказъ" былъ напечатанъ въ переработанномъ и сокращенномъ видъ, то въ немъ не оказалось многаго. Особенно много было вычеркнуто изъ статьи о кръпостныхъ крестьянахъ, какъ

# F Λ A B A I.

6. Р боссія есть Европейская лер-

7. Доказательство сему слъдующее. Перемьны, которыя вь россіи предприяль ПЕТРь Великій, тьмь удобнье успыхь получили, что правы бывшие вы то время со встыть не сходствовали со климатомЪ, и принесены были кв намв смвшентемв разных в народовь, и завоеваніями чуждых областей. ПЕТРЬ Первый, вводя нравы и обычаи Европейскіе в Европейском народь, нашель тогда такія удобности, каких он и самъ не ожидалъ.



Листь изъ "Наказа".

это показываеть дошедшій до насъ отрывокъ черновой рукописи "Наказа".

Несмотря на то, что "Наказъ" былъ офиціальнымъ документомъ, онъ долго по напечатаніи держался въ секреть и считался чуть ли не запрещенной книгой. Среди же тъхъ, кто былъ знакомъ съ нимъ, "Наказъ" вызвалъ одобреніе. Въ Европь его называли торжествомъ

разсудка и человъколюбія и указывали на него, какъ на образент государственной мудрости. И дъйствительно, судя по общимъ идеямъ, императрица прекрасно понимала новыя просвътительныя и философскія начала; она усвоила себъ идеи свободы и равенства, поскольку онъ могутъ быть согласованы съ принципомъ самодержавія.

Россія—европейское государство, а не восточная деспотія: въ ней вѣдь есть равенство и свобода. Равенство же "состоить въ томъ, чтобы всѣ подвержены были однимъ и тѣмъ же законамъ (§ 34). Сіе равенство требуетъ хорошаго установленія, которое бы запрещало богатымъ удручать меньшее ихъ стижаніе имѣющихъ, и обращать себѣ въ собственную пользу чины и званія, порученныя имъ только, какъ правительствующимъ особамъ государства (§ 35); общественная или государственная власть не въ томъ состоитъ, чтобы дѣлать все, что кому угодно (§ 36). Въ государствѣ, т.-е. въ собраніи людей, обществомъ живущихъ, гдѣ есть законы, вольность не можетъ состоять ни въ чемъ иномъ, какъ въ возможности дѣлать то, что каждому надлежитъ дѣлать, и чтобъ не быть принужденному дѣлать то, чего хотѣть не должно (§ 37)".

Понятіе свободы должно быть строго опредълено: "Надобно въ умъ себъ точно и ясно представить: что есть вольность? Вольность есть право все то дълать, что законы дозволяютъ". Значеніе же и характеръ законовъ должны быть таковы: "Ничего не должно запрещать законами кром' того, что можетъ быть вредно или каждому особенно или всему обществу (§ 41). Всъ дъйствія, ничего въ себъ такого не заключающія, ни мало не подлежать законамь, которые не съ инымъ намъреніемъ установлены, какъ только, чтобы сдълать самое большое спокойствіе и пользу людямъ, подъ сими законами живущимъ (§ 42). Законоположеніе должно примітняти къ народному умствованію. Мы ничего лучше не дълаемъ, какъ то, что дълаемъ вольно, непринужденно и слъдуя природной нашей склонности (§ 57). Законы суть особенныя и точныя постановленія законоположника, а нравы и обычаи суть установленія всего вообще народа (§ 59). Итакъ, когда надобно сдълать перемъну въ народъ великую, къ великому онаго добру, надлежитъ законами то исправляти, что учреждено законами, и то перемъняти обычаями, что обычаями введено. Весьма худая та политика, которая передълываетъ то законами, что надлежить перемънять обычаями (§ 60)". Чтобъ установленные законы сохранялись и исполнялись, нужны наказанія для нарушителей. Поэтому въ VI, VII, VIII, IX, X главахъ говорится "о наказаніяхъ". Всъ правила, въ нихъ предлагаемыя, отличаются духомъ особенной гуманности. Нужно наказывать, но не жестоко, ибо жестокія наказанія развращають общество, способствують развитію наклонности ко злу. Нужно такъ устроить, чтобы подданные знали, что за всякое нарушеніе закона виновный не изб'єжитъ наказанія. "Употребленіе пытки противно здравому естественному разсужденію".

Для устраненія нарушеній закона нужно воспитать людей, нужно возбуждать въ нихъ любовь къ труду, отвращеніе къ праздности, какъ источнику всякаго зла. Надо воспитать въ людяхъ человъколюбіе, отучить отъ дерзости и пріучить къ бережливости, опрятности, чистотъ и другимъ хорошимъ наклонностямъ.

Таковы общія идеи "Наказа". Эти же идеи легли въ основу и всѣхъ другихъ сочиненій Екатерины II, которая очень любила писать. Она—самый плодовитый писатель своей эпохи: теперь издано уже 12 большихъ томовъ ея сочиненій, но это далеко не все еще. Императрица сама говоритъ, что она не могла равнодушно видѣть бумаги, чтобы не приняться за изложеніе своихъ мыслей. Она писала въ самыхъ разнообразныхъ видахъ и формахъ литературы: она вела обширнѣйшую переписку, изъ-подъ ея пера выходили педагогическія статьи, драмы, комедіи, сатиры, сказки, и нельзя сказать, чтобы въ этихъ литературныхъ упражненіяхъ проявлялась личность заурядная,—напротивъ, вездѣ обнаруживаются сильный умъ и немалый литературный талантъ.

Обращаемся къ педагогическимъ сочиненіямъ; они слъдующія: 1) "Инструкція князю Салтыкову при назначеній его къ воспитанію великихъ князей" и 2) "Собраніе учрежденій и предписаній касательно воспитанія въ Россіи обоего пола благороднаго и мѣщанскаго юношества", составленное при помощи Ив. Ив. Бецкаго. Цъль педагогическихъ мѣропріятій Екатерины — "произвести новую породу людей". Для этого надо удалить детей отъ родителей и предоставить ихъ хорошимъ воспитателямъ, которые бы выработали въ дътяхъ "умонаклоненіе" къ добру; эти новые люди будутъ полезными слугами родины и искоренять ненормальности русской жизни. "Инструкція" служить яркимъ примъромъ вліянія, оказаннаго на императрицу новыми педагогическими идеями Европы. Воспитатель долженъ быть помощникомъ и руководителемъ воспитанника; онъ долженъ облегчить ученику его самодъятельность и развить въ немъ умонаклоненіе къ добру; не должно при этомъ забывать и о физическомъ воспитаніи: "здравое тъло и умонаклоненіе къ добру составляють все воспитаніе". Поэтому правила и касаются укръпленія здоровья и развитія любви къ добру.

Для достиженія первой цѣли необходимо соблюдать простоту и умѣренность во всемъ: въ одеждѣ, пищѣ, снѣ, играхъ и т. п. "чтобы платье было какъ можно простѣе и легче"; "пища и питье да будутъ простыя и просто приготовленныя, безъ пряныхъ зелій и такихъ кореній, кои кровь горячатъ, и безъ многой соли; чтобы спали не мягко, но на тюфякахъ, а отнюдь не на перинахъ; поощрять нужно ко всякому движенію и игрѣ, ибо движеніе даетъ тѣлу и уму силы и здоровье". Что касается "умонаклоненія къ добру" или нравственнаго воспитанія, то идеаломъ этого воспитанія представляется доброе сердце, тихій нравъ, учтивость въ обхожденіи, снисхожденіе ко всѣмъ людямъ. "Главное достоинство наставленія дѣтей,—

говорить она, —должно состоять въ любви къ ближному, въ общемъ благоволеніи къ роду человѣческому, въ доброжелательствѣ ко всѣмъ людямъ, въ ласковомъ и снисходительномъ обхожденіи ко всякому, въ добронравіи непрерывномъ, въ чистосердечіи и благодарномъ сердцѣ..., чтобы вкоренялась въ душахъ справедливость, которая состоить въ томъ, чтобы не дѣлать законами запрещеннаго, въ любви къ истинѣ, въ щедрости, воздержаніи, въ умѣ, основанномъ на размышленіи, въ здравомъ о вещахъ понятіи и разсужденіи, совокупномъ съ трудолюбіемъ".—"Хвалы, даваемыя хорошему поведенію, хулы и пренебреженія хулы достойному суть тѣ способы, коими поощряется хорошее и отвращается дурное поведеніе. Въ награжденіи добрыхъ дѣлъ представить дѣтямъ надлежитъ честь, доброе имя и славу, а за дурныя дѣла стыдъ и поношеніе. Никакое наказаніе обыкновенно дѣтямъ полезно быть не можетъ, буде не соединено со стыдомъ, что учинили дурно".

Затыть въ "Инструкціи" говорится объ учебныхъ предметахъ. Но эта сторона мало привлекаетъ вниманіе Екатерины II. "Языки и знанія суть меньшая часть воспитанія изъ высочествъ. Доброд'єтели и добронравіе, состоянію и рожденію ихъ приличныя, должны составлять главнъйшую часть ихъ наставленія". Что касается самаго способа обученія, то оно должно соединяться съ лаской, а не съ принужденіемъ. "Искусство учителей будетъ состоять въ чтобы всякую науку и ученіе облегчить ученикамъ, колико возможно".-Между предметами обученія указаны: "географія (начавъ съ Россіи), астрономія, хронологія, математика, потомъ исторія, правовъдъніе, правила закона гражданскаго, древность, миоологія, генеалогія, о Россіи и ея производствахъ, физика и исторія художествъ. Изучать же искусства, напримъръ, музыку, писаніе виршей, не слъдуетъ: это только отнимаетъ время. Надо знать также языки, особенно русскій, да и вообще все образованіе должно быть больше русское. "Русское письмо и языкъ, надо стараться, чтобы знали, какъ можно лучше".

Къ педагогическимъ сочиненіямъ можно отнести "Гражданское начальное ученіе", написанное въ 1780 г. для цесаревича Александра и разошедшееся въ теченіе 2 недёль въ количествъ 20.000 экземпляровъ. Это, по словамъ Екатерины, "маленькая азбука изреченій, которая постоитъ за себя". Въ ней мы также находимъ мысли изъ "Наказа". Таковы, напримъръ: "Всякъ въ обществъ живушій подверженъ общественнымъ законамъ", "добрые законы направляютъ дъйствія гражданъ къ добру", "равенство всъхъ гражданъ состоитъ въ томъ, чтобы всъ подвержены были тъмъ же законамъ", "вольность есть право все то дълать, что законы дозволяютъ", "законы можно назвать способами, какими люди соединяются и сохраняются въ обществъ, и безъ которыхъ бы общество разрушилось", "добрый гражданинъ есть тотъ, который выполняетъ съ точностью всъ гражданскія обязательства, домашнія яко сынъ, яко брать, яко мужъ,

яко отецъ, яко получающій услуги, или яко отправляющій служеніе по состоянію, въ которомъ находится; общественныя, яко въ обществъ живущій, и дружескія, яко другь и добрый сосѣдъ".—"Доброй хозяйки должность есть: быть тихой, скромной, постоянной, осторожной, къ Богу усердной, къ свекру и свекрови почтительной, съ мужемъ обходиться любовно и благочинно, малыхъ детей пріучать къ справедливости и любви къ ближнему, слугъ и служанокъ содержать милостиво, предъ родственниками и свойственниками быть учтивой, добрыя ръчи слушать охотно, лжи и лукавства гнушаться; не быть праздной, но радътельной на всякое издъліе и бережливой въ расходахъ... Искусенъ человъкъ тотъ, у котораго въ домъ всъ живутъ хорошо и спокойно безъ ябедъ и наговоровъ, но въ приличномъ надзираніи... Естественно, челов'єкъ съ челов'єкомъ разнится мало; по ученію человъкъ съ человъкомъ разнится много. Всякое дитя родится неученымъ. Долгъ родителей есть дать дътямъ ученіе. Ученіе въ счастіи человъка украшаетъ, въ несчастіи служитъ прибъжищемъ. Книги суть зерцало: хотя и не говорятъ, всякому вину и порокъ объявляютъ".

Всѣ эти правила должны внѣдряться въ дѣтскую душу съ самаго ранняго возраста; для такой цѣли и предназначалась азбучка. Той же цѣли должны были служить и сказки "о царевичѣ Февеѣ" и "о царевичѣ Хлорѣ".

Царевичъ Февей, говорится въ первой сказкѣ, прозванный за красоту краснымъ солнышкомъ, былъ сынъ сибирскаго царя, "который подданныхъ своихъ любилъ, какъ отецъ дѣтей любитъ". Воспитанія Февея основано на началахъ простоты, естественности и благоразумія и было направлено къ укрѣпленію его здоровья и къ развитію въ немъ добродѣтели. "Царевичъ имѣлъ доброе сердце, былъ жалостливъ, щедръ, послушливъ, благодаренъ, почтителенъ къ родителямъ и наставникамъ своимъ; онъ былъ учтивъ, привѣтливъ и съ доброхотствомъ ко всѣмъ людямъ, не спорливъ, не упрямъ, не боязливъ, повиновался всегда и вездѣ истинѣ и здравому разсудку, любилъ говорить и слушать правду, лжи же гнушался". Плодомъ такого благоразумнаго воспитанія была счастливая и добродѣтельная жизнь.

Вторая сказка разсказываеть о царевичь Хлорь, сынь кіевскаго царя, жившаго еще до времень Кія. Царевичь быль похищень киргизскимь ханомь, который, желая испытать умь Хлора, заставиль его отыскать "розу безъ шиповъ" (т.-е. добродътель). Хлорь, несмотря на препятствія мурзы Лънтяга, хотъвшаго соблазнами отвратить юношу отъ цъли, отыскиваеть розу съ помощью царевны Фелицы и ея сына (разсудка).

Важное мъсто среди сочиненій Екатерины занимають ея драматическія произведенія (всего сколо 30 пьесъ). Ихъ можно разбить на три группы: 1) комедіи перваго періода, въ которыхъ затрагиваются недостатки стараго русскаго воспитанія; 2) бытовыя комедіи, направленныя противъ масоновъ и 3) историческія драмы, въ кото-

рыхъ она подражаетъ Шекспиру. Лучшими комедіями являются "О время" и "Именины госпожи Ворчалкиной".

Интересъ первой изъ нихъ сосредоточивается на трехъ лицахъ-Ханжахиной, Чудихиной и Въстниковой. Ханжахина напоминаетъ ханжу Критона Кантемировской сатиры; ея характеристику мы узнаемъ изъ разсказа ея служанки Мароы: "Иногда у насъ обыкновенныя службы, иногда чтеніе Минейчетіи, а иногда, покинувъ чтеніе, боярыня наша изволить намъ пропов'єдывать о молитв'є, воздержаніи и постъ... О постъ и воздержаніи она твердить всъмъ людямъ весьма часто, а особенно при раздачъ мъсячины и указнаго. Сама жъ никогда столько прилежности къ молитвъ не показываетъ, какъ въ то время, когда, приходя къ ней, должники требуютъ отъ нея за забранные по счетамъ товары платы. Она, швырнувъ однажды въ меня молитвенникомъ, столь сильно мнѣ голову расшибла, что я съ недѣлю принуждена лежать была: а за что? За то только, что я пришла во время вечерни доложить ей, что купецъ пришелъ за деньгами, которыя она, занявъ у него по шести процентовъ, отдала въ ростъ по шестнадцати со ста.-Проклятая безбожница,-кричала она на менятакой ли теперь часъ? Пришла ты, какъ сатана, искушать меня свътскими суетами тогда, когда вст мысли мои заняты покаяніемъ и отъ всякаго о свъть семъ попеченія удалены... Не можно никакъ къ ней примъниться: странный весьма человъкъ; иногда не хочетъ, чтобы ей говорили, а иногда и въ самой церкви сама безъ умолку и безъ конца болтаетъ. Говоритъ, что гръшно осуждать ближняго, а сама всехъ судитъ, о всехъ переговариваетъ; особливо молодыхъ барынь терпъть не можеть; и кажется ей, что онъ все не такъ дълаютъ, какъ бы, по митию ея, дълать надлежало... Она встаетъ по утру въ шесть часовъ и, следуя древнему похвальному обычаю, сходить съ постели на босу ногу; сошедъ, оправляеть передъ образами лампаду; потомъ прочитаетъ утреннія молитвы и акаеисть; потомъ чешетъ свою кошку, обираетъ съ нея блохъ и поетъ стихи: блаженъ, кто и скоты милуетъ! А при семъ пъніи и насъ также миловать изволить, иную пощечиной, иную тростью, а иную бранью и проклятіемъ. Потомъ начинается заутреня, во время которой то бранитъ дворецкаго, то шепчетъ молитвы, то посылаетъ провинившихся наканунъ людей на конюшню пороть батажьемъ, то подаетъ попу кадило"... Не лучше Ханжихиной и Въстникова съ Чудихиной. Объ онъ ярыя противницы образованія, и въ особенности женскаго. "Съ тъхъ поръ, какъ свътъ совсъмъ сталъ превратенъ, и науки-то чужія врагъ къ намъ принесъ, такъ все стало и дурно и время-то безтолково", говоритъ Чудихина; а въ другомъ мъсть она спрашиваетъ: "на что дъвку учить грамотъ? Имъ ни къ чему грамота не надобна. Меньше дъвка знаетъ, такъ меньше вретъ. Я принуждена была матушкъ своей побожиться, что до 50 лътъ пера въ руки не возьму".

Если въ комедіи "О время" выставлены старые враги просвъщенія, то въ "Именинахъ госпожи Ворчалкиной" изображаются его

враги новой формаціи. Щеголь Фирлюфюшковъ является подобіємъ Кантемировскаго Медора. Онъ говоритъ смѣсью русскаго языка съ французскимъ, хвалится, что всю ночь играетъ въ карты. Свое времяпровожденіе онъ изображаеть въ такихъ чертахъ. "Belle demande! Гдѣ я пробыть. А та toilette, голубка, à та toilette... Гдѣ можно такъ рано индѣ быть.—Вчера послѣ ужина я всю ночь проигралъ въ карты. Легъ те соиснег въ шестомъ часу аргès minuit. Всталъ сегодня въ часъ и теперь такая мигрена, и такъ въ носу грустно, что сказать не можно. Нѣтъ ли еаи de luce понюхать? Боюсь... чтобъ отъ слабости не упастъ"... Подъ пару Фирлюфюшкову дочь Ворчалкиной, Олимпіада, которая отказывается отъ замужества, лишь бы только мать позволила ей ѣздить на балы и въ театры.

Историческія драмы Екатерины II относятся ко второму періоду ея литературной дъятельности. Ихъ двъ: "Историческое представленіе изъ жизни Рюрика" и "Начальное управленіе Олега"; по формъ онъ являются подражаніемъ историческими хроникамъ Шекспира. По содержанію, одна изъ нихъ представляеть собой развитіе легендарнаго сюжета, другая основана отчасти на преданіи, отчасти на лістописномъ повъствованіи. И этими пьесами императрица пользуется, какъ средствомъ для пропаганды усвоенныхъ ею просвътительныхъ идей. Напр., Рюрикъ, дъйствующее лицо въ первой драмъ, представляется весьма гуманнымъ и мудрымъ правителемъ; въ судъ надъ Вадимомъ онъ руководствуется теми идеями, которыя выражены въ "Наказъ". "Пусть Рюрикъ, -- говоритъ онъ, -- въ сей день окажется, каковъ онъ есть; онъ, видя винныхъ предъ собою, съ горячею ревностью возьмется всегда за изследование общему добру причиненнаго ущерба или обиды; но кой часъ вина уже извъстна, винной изобличенъ, и надлежитъ, вынувъ мечъ, приступить ко мщенію (вынимаеть мечь изъ ноженъ), тогда мечь тоть, который не выпаль никогда изъ моей десницы, благодаря боговъ, противу общихъ непріягелей (уронитъ мечъ), падаетъ изъ дрожащихъ рукъ моихъ, и въ винномъ вижу я лишь человъка". Подобныя же идеи вкладываются въ уста и другихъ дъйствующихъ лицъ объихъ драмъ. Появленіе второй драмы относится къ тому времени, когда императрица и Потемкинъ заняты были такъ называемымъ греческимъ проектомъ: драма, изображавшая побъдоносный походъ Олега на Царьградъ, была отраженіемъ ихъ идеи образованія новой имперіи.

Драматическія произведенія третьяго періода литературной діятельности Екатерины направлены противъ масонства. Это слідующія комедіи: "Тайна противонелівпаго общества, открытая непричастнымъ оному", "Шаманъ Сибирскій", "Обманщикъ" и "Обольщенный". Полемизируя противъ масонства, императрица часто несправедливо отождествляла его съ тімъ шарлатанствомъ, представителями котораго были такіе quasi масоны, какъ Калліостро, Месмеръ и др., совершавшіе всевозможныя плутовскія проділки и обиравшіе довірчивыхъ людей. Первый выведенъ ею въ комедіи "Обманщикъ" подъ

именемъ Калифалкжерстона, который говоритъ о себъ, что онъ малые алмазы передълываетъ въ большіе и можеть дълать золото, что онъ знаетъ средство противъ всъхъ бользней, что онъ имъетъ силу вызывать духовъ, что недавно съ того свъта являлся ему Александръ Македонскій. Въ комедіи "Обольщенный" изображается отецъ семейства, Радотовъ (т.-е. Болтуновъ, отъ французскаго глагола radoter болтать), попавшій въ общество обманщиковъ, которыхъ зовуть мартышками (намеки на мартинистовъ), которые находятся въ сношеніяхъ, съ духами, дълаютъ золото, алмазы и т. п. Такой же пройдохашардатанъ выводится и въ "Шаманъ Сибирскомъ" подъ именемъ Абманъ-лая, котораго привезло въ Петербургъ изъ Сибири семейство Бобиныхъ. Этотъ Шаманъ "по лицу узнаетъ умоначертаніе человѣка", занимается вызываніемъ мертвецовъ, своими плутнями выманиваетъ себъ у всъхъ денегъ "колико могъ". Въ "Тайнъ противунелъпаго общества" пародируются правила масонскихъ ложъ. Здъсь представляется "пересмотръ новопосвящаемымъ масонскихъ тетрадей". Последняго подводять къ начальнику ложи, который, указывая на корзину съ тетрадями, приказываетъ ему вынимать одну тетрадь за другою и прочитывать ихъ заглавія. Принимаемый членъ береть одну тетрадь и читаетъ: "Орвіентатъ". "Что вы объ этомъ думаете?" спрашиваетъ начальникъ. -- "Это гакая нелепость, -- отвечаетъ онъ, -которую надо бросить". "Ну, такъ бросьте же ее, — говоритъ начальникъ, указывая на каминъ, -- и возьмите другую". Послъ пересмотра всъхъ масонскихъ тетрадей, заключавщихся въ корзинъ, принимаемому члену объясняются эмблемы противонельпаго общества. Эти эмблемы: 1) въникъ, орудіе, какимъ исправляютъ дътей. "Сіе орудіе, — говоритъ авторъ, - напоминаютъ новопринятому, что всѣ тѣ, кои, не слѣдуя по стезямъ здраваго разсудка, совращаютъ его съ пути прямого разума, подобны дътямъ. 2) Родъ широкой и длинной простыни для качанія, посрединѣ которой написано № 1-й non plus ultra (предѣлъ, его же на прейдеши). Сіе новопринятымъ напоминаеть, что тоть, кто дозволяеть себя телеснымъ или душевнымъ образомъ качать, подаеть худое митие о своемъ благоразумии. 3) Ротъ въвающий. Сіе значитъ, что та же сказка, а особливо если она нелъпа, скучна и безъ вкуса, конечно, произведетъ зъвоту". Наконецъ излагается краткій катихизись общества, состоящій въ нъсколькихъ вопросахъ начальника и отвътахъ принимаемаго члена. В. "Въ какую игру дъти съ завязанными глазами играютъ?"-О. "Въ жмурки". В. "Надобно ли имъть завязанные глаза или помраченное зръніе, чтобы видъть яснъе дневное и ночное свътило, или чтобы пріобръсти какое человъческое знаніе? О. ... "Какъ для одного, такъ и для другого нътъ ничего лишняго ни въ самихъ глазахъ, ни въ разумъніи человъческомъ".-Подъ дътьми, играющими въ жмурки съ завязанными глазами, разумъются масоны. "Они раздъляются на большихъ и малыхъ детей. Малыя дети-те, которыхъ обманываютъ, большія детитѣ, которыя безпрестанно обманывають другихъ, многократно сами

въ обманъ вдаются. Чтеніе масоновъ похоже на сказки кормилицы о домовыхъ дѣдушкахъ, кикиморахъ и химерахъ, привидѣніяхъ и изступленіяхъ, а всѣ масонскіе обряды, "необычайныя и странныя тѣлодвиженія" походятъ на обезьянство".

Такимъ образомъ, какъ видимъ, комизмъ въ указанныхъ пьесахъ является чисто внъшнимъ. Императрица или не хочетъ понять или дъйствительно не понимаетъ серьезной стороны въ масонствъ и только грубо высмъиваетъ нъкоторыя его внъшне-отрицательныя стороны, не замъчая, что онъ заслоняются очень хорошими стремленіями къ благу человъчества, или же она (можетъ-быть, и намъренно) смъшиваетъ его съ грубымъ шарлатанствомъ.

Наконецъ виднымъ средствомъ пропаганды просвътительныхъ идей послужили для Екатерины журнальныя статьи, помъщавшіяся во "Всякой Всячинъ" (изданіе статсъ-секретаря Козицкаго, подъ руководствомъ императрицы) и въ "Собесъдникъ любителей россійскаго слова" (изданіе кн. Е. Р. Дашковой). "Всякая Всячина" послужила образцомъ появившихся у насъ вскоръ сатирическихъ журналовъ (издававшихся Новиковымъ, Чулковымъ и др.). Тонъ журнала— "улыбательный", статьи представляли собой легкіе, веселые очерки и размышленія; все другое, какъ могущее вызвать скуку, исключалось. Въ "улыбательномъ" духъ писала и сама императрица. Ея статьи выходили подъ заглавіемъ "Были и небылицы". "Мой дѣдушка, — говоритъ Екатерина въ "Быляхъ и небылицахъ", —ничего такъ не любитъ, какъ смъшить кого, и если не удастся ему возбудить смъха, то онъ старается произвести, по крайней мъръ, легкую улыбку, подобно какъ искусный врачь производить испарину ... Въ содержаніи своихъ статей она избъгала затрагивать отдъльныя личности, старалась говорить о недостаткахъ отвлеченно. Она не хочетъ поглубже посмотръть на дъло; она лишь слегка осмъиваетъ недостатки жизни общественной.

#### Библіографія:

Сочиненія имп. Екатерины II, изд. Ак. Наукъ, подъ редакціей А. Н. II ыпина, 12 томовъ, СПБ. 1901—1907.

Бильбасовъ. Дидро въ Петербургъ. СПБ. 1884.

Наказъ, изд. И антелбева, СПБ. 1893.

Каллашъ. Что сдълала Екатерина II для русскаго народнаго просвъщенія. М. 1899. А ванасьевъ Русскіе сатирическіе журналы 1769—1774. М. 1859.

Пекарскій. Матеріалы для исторіи журнальной и литературной дѣятельности Екатерины II (Зап. Ак. Наукъ, т. III, 1863).



#### ГЛАВА XIX. **Н. И. Новиковъ.**

Среди журналистовъ Екатерининскаго времени, пропагандировавшихъ новыя идеи, самое видное мъсто принадлежитъ Новикову. Онъ происходилъ изъ дворянъ Московской губерніи, родился въ 1744 г. въ селъ Тихвинскомъ, Бронницкаго уъзда. Образование Новиковъ получиль въ московской университетской гимназій, гдф, впрочемъ, учился неусердно и по малоуспъшности въ иностранныхъ языкахъ долженъ былъ оставить гимназію до окончанія курса. Недостатки училищнаго образованія Новиковъ старался потомъ восполнить самообразованіемъ, чтеніемъ книгь и знакомствомъ съ образованными людьми. Со временемъ онъ становится передовымъ человъкомъ, обладающимъ познаніями и образованностію едва ли не большею, чтить другіе получали путемъ систематическаго обученія. Особенно его вниманіе привлекають русская исторія и литература. Ему удалось сблизиться съ московскими профессорами; это сближение становится еще тыснъе, когда онъ сталъ увлекаться масонствомъ и познакомился съ профессоромъ Шварцемъ.

Выйдя изъ гимназіи, Новиковъ поступилъ на службу въ лейбъгвардіи Измайловскій полкъ и вскорѣ былъ прикомандированъ къ комиссіи для составленія проекта новаго уложенія. Здѣсь онъ, въ качествѣ секретаря, въ теченіе двухъ лѣтъ (1767—1768 гг.) велъ протоколы засѣданій. Для его будущей литературной дѣятельности эти занятія имѣли большое значеніе: въ комиссіи онъ сталкивался съ выборными отъ всей Россіи, и это давало ему возможность познакомиться съ отдѣльными частями государства, узнать объ ихъ потребностяхъ, недостаткахъ и тѣмъ самымъ приготовиться къ своей будущей журнальной работѣ. По выходѣ изъ комиссіи онъ покидаетъ и военную службу и посвящаетъ себя литературной дѣятельности: онъ

начинаетъ издавать журналъ "Трутенъ" въ 1769 г. "Трутенъ" первоначально отличался прямотой и смълостью; его сатира не была "улыбательной", какъ сатира Екатерины; она била смъло и увъренно, не въ общихъ намекахъ расплывалась, а часто направлена была на опредъленныя лица; личная сатира, по мнънію Новикова, необходима. Противъ такого направленія возстала "Всякая всячина", и Новиковъ долженъ былъ стать осторожнъй. Его "Трутень" начинаетъ мало-помалу ослаблять тонъ своей сатиры.

Останавливался "Трутень" больше всего на вопрост о просвъщении. Онъ упрекаетъ русскихъ людей за то, что они отказались отъ своего прошлаго и сдълались слъпыми подражателями французовъ, что старое добро они промъняли на новое зло. Это не значитъ, что западное просвъщеніе худо. Новиковъ отлично понимаетъ превосходство Запада, уважаетъ западное просвъщеніе: онъ только возстаетъ противъ внъшняго безсознательнаго заимствованія. Далеко не все, конечно, и въ старой Россіи было хорошо, мы много зла унаслъдовали отъ нея, и Новиковъ останавливается на этихъ темныхъ родныхъ сторонахъ русской жизни. Онъ видитъ невъжество русскихъ, ихъ суевъріе, нравственную грубость, дикость. Онъ видитъ злоупотребленія, которыя возникаютъ какъ въ общественныхъ, такъ и въ личныхъ ихъ отношеніяхъ. Злоупотребляютъ своей властью администраторы, злоупотребляютъ помъщики; послъдніе не считаютъ крестьянъ за людей и всячески издъваются надъ ними.

Тъхъ же вопросовъ касается Новиковъ и во второмъ своемъ журналъ "Живописецъ", издававшемся въ 1772 и 1773 гг. Здъсь онъ повторяетъ свое сожаленіе, что мы забыли свои добрыя начала и принялись слъпо подражать Западу, но подражать не тому, чему дъйствительно бы слъдовало, напр., наукамъ и искусствамъ, а тому, къ чему вовсе не подобаетъ стремиться-внъшности и мелочамъ лишнимъ и ненужнымъ. Съ "Живописцемъ" повторилась прежняя исторія. Сначала тонъ его сатиры былъ різокъ и задіваль личности, но затъмъ постепенно ослабълъ. Подъ конецъ существованія журнала сатира совершенно исчезла изъ него. Появились оды, сентиментальныя пасторали, которыя были первыми признаками зарожденія сентиментализма въ Россіи. Въ 1774 г. Новиковъ началъ издавать третій журналь "Кошелекъ"; въ немъ онъ преслъдуетъ прежнія ціли, рисуя русскіе пороки и недостатки. Этоть журналь по силъ своей сатиры и по своей художественности гораздо ниже двухъ первыхъ.

Прекращеніемъ изданія "Кошелька" закончился первый періодъ сатирической д'вятельности Новикова, когда онъ хот'єлъ вліять на общество отрицательнымъ путемъ,—путемъ сатиры. Главной своей ц'влью Новиковъ ставилъ распространеніе просвъщенія, которое должно уничтожить темныя стороны русской жизни. Но онъ увид'єлъ, что сатира не всегда достигаетъ своей ц'вли, не всегда оказывается д'виствительной. Часто она вызываетъ только протесты, противод'єй-

ствіе, но не исправленіе. И вотъ Новиковъ приходить къ убъжденію, что лучше действовать положительнымъ путемъ, --путемъ выясненія необходимости и значенія просв'єщенія. Нужно распространять полезныя знанія, знакомить русскихъ съ ихъ историческимъ прошлымъ, разъяснять имъ настоящее, знакомить съ русской литературой. Къ такимъ выводамъ пришелъ Новиковъ во время издательства своихъ сатирическихъ журналовъ. Онъ начинаетъ печатать "Опытъ историческаго словаря о россійскихъ писателяхъ", въ которомъ были собраны извъстія о русскихъ писателяхъ "изъ разныхъ печатныхъ и рукописныхъ книгъ и словесныхъ преданій". Въ 1773 г. онъ принимается за изданіе еще болье замычательнаго труда, именно "Древней Россійской Вивліовики". Въ составъ этого труда вошло описаніе россійскихъ посольствъ въ другія государства, свадебныхъ обрядовъ и разныхъ историческихъ и географическихъ достопримъчательностей, ръдкія грамоты и многія сочиненія писателей древняго періода. Многое изъ этого матеріала было переиздано, но многое еще не имъло случая быть перепечатаннымъ и извъстно намъ только изъ "Вивліовики". Всякому изслъдователю приходится до сихъ поръ пользоваться этимъ пособіемъ — изданіемъ "Вивліоники". Новиковъ разсчитывалъ возбуждать при ея помощи любовь къ Россіи и распространять полезныя идеи. Онъ самъ говорить, что цълью изданія было "начертаніе нравовъ и обычаевъ нашихъ предковъ, чтобы мы познали великость духа ихъ, украшеннаго простотою". "Полезно знать нравы, обычаи и обряды древнихъ чужеземныхъ народовъ, но гораздо полезнъе имъть свъдънія о своихъ прародителяхъ; похвально любить и отдавать справедливость достоинствамъ иностранныхъ, но стыдно презирать и своихъ соотечественниковъ, а еще паче гнушаться оными".

Кромѣ "Вивліовики" въ первый же годъ изданія вышла старинная книга "Древняя россійская гидрографія", содержащая описаніе "Московскаго государствъ рѣкъ, озеръ, протоковъ, кладязей, и какіе на нихъ городы и урочища и на какомъ оныя разстояніи". Сочиненіе это было издано, какъ памятникъ старины и какъ матеріалъ для изученія древней русской исторіи, а "паче всего для обличенія несправедливаго мнѣнія тѣхъ людей, которые думали и писали, что до времени Петра Великаго Россія не имѣла никакихъ книгъ, окромѣ церковныхъ, да и то будто только служебныхъ". Послѣ "Идрографіи" Новиковъ издалъ "Исторію о невинномъ заточеніи ближняго боярина, Артамона Сергієвича Матвѣева". "Скиескую исторію стольника Андрея Лызлова" и "Повѣствователь древностей Россійскихъ". Всего было издано около 20 томовъ.

Въ 1779 г. Новиковъ переселился въ Москву. Дѣятельность его получаетъ еще болѣе широкій и филантропическій характеръ, чѣмъ въ Петербургѣ, и это было слѣдствіемъ его сближенія съ масонами. Съ масонствомъ Новиковъ познакомился еще раньше въ 1775 г., когда, по его собственнымъ словамъ, онъ находился на распутіи

между вольтеріанствомъ и религіей и не имълъ точки опоры или краеугольнаго камия, на которомъ онъ могъ бы основать свое душевное спокойствіе. Сначала Новиковъ вступилъ въ англійское масонство, не связывая себя никакими обязательствами, но вскоръ потомъ перешелъ въ ложу барона Рейхеля, гдъ все вниманіе было обращено на самопознаніе и нравственное усовершенствованіе. Масонство привлекало Новикова еще и своимъ политическимъ характеромъ, обрядамъ же и символамъ масонства онъ не придавалъ особенно большого значенія: онъ искалъ въ масонствъ внутренняго усовершенствованія и разръшенія общественныхъ вопросовъ. Истиннымъ масономъ въ лучшемъ смыслъ этого слова сдълался Новиковъ послъ своего знакомства съ Ив. Егор. Шварцемъ. "Въ одно утро, -- говоритъ Новиковъ, -- пришелъ ко мић итмикъ, съ которымъ я, поговоря, сделался во всю жизнь, до самой его смерти, неразлучнымъ; этотъ нъмчикъ былъ И. Е. Шварцъ". Въ виду такого вліянія последняго на Новикова не лишне будеть на немъ несколько остановиться.

Свъдънія о Шварцъ мы можемъ почерпнуть изъ словаря Шевырева и изъ статьи Аванасьева "Н. И. Новиковъ", помъщенной въ Библіографическихъ Запискахъ" (1858 г. 6-я книга). Въ 1776 г. Шварцъ прі вхалъ въ Москву съ педагогическими цълями. Воспитанный на родинъ на сочиненіяхъ Бема, онъ привезъ съ собой и увлеченіе мистицизмомъ. Научившись русскому языку, онъ такъ ревностно началь заботиться объ образованіи молодыхъ людей, что скоро возбудилъ къ себъ сочувствіе и благодарность всего московскаго общества. "Все это исполнило меня райскими ошущеніями, говорить онъ въ своей автобіографической запискъ: я желаль выразить благодарность свою народу столь благородному, столь жаждущому науки. Я приходилъ въ негодованіе, видя, что недостойные своекорыстные иностранцы обманываютъ многихъ благородныхъ отцовъ и матерей, которые горячо желаютъ дътямъ добра, но не им'ьють настолько образованія, чтобы знать, какъ следуеть приняться за діло. Потому я рішился устроить общество, которое бы устранило это эло, т.-е. 1) по возможности распространяло бы въ публикъ правила воспитанія; 2) поддерживало бы типографское предпріятіе Новикова переводомъ и изданіемъ полезныхъ книгъ и 3) старалось бы или привлекать въ Россію иностранцевъ, которые были бы способны давать воспитаніе, или, что еще лучше, воспитывать на свой счеть учителей изъ русскихъ".

Такое общество и удалось устроить ему вмѣстѣ съ Новиковымъ, о литературной дѣятельности котораго Шварцъ давно слыхалъ и натріотическими просвѣтительными идеями котораго самъ увлекался. Въ свою очередь и Новиковъ, познакомившись со Шварцемъ, проникся высокими просвѣтительными идеями послѣдняго. Оба они начинаютъ стремиться къ образованію народа на религіозно-нравственныхъ началахъ и къ улучшенію его матеріальнаго благосостоянія путемъ

благотворительности. Открытіе школъ для распространенія грамотности въ народъ, изданіе книгъ, устройство типографіи, подготовка учителей съ командированіемъ ихъ для усовершенствованія въ наукахъ за границу, устройство больницъ, аптекъ, - вотъ тъ задачи, которыя ставили себъ Новиковъ и Шварцъ и которыя они начали приводить въ исполнение со времени перевада Новикова въ Москву. Въ 1779 г. Новиковъ беретъ въ аренду на 10 лътъ университетскую типографію, и здѣсь печатается много книгъ, преимущественно религіозно - мистическаго и нравствешнаго содержанія; издаются также учебники. Книги изъ типографіи разсылаются по различнымъ учебнымъ заведеніямъ, больше всего по духовнымъ семинаріямъ. Всъхъ книгь было разослано больше, чемъ на 3.000 руб. Затемъ Новиковъ открыль нъсколько книжныхъ лавокъ не только въ Москвъ, но и въ другихъ городахъ-въ Ярославлъ, Смоленскъ, Вологдъ, Твери, Казани, Тулъ, Глуховъ, Кіевъ и др., а въ Москвъ, кромъ того, основалъ первую публичную библіотеку, гдт бтаные люди могли читать книги безплатно; такія библіотеки онъ основаль также и въ провинціи. Вообще д'вятельность Новикова въ первые три года изумительна. За это время онъ выпустилъ изъ типографіи столько книгъ, сколько не вышло въ 24 года ея прежняго существованія. Вмъстъ съ университетской типографіей Новиковъ взялъ на себя и изданіе "Московскихъ Въдомостей"; онъ такъ подняль эту газету, что число подписчиковъ съ 600 возрасло до 4.000. Этому подъему способствовало, между прочимъ, и то, что вмъстъ съ "Въдомостями" Новиковъ издавалъ и первый дътскій журналъ, имъвшій у насъ большое вліяніе—"Дътское Чтеніе", выходившій съ 1783 по 1789 г.

Между тымъ Шварцъ дыйствовалъ на педагогическомъ поприщъ. Преподавая немецкій языкъ, онъ знакомиль студентовъ съ лучшими произведеніями нізмецкой литературы. Въ 1779 г. при Московскомъ университетъ была основана "педагогическая семинарія", предназначенная для приготовленія преподавателей и профессоровъ, и ея директоромъ былъ назначенъ Шварцъ. Семинарія, благодаря матеріальной поддержкѣ частныхъ лицъ (Лемидовъ пожертвовалъ 20.000, самъ Шварцъ-5.000 руб.) и усердію Шварца, работала съ уситкомъ. Въ это же время Шварцъ первый начинаетъ читать публичныя лекціи; у себя на дому онъ устраивалъ "для людей всякаго рода и званія" чтенія о трехъ родахъ познанія: любопытномъ, пріятномъ и полезномъ. "Любопытнымъ познаніемъ здісь, -- говорить онъ въ началі своего курса, - названо такое, которое питаетъ намъ разумъ, но не есть необходимо для пользы в в чной, будущей жизни или спокойствія духа. Любопытное познаніе заставляєть насъ познавать, напр., отъ чего громъ? что такое воздухъ? какимъ образомъ земля производитъ растенія? и прочее сему подобное. Познаніе пріятное есть живопись, стихотворство, музыка и т. д. Оно удовлетворяеть нашъ слухъ, наше зръніе и воображеніемъ питаетъ нашъ разумъ. Познаніе полезное есть необходимое для человъка. Оно научаеть насъ истинной любви, молитвъ и стремленію духа къ высшимъ понятіямъ. Къ симъ-то последнимъ познаніямъ человекъ стремиться долженъ для своего блага: ибо онъ въ сей жизни только путешественникъ, а въ будущей гражданинъ". Эта программа лекцій Шварца показываетъ, что общій строй его міросозерцанія быль религіозно-мистическій или масонскій. Знаніе у него должно подчиняться въръ, но онъ признаетъ и самостоятельное знаніе, -- науку, хотя это знаніе и не можетъ создать блаженства и замънить полезнаго познанія. Какъ человъкъ, истинно религіозный, Шварцъ возмущался скептическимъ и энциклопедистовъ матеріалистическимъ **ученіем**ъ и всѣми силами старался противодъйствовать этому ученію и мъшать его распространенію среди русскихъ людей. Въ противовъсъ матеріалистическому направленію онъ старался натолкнуть русскихъ на путь религіозно-нравственнаго образованія; въ такомъ направленіи онъ велъ свое преподавание въ университетъ, а также читалъ публичныя лекціи. Преподаваніе Шварца имъло большое значеніе; изъ его школы вышло не мало ученыхъ людей и общественныхъ дъятелей, работавшихъ въ Екатерининскую и Александровскую эпохи.

Такого же направленія, какъ и Шварцъ, держался Новиковъ. Въ своихъ новыхъ журналахъ— "Московское изданіе" (1781 г.), "Вечерняя заря" (1782 г.) и "Покоющійся Трудолюбецъ" (1784 г.) онъ Шварца и старался проводить просвътительныя поддерживалъ положительнымъ путемъ. Понятно, что такая самоотверженная дъятельность не могла остаться незамъченной. Вокругъ Новикова и Шварца образуется кружокъ, въ числъ членовъ котораго было много богатыхъ людей, жертвовавшихъ значительныя суммы для просвътительныхъ и благотворительныхъ цълей. Изъ этого кружка въ 1782 году образовалось "Дружеское ученое общество", открытое съ разръшенія правительства и взятое подъ покровительство московскаго главнокомандующаго графа Чернышева и митрополита Платона. Общество быстро увеличивалось и считало въ числъ своихъ членовъ наиболъе просвъщенныхъ и даровитыхъ людей, каковы были: И. В. Лопухинъ, Гамалъя, И. П. Тургеневъ, Херасковъ, Чулковъ, Майковъ, князья Трубецкіе и др. Задача общества та же, что и Новикова и Шварца, съ которыми мы уже знакомы, но разница въ томъ, что общество разрабатываетъ эту задачу въ деталяхъ. Дъятельность общества носила масонскій характеръ. Черезъ два года "Дружеское ученое общество" было преобразовано въ "Типографическую компанію". Цъли и задачи "Компаніи" остались прежними, только д'вятельность ея, вытекавшая и прежде изъ масонскихъ началъ, теперь получила еще болѣе масонскій характеръ.

Желая противодъйствовать энциклопедическому направленію, общество издаетъ почти исключительно религіозно-мистическія произведенія и распространяетъ ихъ по удешевленнымъ цѣнамъ. Одинъ изъ членовъ общества, Невзоровъ, говоритъ объ этомъ времени: "Цѣлое море душеспасительныхъ книгъ было противопоставлено адской водъ вольнодумческихъ и безбожныхъ сочиненій". Такой строго-масонскій характеръ общество начало пріобрътать еще съ 1782 г., когда въ Россіи появилась новая система масонства въ формъ такъ называемаго розенкрейцерства, занесенная въ Россію Шварцемъ послъ его поъздки за границу.

Въ 1784 году Шварцъ умеръ. Во главѣ общества остался одинъ Новиковъ, и оно получило названіе Новиковскаго. Со времени преобразованія общества въ "Типографическую компанію" въ обществѣ началось усиленное развитіе филантропической дѣятельности. Средства для нея доставляли богатые и вліятельные члены, изъ которыхъ одинъ — московскій купецъ Г. М. Походяшинъ — подъ вліяніемъ рѣчи Новикова по поводу голода въ Москвѣ въ 1787 г., отдалъ обществу свое милліонное состояніе. Другіе также жертвовали очень много, напр., Лопухинъ, князь Рѣпнинъ и др.

Несмотря на такую благотворную дъятельность, Новиковъ и его общество во многихъ возбуждали неудовольствіе и вскоръ подверглись преслъдованію правительства, которое начало съ того, что запретило нъкоторыя статьи и не позволило Новикову продолжать аренду университетской типографіи и изданіе "Московскихъ Въдомостей", когда въ 1789 году истекъ срокъ 10-лътняго контракта. Запрещая возобновить контрактъ, Екатерина писала: "Новикову не отдавать типографіи: с'est un fanatique". Въ другомъ мъсть она отозвалась о немъ, какъ о человъкъ умномъ, но опасномъ.

При такомъ положеніи "Типографическая компанія" не могла существовать и въ 1791 г. закрылась. За закрытіемъ "компаніи" послъдовало вскоръ и совершенное уничтожение и всего Новиковскаго общества. Объ этомъ уничтожении Лопухинъ такъ разсказываетъ въ своихъ запискахъ: "Наконецъ въ апрълъ 1792 г. ръшилось много разъ предпринимаемое поражение нашего общества. Вдругъ всъ книжныя лавки въ Москвъ запечатали, такъ же типографію, книжные магазины Новикова и домы его наполнили солдатами, и онъ изъ подмосковной взятъ былъ подъ тайную стражу съ крайними предосторожностями и съ такими воинскими нарядами, какъ будто на волоскъ тутъ висъла цълость всей Москвы". Нъкоторое время, около 3-хъ недъль, Новиковъ содержался въ Москвъ, а потомъ быль отвезенъ въ Шлиссельбургскую крипость, гди и пробыль 4 года. Вмъстъ съ Новиковымъ были арестованы и другіе; И. П. Тургеневъ и князь Н. И. Трубецкой были сосланы въ деревню, а Лопухинъ остался въ Москвъ только "ради дряхлаго и больного своего отца".

По смерти Екатерины II императоръ Павелъ въ первый же день своего царствованія освободилъ Новикова. Выйдя изъ крѣпости, Новиковъ прожилъ не долго; здоровье его было расшатано. Но до конца своей жизни онъ сохранилъ бодрость духа и остался вѣренъ своимъ убѣжденіямъ. "Помните, — говорилъ онъ одному изъ своихъ знакомыхъ незадолго до кончины: — всѣ науки сходятся въ религіи; лишь въ ней одной разрѣшаются ихъ важнѣйшія проблемы! Безъ

нея никогда не доучитесь, а притомъ и не будете спокойны". Умеръ Н. И. Новиковъ 31 іюля 1798 года.

Такова была судьба одного изъ лучшихъ людей просвътительнаго въка Екатерины, больше всъхъ заботившагося объ истинномъ просвъщении русскаго народа. Одни дълятъ дъятельность Новикова на три, другіе на два періода. Это дъленіе можетъ быть основано только на характеръ тъхъ средствъ, путемъ которыхъ Новиковъ преслъдовалъ свою постоянную и неизмънную цъль—просвъщеніе русскаго народа; дъйствительно, при одной цъли средства просвъщенія у него были различны. Сначала онъ прибъгалъ къ отрицательной борьбъ съ невъжествомъ, пользуясь сатирой, но затъмъ онъ покинулъ атотъ отрицательный методъ и перешелъ къ положительному, а къ концу своей дъятельности у него явился синтезъ первыхъ двухъ пріемовъ, и онъ прибъгалъ какъ къ сатиръ, такъ и къ положительному воздъйствію на читателей и на общество. Но всегда и вездъ онъ оставался върнымъ борцомъ за просвъщеніе.

#### Библюграфія:

Журналы Новикова переизданы Ефремовымъ. "Трутень". СПБ. 1865 и "Живописецъ". СПБ. 1864. Кромѣ того, "Трутень", "Живописецъ" и Кошелекъ" изданы въ "Дешевой Библіотекъ" А. С. Суворина. Незеленовъ, Н. И. Новиковъ, издатель журналовъ. 1769—1785 гг. СПБ. 1875. Лонгиновъ. Новиковъ и Московскіе мартинисты. М. 1867. Пезеленовъ. Литературныя направленія въ Екатерининскую эпоху. СПБ. 1889. В. Якушкинъ. П. И. Новиковъ (въ сборникѣ "Починъ". М. 1895).





#### ГЛАВА ХХ.

#### Д. И. Фонвизинъ.

Слыша съ высоты престола проповѣдь освободительныхъ и просвѣтительныхъ идей, русское общество выдвинуло въ Екатерининскую эпоху цѣлый рядъ ревностныхъ защитниковъ просвѣщенія. Эта защита была, какъ мы видѣли, дѣломъ Новикова, ей же были посвящены многочисленные журналы начала царствованія Екатерины, и она же стала предметомъ заботъ многихъ писателей этой эпохи. Одни изъ нихъ исключительно пользовались сатирой, другіе прибѣгали къ восхваленію дѣлъ государыни. Среди писателей перваго рода самое видное мѣсто занималъ Д. И. Фонвизинъ\*).

Родился Фонвизинъ въ Москвъ З апръля 1745 г.; происходилъ изъ лифляндскаго рыцарскаго рода, выъхавшаго въ Москву еще въ XVI въкъ и совершенно обрусевшаго. Первоначальное образованіе Фонвизинъ получилъ подъ руководствомъ своего отца, который, какъ вспоминаетъ Фонвизинъ въ "Чистосердечномъ Признаніи", "былъ человъкъ большого здраваго разсудка, но не имълъ случая, по тогдашнему образу воспитанія, просвътить себя ученіемъ", однако былъ довольно начитанъ, преимущественно въ сочиненіяхъ нравоучительнаго характера. Представляя своего отца человъкомъ стараго времени, отличающимся такими достоинствами, какихъ не имъется въ "нынъшнемъ обращеніи свъта", Фонвизинъ даетъ возможность указать прототипъ для созданнаго имъ Стародума: тъ сентенціи личной и общественной морали, которыя влагаются имъ въ уста Стародума, заключались, можетъ-быть, уже въ наставленіяхъ отца, возбуждавшаго въ Фонвизинъ любовь къ

<sup>\*)</sup> Фамилія Фонвизина писалась въ XVIII вѣкѣ въ два слова; это же правописаніе сохранялось до половины XIX вѣка; окончательно установлено правописаніе въ одно слово Тихоправовымъ, хотя уже Пушкинъ находилъ это начертаніе правильнымъ, какъ придающее болѣе русскій характеръ фамиліи писателя, который быль, но выраженію Пушкина, "изъ перерусскихъ русскій".

старой русской жизни. Несмотря на "безмърныя попеченія", объемъ домашняго образованія былъ не особенно великъ, такъ какъ средства не позволяли отцу Фонвизина "нанимать учителей иностранныхъ языковъ": дома онъ усвоилъ элементы русской грамотности, а чтеніе церковныхъ книгъ, будучи однимъ изъ важныхъ средствъ религіоз-



Денисъ Ивановичъ Фонвизинъ.

'(Оригиналъ маслян. краск. неизвъстнаго автора въ

Публичной Библіотекъ).

наго воспитанія, вмѣстѣ съ тѣмъ дало Фонвизину знакомство со славянскимъ языкомъ, "безъ чего россійскаго языка знать невозможно". Въ 1755 г. Фонвизинъ поступилъ въ только что открытую гимназію при Московскомъ университетѣ, въ 1760 г. былъ "произведенъ въ студенты", но пробылъ въ университетѣ всего два года. Хотя и очень чувствовались недостатки этихъ юныхъ просвѣтительныхъ учрежденій, хотя преподаваніе было весьма слабо, хотя юноши отличались "пьянствомъ и нерадѣніемъ", тѣмъ не менѣе Фонвизинъ

много вынесъ изъ годовъ своего ученія: не говоря уже о знани французскаго и нѣмецкаго языковъ, открывшемъ ему непосредственный доступъ къ европейскимъ литературамъ, школа дала Фонвизину извъстную умственную дисциплину, благодаря которой онъ выдъляется изъ современныхъ ему литераторовъ не только талантомъ, но и систематичностью образованія. На школьной скамьть, подъ вліяніемъ нікоторыхъ профессоровъ, начинаются и литературныя занятія Фонвизина; въ 1761 г. онъ помъстиль въ журналъ Хераскова "Полезное Увеселеніе" переводную статейку "Правосудный Юпитеръ" и отдъльно напечаталъ переводъ басенъ Гольберга. Въ следующемъ году онъ издалъ переводъ нравоучительнаго сочинененія Террасона: "Геройская добродѣтель или жизнь Сиеа, царя египетскаго, изъ таниственныхъ свидътельствъ древняго Египта взятая", и напечаталъ нъсколько переводовъ въ изданіи проф. Рейхеля: "Собраніе лучшихъ сочиненій къ распространенію знанія и къ произведению удовольствій". Къ этому же времени относятся не дошедшія до насъ оригинальныя произведенія Фонвизина, въ которыхъ выразилось его стремленіе къ сатирѣ. "Острыя слова мон, -- вспоминаетъ Фонвизинъ, -- носились по Москвъ; а какъ они были для многихъ язвительны, то обиженные оглашали меня злымъ и опаснымъ мальчишкою; всъ же тъ, коихъ острыя слова мои лишь только забавляли, прославили меня любезнымъ и въ обществъ пріятнымъ". Несмотря на этотъ успъхъ, Фонвизинъ отзывается о своихъ первыхъ произведеніяхъ очень строго, говоря, что это "были острыя ругательства: много было въ нихъ сатирической соли, но разсудка, такъ сказать, ни капли". Къ годамъ ученія относится и зарожденіе въ Фонвизинъ любви къ театру: во время поъздки гимназистовъ въ Петербургъ для представленія куратору Шувалову, Фонвизинъ былъ въ одномъ спектаклъ, и впечатлъніе вынесъ сильное. "Дъйствія, произведеннаго во мнъ театромъ, произведеннаго во мнъ театромъ, почти описать невозможно: комедію, видінную мною, довольно глупую, считалъ я прозведеніемъ величайшаго разума, а актеровъ-великими людьми, коихъ знакомство, думалъ я, составило бы мое благополучіе". Въ 1762 г. ученіе Фонвизина въ университет в прекращается; онъ опредъляется сержантомъ гвардіи, хотя эта служба его совстиъ не интересуетъ и онъ отъ нея уклоняется, насколько возможно. Въ это время въ Москву прітажаеть дворъ, и вице-канцлеръ опредтляеть Фонвизина въ коллегію иностранныхъ дёлъ "переводчикомъ капитанъ - поручичья чина", а въ слѣдующемъ году Фонвизинъ назначенъ "быть для нъкоторыхъ дълъ" при кабинетъ-министръ у принятія челобитенъ, И. П. Елагинъ, который съ 1766 г. получаетъ въ свое завъдывание театры. Назначениемъ этимъ Фонвизинъ, можетъбыть, быль обязанъ "грѣху юности"-переводу Вольтеровой "Альзиры", который начать быль имъ еще въ университетъ. Елагинъ очень былъ расположенъ къ своему молодому подчиненному, но служба была для Фонвизина тяжела вследствіе непріятностей съ секретаремъ Елагина, драматургомъ Лукинымъ, старавшимся вооружать противъ Фонвизина кабинетъ-министра. Въ первое же время пребыванія въ Петербургъ Фонвизинъ сблизился съ кн. Козловскимъ и нѣкоторыми другими молодыми литераторами. Объ этомъ кружкъ онъ впослѣдствіи не могъ "безъ ужаса вспомнить", такъ какъ "лучшее препровожденіе времени состояло въ богохуліи и кошунствь". Это направленіе не прошло безслѣдно для Фонвизина: онъ увлекся моднымъ вообще въ то время скептицизмомъ, отголоскомъ чего является "Посланіе къ слугамъ моимъ—Шумилову, Ванькъ и Петрушкъ", напечатанное въ первый разъ въ ежемѣсячномъ изданіи



Иванъ Перфильевичъ Елагинъ.

"Пустомеля" въ 1770 г. Однако увлеченіе идеями кружка ки. Козловскаго не могло быть для Фонвизина особенно продолжительнымъ, такъ какъ религіозная основа домашняго воспитанія была въ немъ сильна и онъ "содрогался, слыша ругательство безбожниковъ". Къ этому періоду жизни Фонвизина относятся нѣкоторыя его стихотворенія и новые переводы, изъ которыхъ особенный успѣхъ имѣли переводы поэмы Битобе "Іосифъ", а также повѣсти Бартелеми "Любовь Хариты и Полидора" (1763). Въ это же время появляется первый опытъ Фонвизина въ области драмы: въ 1764 г. была представлена его комедія "Коріонъ", передѣланная изъ французской комедіи Грессе "Сидней". Это произведеніе важно не только для развитія таланта Фонвизина, какъ переходъ отъ переводовъ къ "Бригадиру"

и "Недорослю", но въ немъ можно видъть и прогрессъ вообще русской литературы. "Примъненіе иностранныхъ комедій къ нашимъ нравамъ, — говоритъ Н. С. Тихонравовъ, —было уже шагомъ впередъ отъ простыхъ переводовъ къ произведеніямъ болѣе оригинальнымъ". Правда, оригинальность пьесы выразилась только въ немногихъ внъшнихъ чертахъ, такъ какъ и сюжетъ, и структура, и главные типы комедін цъликомъ заимствованы. Однако "Коріонъ", судя по современнымъ свидътельствамъ, понравился публикъ. Успъхъ ободрилъ автора, и въроятно, уже въ 1768 г. былъ написанъ "Бригадиръ", представляющій собой значительный прогрессъ въ примъненіи чужихъ произведеній къ русскому быту. Несмотря на заимствованіе главнаго д'єйствующаго лица, знаменитаго Иванушки, изъ комедіи датскаго писателя Гольберга "Jean de France", несмотря на нъкоторыя другія черты подражанія, "Бригадиръ" есть одно изъ важнъйшихъ явленій нашей литературы. Если въ "Коріонъ" черты русскаго быта едва были намъчены, то въ "Бригадиръ" онъ выдвигались на первый планъ, такъ что заимствованіе могло почти совствиъ оставаться незамъченнымъ. Типы петиметра и щеголихи, выставленные въ лицъ Иванушки и совътницы, въ достаточной мъръ были знакомы уже изъ русской дъйствительности, особенно изъ наблюденій надъ столичной жизнью, въ чемъ могутъ лучшимъ подтвержденіемъ служить для насъ статьи сатирическихъ журналовъ того времени. Еще болъе оригинальными, выросшими на русской почвъ, являются типы совътника, бригадира и бригадирши. Немудрено поэтому, что "Бригадиръ" произвелъ сильнъйшее впечатлъніе на тогдашнюю публику: Н. И. Панинъ отозвался о немъ, какъ о "первой комедіи въ нашихъ нравахъ"; Фонвизина сравнивали съ Мольеромъ, комедія его не сходила со сцены. Въ 1769 г., вследствіе новыхъ столкновеній съ Лукинымъ, Фонвизинъ былъ принужденъ оставить службу при Елагинъ и опредълился опять въ коллегію иностранныхъ дълъ, къ гр. Н. И. Панину. Какъ секретарь Панина, онъ положительно былъ заваленъ работой: ему поручена обширнъйшая переписка съ нашими дипломатами при европейскихъ дворахъ; подъ руководствомъ своего начальника онъ составляеть крайне любопытный проекть государственныхъ реформъ, по которому предполагалось предоставить верховному сепату законодательную власть, обезпечить "два главнейшіе пункта блага государства и народовъ: вольность и собственность", для чего нужно освободить крестьянъ. Въ этомъ проектъ обращаетъ на себя вниманіе характеристика господства временщиковъ: "вчерашній капралъ, неизвъстно кто, и стыдно сказать, за что, становится сегодня полководцемъ и принимаетъ начальство надъ заслуженнымъ и ранами покрытымъ офицеромъ", "никто не намъренъ заслуживать, всякой ищеть выслуживать". Замъчательно также обличение кръпостного права. "Представьте себъ государство, говорить Фонвизинъ, - гдъ люди составляють собственность людей, гдъ человъкъ одного состоянія имъетъ право быть вивств истцомъ Uchiundavak Handhournes
Man

Lianzania Manemus zu-120 ma.

Monseile.

Ranne 1.10.

20-120

A, A. orogene.

"Claian .

Limb nationmary

. 4 20.

Gameys fame ilinami obut more mercuraum of Tulage soid librer september comand out Tryuntona, in bout in list object money, one mopes by usual to lesme obtained to the said to the said to me more than the said to the said

Hose famil mei cornant carry cloter, mo comino tu sist of mornined

Bil segnstriung meistroners & crome, into Topmenbond comend she rologing some signation. She comend she comend special special

Факсимиле собственноручной рукопися Д. И. Фонвизина.

и судьею надъ человъкомъ другого состоянія, гдъ каждый слъдственно можетъ быть или тиранъ или жертва". Упоминаетъ Фонвизинъ и о необходимости уничтожить невъжество, на которое опирается рабство. Рядомъ съ офиціальными порученіями Фонвизину приходится много работать и по различнымъ частнымъ деламъ гр. Панина. Служба при Панинъ продолжалась до 1783 г., когда Фонвизинъ вышелъ въ отставку съ чиномъ статскаго совътника и съ пенсіей въ 3.000 р. Литературная д'ятельность Фонвизина за этотъ періодъ его жизни не могла быть особенна велика, такъ какъ для нея не хватало досуга; тъмъ не менъе, именно въ это время, можеть быть, вследствіе постоянных впечатленій, которыя испытывались въ центръ общественныхъ и политическихъ интересовъ эпохи, появились важнъйшія въ литературномъ и общественномъ отношеніяхъ произведенія Фонвизина. Это были статьи въ "Собесъдникъ любителей россійскаго слова": "Опыть россійскаго сословника". "Вопросы автору былей и небылицъ", "Челобитная россійской Минервъ отъ россійскихъ писателей", "Поученіе, говоренное въ Духовъ день іереемъ Василіемъ" и комедія "Недоросль", представленная въ первый разъ въ 1782 году. "Челобитная россійской Минервъ имъетъ значеніе, какъ защита правъ литературы противъ разныхъ ея враговъ, отрицающихъ пригодность писателей "къ лъламъ".

"Вопросы" были написаны Фонвизинымъ, въроятно, вслъдствіе вызова на критику, съ какимъ редакція "Собесъдника" обратилась къ публикъ въ самомъ началъ его изданія. "Вопросы" отличаются смълостью или, по выраженію Екатерины, "свободоязычіемъ" и вызвали въ императрицъ большое неудовольствіе. Какъ извъстно, въ "Быляхъ и небылицахъ" часто выводится дъдушка, устами котораго Екатерина высказываеть свои мысли. Фонвизинъ ставить ему нъсколько вопросовъ, касающихся современныхъ явленій въ жизни государственной и общественной. И мы видимъ, что вопросы эти часто сердять дедушку, который отвечаеть на нихъ съ явнымъ неудовольствіемъ. Онъ осуждаеть даже самую наклонность возражать и задавать вопросы, которыхъ, по его словамъ, въ старину не любили дѣлать, "ибо съ оными и мысленно соединены были непріятныя обстоятельства, и каждый, поджавъ хвостъ, отъ оныхъ бъгалъ". Нъкоторые вопросы по существу не нравятся Екатеринъ. Напр., на вопросъ (15-й): "Отъ чего въ прежнія времена шуты, шпыни и балагуры чиновъ не имъли, а ныньче имъють и весьма большіе?" Екатерина отвъчаетъ устами дъдушки: "Предки наши не всъ грамотъ умъли. NB. Сей вопросъ родился отъ свободоязычія, котораго предки наши не имъли; буде же бы и имъли, то начли бы на нынъшняго одного десять прежде бывшихъ". Наиболъе интересными представляются слъдующіе вопросы: вопр. 5-й "Отъ чего у насъ тяжужущіеся не печатають тяжбъ своихъ и різшеній правительства? Отв. Для того, что вольныхъ типографій до 1782 года не было".

Вопр. 14-й. "Имъя монархиню честнаго человъка, что бы мъшало взять всеобщимъ правиломъ: удостоиваться ея милостей одними честными дълами, а не отваживаться проискивать ихъ обманомъ и коварствомъ? Отв. Для того, что вездъ, во всякой землъ, и во всякое время родъ человъческій совершеннымъ не родится". Вопр. 19-й. "Отъ чего у насъ начинаются дъла съ великимъ жаромъ и пылкостью, потомъ же отставляются, а нередко и совсемъ забываются? Отв. По той же причинъ, по которой человъкъ старъется". Чтобы утишить негодование императрицы, Фонвизинъ долженъ былъ написать "Объясненіе", въ которомъ, признавая себя виновнымъ, онъ говоритъ, что, ставя вопросы, имълъ доброе намъреніе, но не умълъ его выполнить, "не могъ внятно поставить вопросы и дать имъ приличный оборотъ. Это принуждаетъ меня, - прибавляетъ онъ, заготовленные еще вопросы отмънить не столько для того, чтобы невиннымъ образомъ не быть обвиняемымъ въ свободоязычи, ибо у у меня совъсть спокойна, сколько для того, чтобы не дать повода другимъ къ дерзкому свободоязычію, котораго всею душою ненавижу". Но, отказывалсь отъ вопросовъ на будущее время, онъ позволяетъ себъ выразить государынъ, съ надеждою на лучшее будущее, благодарность за отвътъ на 5-й вопросъ: "Отъ чего у насъ тяжущіеся не печатаютъ тяжбъ своихъ и решеній правительства?". "Ответть вашъ, - говоритъ онъ, - подаетъ надежду, что размножение типографій послужить не только къ распространенію знаній человіческихъ, но и подкръпленію правосудія... Способомъ печатанія тяжбъ и ръшеній гласъ обиженнаго достигнетъ во всі концы отечества. Многіе постыдятся дълать то, что дълать не стращатся. Всякое дъло, содержащее въ судьбу имънія, чести и жизни гражданина, купно съ ръшеніемъ судившихъ, можеть быть извъстно всей безпристрастной публикъ; воздастся достойная хвала праведнымъ судьямъ; возгнушаются честныя сердца неправдою судей безсовъстныхъ и алчныхъ".

При составленіи "Опыта россійскаго сословника" Фонвизинъ руководствовался французскимъ словаремъ Жирара (Dictionnaire universel des synonymes de la langue française). Объясненія словъ очень умныя и точныя и указывають большею частью на настоящій смыслъ слова. Н'єкоторыя объясненія представляють собой хотя краткія, но довольно м'єткія литературныя характеристики разныхъ свойствъ, достоинствъ и недостатковъ людей, какъ, напр., объясненія словъ: "доброд'єтельный и честный, л'єнивый и праздный, ханжа, пустосвятъ и суев єръ" и т. д.

Идея составленія "Всеобщей придворной грамматики" была не новостью. Подобный трудъ мы видимъ въ "Истолкованіи личныхъ мъстоименій" Сумарокова. Въ "Грамматикъ", къ сожальнію, далеко не оконченной, много веселости и остроумія, много характернаго, но есть также преувеличенія, доходящія до карикатуры

Въ предисловіи къ "Поученію въ Духовъ день" Фонвизинъ говоритъ, что онъ хотълъ въ немъ указать образчикъ того, какъ сель-

ские священники должны учить простой народъ. Поученіе, дъйствительно, отличается простотою, которая должна составлять существенную принадлежность сельской проповъди; но эта простота, къ сожалъню, доходитъ до шутовства, которое противно важности церковной проповъди и лишаетъ ее серьезнаго значенія. Авторъ опустилъ изъ вниманія различіе между театральной сценой и проповъдью, и написалъ не проповъдь противъ пьянства, а въ формъ проповъди комическую сцену, изображающую, какъ крестьяне упиваются въ праздники. Какъ комическая картинка, поученіе очень характерно, хотя мъстами каррикатурно.

Самымъ важнымъ произведеніемъ Фонвизина изъ этой поры является "Недоросль". "Недоросль", какъ и "Бригадиръ", занимаеть первое мъсто въ сатирической литературъ Екатерининскаго времени, боровшейся за просвъщение. По своей оригинальности "Недоросль" значительно выше "Бригадира": заимствованія проявляются въ нъкоторыхъ незначительныхъ частностяхъ, напр., въ знаменитой фразъ г-жи Простаковой о томъ, что географія не нужна, такъ какъ есть извозчики и т. п. Типы семей Простаковыхъ и Скотининыхъ несомивно русскіе, унаследованные отъ стараго времени и сохраняющіе въ неприкосновенности свои исконныя черты нев'жества и грубости. Правда, въ некоторыхъ изъ этихъ типовъ есть следы каррикатуры, но въ общемъ они необычайно жизненны, а этимъ объясняется какъ успъхъ комедіи въ свое время, такъ и тотъ интересъ, который она до извъстной степени возбуждаетъ и теперь. Для эпохи Фонвизина и лично для автора большое значение имъли и скучныя для насъ рѣчи резонеровъ, въ особенности Стародума, въ уста котораго Фонвизинъ влагалъ выраженіе своего идеала гуманности и просвъщенія.

За время службы при гр. Панинъ Фонвизинъ совершилъ съ больной женой (рожд. Роговиковой) первое путешествіе за границу (1777—1778 г.), побывалъ въ Германіи и во Франціи. Второе путешествіе было предпринято въ Германію и Италію (въ послъдней Фонвизины провели 8 мъсяцевъ) въ 1784 г.; черезъ два года уже самому Фонвизину пришлось ъхать лъчиться отъ послъдствій паралича въ Въну и Карлсбадъ. Послъдніе годы жизни вообще прошли для Фонвизина въ тяжелой обстановкъ: разстроилось окончательно здоровье, а вмъстъ съ тъмъ пошатнулось и его матеріальное благосостояніе, вслъдствіе разныхъ тяжбъ съ арендаторами.

Литературная дѣятельность Фонвизина почти совсѣмъ прекращается, если не считать литературными произведеніями его письма изъ-за границы. Они не предназначались для печати и были опубликованы уже въ XIX вѣкѣ, но представляютъ выдающійся интересъ, какъ сужденіе умнаго наблюдателя тогдашней европейской жизни. Отзывы Фонвизина о европейцахъ далеко не всегда справедливы и часто крайне рѣзки (какъ, напримѣръ, знаменитая фраза: "французъ разсудка не имѣетъ и имѣть его

почелъ бы за величайшее для себя несчастіе"). Но это пристрастіе, объясняемое отчасти личными мотивами, бользнью, непріятностями путешествія, не уничтожаєть значенія ніжоторыхь замізтокъ Фонвизина: въ нихъ виденъ самостоятельный, критически-мыслящій человъкъ, и въ этомъ отношеніи письма Фонвизина слъдуетъ поставить значительно выше "Писемъ русскаго путешественника" Карамзина. Въ 1792 г. Фонвизинъ умеръ и похороненъ въ Александро-Невской лавръ. Въ своей литературно-общественной дъятельности Фонвизинъ выступаетъ какъ честный, убъжденный прогрессисть, какъ поклоникъ просвъщенія и лучшаго общественнаго устройства, не изміняющій до конца тімь освободительнымь взглядамь, которые господствовали въ началъ Екатерининскаго царствованія, несмотря на то, что эти взгляды въ позднъйшее время уже не пользуются покровительствомъ и сочувствіемъ правящихъ сферъ. Онъ чуждъ оппортунизма, которымъ отличались многіе тогдашніе литераторы, смотръвшіе очень легко на свою профессію, такъ какъ онъ видитъ въ ней службу обществу. Какъ образованный человъкъ и самостоятельный умъ, онъ критически относится къ наблюдаемымъ явленіямъ, провидя впереди идеалъ лучшей жизни.

#### Библіографія:

Первое полное собраніе сочинсній Д. И. Фонъ-Визина. М. 1888. Тихоправовъ. Матеріалы для полнаго собранія сочиненій Д. И. Фонвизина. СПБ. 1894.

К н. В яземскій. Фонъ-Визинъ. СПБ. 1848. Ждановъ. Фонвизинъ (въ "Рус. Біогр. Сдоваръ".)

#### ГЛАВА ХХ.

#### Г. Р. Державинъ.

Если отношенія Екатерины къ Фонвизину сильно измѣнились подъ вліяніемъ перемѣны въ ея политикѣ, то другой изъ корифеевъ литературы ея времени, Г. Р. Державинъ, сумѣлъ прочно сохранить благоволеніе императрицы, оставшись навсегда ея вѣрнымъ хвалителемъ. Сперва его приводили въ восхищеніе преобразовательные замыслы Екатерины, и онъ восхвалялъ ея либерализмъ, а потомъ его увлекаетъ внѣшній блескъ громкихъ побѣдъ "Екатерининскихъ орловъ". Онъ справедливо думалъ, что часть его собственной славы была отраженіемъ славныхъ дѣлъ Екатерины; однако слѣдуетъ сказать, что "безсмертенъ" онъ сталъ и своимъ большимъ поэтическимъ талантомъ.

Державинъ называетъ себя потомкомъ татарскаго мурзы Багрима, который переселился въ Россію въ XV въкъ. Уже въ половинъ XVII стольтія Державины, получившіе фамилію отъ внука Багрима, Держи, являются владъльцами имъній въ Казанской области. Родился Гавріилъ Романовичь въ 1743 г. въ Кармачахъ, верстахъ въ 40 отъ Казани. Читать онъ выучился на пятомъ году отроду. Въ дътствъ Державину пришлось странствовать по различнымъ мъстностямъ, гдъ служилъ его отецъ. Систематическое ученіе, если такъ можно назвать преподаваніе въ пансіонъ Розе, началось въ Оренбургъ. Розе напоминаетъ собой Фонвизинскаго Вральмана; это быль жестокій, необразованный и развратный, вдобавокъ, человъкъ, заставлявшій своихъ учениковъ зазубривать вокабулы. Изъ его пансіона Державинъ вынесъ, впрочемъ, уміть говорить и писать понъмецки. Здъсь же у него развивается и любовь къ рисованію, которая впоследствіи обратила на него вниманіе учителей въгимназіи и выдвинула его впередъ.

По смерти отца сосъди по имънію затъяли съ матерью Гавріила Романовича тяжбу изъ-за имънія, и послъдняя принуждена была перенести много непріятностей и униженій. Вспоминаніе объ этомъ въроятно, отразилось въ одъ "Вельможа":

А тамъ вдова стоитъ въ сѣняхъ И горьки слезы проливаетъ, Съ груднымъ младенцемъ на рукахъ, Покрова твоего желаетъ!

Чтобы подготовить къ экзамену, который быль необходимъ для всъхъ дворянъ, для обученія математикъ мать пригласила къ Державину сначала "гарнизоннаго школьника Лебедева, а затъмъ штыкъ-юнкера Полетаева", но оба они были сами слабы въ этой наукъ. Въ это время-въ 1759 г., была открыта въ Казани первая гимназія, и Державинъ поступиль въ нее. О преподаваніи въ гимназін онъ отзывается худо: "Насъ учили въръ безъ катехизиса, языкамъ — безъ грамматики, числамъ и измѣренію безъ доказательствъ, музыкъ-безъ нотъ и т. п. "Здъсь онъ продолжаетъ изучение нъмецкаго языка, и это даеть ему возможность познакомиться въ подлинникъ съ сочиненіями Геллерта, Гердера, Клопштока и др. Его успъхи въ рисованіи также принесли ему пользу, особенно когда въ Казань прі жаль осматривать гимназію кураторъ Шуваловъ. Въ гимназіи же Державинъ познакомился съ русскими писателями: Ломоносовымъ, Сумароковымъ, Тредьяковскимъ, и началъ свои первые литературные опыты сочиненіемъ стиховъ. Въ 1762 году онъ былъ вызванъ на службу въ Преображенскій полкъ.

Въ Петербургъ, во время службы въ Преображенскомъ полку начинается литературная дъятельность Державина. Сначала онъ, по его признанію, хотъль подобно Ломоносову "парить" въ своихъ произведеніяхъ. Но первые опыты, написанные высокопарнымъ тономъ, значительно ниже по своимъ достоинствамъ, чемъ последующіе. Такого высокаго слога, какимъ писалъ Ломоносовъ, не могъ выдержать Державинъ, и въ началъ 80-хъ годовъ онъ выступаетъ на новый путь: рядомъ съ напыщеннымъ тономъ онъ вводить въ свои произведенія тонъ сатирическій. Последнее объясняется вліяніемъ на него того настроенія, которое было господствующимъ въ современной ему литературъ. Мы уже говорили о сатирическихъ журналахъ и о двухъ теченіяхъ, выразившихся въ направленіи этихъ журналовъ, -- "улыбательномъ", которое исходило отъ императрицы Екатерины и другомъ теченіи, выразителемъ котораго былъ Новиковъ и его последователи, и которое шло часто вразревъ съ мненіемъ Екатерины. Къ "улыбательному" теченію примкнуль и Державинъ. Правда, его сатиры не всегда имъютъ мирный характеръ; нъкоторыя изъ нихъ направлены на опредъленныя личности и переполнены ръзкими выраженіями по ихъ адресу; однако общій колорить ихъ одинаковъ съ сатирами Екатерины.

Такой "улыбательной" сатирой слъдуетъ считать знаменитую его оду "Фелицу". Къ ней вполнъ подходитъ отзывъ, который далъ о своей поэзіи самъ Державинъ въ подражаніи "Памятнику" Горація.

"...Первый я дерзнуль въ забавномъ русскомъ слогѣ О добродътеляхъ Фелицы возгласить, Въ сердечной простотъ бесъдовать о Богѣ И истину царямъ съ улыбкой говорить". Въ этой одъ онъ, дъйствительно, возгласилъ о добродътеляхъ Фелицы и съ улыбкой высказалъ истины, касавшіяся лицъ, окружавшихъ императрицу. Онъ воспъваетъ дъятельность и жизнь Ека-

# ежемъсячныя **СОЧИНЕНІЯ**

КЪПОЛЬЗЪ И УВЕСЕЛЕНІЮ служащія.

Генварь, 1755 года.



ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГЂ при Императорской Академіи НаукЪ.

терины, превозносить ее за ея достоинства: она проста, не отдается веселью и покою, подобно придворнымъ вельможамъ; напротивъ, "изъ своего пера блаженство смертнымъ проливаетъ"; она пишетъ, законодательствуетъ. Поэтъ особенно въ высокую заслугу ставитъ

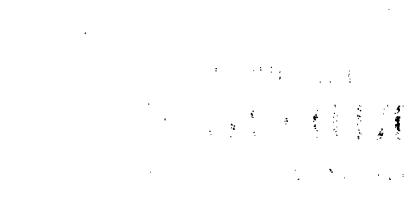

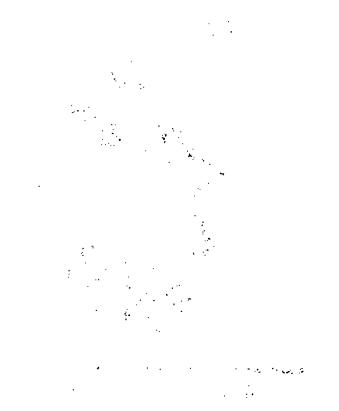

Nooras as con

— в в им ж тачки чат**иј. Йолеук**а за чен

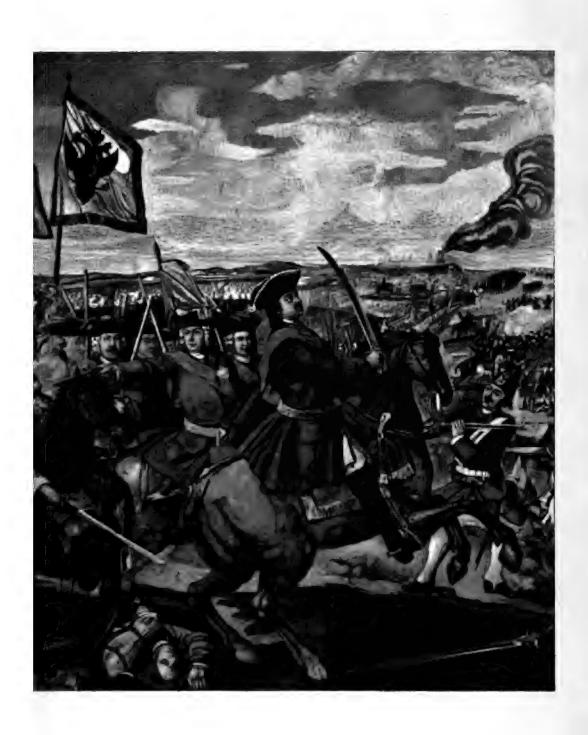

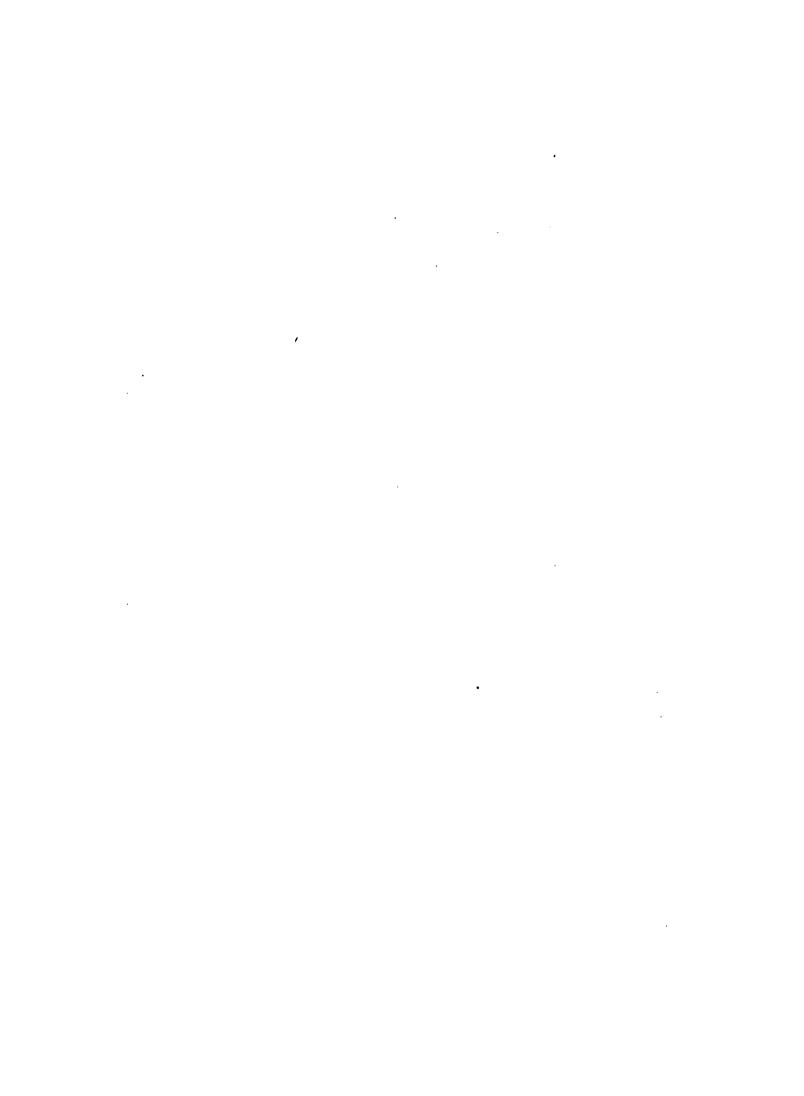

ей ея литературные труды и, конечно, прежде всего, Наказъ". Касаясь государственной дъятельности, онъ хвалитъ Фелицу за гуманное отношеніе къ подданнымъ: она дозволяетъ свободно высказывать истину, не преслъдуетъ за многія политическія преступленія, уважаетъ въ подданномъ человъческое достоинство и т. д.; она изгнала придворное шутовство:

"Князья насъдками не клохчуть, Любимцы вьявь имъ не хохочуть И сажей не марають рожъ. Ты въдаешь, Фелица, правы И человъковъ и царей: Когда ты просвъщаешь правы, Ты не дурачишь такъ людей..."

Есть много положительных сторонь въ дъятельности императрицы: она вводить много полезных нововведеній, покровительствуєть торговль, земледьлю, заботится о бъдных и униженных распространяеть въ странь просвышеніе. Въ этих похвалах иногда нельзя не замътить гиперболизма, но, съ другой стороны, нельзя сказать того, чтобы Державинъ старался льстить императриць, какъ въ этомъ обвиняли его нъкоторые, въ томъ числъ даже сама Екатерина, сомнъвавшаяся въ искренности его восторговъ. Поэтъ далъ удовлетворительный отвътъ на эти обвиненія. Дъйствительно, по отношенію къ Екатеринъ онъ былъ совершенно искрененъ и отъ полноты сердца привътствовалъ ея благія начинанія.

Но далеко нельзя сказать, чтобы поэтъ былъ искрененъ, когда онъ касался въ своихъ одахъ современныхъ вельможъ - Потемкина, Нарышкина, Вяземскаго, Орлова и др. Потемкинъ въ изображеніи Державина является человъкомъ, который живеть среди роскоши; онъ своенравенъ, непостояненъ, строитъ несбыточные планы, съ заботами о государственныхъ дълахъ мъшаетъ заботы о кафтанъ и т. д. Въ нъкоторыхъ чертахъ эта характеристика, дъйствительно, върна, но поэтъ не совсъмъ правъ въ своихъ словахъ о несбыточныхъ мечтаніяхъ вельможи. Есть оды, спеціально посвященныя личности Потемкина ("Водопадъ", "Ръшемыслу", "Праздникъ въ Таврическомъ дворцъ"), гдъ Державинъ представляеть его совсъмъ въ иномъ свъть: восхваляетъ его за его достоинства и замътно стремится польстить сильному человъку. Нарышкинъ выставляется человъкомъ, увлекающимся роговой музыкой. Смъшенъ и Вяземскій, который проводить время дома съ женой за игрой въ свайку, за чтеніемъ глупыхъ романовъ. Здівсь имівемъ дібло опять съ пристрастнымъ отзывомъ, который былъ вызванъ, можетъ-быть, непріязненными отношеніями поэта къ своемуначаль нику, кн. Вяземскому. Вообще эти сатирическіе очерки вельможъ, если и имъютъ безспорныя художественныя достоинства, зато со стороны фактической не могуть быть признаны справедливыми. Насколько Державинъ чистосердеченъ въ своихъ похвалахъ императрицъ, настолько неискрененъ по отношенію къ вельможамъ: онъ то смъется надъ ними, то льститъ имъ.

Пъвцомъ Фелицы Державинъ выступаетъ и въ слъдующей одъ, посвященной Екатеринъ же, въ "Видъніи мурзы", гдъ онъ защищаетъ себя отъ обвиненій въ лести.

Ода начинается художественной картиной съверной ночи, среди которой ему является видъніе въ образъ женщины. Она говоритъ, что

"Когда поэзія не сумасбродство, Но вышній даръ боговъ, тогда Сей даръ боговъ лишь къ чести И къ поученью ихъ путей Быть долженъ обращенъ, не къ лести И тлѣнной похвалѣ людей".

Поэтъ, оправдываясь, отвъчаетъ съ искренностью, что "товаровъ сердца онъ не продаетъ и не кроитъ императрицъ нарядовъ изъ чужихъ амбаровъ". И дъйствительно, Державинъ былъ поэтомъ, преданнымъ Екатеринъ; онъ говоритъ о себъ, что "пълъ, поетъ и будетъ ее пътъ", и въ этомъ ея прославлени полагаетъ собственную славу:

"Тобой безсмертенъ буду самъ".

Мы упоминали, что среди сатиръ Державина есть такія, въ которыхъ на ряду съ "улыбательнымъ" тономъ чередуется тонъ рѣзкообличительный. Къ этой категоріи должна быть отнесена прежде всего знаменитая ода-сатира "Вельможа", гдѣ дѣйствительно изображается роскошный, изнѣженный вельможа—"второй Сарданапалъ". Поэтъ рисуетъ картину возмутительнаго эгоизма и деспотизма вельможи. Въ то время, какъ онъ еще спитъ, въ передней ждетъ его толпа несчастныхъ людей, которые всячески унижаются передънимъ:

"..... израненный герой, Какъ лунь во браняхъ посъдъвній, Начальникъ прежде бывшій твой, Въ переднюю къ тебъ пришедшій Принять по службъ твой приказъ, Межъ челядью твоей златою, Ноникнувъ лавровой главою, Сидитъ и ждетъ тебя ужъ часъ!

А тамъ—вдова стоитъ въ сѣняхъ И горьки слезы проливаетъ, Съ груднымъ младенцемъ на рукахъ Покрова твоего желаетъ: За выгоды твои, за честь Она лишилася супруга; Въ тебѣ его знавъ прежде друга, Пришла мольбу свою принесть.

А тамъ—на лѣстничный восходъ Прибрелъ на костыляхъ согбенный, Безстрашный, старый воинъ тоть, Тремя медальми украшенный, Котораго въ бою рука Пзбавила тебя отъ смерти:

Онъ хочетъ руку ту простерти Для хлѣба отъ тебя куска.
А тамъ, гдѣ жирный песъ лежитъ, Гордится вратникъ голунами,—
Заимодавцевъ полкъ стоитъ, Къ тебѣ пришедшихъ за долгами.
Проснися, сибаритъ!—ты спишь, Иль только въ сладкой нѣгѣ дремлешь; Несчастныхъ голосу не внемлешъ"...

Державинъ обращается ко всѣмъ вельможамъ и учитъ ихъ, что блескъ, который окружаетъ ихъ, не можетъ служить ихъ украшеніемъ, каковымъ могутъ быть только отсутствующіе у нихъ добродѣтели и таланты:

"Калигула! твой конь въ сенатъ Не могъ сіять, сіяя въ златъ: Сіяютъ добрыя дъла. Оселъ останется осломъ, Хотя осыпь его звъздами; Гдъ должно дъйствовать умомъ, Онъ только хлопаетъ ушами".

Вообще въ этой одѣ Державинъ коснулся существенныхъ недостатковъ современнаго ему изнѣженнаго барства, пренебрежительно относившагося къ людямъ обыкновеннымъ, а тѣмъ болѣе къ людямъ униженнымъ и оскорбленнымъ.

Въ 1782 г. Державинъ выступаетъ, какъ поэтъ религіозный и пишетъ знаменитую оду "Богъ", стяжавшую автору необычайную славу. Эта ода примыкаетъ къ весьма распространенной въ XVIII въкъ торжественной религіозной лирикъ: въ Германіи эта лирика представлена была Клопштокомъ, а у насъ ея первымъ представителемъ былъ Ломоносовъ, по стопамъ котораго пошелъ и пъвецъ Фелицы. Ода "Богъ" торжественна, возвышенна. Впечатлъніе, произведенное ею на современниковъ, было необыкновенно сильно, и нельзя не сказатъ, что восторгъ современниковъ Державина далеко не былъ лишенъ основанія: въ одъ дъйствительно имъются вдохновенныя строфы, въ которыхъ ярко проявляется поэтическая красота. Правда, въ одъ есть холодныя риторическія мъста, хотя бы, напримъръ, самое начало, представляющее собой стихотворный перифразъ катехизиса, никакого поэтическаго значенія не имъюшій:

О ты пространствомъ безконечный, Живый въ движеньи вещества, Теченьемъ времени превъчный, Безъ лицъ, въ трехъ лицахъ Божества! Духъ всюду сущій и единый, Кому пътъ мъста и причины, Кого никто постичь не могъ Кто все собою наполняеть, Объемлеть, зиждеть, сохраняеть, Кого мы называемъ—Богъ!"

Но, несмотря на эти прозаизмы, въ одѣ Державина есть искренній восторгъ, который въ дальнѣйшемъ ея изложеніи становится все болѣе и болѣе замѣтнымъ. Сильное лирическое волненіе сказывается особенно ярко въ томъ мѣстѣ, гдѣ поэтъ затрогиваетъ волновавшій совремєнное общество вопросъ объ отношеніи Бога къ человѣку. Человѣкъ неизмѣримо малъ предъ Богомъ; его умъ и воображеніе безсильны постигнуть Творца:

"Лишь мысль къ Тебѣ взнестись дерзаетъ, Въ Твоемъ величьи исчезаетъ Какъ въ вѣчности прошедшій мигъ".

Умъ человъка можетъ постигнуть многое: "измърить океанъ глубокій, сочесть пески, лучи планетъ", но для Бога нътъ ни числа, ни мъры. Но если человъкъ—ничтожество въ сравненіи съ Богомъ, зато самъ по себъ и по отношенію къ окружающему міру онъ составляетъ крупную величину. Богъ отражается въ немъ "величествомъ Своихъ добротъ"; человъкъ имъетъ душу, вслъдствіе чего онъ соединяетъ въ себъ два міра—горній и земной:

Я—связь міровъ повсюду сущихъ, Я—крайня степень вещества, Я—средоточіе живущихъ, Черта начальна Божества. Я тъломъ въ прахъ истлъваю, Умомъ громамъ повельваю, Я—царь, я—рабъ, я—червь, я—богъ!"

Эта двойственность натуры человъка свидътельствуетъ о томъ, что онъ—созданіе Божіе. Въ данномъ мъсть мы встръчаемся съ мыслью Декарта, который училъ итти къ признанію бытія Божія отъ непосредственнаго убъжденія человъка въ собственномъ бытін ("cogito, rgo sum"). Если человъкъ существуетъ и онъ такъ великъ, то онъ только Богу обязанъ своимъ существованіемъ, за это онъ долженъ славословить и благодарить Творца и благодарностъ къ Нему долженъ выражать въ томъ, чтобы непрестанно нравственно совершенствоваться съ цълью приближенія къ Богу.

Въ этой одъ мы видимъ торжественный и вмъстъ оптимистическій тонъ. Но какъ сынъ своего въка, и Державинъ не разъ переживалъ моменты пессимизма, который вылился и въ нъкоторыхъ его одахъ. Въ этомъ отношеніи характерной представляется ода "На смерть князя Мещерскаго". Мещерскій,—типичный представитель окружаю-

щаго поэта общества, "сынъ роскоши, прохладъ и нѣгъ"—и вдругъ его не стало; всѣми испытывается ужасъ при мысли о томъ контрастѣ, который существуетъ между земнымъ, на самомъ дѣлѣ, мнимымъ блаженствомъ, и неизвѣстнымъ будущимъ. Каждый часъ мучительно напоминаетъ о приближающейся смерти:

"Глаголъ временъ! металла звонъ! Твой страшный гласъ меня смущаетъ; Зоветъ меня, зоветъ твой стонъ, Зоветъ—и къ гробу приближаетъ".

Поэтъ видитъ, что стоитъ на краю бездны. Каждый изъ насъ, рождаясь въ этомъ міръ, уже "пріемлетъ смерть"; она—общій удълъ для всего существующаго.

"Везъ жалости все смерть разить: И звъзды ею сокрушатся, И солнцы ею потушатся, И всъмъ мірамъ она грозитъ".

Однако для поэта есть исходъ изъ этого пессимистическаго настроенія; оно смягчается тѣми соображеніями, что жизнь есть небесный, хотя и мгновенный, даръ, которымъ человѣкъ можетъ воспользоваться во благо:

> ...Почто жъ терзаться и скорбъть, Что смертный другъ твой жилъ не въчно? Жизнь есть Небесъ мгновенный даръ; Устрой ее себъ къ покою, И съ чистою твоей душою Благословляй судебъ ударъ".

Сопоставивъ эти слова съ другими въ той же одъ:

"Здѣсь персть твоя, а духа нѣтъ, Гдѣ жъ онъ?—Онъ тамъ. Гдѣ тамъ?—Не знаемъ. Мы только плачемъ и взываемъ: О горе намъ, рожденнымъ въ свѣтъ!...

мы видимъ, что выходъ отъ мрачнаго настроенія у поэта скептическиматеріалистическій: будущая жизнь представляется чѣмъ-то сомнительнымъ; скептицизмъ заставляетъ отказываться отъ мысли искать утѣшенія въ сверхчувственномъ мірѣ и находитъ его здѣсь, на землѣ, въ покойной эпикурейской жизни.

Такимъ настроеніемъ проникнута и ода "Водопадъ", изображающая тотъ же контрастъ между великолѣпіемъ и пышностью жизни и жестокимъ концомъ ея: "великолѣпный князь Тавриды съ высоты честей внезапно палъ среди полей". Эта ода заключаетъ въ себѣ необыкновенно художественную картину водопада, которою она и начинается:

"Алмазна сыплется гора Съ высотъ четыремя скалами; Жемчугу бездна и сребра Кипитъ внизу, бъетъ вверхъ буграми; Отъ брызговъ синій холмъ стоитъ, Далече ревъ въ лѣсу гремитъ".

Такія картины не рѣдки въ произведеніяхъ Державина. Онѣ, а равнымъ образомъ воодушевленная его поэзія и смѣлая художественная сатира, даютъ право видѣть въ немъ присутствіе истиннаго поэтическаго таланта и признать за его дѣятельностью крупное значеніе въ исторіи нашей литературы.

Но взглядъ самого Державина на литературную свою дѣятельность й на поэзію вообще далеко не возвышенъ. Литературныя занятія въ его глазахъ не больше, какъ упражненія въ часы досуга. Бывали моменты, когда онъ находился подъ обаяніекъ творческаго вдохновенія, результатомъ чего являлись, дѣйствительно, высокія поэтическія созданія. Но иногда онъ брался писать и по заказу, писать, чтобы "позабавить". Выраженіе низменнаго прозаическаго взгляда на поэзію находимъ, напримѣръ, въ слѣдующихъ словахъ оды "Фелица":

"Поэзія тебѣ любезна, Пріятна, сладостна, полезна, Какъ лѣтомъ вкусный лимонадъ".

Если бы поэтъ имѣлъ въ виду въ этихъ словахъ упражненія литературныя самой Екатерины, то такой отзывъ о поэзіи былъ бы вѣренъ, но вѣдь въ нихъ высказывается общее сужденіе, и что это дѣйствительно такъ и что поэтъ самъ смотритъ на свои произведенія, какъ на что-то неважное, видно изъ его посланія къ Храповицкому, гдѣ онъ не отказывается отъ того, что въ его поэзіи возможны лесть и мглистый еиміамъ. Въ томъ же посланіи онъ противополагаетъ свою поэтическую дѣятельность служебной, придавая послѣдней серьезное значеніе настоящаго дѣла:

"За слова меня пусть гложеть, За дёла сатирикъ чтитъ".

Въ служебной дъятельности онъ дъйствительно былъ безупреченъ: онъ участвовалъ въ комиссіи по усмиренію Пугачевскаго бунта и здѣсь проявилъ много энергіи и безукоризненной честности; такимъ же ревностнымъ дѣятелемъ былъ онъ, когда несъ обязанности губернатора въ Олонецкой и Тамбовской губерніяхъ, потомъ президента коммерцъ-коллегіи и, наконецъ, министра юстиціи при Александрѣ І. Всюду онъ отличался необыкновенной ревностью, смѣлой откровенностью, прямотой и неуклоннымъ стремленіемъ къ тому, что считалъ справедливымъ. Все это давало право на уваженіе къ его личнымъ

достоинствамъ даже со стороны такихъ радикальныхъ людей, какими были декабристы, закрывавшіе глаза подъ вліяніемъ этихъ достоинствъ на "мглистый виміамъ" въ его поэзіи. Приведенное упоминаніе Державина о словахъ и дѣлахъ поэта нашло себѣ авторитетную отрицательную отповѣдь у Пушкина, который въ опроверженіе сказалъ, что "слова поэта суть его дѣла".

Но, говоря объ этой отрицательной сторонѣ въ дѣятельности поэта, мы не должны забывать, что этотъ взглядъ его на поэзію не одному только ему былъ свойствент. Писать поэтическія произведенія по заказу было явленіемъ очень обычнымъ въ XVIII столѣтіи. Въ данномъ случаѣ не составлялъ исключенія даже Ломоносовъ, хотя и былъ человѣкомъ въ высшей степени искреннимъ: ему заказывали оды и стихотворенія на торжественные случаи и праздники, и онъ писалъ. Словомъ, никто въ то время не думалъ смотрѣть на литературу серьезно: въ ней видѣли одинъ изъ источниковъ наслажденія, и никому не приходила въ голову мысль о ея высокомъ общественномъ значеніи, когда она является выразительницею задушевныхъ идеальныхъ стремленій поэта.

#### Библіографія:

Сочиненія Державина, съ объяснительными примічаніями Я. К. Грота. 7 томовъ. СПБ. 1864—1873.

Гротъ. Жизнь Державина. СПБ. 1880.

Бълинскій. Сочиненія, т. VII.

Бриліанъ. Г. Р. Державинъ. СПБ. 1893.

Масловъ. Державинъ гражданинъ (въ журн. "Время". 1861, № 10).





#### ГЛАВА ХХІ.

### На порогъ новаго въка. А. Н. Радищевъ.

Умственное движеніе второй половины Екатерининскаго царствованія характеризуется развитіемъ масонства и зарожденіемъ новаго литературнаго направленія, сентиментализма. Русское масонство этого времени, какъ мы указывали, связано съ дъятельностью Н. И. Новикова и И. Е. Шварца и, при всъхъ увлеченіяхъ мистицизмомъ, главною своею задачею ставило распространеніе въ Россіи просвъщенія. Такимъ образомъ наши масоны, выступая въ роли противниковъ идей просветительной философіи, въ сущности продолжали то же дѣло, которое начато было Екатериной въ первую половину ея царствованія и поддерживалось сильно развившеюся сатирической журналистикой. Особенно яснымъ становится такое положеніе русскаго масонства при разсмотрѣніи дѣятельности Новикова, который, какъ мы видели, всю свою жизнь отдаль на борьбу за просвъщение, при чемъ различие намъчаемыхъ изслъдователями періодовъ его дѣятельности выражется почти исключительно въ выборъ средствъ: если въ началъ поприща онъ идетъ отрицательнымъ путемъ, пытается воздъйствовать на русское общество при помощи обличенія, то въ следующемъ періоде онъ избираетъ положительный путь, стремится къ распространенію знаній, которыя должны возродить русскую жизнь. Совершенно справедливо говоритъ Пыпинъ, что "основное стремленіе, которое у насъ дало успъхъ масонству, и всего больше въ кружкъ Новикова, было признакомъ возникавшаго общественнаго чувства, попыткой расширить привычный складъ мысли поисками хотя бы неяснаго идеала. Зачатки этого идеала находились именно въ старомъ англійскомъ масонствъ. Оно развилось въ странъ, переживавшей тяжелыя политическія и религіозныя потрисенія, въ странъ, ранъе континента завоевавшей себъ извъстную свободу мысли, и должно было служить высокому идеалу братскихъ отношеній между людьми, свободных в отъ так преградъ, какія обыкновенно полагало ужъ различіе націи, религіи, сословнаго положенія. Правда, отрицаніе подобныхъ преградъ было теоретически неполно (изъ масонской связи отлучались люди несвободные, а также люди нехристіанскихъ испов'тданій), но и то, что было принято въ правило, было нравственнымъ пріобрътеніемъ для общества, слишкомъ даздъленнаго господствующими условіями гражданскаго быта и церковныхъ правъ. Обширный успѣхъ масонства на континентѣ покавываетъ что оно вѣрно угадывало затаенную мысль общества, которое тяготилось феодальными преданіями, съ негодованіемъ смотрѣло

## почта ДУХОВЪ,

ЕЖЕМЪСЯЧНОЕ ИЗДАНІЕ,

или

ученая, Нравсшвенная, и Кришическая переписка Арабскаго философа Маликульмулька съ водяными, воздушными и подземными Духами.

часть 1.

くととうくうくくくくくくくくくくく

Печатано съ дозволенія указнаго

ВЪ САНКТПЕТЕРВУРГВ 1789 ГОДА.

на ожесточенную вражду христіанских испов'єданій и секть, забывавших о самомъ христіанств'є, и инстинктивно искало какихъ-то неизв'єстных формъ жизни, въ которых она была бы свободна отъ

этихъ вопіющихъ противоръчій, и которыя дали бы, наконецъ, мъсто нравственному чувству и человъческому достоинству... Это быль популярный опыть примъненія на дъль новыхъ понятій, бродившихъ въ обществъ, и этимъ объясняется его первый успъхъ". А понятія эти въ существъ почти не отличались отъ тъхъ идеаловъ свободнаго развитія человіческой личности и новаго общественнаго строя, которые были недавно еще указаны просвътительной философіей; разница была въ метафизическихъ основаніяхъ матеріализма и сенсуализма, съ одной стороны, и спиритуализма и идеализма-съ другой; въ вопросахъ же этики личной и общественной русское масонство мало различалось отъ русскаго энциклопедизма, почему и подверглось очень скоро послѣ своего порожденія энергичному преслѣдованію правительственных властей, видфвших въ его дфятельности подрываніе основъ существующаго порядка: наши масоны и масонствующіе были одушевлены стремленіями освободительнаго характера, и то просвъщение, которое было ихъ идеаломъ, не могло мириться съ господствовавшимъ произволомъ.

Тѣ же освободительныя, прогрессивныя черты были и въ русскомъ сентиментализмъ, зарождение котораго мы тоже можемъ видъть въ кружкъ Новикова. Если еще въ "Трутнъ" рядомъ съ сатирическими произведеніями мы находимъ чувствительную пъсенку: "Не знала я, что пагубна любовь несчастныхъ мучитъ и терзаетъ", то нъсколько поаже связь этого кружка съ сентиментализмомъ не можетъ подвергаться сомнению: однимъ изъ виднейшихъ участниковъ кружка является представитель немецкаго Sturm und Drang Periode, поэтъ Ленцъ, знакомившій русскихъ писателей съ новыми европейскими литературными теченіями, а будущіе русскіе сентименталисты вст такъ или иначе находились подъ идейнымъ вліяніемъ Новикова, были его последователями. Когда мы говоримъ о русскомъ сентиментализмъ, мы не должны забывать, что было нъсколько разв'ятвленій этого литературнаго направленія, и они различались по степени близости ихъ къ европейскому литературному прототипу.

Европейскій сентиментализмъ былъ союзникомъ освободительныхъ стремленій западнаго общества: мѣщанская драма пропагандировала въ широкихъ кругахъ новыя идеи равенства, братства и свободы, то же дѣлалъ и сентиментальный романъ, отстаивавшій цѣнность человѣческой личности независимо отъ ея соціальнаго положенія. Общественное значеніе европейскаго сентиментализма опредѣляется хотя бы тѣмъ фактомъ, что многіе видные дѣятели французской революціи были сентименталистами, послѣдователями Руссо. Хотя нашъ русскій сентиментализмъ и былъ блѣдной копіей западнаго образца, но именно нѣкоторыя его развѣтвленія имѣли тотъ же яркій характеръ общественной проповѣди. Мы можемъ указать три направленія въ нашемъ сентиментализмѣ: первое связано съ именемъ Карамзина и скоро выродилось въ весьма притор-

ную чувствительность; второе было указано еще Н. С. Тихонравовымъ и проявилось въ средъ воспитанниковъ благороднаго пансіона при Московскомъ университетъ, давши начало впослъдствіи романтизму Жуковскаго и его послъдователей; наконецъ третье выразилось въ дъятельности А. Н. Радищева. Если два первыхъ направленія кажутся въ общественномъ смыслъ индиферентными, то послъднее, несомнънно, было проповъдью лучшихъ общественныхъ идеаловъ: въ немъ по существу мы находимъ связь просвътительныхъ стремленій начала Екатерининской эпохи съ новой литературной формой. Радищевъ представляетъ собою высшую точку, до которой дошло въ XVIII в. освободительно-просвътительное движеніе. Обратимся къ обзору его дъятельности.

Сынъ саратовскаго помѣщика, Радищевъ родился въ 1749 г. Отецъ будущаго писателя былъ человѣкъ хорошо образованный, много читавшій и настолько гуманно относившійся къ крестьянамъ, что они сами защищали его во время пугачевщины. Весьма вѣроятно, что его вліяніе на образованіе убѣжденій сына было вполнѣ благопріятное. Домашнее воспитаніе и обученіе не были продолжительны, и Радищевъ былъ отвезенъ въ Москву, гдѣ бралъ уроки у лучшихъ тогдашнихъ учителей и профессоровъ недавно открытаго университета. Въ 1762 г. онъ былъ опредѣленъ въ Пажескій корпусъ, но пребываніе въ этомъ учебномъ заведеніи не могло ему принести никакой пользы, такъ какъ, по отзыву императрицы Екатерины, пажи росли невѣждами и шалунами. Черезъ четыре года Радищевъ вмѣстѣ съ 11 молодыми дворянами былъ посланъ въ Лейпцигскій университетъ, гдѣ пробылъ до 1771 года.

Несмотря на разныя неблагопріятныя условія заграничной жизни русскихъ молодыхъ людей, Радищевъ вынесъ изъ университетскаго преподаванія довольно обширный запасъ знаній и сумълъ себъ выработать опредъленное міросозерцаніе въ духъ просвътительной философіи. Въ этомъ отношеніи особенно сильное вліяніе имълъ на него "вождь его юности", его товарищъ, О. В. Ушаковъ, рано скончавшійся молодой человікь, біографія котораго была предметомъ одной изъ первыхъ литературныхъ работъ Радищева. Вмъстъ съ этимъ другомъ Радищевъ изучалъ сочиненія извъстнаго матеріалиста Гельвеція и демократа Мабли, который для него навсегда остался величайшимъ авторитетомъ въ области политическихъ вопросовъ. Къ этому же времени, въроятно, относится знакомство Радищева съ сочиненіями Руссо, Монтескье и съ сентиментальнымъ направленіемъ европейской литературы, которое отразилось впослідствіи на его собственныхъ произведеніяхъ. Заграничное пребываніе содъйствовало укръпленію высокаго идеализма, или, по выраженію Радищева, "изящнаго ума". Люди, отличающіеся такимъ умомъ, "укръпивъ природныя силы своя ученіемъ, устраняются отъ проложенныхъ путей и вдаются въ неизвъстные и непроложенные. Дъятельность есть знаменующая ихъ отличность, и въ нихъ-то сродное

человъку безпокойствіе становится ясно: безпокойствіе произведшее все, что есть изящное, и все уродливое, касающееся обоюдно до предъловъ даже невозможнаго и непонятнаго, возродившее вольность и рабство, веселіе и муку, не щадящее ни дружбы, ни любви, терпящее хладнокровно скорбь и кончину, покорившее стихіи, родившее мечтаніе и истину, адъ, рай, сатану, Бога".

Съ этимъ "безпокойствіемъ", съ этимъ "изящнымъ умомъ", Радищевъ, конечно, не могъ пойти тѣмъ "проложеннымъ путемъ", по которому двигались въ тѣ времена всѣ молодые дворяне, и это въ самомъ скоромъ времени должно было обнаружиться, какъ въ его службѣ, такъ въ особенности въ литературной дѣятельности. Вернувшись въ 1771 году въ Петербургъ, Радищевъ поступилъ на службу въ сенатъ протоколистомъ, черезъ два года онъ перешелъ на должность оберъ-аудитора при графѣ Брюссѣ; въ 1775 году онъ женился и вышелъ въ отставку, но опять черезъ 2 года поступилъ на службу въ коммерцъ-коллегію, а съ 1780 г. до своей ссылки служитъ въ петербургской таможнѣ сперва помощникомъ управляющаго, а подъ конецъ и управляющимъ.

Во время службы въ коммерцъ-коллегіи и въ таможнъ онъ близко сошелся со своимъ начальникомъ, президентомъ коллегіи, гр. А. Р. Воронцовымъ, и въ этомъ случат ярко проявился, — столь характерный для него и столь необычный для окружавшей его среды, — его идеализмъ, побудившій его стать на защиту праваго дъла противъ властнаго мнънія самого начальства. "Въ коммерцъколлегіи (передаеть этоть эпизодъ В. Е. Якушкинъ) разсматривалось дъло о пеньковыхъ браковщикахъ, несправедливо обвинявшихся въ упущеніяхъ по должности. Президентъ, вице-президентъ (Беклемишевъ) и всѣ члены признали обвиненіе справедливымъ. Только младшій членъ коллегіи, Радищевъ, не присоединился къ общему приговору. Онъ подалъ особое мнѣніе, совершенно несогласное съ вполнъ опредъленнымъ ръшеніемъ президента. Беклемишевъ долго уговариваль Радищева отказаться оть своего мнѣнія, не перечить президенту, указывая на то, какъ дерзко со стороны молодого человъка, не имъющаго никакихъ связей, возставать противъ мнънія могущественнаго начальника. Радищевъ не поддался этимъ доводамъ, прямо заявилъ, что онъ лучше готовъ подвергнуться гоненію и оставить службу, но ни за что не согласится подписать несправедливый приговоръ. Долго не ръшались доложить Ворондову объ упорствъ младшаго члена коллегіи, новичка въ дълахъ. Наконецъ Беклемищевъ доложилъ. Воронцовъ сначала очень разсердился, полагая, что несогласіе Радищева съ общимъ митиемъ вызвано какимъ-нибудь корыстолюбивымъ видомъ, но все-таки прочелъ внимательно его мнтые, а потомъ захотълъ лично выслушать доводы младшаго асессора. Послъ разговора съ Радищевымъ Воронцовъ измізниль свой взглядь, и браковщики были оправданы".

Подобные факты жестоко оскорбляли нравственное чувство Радищева, открывали ему поразительный контрастъ между его идеалистическими мечтаніями и русской мрачной действительностью, и это сильно отразилось на его душевномъ настроеніи. Явилось разочарованіе, которое онь ярко характеризуеть, обращаясь къ своему другу А. М. Кутузову: "Воспомни, - говорить онъ, - наше нетерпъніе видъть себя паки на мъсть рожденія нашего, воспомни о восторгь нашемъ, когда мы узръли межу, Россію отъ Курляндіи отдъляющую. Если кто, безстрастный, ничего иного въ восторгь не видить, какъ неумфренность или иногда дурачество, для того не хочу я марать бумаги; но если кто, понимая, что есть изступленіе, скажетъ, что не было въ насъ такового, и что не могли бы тогда жертвовать и жизнью для пользы отечества, тотъ, скажу, не знаетъ сердца человъческаго. Признаюсь, и ты, мой любезный другь, въ томъ же признаешься, что последовавшее по возвращении нашемъ жаръ сей въ насъ гораздо умфрило. О, вы, управляющие умами, колико вы бываете часто кратковидцы и близоруки, коликократно упускаете вы случай на пользу общую, утушая пламень, объемлющій сердце юности. Единожды смиривъ юношу, неръдко навъки содълаете его калѣкою".

Это разочарованіе отразилось и на литературной дізтельности Радищева. Она началась подъ вліяніемъ "жара", вынесеннаго изъ заграничныхъ занятій, а также, по странной ироніи судьбы, при одобреніи самой императрицы, которая впослідствій карала его за ть же стремленія, что проявились у него въ это время. Учредивъ на свои личныя средства общество для перевода зам'вчательн'в йшихъ иностранныхъ сочиненій, Екатерина привлекла къ занятіямъ общества и Радищева. Онъ перевелъ книгу любимаго своего автора, аббата Мабли "Observations sur l'histoire de la Grèce ou des causes de la prospérite et des malheurs des Grecs" (Размышленія о греческой исторіи, или о причинахъ благоденствія и несчастія грековъ). Къ этому переводу, заслужившему одобреніе императрицы, были присоединены нъкоторыя примъчанія, обнаруживающія свободолюбіе переводчика. Такъ, переводя слово despotisme выраженіемъ "самодержавство", Радищевъ объяснялъ: "Самодержавство есть наипротивнъйшее человъческому естеству состояніе. Мы не токмо не можемъ дать надъ собой неограниченной власти, но ниже законъ, извътъ общія воли, не имъетъ другого права наказывать преступниковъ опричь права собственныя сохранности. Если мы живемъ подъ властію законовъ, то сіе не для того, что мы оное долженствуемъ делать неотменно, но для того, что мы находимъ въ ономъ выгоды. Если мы удъляемъ закону часть нашихъ правъ и нашея природныя власти, то дабы оная употребляема была въ нашу пользу: о семъ мы дълаемъ съ обществомъ безмоленый договоръ. Если онъ нарушенъ, то и мы освобождаемся оть нашея обязанности. Неправосудіе государя даеть народу, его судіи, то же и болье надъ нимъ право, какое

ему даеть законъ надъ преступниками. Государь есть первый гражданинъ народнаго общества".

Книга Мабли была издана въ 1773 году; въ два следующе года Радищевъ много писалъ стиховъ "на нъжные предметы", но потомъ не появляется въ печати до 1789 г.: о "нъжныхъ предметахъ" писать не приходилось, казалось уже не кстати, такъ какъ окружающая обстановка наводила на очень мрачныя размышленія... Однако за этотъ періодъ молчанія подготовляются важиващія произведенія, въ которыхъ выражаются какъ философскіе, такъ въ особенности политическіе взгляды Радищева. Въ 1782 г. имъ была написана небольшая брошюра, изданная только черезъ 7 лътъ, подъ заглавіемъ "Письмо къ другу, жительствующему въ Тобольскъ по долгу званія своего". Описывая въ этой брошюрь открытіе памятника Петру Великому и превознося его преобразованія, онъ упрекалъ Петра за "истребленіе вольности", хотя и оправдываль его тъмъ соображениемъ, что "нътъ и до скончания міра примъра, можеть быть, не будеть, чтобы царь добровольно упустиль что-либо изъ своея власти, съдяй на престолъ". Прочтя впослъдствіи эту брошюру, Екатерина зам'тила: "Давно мысль его готовилась ко взятому пути".

Въ 1785 году Радищевъ познакомился съ сочиненіемъ энциклопедиста, аббата Рейналя "Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des européens dans les deux Indes". Книга увлекла его своимъ паеосомъ, и впоследствіи, находясь въ заключеніи, онъ признаваль ее "началомъ своего бъдственнаго состоянія". При свътъ возродившихся въ немъ освободительныхъ идей Радищевъ воспрянулъ духомъ, ръшился итти на борьбу съ мракомъ невъжества и безправія. Бороться возможно было только словомъ обличенія, и у Радищева зарождается мысль о новой, обширной литературной работъ. Въ посвящении своего сочинения Кутузову онъ изображаетъ свое настроеніе этого времени въ следующихъ словахъ: "Я взглянуль окресть меня, — душа моя страданіями челов'ьчества уязвлена стала. Обративъ взоры мои во внутренность мою, —я узрълъ, что бъдствія человъка происходять отъ человъка, и часто отъ того только, что онъ взираетъ не прямо на окружающіе его предметы. Ужели, въщалъ я самъ себъ, природа толико скупа была къ своимъ чадамъ, что отъ блудящаго невинно сокрыла истину навъки? Ужели сія грозная мачиха произвела насъ для того, чтобы чувствовали мы бъдствія, а блаженство николи? Разумъ мой встрепеталь отъ сея мысли. и сердце мое далеко ее отъ себя оттолкнуло. Я человъку нашелъ утъшителя въ немъ самомъ. "Отъими завъсу съ очей природнаго чувствованія — и блаженъ буду". Сей гласъ природы раздавался громко въ сложеніи моемъ. Воспрянуль я отъ унынія моего, въ которое повергла меня чувствительность и состраданіе; я ощутиль въ себъ довольно силъ, чтобы противиться заблужденію; и-веселіе неизреченное! — я почувствовалъ, что возможно всякому быть соучастникомъ въ благодъйствіи себъ подобныхъ. Се мысль, побудившая меня начертать, что читать будешь. Но если, говорилъ я самъ себъ, я найду кого-либо, кто намъреніе мое одобритъ, кто ради благой цъли не опорочить неудачное изображеніе мысли, кто состраждетъ со мною надъ бъдствіями собратіи своей, кто въ шествіи моемъ меня подкръпитъ, — не сугубый ли плодъ произойдеть отъ подъятаго мною труда?".

Подъ вліяніемъ такого настроенія Радищевъ изобразиль картину продажи съ аукціоннаго торга крізпостных в людей, - очеркъ, составившій въ его книгь главу "Мъдное". Въ очеркъ представлена семья дворовыхъ людей: старикъ 75 лътъ, спасшій жизнь отца своего барина, бывшій дядькой барина и неоднократно спасавшій его самого; старуха 80 леть, выкормившая мать барина и бывшая его собственной нянькой; женщина 40 лъть, кормилица барина; ея дочь и внучка стариковъ, женщина 18 лътъ, насильственно выданная за двороваго человъка и изнасилованная бариномъ; ея ребенокъ, незаконнорожденный сынъ барина, и, наконецъ, грубый дътина 25 леть, "венчанный ея мужь, спутникъ и наперсникъ своего господина". Эти люди продаются враздробь, какъ скотъ, и Радищевъ невольно охватывается негодованіемъ. "Едва, — говоритъ онъ, — ужасоносный молотъ испустиль тупой свой звукъ, и четверо несчастныхъ узнали свою участь - слезы, рыданіе, стонъ пронзили уши всего собранія. Наитвердъйшіе были тронуты. Окаменълыя сердца! Почто безплодное соболъзнование? О, квакеры! Если бы мы имъли вашу душу, мы бы сложились и, купивъ сихъ несчастныхъ, даровали бы имъ свободу. Живъ многія льта въ объятіяхъ одинъ другого, несчастные сіи въ поносной продаж'в восчувствують тоску разлуки. Сердце мое столь было стеснено, что, выскочивъ изъ среды собранія и отдавъ несчастнымъ последнюю гривну изъ кошелька, побежалъ вонъ". Въ заключение очерка, вспомнивъ о томъ, что защитники крвпостного права ссылаются на неприкосновенность собственности, Радищевъ говоритъ: "А всѣ тѣ, кто бы могъ свободѣ поборствовать, всв великіе вотчинники, и свободы не отъ ихъ совътовъ ожидать должно, но отъ самой тяжести порабощенія". Въ этихъ словахъ обвинительница Радищева, императрица Екатерина, увидъла впослъдствіи призывъ къ возстанію крестьянъ противъ помъщиковъ.

Въ слѣдующемъ (1786) году Радищевъ написалъ еще два очерка изъ своей книги: въ первомъ разсуждая о цензурѣ и инквизиціи, онъ говорилъ, что въ исторіи "мы вездѣ обрѣтаемъ терзающія черты власти, вездѣ зримъ силу, возстающую на истину", а во второмъ— изобразилъ "начальника", равнодушно относящагося къ гибели людей. Эти первоначальные этюды дали Радищеву идею общей картины отрицательныхъ сторонъ русской жизни, при чемъ образцомъ изложенія, внѣшней формы, явилось для него знаменитое "Сентиментальное путешествіе" Стерна. Послѣ двухъ лѣтъ работы книга

была готова, и Радищевъ для ея напечатанія завелъ собственную типографію.

Но прежде, чемъ говорить объ этой книгь, остановимся несколько на другомъ сочиненіи Радищева, вышедшемъ годомъ ранъе "Путешествія", на "Житіи Өеодора Васильевича Ушакова", которое, въроятно, писалось одновременно съ "Путешествіемъ" и по основнымъ идеямъ весьма къ нему близко. Для насъ нестолько интересны жизнь молодого идеалиста и тъ свъдънія, которыя сообщаются Радищевымъ о пребываніи своемъ за границей, сколько политическіе взгляды, высказываемые въ этомъ своеобразномъ "Житіи", въ которомъ біографическое повъствованіе постоянно перебивается разсужденіями философскими, моральными и политическими. Особенно важна политическая сторона этого небольшого сочиненія, такъ какъ, говоря о несовершенствъ современныхъ ему порядковъ, Радищевъ вполнъ ясно видитъ, въ чемъ заключается коренная причина этого несовершенства. Она для него въ томъ же "самодержавствъ", къ которому онъ отнесся такъ отрицательно уже въ первой своей литературной работв и которое, какъ увидимъ, является главной цълью его нападеній въ "Путешествіи".

Указавъ на всякія "уловки", которыми при самодержавіи люди достигають высокаго положенія, Радищевъ совершенно правильно характеризуеть безсиліе самодержца въ отношеніи своихъ приближенныхъ. "Положимъ, — говоритъ онъ, — что государь истинное достоинство только награждаеть и пристрастенъ не бываеть николи; но если бы возможно было ему хотя и одному быть безпристрастному въ своемъ государствъ, всъ другіе начальствующіе въ его образъ таковы не будуть, ибо если онъ возможеть чуждъ быть родству, пріязни, дружбѣ, любви, хотя потому, что равнаго себъ не имъетъ, то кого найдешь ему подобнаго? Сверхъ же того, онъ малаго токмо числа отечеству или ему служащихъ самъ по себъ истинныя знаетъ заслуги, о всъхъ другихъ судита по слуху, награждаеть того, кого назначають вельможи, казнить нерыдко того, кто имъ не нравится. Изъ нъсколькихъ милліоновъ ему подвластныхъ едва единое сто служатъ ему: вст другіе (источая кровавыя слезы, признаться въ томъ должно), всю другіе служать вельможамь". Въ самодержавномъ правленіи произволъ проникаетъ всъ отношенія съ верху донизу. "Примъръ самовластія государя, не имъющаго закона на послъдованіе, ниже, въ распоряженіяхъ своихъ, другихъ правилъ, кром'в своей воли или прихотей, побуждаетъ каждаго начать такъ мыслить, что, пользуяся удъломъ власти безпредъльной, онъ такой же властитель частно, какъ тотъ въ общемъ. И сіе столь справедливо, что неръдко правиломъ пріемлется, что противоръчіе власти начальника есть оскорбленіе верховной власти. Мысль несчастная, тысячи любящихъ отечество гражданъ заключающая въ темницу и предающая ихъ смерти, теснящая духъ и разумъ и на мъсто величія водворяющая робость, раб-

Заставки, заглавныя буквы и украшенія старинной рукописи.

. HCTOPIH PYCCKOH ANTEPATYPIA AO NIN B.\*

Заставки, эаглавныя буквы и украшенія старинной рукописи.

BOW DOWN

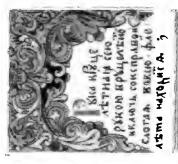









;

ство и замъщательство подъ личиною устройства и покоя! Да сіе иначе и быть не можеть по сродному человъку стремленію къ самовластію".

Это самовластіе въ концъ концовъ должно само себя погубить, такъ какъ есть "предълы терпънію", за которыми наступаетъ отчаяніе, а люди свергають съ себя иго произвола.

Уже разсужденія "Житія Ө. В. Ушакова", не замѣченныя властями, вызвали весьма оживленные толки въ обществѣ, но еще сильнѣе было "любопытство публики", когда въ январѣ 1790 г. вышло въ свѣтъ "Путешествіе изъ Петербурга въ Москву". Хотя разошлось всего около 100 экземпляровъ, но о книгѣ стали "говорить по всему городу", и Радищевъ скоро увидѣлъ, что ему грозитъ серьезная опасность, и самъ поспѣшилъ оставить дальнѣйшее рас-

пространеніе своего произведенія, отказывая книгопродавцамъ, желавшимъ его купить. Гроза, однако, разразилась только черезъ нъсколько мъсяцевъ. 27 іюня состоялся приказъ объ арестъ Радищева, а 30 іюня онъ былъ заключенъ въ Петропавловскую крѣпость. Несмотря на всякія оправданія, защититься оть такого властнаго обвинителя, какъ сама императрица Екатерина, увидъвшая въ книгъ оскорбленіе лично себъ, не было никакой возможности, и уже 8 августа Радищевъ былъ приговоренъ къ смертной казни,



А. Н. Радищевъ.

4 октября по именному указу казнь была замѣнена лишеніемъ правъ и ссылкою на 10 лѣтъ въ Сибирь, въ Илимскій острогъ. Обвиненъ былъ Радищевъ въ томъ, что "оказался въ преступленіи противу присяги и должности его и должности подданнаго, изданіемъ книги, наполненной самыми вредными умствованіями, разрушающими покой общественный, умаляющими должное ко властямъ уваженіе, стремящимися къ тому, чтобы произвести въ народѣ негодованіе противу начальниковъ и начальства и, наконецъ, оскорбительными и неистовыми израженіями противу сана и власти царской; учинивъ, сверхъ того, лживый поступокъ прибавкою послѣ цензуры многихъ листовъ въ ту книгу".

Вникая въ приведенный судебный приговоръ и перечитывая теперь книгу Радищева, легко увидъть, что протестъ противъ кръпостного права былъ только второстепенной причиной ея осужденія. На дворянъ книга не могла произвести желаемаго впечатлѣнія, какъ это видно изъ ироническаго замѣчанія Екатерины: "Уговариваетъ помѣщиковъ освободить крестьянъ, да никто не послушаетъ". Еще менѣе

возможно было разсчитывать на возбужденіе мятежа среди крестьянъ при помощи книги, и это отлично разъяснилъ самъ Радищевъ: "Если кто скажетъ, что я, писавъ сію книгу, хотѣлъ сдѣлать возмущеніе, тому скажу, что ошибается. Первое потому, что народъ нашъ книгъ не читаетъ, что писана она слогомъ, для простого народа невнятнымъ, что и напечатано ея очень мало, не цѣлое изданіе, или заводъ, а только половина. И можетъ ли мыслить о семъ, кто общниковъ не имѣетъ?" Однако, если и не было у Радищева намѣренія взбунтовать крестьянъ, слѣдуетъ сказать что въ его книгѣ было весьма достаточное количество фактовъ, ярко иллюстрирующихъ безобразіе крѣпостныхъ отношеній. Выше мы видѣли картинку продажи крестьянъ съ аукціона, теперь остановимся на другихъ явленіяхъ этого рода.

Вотъ передъ нами образецъ не изверга, но просто весьма хозяйственнаго помъщика, выжимающаго изъ своихъ крестьянъ все, что только возможно: "Нъкто, не нашедъ въ службъ, какъ то по просторъчію называють, счастья, или не желая онаго въ ней снискать, удалился изъ столицы, пріобрѣлъ небольшую деревню, напримфръ, во сто или въ двъсти душъ, опредълилъ себя искать прибытка въ земледъліи. Не самъ онъ себя опредълялъ къ сохъ, но вознамерился наидействительнейшимь образомь всевозможное сдълать употребление естественных силь своих крестьянь, прилагая оныя къ обрабатыванію земли. Способомъ къ сему надежнейшимъ почелъ онъ уподобить крестьянъ своихъ орудіямъ, ни воли, ни побужденія не им'вющимъ, и уподобилъ ихъ, дъйствительно, въ нъкоторомъ отношении нынъшняго въка воинамъ, управляемымъ грудою, устремляющимся на бой грудою, а въ единственности ничего не значащимъ. Для достиженія своей цели онъ отняль у нихъ малый удёлъ пашни и сённыхъ покосовъ, которые имъ на необходимое пропитаніе дають обыкновенно дворяне, яко въ воздаяніе за всѣ принужденныя работы, которыя они отъ крестьянъ требуютъ. Словомъ, дворянинъ сей Нъкто всъхъ крестьянъ, женъ ихъ и дътей заставилъ во всъ дни года работать на себя. А дабы они не умирали съ голоду, то выдавалъ онъ имъ опредъленное количество хлъба, подъ именемъ мъсячины извъстное. Тъ, которые не имъли семействъ, мъсячины не получали, а по обыкновенію лакедемонянъ пировали вмѣстѣ на господскомъ дворѣ, употребляя для соблюденія желудка въ мясотьдъ пустыя щи, а въ посты и въ постные дни хлебъ съ квасомъ. Истинныя разговены бывали развѣ на Святой недѣлѣ. Таковымъ урядникамъ производилась также приличная и соразмърная ихъ состоянію одежда. Обувь для зимы, т.-е. лапти, дълали они сами; онучи получали отъ господина своего, а лътомъ ходили, босы. Слъдственно, у таковыхъ узниковъ не было ни коровы, ни лошади, ни овцы, ни барана. Дозволеніе держать ихъ господинъ у нихъ не отнималь, но способствовалъ къ тому. Кто и былъ позажиточнее, кто былъ умереннѣе въ пищѣ, тотъ держалъ нѣсколько птицъ, которыхъ господинъ иногда бралъ себѣ, платя за нихъ цѣну по своей волѣ. При таковомъ заведеніи неудивительно, что земледѣліе въ деревнѣ г. Нѣкто было

въ цвътущемъ состояніи. Когда у всъхъ худой былъ урожай, у него родился хлъбъ самъ-четвертъ; когда у другихъ хорошій былъ урожай, то у него приходилъ хлъбъ самъ-десятъ и болъе. Въ недолгомъ времени къ двумъ стамъ душамъ онъ еще купилъ двъсти жертвъ своему корыстолюбію и, поступая съ ними равно, какъ и съ первыми, годъ отъ году умножалъ свое имъніе, усугубляя число стенящихъ на его нивахъ. Теперь онъ считаетъ ихъ уже тысячами и славится, какъ знаменитый земледълецъ".

Неудивительно, что при такихъ хозяйственныхъ порядкахъ крестьяне часто голодають или питаются хлібомъ, который состоить "изъ трехъ четвертей мякины и одной части несъянной муки". Не должно также удивлять и следующее "обозрѣніе утвари крестьянской избы": "Четыре стѣны, до половины покрытыя такъ, какъ и весь потолокъ, сажею; полъ въ щеляхъ, на вершокъ почти поросшій грязью; печь безъ трубы, но лучшая защита отъ холода, и дымъ, всякое утро зимою и лѣтомъ наполняющій избу; окончины, въ коихъ натянутый пузырь, сверкающійся въ полдень пропускалъ свътъ, горшка два или три (счастливая изба, коли въ одномъ изъ нихъ всякій день есть пустыя щи); деревянная чашка и кружки, тарелками называемые; столъ, топоромъ срубленный, который скоблять скребкомъ по праздникамъ. Корыто кормить свиней или телять, буде есть,

спять съ ними вмѣстѣ, глотая воздухъ, въ коемъ горящая свѣча, какъ будто въ туманѣ или за завѣсою кажется. Къ счастью, кадка съ квасомъ, на уксусъ похожимъ, и на дворѣ баня, въ коей, коли не парятся, то спитъ скотина. Посконная рубаха, обувь, данная природой, онучки съ лаптями для выхода. Вотъ въ чемъ почитается по справедливости источникъ государственнаго избытка, силы и могущества".

Нарисовавъ такую ужасную картину крестьянской нищеты, Радищевъ невольно обращается съ горькимъ упрекомъ къ дворянамъ: "Звъри алчные, пьяницы ненасытные!—восклицаетъ онъ.—Что мы крестьянину оставляемъ? То, чего отнять не можемъ, — воздухъ. Да, одинъ воздухъ. Отъемлемъ неръдко у него не только даръ земли—хлъбъ и воду, но и самый свътъ. Законъ запрещаетъ отъяти у него жизнь. Но развъ мгновенно: сколько способовъ отъяти у него постепенно. Съ одной стороны почти всесиліе, съ другой—немощь беззащитная. Ибо помъщикъ въ отношеніи крестьянина естъ законодатель, судья, исполнитель своего ръшенія, и по желанію своему истецъ, противъ котораго отвътчикъ ничего сказать не смъетъ. Се жребій заклепеннаго во узы, се жребій заключеннаго въ смрадной темницъ, се жребій вола въ ярмъ".

Разоряя крестьянъ до послъдней крайности, помъщики не щадять въ нихъ и человъческихъ чувствъ, не останавливаются ни передъ чъмъ, оскорбляя ихъ и угнетая; ни одна крестьянская дъвушка не защищена отъ насильственныхъ покушеній господина на ея честь, и съ барской точки эрвнія подобныя двиствія считаются даже особенной милостью. Горе крестьянину, если въ немъ въ силу какихъ-нибудь обстоятельствъ заговоритъ сознаніе собственнаго достоинства! Всяческія гоненія обрушиваются за это на его голову, какъ это видно на примъръ рекрута Ванюши, изображеннаго въ главъ "Городня". Этотъ несчастный юноша росъ виъстъ съ сыномъ своего барина, учился тому же, чему учился барчукъ, поработалъ въ заграничномъ университетъ и, возвращаясь въ Россію, ждалъ свободы, которую ему объщаль старый баринъ. Но старикъ умеръ, а баринъ, сверстникъ Ванюши, не торопился исполнять объщание своего отца, и отсюда пошли несчастья Ванюши. "Черезъ недълю послъ нашего въ Москву прітада, празсказываеть онъ, прітада, пот господинъ влюбился въ изрядную лицомъ дѣвицу, но которая съ красотой телесной соединяла скареднейшую душу и сердце жестокое и суровое. Воспитанная въ надменности своего происхожденія, отличностью почитала только внешность, знатность, богатство. Черезъ два мъсяца она стала супругой моего барина и моей повелительницей. До того времени я не чувствоваль перемёны и жиль въ дом' в господина своего, какъ его сотоварищъ. Хотя онъ мн в ничего не приказывалъ, но я предупреждалъ его иногда желанія, чувствуя его власть и мою участь. Едва молодая госпожа переступила порогъ дома, въ которомъ она определялась начальствовать, какъ я почувствовалъ тягость моего жребія. Первый вечеръ по свадьбъ и слъдующій день, въ который я ей представленъ быль супругомъ ея, какъ его сотоварищъ, она занята была обыкновенными заботами новаго супружества; но къ вечеру, когда при довольно

многолюдномъ собраніи пришли всі къ столу и сіли за первый ужинъ у новобрачныхъ, и я, по обыкновенію моему, сълъ на моемъ жесте на нижнемъ конце, то новая госпожа сказала довольно громко своему мужу, если онъ хочетъ, чтобъ она сидъла за столомъ съ гостями, то бы холопей за оный не сажалъ. Онъ, взглянувъ на меня и движимъ уже ею, прислалъ ко мнъ сказать, чтобы я изъ-за стола вышелъ и ужиналъ бы въ своей горницъ. Вообразите, колико чувствительно мив было сіе униженіе. Я, скрывъ, однакожъ, изступающія изъ глазъ моихъ слезы, удалился. На другой день не смѣлъ я показаться. Не нав'єдываясь обо мн'є, принесли мн'є об'єдъ мой и ужинъ. То же было и въ следующе дни. Черезъ неделю после свадьбы, въ одинъ день, послъ объда, новая госпожа, осматривая домъ и распредъляя всъмъ служителямъ должности и жилище, зашла въ мои комнаты. Онъ для меня уготованы были старымъ моимъ бариномъ. Меня не было дома. Не повторю того, что она говорила, будучи въ оныхъ, мнъ во посмъяніе, но, возвратясь домой, мнъ сказали ея приказъ, что мить отведенъ уголъ въ нижнемъ этажть съ колостыми офиціантами, гдв моя постель, сундукъ съ платьемъ и бълье мое уже поставлены; все прочее она оставила въ прежнихъ моихъ комнатахъ, въ коихъ помъстила своихъ дъвокъ. Что въ душъ моей происходило, слыша сіе, удобнъе чувствовать, если кто можеть, нежели описать. Но дабы не занимать васъ излишнимъ, можетъ-быть, повъствованіемъ, госпожа моя, вступивъ въ управленіе домомъ и не находя во мить способности къ услугъ, поверстала меня въ лакеи и надъла на меня ливрею. Малъйшее мнимое упущение сея должности влекло за собою пощечины, батожье, кошки. О, государь мой, лучше бы мить не родиться! Колико крать негодоваль я на умершаго моего благодътеля, что даль мнъ душу на чувствованіе. Лучше бы мнъ было возрасти въ невъжествъ, не думавъ никогда, что есмь человъкъ, всъмъ другимъ равный. Давно бы, давно бы избавилъ себя ненавистной мить жизни, если бы не удерживало прещеніе Вышняго надъ всти Судіи. Я опредтиль себя сносить жребій мой терпты ливо. Я сносилъ не токмо уязвленія телесныя, но и те, коими она уязвляла мою душу. Но едва не преступиль я своего объта и не отъялъ у себя томные остатки плачевнаго житія при случившемся новомъ души уязвленіи. Племянникъ моей барыни, молодецъ восемнадцати л'ть, сержанть гвардіи, воспитанный во вкусь московскихъ щегольковъ, влюбился въ горничную дъвку своей тетушки и, скоро овладъвъ неопытною ея горячностью, сдълалъ ее матерью. Сколь онъ не ръшителенъ былъ въ своихъ любовныхъ дълахъ, но при семъ происшествіи нъсколько смутился. Ибо тетушка его, узнавъ о семъ, запретила входъ къ себъ горничной, а племянника побранила слегка. По обыкновенію милосердных господъ, она намфрилась наказать ту, которую жаловала прежде, -- выдать ее за конюха замужъ. Но какъ всъ они были уже женаты, а беременной для славы дома надобенъ быль мужь, то хуже меня изъ всъхъ служителей не нашли. И о семъ

госпожа моя, въ присутствіи своего супруга, мив возв'єстила, яко неотмънную милость. Не могь я болъе териъть поруганія. "Безчеловъчная женщина, во власти твоей состоить меня мучить и уязвлять мое тъло! Говорите вы, что законы дають вамъ надъ нами сіе право. Я и сему мало върю, но то твердо знаю, что вступать въ бракъ никто принужденъ быть не можетъ". Слова мои произвели въ ней звърское молчаніе. Обратясь потомъ къ супругу ея: "Неблагодарный сынъ человъколюбиваго родителя, забылъ ты его завъщаніе, забылъ и свое изреченіе; но не доводи до отчаянія души, твоея благороднъйшей, страшись!" Болье сказать я не могь, ибо, по повельню госпожи моей, отведенъ былъ на конюшню и съченъ нещадно кошками. На другой день едва я могь встать оть побоевь съ постели, и паки приведенъ былъ передъ госпожу мою. "Я тебъ прощу,-говорила она, - твою вчерашнюю дерзость; женись на моей Маврушкъ, она тебя просить, и я, любя ее въ самомъ ея преступленіи, хочу это для нея сдълать".—, Мой отвъть, —сказаль я ей, —вы слышали вчера, другого не имъю. Присовокуплю только то, что просить на васъ буду начальство въ принужденіи меня къ тому, къ чему не имъете права".-"Ну, такъ пора въ солдаты!" вскричала яростно моя госпожа. Потерявшій путешественникъ въ страшной пустынъ свою стезю меньше обрадуется, сыскавъ опять оную, нежели обрадованъ былъ я, услышавъ сіи слова. "Въ солдаты", повторила она. И на другой день то было исполнено. Несмысленная! Она думала, что такъ, какъ и поселянамъ, поступленіе въ солдаты есть наказаніе. Мнѣ было то отрада, и какъ скоро мнъ выбрили лобъ, то я почувствовалъ, что я переродился".

Ванюша радуется военной службь, какъ средству избавленія отъ невыносимаго рабства; но бываютъ случаи, когда крестьяне вынуждены искать другихъ путей защиты своего человъческаго достоинства, когда они прибъгаютъ къ самосуду надъ своими притъснителями. Такіе случаи представлены Радищевымъ въ главахъ "Зайцево" и "Едрово": въ первой мы видимъ жестокую расправу съ семьей нѣкоего асессора, всячески изводившаго своихъ крестьянъ и оправдывавшаго нѣчто въ родѣ jus primae noctis, а во второй изображена попытка крестьянъ казнить помъщика "добраго и человъколюбиваго", но крайняго сладострастника, у котораго "мужъ не былъ безопасенъ въ своей женъ, отецъ-въ дочери". Подобные примъры могутъ служить хорошимъ предостережениемъ рабовладъльцамъ, и Радищевъ указываетъ на тѣ общія грозныя последствія, которыя могутъ возникнуть изъ тягости крепостного права. "Не ведаете ли, -- говорить онъ, -- любезные наши сограждане, коликая нашь предстоить гибель, въ коликой мы вращаемся опасности. Загрубълыя вст чувства рабовъ и благимъ свободы мановеніемъ въ движеніе приводящія, темъ укрепять и усовершенствують внутреннее чувствованіе. Потокъ, загражденный въ стремленіи своемъ, темъ сильные становится, чемъ тверже находитъ противустояніе. Прорвавъ оплоть

единожды, ничто уже въ разлитіи его противиться ему не возможеть. Таковы суть братія наши, въ узахъ нами содержимые. Ждуть случая и часа. Колоколъ ударяетъ. И се пагуба звърства разливается быстротечно. Мы узримъ окресть насъ мечь и отраву. Смерть и пожиганіе намъ будутъ посуль за нашу суровость и безчелов'тіе. И чты медлительные и упорные мы были вы разрышении ихъ узъ, тыть стремительные они будуть во мщении своемъ. Воть что предстоить намъ, воть чего намъ ожидать должно. Гибель возносится горъ постепенно, и опасность уже вращается надъ главами нашими. Уже время, вознесши косу, ждеть часа удобности, и первый льстецъ или любитель человъчества, возникши на пробуждение несчастныхъ, ускорить его махъ. Блюдитеся!" Грядущая опасность можеть быть устранена только облегченіемъ участи крестьянъ, находящихся въ рабствъ, и Радищевъ набрасываетъ проектъ такихъ мъропріятій, которыя должны привести къ упраздненію крізпостного права. Въ этомъ проекть Радищева наиболъе существеннымъ является признаніе права собственности крестьянина на обрабатываемую имъ землю, чъмъ устранялась возможность безземельнаго освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости.

Какъ бы радикальны ни были разсужденія Радищева о крестьянскомъ вопросѣ, наиболѣе опасной стороной въ его книгѣ и для императрицы Екатерины и для позднѣйшаго времени должны были представляться разсужденія болѣе общаго характера, касающіяся самыхъ основъ политическаго быта Россіи,— разсужденія, сравнительно съ которыми протестъ противъ крѣпостного права былъ лишь незначительной частью, совершенно утратившею свое практическое значеніе послѣ упраздненія крѣпостничества. Радищевъ возсталъ въ своей книгѣ противъ произвола, проникавшаго всю русскую жизнь; онъ первый выступилъ съ этимъ обличеніемъ; обличеніе было настолько яркимъ и захватывало такъ широко всѣ русскія гражданскія отношенія, что и до нашего времени оно не утратило своего значенія. Въ этомъ-то и крылась причина жестокой кары, обрушившейся на Радищева и на его "Путешествіе".

Частныя проявленія произвола, такъ называемыя злоупотребленія суда и администраціи, обличались и предшественниками и современниками Радищева, и въ этомъ отношеніи онъ далъ въ своей книгів не особенно много. Однако нужно сказать, что и въ этихъ бытовыхъ картинкахъ рельефно обнаружился обличительно-публицистическій талантъ Радищева, и мы считаемъ нелишнимъ остановиться на нівкоторыхъ ихъ нихъ. Въ главіть "Чудово" представленъ начальникъ, который спить въ то время, какъ люди гибнутъ на моріть, а его подчиненные не смітють его разбудить, чтобы подать помощь гибнущимъ. Во главіть "Зайцево" Радищевъ знакомитъ насъ съ порядками суда, въ которомъ царитъ сословное лицепріятіе, который наполненъ взяточниками и лкідьми, умітющими искусно обходить законы. Въ главіть "Спасская Полисть" дается прекрасная характеристика тітьхъ отно-

шеній, по поводу которыхъ впосл'ядствіи одинъ изъ декабристовъ выразился: "Служба замънилась прислугою". "Жилъ-былъ, —разсказывается въ этой главъ, -- гдъ-то государевъ намъстникъ. Въ молодости своей таскался по чужимъ землямъ, выучился тесть устерсы и быль до нихь великій охотникъ. Пока деньжонокъ своихъ было мало. то онъ отъ охоты своей воздерживался- вдалъ по десятку, и то, когда бываль въ Петербургъ. Какъ скоро полъзъ въ чины, то и число устерсовъ на столъ его стало прибавляться. А какъ попалъ въ намъстники и когда много стало у него денегъ своихъ, много и казенныхъ въ распоряжени, тогда сталъ онъ къ устерсамъ, какъ брюхатая баба. Спить и видить, чтобъ устерсы кушать. Какъ пора ихъ приходитъ, то нътъ никому покою. Всъ подчиненные становятся мучениками. Но во что бы то ни стало, а устерсы ъсть будеть. Въ правленіе посылаютъ приказъ, чтобы наряженъ былъ немедленно курьеръ, котораго онъ имъетъ въ Петербургъ отправить съ важными донесеніями. Всѣ знають, что курьерь поскачеть за устерсами, но куда ни вертись, а прогоны выдавай. На казенныя денежки дыръ много. Гонецъ, снабженный подорожной, прогонами, совствиъ готовъ, въ курткъ и чикчерахъ явился передъ его высокопревосходительство. "Поспъшай, мой другъ, —въщаетъ ему унизанный орденами, поспъшай, возьми сей пакетъ, отдай его въ Большой Морской... господину Карзинкину, почтенному лавочнику, въ С.-Петербургъ; ступай, мой другъ, и какъ скоро получишь, то возвращайся поспъшно и нимало не медли: я тебъ скажу спасибо не одно". Курьеръ съ невъроятной быстротой, събздивъ за тысячу верстъ, привозитъ устерсы, и нам'естникъ чрезвычайно доволенъ. "Право, говоритъ онъ, человъкъ достойный, исправенъ и не пьяница. Сколько уже лътъ по два раза твадитъ въ Петербургъ, а въ Москву сколько разъ-упомнить не могу. Секретарь, пиши представление. За многочисленные его въ посылкахъ труды и за точнъйшее оныхъ исправление удостоиваю его къ повышенію чиномъ". Въ расходной книгь у казначея записано: "По предложенію его высокопревосходительства дано курьеру Н. Н., отправленному въ С.-Петербургъ съ наинужнъйшимъ донесеніемъ, прогонныхъ денегъ въ оба пути на три лошади изъ экстраординарной суммы". Книга казначейская пошла на ревизію, но устерсами не пахнетъ".

Подобное отношеніе къ службѣ и къ закону возможно лишь при самовластіи вельможъ, и Радищевъ разражается гнѣвной филиппикой противъ этого самовластія. "Блаженны, — восклицаетъ онъ, — въ единовластныхъ правленіяхъ вельможи. Блаженны украшенные чинами и лентами. Вся природа имъ повинуется. Даже неосмысленные скоты угождаютъ ихъ желаніямъ и, дабы имъ въ путешествіи, зѣвая, не наскучилось, скачутъ они, не жалѣя ни ногъ ни легкаго, и нерѣдко отъ натуги околѣваютъ. Блаженны, повторю я, имѣющіе внѣшность, къ благоговѣнію всѣхъ влекущую".

Но откуда же является эта чрезмърная сила вельможъ? Какъ создался этотъ классъ людей, почти ничего не дълающихъ, попирающихъ всякіе законы, живущихъ на счетъ народа? Источникъ ихъ силы—дворъ, и Радищевъ даетъ краткій очеркъ возникновенія этого учрежденія, характеризусть переходь оть феодальныхъ отношеній къ придворнымъ. Когда были уръзаны права прежняго дворянства, "на мъстъ мужества водворилась надменность и самолюбіе, на мъстъ благородства души и щедроты посъялись рабольпіе и самонедовьреніе, истинные скряги на великое". Усилилась до крайнихъ пред'ьловъ царская власть, и создалось придворное сословіе. Произошло это такимъ образомъ: "жительствуя среди столь тесныхъ душъ и подвизаемые на милости ласкательствомъ наслъдственныхъ заслугъ и достоинствъ, многіе государи возомнили, что они суть боги, и вся, его же коснутся, блаженно сотворять и пресвътло. Тако и быть долженствуеть въ дъяніяхъ нашихъ, но токмо на пользу общую. Въ таковой дремотъ величанія возмечтали цари, что рабы ихъ и прислужники, ежечасно предстоя взорамъ ихъ, заимствуютъ ихъ свътозарности; что блескъ царскій, преломляясь, такъ сказать, въ сихъ новыхъ отсеткахъ, многочисленнъе является и съ сильнъйшимъ отраженіемъ. На таковой заблужденія мысли воздвигли цари придворныхъ истукановъ, кои, истинные оеатральные божки, повинуются свистку или трещоткъ".

Такимъ образомъ люди, полезные отечеству, отличившіеся истинными заслугами передъ народомъ, ставятся ниже придворныхъ тунеядцевъ, которыхъ безчисленное множество, вслъдствіе предразсудка, по которому внъшній блескъ представляется безусловно необходимымъ для прочности власти. Однако просвъщение должно искоренить этотъ предразсудокъ, такъ какъ на просвъщенный народъ ви вшность оказываетъ мало вліянія. "Нума могъ, —поясняетъ Радищевъ, -- грубыхъ еще римлянъ увърить, что нимфа Эгерія наставляла его въ его законоположеніяхъ. Слабые перуанцы охотно вtрили Манко Копаку, что онъ-сынъ солнца, и что законъ его съ небеси истекаетъ. Магометъ могъ прельстить скитающихся аравитянъ своими бреднями. Всъ они употребляли внъшность; даже Моисей принялъ скрижали заповъдей на горъ, среди блеска молній. Но нынъ, буде кто прельстити восхощетъ, не блистательная нужна ему внъшность, но внъшность доводовъ, если такъ сказать можно,вившность убъжденій. Кто бы восхотьль нынь посланіе свое утверлить свыше, тоть утвердить более наружность полезности, и тою вст тронутся. Мы же, устремляя вст силы наши на пользу встххъ и каждаго, почто намъ блескъ внешности? Но если пышная внешность намъ безполезна, колико вредны въ государствъ быть могутъ ея оберегатели. Единственной должностью во служеніи своемъ имъя угожденіе намъ, колико изыскательны они будуть во всемъ томъ, что намъ нравиться можетъ. Желаніе наше будеть предупреждено; но не токмо желанію не допустять возродиться въ насъ, но даже и

мысли, зане готово уже удовлетвореніе. Воззрите съ ужасомъ на дъйствіе таковыхъ угожденій. Наитвердъйшая душа во правителяхъ своихъ позыбнется, преклонитъ ухо ласкательному сладкопънію, уснетъ. И се сладостныя чары обыдуть разумъ и сердце. Горесть и обида чуждыя едва покажутся намъ преходящими недугами; скорбъти о нихъ почтемъ или неприличнымъ, или же противнымъ, и воспретимъ даже жаловатися о нихъ. Язвительнъйшія скорби и раны и самая смерть покажутся намъ необходимыми дъйствіями теченія вещей и, являясь намъ позади непрозрачныя завъсы, едва возмогутъ ли въ насъ произвести то мгновенное движеніе, какое производятъ въ насъ театральныя представленія. Зане стръла бользни и жало зла не въ насъ дрожитъ вонзенное. Се слабая картина всъхъ пагубныхъ слъдствій пышнаго царей дъйствія".

Уже изъ приведенныхъ словъ ясно, что Радищевъ возстаетъ противъ самодержавной царской власти, что онъ—противникъ неограниченной монархіи; но въ этихъ словахъ еще не обнаруживается его симпатія къ народовластію: она проявляется въ одѣ "Вольность", которую Радищевъ излагаетъ въ главѣ "Тверь". Прославляя свободу, Радищевъ говоритъ:

О! даръ небесъ благословенный, Источникъ всёхъ великихъ дёлъ, О! вольность, вольность, даръ безцённый! Позволь, чтобъ рабъ тебя воспёлъ. Исполни сердце твоимъ жаромъ, Въ немъ сильныхъ мышцъ твоихъ ударомъ Во свётъ тьму рабства претвори, Да Брутъ и Телль еще проснутся, Сёдяй во власти, да смятутся Отъ гласа твоего цари.

Въ дальнъйшихъ строфахъ оды развиваются извъстныя идеи XVIII въка о свободъ человъка по природъ, о договорномъ возникновении власти, о значении правлы и законности, а въ противоположность этимъ идеямъ характеризуется деспотизмъ, поддерживаемый религіозными и политическими предразсудками:

И се чудовище ужасно, Какъ гидра, сто имъл главъ, Умильно и въ слезахъ всечасно, Но полны челюсти отравъ, Земныя власти попираетъ, Главою неба досязаетъ, Его отчизна тамъ гласитъ. Призраки, тъму повсюду съетъ, Обманыватъ и льстить умъетъ И слепо верить всемь велить.

Чело надменное вознесши, Схвативъ желъзный скипетръ, Царь, На громномъ тренъ властно съвши, Въ народъ зритъ лишь подлу тварь. Животъ и смерть въ рукъ имъя: "По волъ, рекъ, щажу злодъя, Я властію могу дарить: Гдъ я смъюсь, тамъ все смъется. Нахмурюсь грозно,—все смятется. Живешь тогда, велю коль житъ".

Но пригнетеніе народа должно окончиться, идеалъ свободы увлекаетъ всѣхъ утѣсненныхъ, и страшная участь готовится деспоту:

> Возникнеть рать повсюду бранна, Надежда всёхъ вооружить; Въ крови мучителя вънчанна Омыть свой стыдъ ужъ всякъ спъшитъ. Мечъ остръ, я зрю, вездъ сверкаетъ! Въ различныхъ видахъ смерть летаетъ Надъ гордою главой Царя. Ликуйте, склепанны народы; Се право мисенное природы На плаху возвело Царя. И нощи се завъсу дживой Со трескомъ мощно разодравъ, Кичливой власти и строптивой Огромный истуканъ поправъ, Сковавъ сторучна исполина, Влечеть его, какъ гражданина, Къ престолу, гдъ народъ возсвяъ!

Далъе въ одъ восхваляется Кромвель, который научилъ людей, "какъ могутъ мстить за себя народы". Въ послъднихъ строфахъ "содержатся прорицанія о будущемъ жребіи отечества, которое раздълится на части, и тъмъ скоръе, чъмъ оно будетъ просторнъе. Упругая власть при издыханіи приставитъ стражу къ слову и соберетъ всъ свои силы, дабы послъднимъ махомъ раздавить возникающую вольность".

"Но челов'вчество возреветь въ оковахъ и, направляемое надеждою свободы и неистребимымъ природы правомъ, двинется. И власть приведена будетъ въ трепетъ. Тогда вс'ъхъ силъ сложеніе, тогда тяжелая власть Развъется въ одно мгновенье. О! день избраннъйшій всъхъ дней! Мив слышится ужъ гласъ природы, Начальный гласъ, гласъ божества.

Цитированный выше приговоръ по делу Радищева былъ приведенъ въ исполнение съ необыкновенной поспъшностью, такъ что отправляемый въ ссылку писатель не имѣлъ даже возможности проститься съ семьей, а такъ такъ у него не было теплой одежды, то ему дали "гнустную нагольную шубу, взявъ ее туть же у сторожа или солдата"; а рядомъ съ этой поспъшностью петербургское губериское правленіе обнаружило и чрезвычайную суровость, распорядившись заковать Радищева въ кандалы. Но нашелся у Радищева и защитникъ — его бывшій начальникъ, гр. А. Р. Воронцовъ: по его ходатайству, императрица на другой же день послъ отправленія Радищева послала курьера съ повельніемъ снять съ него оковы и доставить ему нужныя для пути вещи. Только въ Нижнемъ-Новгородъ курьеръ догналъ Радищева, и излишнее мучительство было прекращено. Благодаря стараніямъ гр. Воронцова, написавшаго губернаторамъ въ Нижній - Новгородъ, Пермь, Иркутскъ, Радищевъ вездѣ на пути видѣлъ "отъ начальства милость и снисхожденіе", и даже останавливался на долгій срокъ въ Тобольсків и Пркутскѣ.

Въ Илимскъ, куда онъ прітхалъ въ январъ 1792 г. онъ поселился съ сестрой своей жены, Елизаветой Рубановской, впослъдствін вышедшей за него замужъ, и съ двумя младшими дѣтьми въ воеводскомъ домъ, который былъ ему отведенъ по приказу генералъгубернатора. Здѣсь онъ оставался шесть лѣтъ, "отрѣзанный, какъ говоритъ В. А. Мякотинъ, отъ личныхъ сношеній со всѣмъ цивилизованнымъ міромъ, внъ всякаго интеллигентнаго общества, состоя подъ надзоромъ грубыхъ п невѣжественныхъ исправниковъ которые, не имѣя никакого понятія о его преступленіи, видѣли въ немъ проворовавшагося чиновника, и отъ корыстолюбія которыхъ его спасало лишь личное знакомство съ губернаторомъ". Однако на положеніе свое Радищевъ жаловался очень мало.

Душевная бодрость, не уступавшая "мрачнымъ мыслямъ", вуншалась, конечно, и тъмъ сочувствіемъ, которое Радищевъ встръчаль со стороны гр. Воронцова, но еще въ большей степени она объяснялась отмъченнымъ нами выше "сроднымъ человъку безпокойствіемъ", такъ сильно отличавшимъ Радищева. Его дъятельной натуртъ невозможно было поддаваться унынію, и умъ его не переставалъ работать. Написавъ даже во время заключенія въ Петропавловской кръпости полное высокой человъчности повъствованіе о "Филаретъ милостивомъ", Радищевъ уже на пути въ Сибирь находилъ въ себъ лостаточно силы для чисто научнаго наблюденія жизни, и его замѣтки объ этомъ путешествіи показывають живой интересъ къ тѣмъ мѣстамъ, по которымъ онъ проѣзжалъ. Еще ярче этотъ интересъ проявляется въ письмахъ Радищева къ гр. Воронцову. Такт, уже изъ Нижняго-Новгорода онъ сообщаетъ, что его "разумъ можетъ иногда заниматься упражненіемъ". "Когда я стою на ночлегѣ,—говоритъ онъ,—то могу читать; когда ѣду, стараюсь замѣчать положеніе долинъ, буераковъ, горъ, рѣкъ; учусь въ самомъ дѣлѣ тому, что иногда читалъ о исторіи земли; песокъ, глина, камень, все привлекаетъ мое вниманіе. Не повѣрите, можетъ-быть, что я, съ восхищеніемъ, переъхавъ Оку, вскарабкался на крутую гору и увидѣлъ въ разсѣлинахъ оной слѣды морскихъ раковинъ!"

Сибирь поражала Радищева своими естественными богатствами, и онъ пророчилъ ей блестящую будущность, особенно когда откроется морской путь въ Европу черезъ Ледовитый океанъ. Призывая другихъ къ изследованію Сибири, онъ самъ старательно изучалъ ее, насколько это позволяли ему условія ссылки. Онъ читалъ работы Штеллера, Гмелина, Гильденштедта, знакомился съ прошлымъ этой богатой страны, останавливался на некоторыхъ вопросахъ ея современной хозяйственной жизни. Результатомъ этихъ изученій были многочисленныя ценныя замечанія въ письмахъ къ гр. Воронцову и два любопытныхъ сочиненія: "Письмо о китайскомъ торге" и "Сокращенное повествованіе о пріобретеніи Сибири", а также "Записки путешествія въ Сибири" и "Дневникъ путешествія изъ Сибири".

Но рядомъ съ этимъ идутъ и другія занятія: Радищевъ входитъ въ интересы жителей городка, въ который забросила его ссылка, и для этихъ людей изучаетъ медицину. Однако прежніе интересы политическіе и философскіе также не заглушаются, и, выписавъ въ Сибирь часть своей библютеки, Радищевъ постоянно обращается къ гр. Воронцову съ просъбами о присылкъ французскихъ, иъмецкихъ, англійскихъ книгъ и журналовъ, внимательно следя за современнымъ литературнымъ и научнымъ развитіемъ, наблюдая общественное движеніе, особенно интересуясь французской революціей. Сохраняя прежніе интересы, Радищевъ не измѣняетъ и прежнимъ взглядамъ и вполить откровенно говорить гр. Воронцову, что отречение отъ этихъ взглядовъ передъ знаменитымъ Шешковскимъ не могло быть искреннимъ и прочнымъ. "Хотя, -- пишетъ онъ, -- мићнія мои относительно многихъ вещей, по несчастію моему, стали болье извъстными, нежели тщеславіе быть сочинителемъ иногда требуетъ, но я признаюсь въ превратности моихъ мыслей охотно, если меня убъдять доводами лучше тъхъ, которые въ семъ случаъ употреблены были. А на таковыя я въ возраженіе, что авторъ другого сказать не имълъ, какъ что сказалъ. Помню, какъ Галилей отрекся отъ доказательствъ своихъ о неподвижности солнца и, следуя глаголу инквизиціи, воскликнулъ вопреки здраваго разсудка: солнце коловращается".

Лучшимъ выраженіемъ сохранности этихъ прежнихъ взглядовъ Радищева можеть считаться начатый въ первый же годъ ссылки обширный философскій трактать: "О человъкъ, о его смертности и безсмертіи". Нъсколько льтъ онъ писалъ это сочиненіе, но окончательно его обработать онъ не успълъ, такъ что издано оно было уже послъ его смерти. Въ этомъ сочинении проявляется основательное знакомство Радищева съ современной ему философіей, въ разнообразныхъ теченіяхъ которой онъ пытается найти нѣчто ихъ примиряющее. Онъ остается попрежнему поклонникомъ французскихъ энциклопедистовъ, онъ сильно склоняется къ матеріализму барона Гольбаха и Гельвеція, и Пушкинъ быль отчасти правъ, сказавъ: "Радищевъ, хотя и выражается противу матеріализма, но въ немъ все еще виденъ ученикъ Гельвеція. Онъ охотнъе излагаетъ, нежели опровергаеть доводы чистаго авеизма". Въ этомъ приговоръ много истины, но въ то же время следуетъ указать, что трактать Радищева представляеть собою любопытнейшую попытку примиренія матеріалистическихъ теорій съ ученіями німецкихъ идеалистовъ школы Лейбница. Стараясь держаться на почвъ опыта и наблюденія, Радищевъ не можеть отвергать бытія души, и для него безсмертіе является необходимымъ постулатомъ. Онъ не знаетъ, есть ли оно, но настаиваетъ на его нравственной необходимости, говоря: "Ты будущее свое опредъляещь настоящимъ, и върь, скажу паки, върь, въчность не есть мечта".

Но наступилъ конецъ ссылкъ Радищева; преемникъ Екатерины. императоръ Павелъ рескриптомъ 23 ноября 1796 г. на имя гр. Салтыкова разръшилъ Радищеву вернуться на родину и житъ въ деревнъ, подъ надзоромъ губернатора. Въ іюлъ 1797 г. онъ прибылъ въ свое имъніе, село Нъмцево, Калужской губерніи. Хотя ему было всего 50 лътъ, но его силы были уже подорваны, и онъ писалъ: "взглянувъ на меня, всякъ можетъ сказать, колико старость предварила мои лъта". Именно въ виду этой слабости ему было въ 1798 г. разръшено съъздить въ Саратовскую губернію для свиданія съ родителями, но эта отлучка была кратковременна, и почти все царствованіе Павла Радищевъ оставался въ Нъмцевъ, занимаясь сельскимъ хозяйствомъ.

Изъ литературныхъ его произведеній того времени заслуживають вниманія статья "Описаніе моего владѣнія" и богатырская повѣсть "Бова". Въ перзомъ сочиненіи мы видимъ проявленіе того же отношенія къ крѣпостному праву, что и въ "Путешествіи", ту же ненависть къ рабству, выражающуюся въ слѣдующихъ словахъ: "Сей (т.-е. господинъ) можетъ его (т.-е. крестьянина) продать оптомъ или подробно; не шуткою сіе сказано, ибо сія подробность можетъ быть такова, что дочь отъ матери, сынъ отъ отца, и, можетъ-быть, жена отъ мужа продается. Но съ публичнаго торгу только въ розницу продавать запрещено, а потомъ. Есть экономы, которые, изнуривъ земледѣльца, продаютъ его стальныя силы. 2. Господинъ можеть его за-

ставить работать, сколько хочеть. Нынъ только запрещено работать по воскресеньямъ, и совътомъ сказано, что довольно трехъ дней на господскую работу, но на нынъшнее время законоположение сие не великое будетъ имъть дъйствие, ибо состояние ни земледъльца ни двороваго не опредълено. З. Господинъ можетъ его наказывать по своему усмотрънию, онъ— судия его и исполнитель своихъ приговоровъ. 4. Господинъ есть господинъ его имъния и дътей его, даетъ и отъемлетъ по своей волъ. 5. Распоряжаетъ браками и спаряетъ, какъ хочетъ; слъдовательно, земледълецъ есть рабъ въ семъ отношении совершенно; итакъ, не можетъ господинъ уволить селянина своего отъ государственныхъ податей, отъ наказания за преступления, заставить жениться на роднъ и въ посты ъсть мясо".

Богатырская повъсть "Бова" интересна, какъ попытка обработки народнаго сказочнаго сюжета, впослъдствіи обратившая на себя вниманіе Пушкина, хотя стихъ тяжелъ и языкъ нъсколько архаиченъ. Есть въ "повъсти" черты сентиментализма и ложноклассицизма. Тъ же особенности можно отмътить и въ "Пъсни исторической", написанной, можетъ-быть, и раньше, въ "Пъсни Всегласа", сочиненной подъ вліяніемъ Слова о полку Игоревъ. Поэтическое достоинство всъхъ этихъ произведеній не особенно высоко

Совсъмъ возвращенъ былъ изъ ссылки Радищевъ только при восшествіи на престоль Александра I, а въ августь 1801 г. быль принять на службу членомъ комиссіи составленія законовъ. Въ этой комиссіи онъ работалъ до смерти; по свидътельству его сына, онъ составиль "Проекть гражданскаго уложенія", въ которомъ нам'єтиль рядъ либеральныхъ реформъ; но этотъ проектъ до насъ не дошелъ, и намъ извъстны только два его особыхъ мнънія: "о цънахъ за людей убіенныхъ" и "объ отводъ судей". Особенно любопытно первое митие, въ которомъ Радищевъ, какъ принципіальный врагъ, кръпостного права, ръшительно возстаетъ противъ оцънки жизни убитыхъ крестьянъ деньгами. Старыя идеи не могли быть уничтожены даже и ссылкою, и потому весьма правдоподобенъ разсказъ Пушкина о кончинъ Радищева. Вотъ этотъ разсказъ: "Императоръ Александръ приказалъ Радищеву изложить свои мысли касательно нъкоторыхъ гражданскихъ постановленій. Бъдный Радищевъ, увлеченный предметомъ, нъкогда близкимъ къ его умозрительнымъ занятіямъ, вспомнилъ старину и въ проектъ, представленномъ начальству, предался своимъ прежнимъ мечтаніямъ. Графъ Завадовскій удивился молодости его съдинъ и сказалъ ему съ дружескимъ упрекомъ: "Эхъ, Александръ Николаевичъ, охота тебъ пустословить попрежнему! иль мало теб'я было Сибири?". Въ этихъ словахъ Радищевъ увидълъ угрозу. Огорченный и испуганный, онъ возвратился домой, вспомнилъ о другъ своей молодости, объ лейпцигскомъ студентъ, подавшемъ ему нъкогда первую мысль о самоубійствъ... и отравился"...

Хотя этому разсказу противорѣчать показанія сыновей Радищева, но онъ тѣмъ не менѣе характеренъ для настроенія Радищева, который, по словамъ сыновей, становился передъ смертью все болѣе задумчивымъ, пока не покончилъ самоубійствомъ 12 сентября 1802 г. Онъ не видѣлъ возможности осуществить свои свободолюбивыя мечты, въ либеральномъ внукѣ Екатерины ему, быть можетъ, чуялись тѣ же черты, что и въ ней самой, и задумчивость была вполнѣ естественна, жизнь не могла имѣть цѣнности для неисправимаго мечтателя. Такъ окончилъ свою жизнь великій политическій мечтатель, стоявшій на порогѣ новаго вѣка; но мечты его не погибли, онѣ составили идейное содержаніе русскаго общественнаго движенія, проходящаго отъ его времени до нашихъ дней.

## БИБЛІОГРАФІЯ:

Путешествіе изъ Петербурга въ Москву, изд. Н. П. Павлова-Сильванскаго и П. Е. Петолева. Спб. 1905.

Сочиненія А. Н. Радищева, изд. подъ ред. В. В. Каллаша, 2 т. М. 1907; подъ ред. Тройницкаго, 2 т. Спб. 1907; подъ ред. П. Е. Щеголева, А. К. Бороздина и И. И. Лапшина, 2 т. Спб. 1907—8.

Мякотинъ. В. А. Изъ исторіи рус. общества. Спб. 1902.

Незеленовъ. А. И. Радищевъ. (Ист. Вѣсти, 1883).

Сухомлиновъ. А. И. Радищевъ. Спб. 1883. (Сборн. Отд. рус. яз. и слов. Ак. Наукъ, т. XXXIII).

Якушкинъ. В. Е. Радищевъ и Пушкинъ (Чт. Общ. Ист. и др. при Моск. Уняв., 1886, т. I, ст. 1-58).

Его же. Судъ надъ русскимъ писателемъ въ XVIII в. (Рус. Старина, 1882, № 9).



Мистеманній о надіоствій Батыя.

, to topic pychological products (-2.7) . The magnetic point (2.7)

. 1

• • • •

.

(20) - 5 /

Изъ сказаній о нашествій Батыя.

, PCTOP( R -PYCCKOH ARTERAT) PM  $_{\rm A0}$  N/V  $_{\rm B}$   $^{2}$ 

Approximation of the second

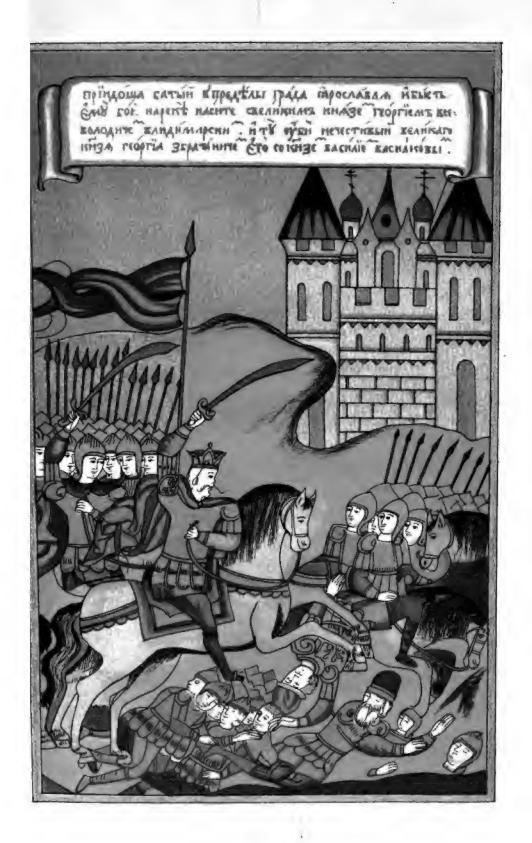

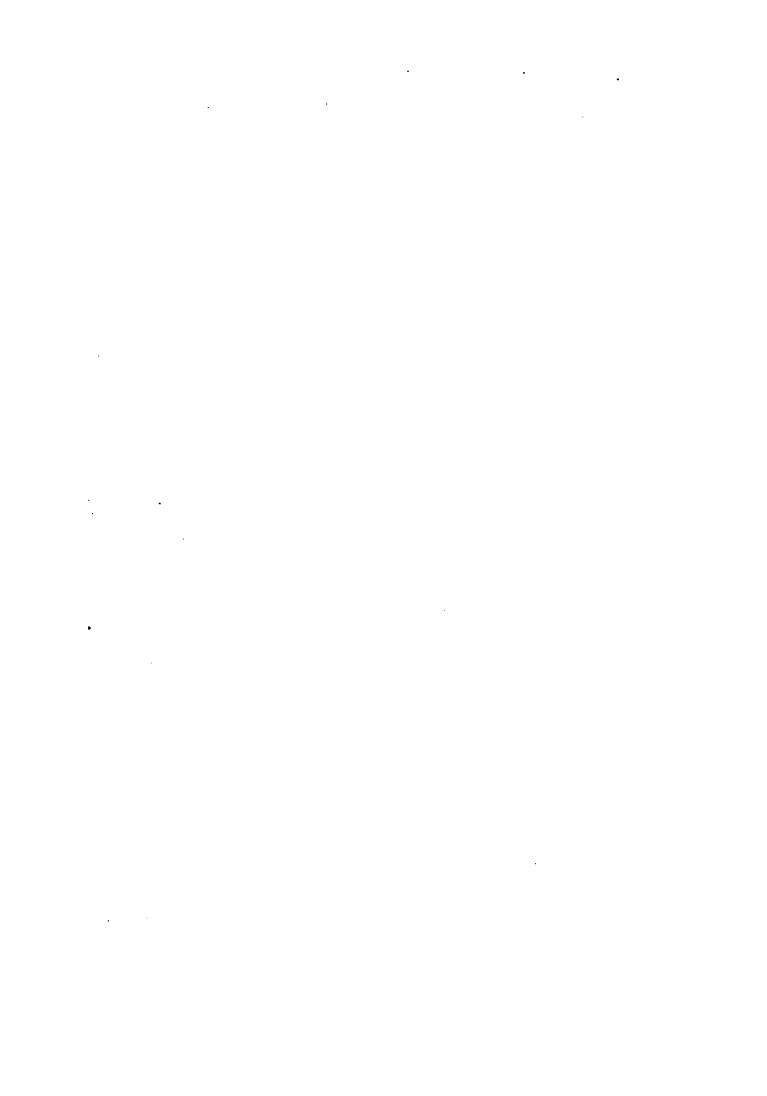

## УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХЪ ИМЕНЪ.

Абрамовичъ, Д. И. проф. СПБ. дух. акад., 109, 114. Аввакумъ, протопопъ. 41, 248, 251 262, 263, 267, 268-282. Авраамій, еп. суздальскій, 162—163. Авраамій Палицынъ, 238-239. Адамъ. 65, 68—71, 76, 77. Адашевъ, Алексъй, 205, 209, 221. Акакій, еп. тверской, 184. Акиндинъ, игуменъ печерскій, 100. Аксаковъ. И. С., 34. Александръ Македонскій, 76. Алексфа Михайловичъ, царь. 246, 248, 258. Алексай, митрополить, 149-150. Амартолъ, Георгій, 50, 62, 118, 122. Анна Іоанновна, императрица, 350 -381. Андрей (митр. Лоанасій), духовникь Іоанна Грознаго, 215. Андрей Первозванный, 70. Антоній, митр. с.-петербургскій, 82. Антоній Печерскій, 107. Антоній Ядрейковичь, 104—105. Арсеній Глухой, 241—242. Арсеній Грекъ, 244, 252, 262. Артемій, тронцкій нгумень, 222—227. Архангельскій, А. С., проф. Казан. унив., 19. Афродитіанъ. 74. А о а н а с і й Александрійскій, 50, 62.

Барановичъ, Лазарь, арх. черпиг.. 233, 286. Варсовъ, Е. В., изслъдователь, 47. 133. Вашкинъ, М. С., 220—226.

А оанасій Пикитинъ. 41, 47, 165—167.

Бенфей, ибмецкій филологь, 7. Бестужевъ-Рюминъ, К. Н., академикъ, историкъ, 30, 118-119. Бецкій, Ив. Ив. 397.

Богдановъ, купецъ. 46. Борисъ, св. князь, 52, 107—108. Воцяновскій. В. Ө., 190. Брикиеръ, А., проф. Берлии, унив., 21. Будиловичъ, А. С., проф. Варшав, унив., 53. Буало, 347, 350, 364. Буслаевъ, О. И., академикъ, 13—14, 46, 80, 82. Бычковъ, А. О., академикъ, 45, Бычковъ, И. А., изслъдователь, 46, Бълинскій, В. Г., 9, 10. Бълиевъ, И. Д., проф. Москов, унив., 46, 118.

Ваккернагель, ибм, истр. литературы, 7.
Валишевскій, К., историкь, 21.
Варлаамъ, митр. московскій, 181.
Вароломей, апостоль, 70.
Васенко, И. Г., изслідователь, 215.
Василій, архіен, новгород., 162.
Василій Великій, 50, 53.
Василій ИІ, вел. ки., 177, 179, 181, 194.
Вассіанъ Косой (Василій Патриківевь), 175, 186, 187, 189—194.
Вассіанъ Топорковь, 209, 210.
Вахрамівевь, арославскій кунець, 148.

Венгеровъ, С. А., писатель, 12. Венедиктъ, цареград, архим., 247. Веніаминъ, доминикан, монахъ, 170 Веселовскій, Ал-дръ П., академикъ, 134, 305, 307. Веселовскій, Ал-жй П., проф. Моск.

Веселовскій, Ал-Бй И., проф. Моск унив., 25—26.

В п к т о р о в а, М. А., изслъдовательница, 109, 110.

Вилинскій, изследователь. 223—224. Владимировъ. И. В., проф. Кіев. унив., 19, 57, 129—131.

Владимиръ Мономахъ, 52, 79, 98— 102, 125.

Владимиръ святой, 86—87, 107, 108, Волковъ, О. Г., 382, Вольдемаръ, датскій королевичъ, 257,

Вольдемаръ, датскій королевичь, 257. Вольтеръ, 26, 146, 388, 391, 392. Вольфъ, Христіанъ, 363—364, 369. Вонифатьевъ. Стефанъ, 247 — 252, 260—262.

Воронцовъ, гр. А. Р., 435, 451, 452. Востоковъ, А. Х., 46.

Галаховъ, Л. Д., историкъ литер.. 15—16, 20, 42.

Гамалья, масонъ, 409.

Гельвецій, 434.

Генкель, проф. металлургін, 363—364. Геннадій, архісп. новгород., 7, 52. 169—172.

Герасимовъ, Дмитрій, переводчикъ, 170, 179, 213.

Гервинусъ, иъмец. истор. литер., 7. Гейне, поэтъ, 9--10.

Гавбъ, св. князь, 52, 107--108.

Гоголь, И. В., 36, 37.

Голубинскій, Е. Е., академикъ, 20, 54—56, 84, 180, 211.

Голятовскій, Іоанникій, 230—233.

Гончаровъ, И. А., 37.

Горскій, А. В., проф. Моск. духов. ак., 46.

Грегори, Іоганиъ-Готфридъ, пасторъ. 290—291.

Грибовдовъ, Л. С., 35, 36.

Григорій, митр. с.-петербургскій, 47. Григорій Великій, 49—50, 53, 148—149.

Гриммъ, Як., нѣмец. филологъ, 7. Гротъ. Я. К., академикъ, 371. Гуго Гроцій, 25, 31. Гюрята Роговичъ, 122.

Даніндъ, нгуменъ, 102—104. Даніндъ Заточникъ, 137—138. Даніндъ, костром. протопопъ, 251, 262. Даніндъ, митр. московскій, 186—189. Дамаскинъ Птицкій, 252. Дадамберъ, 26, 33, 392, 394. Делекторскій, изслёдователь, 164. Державинъ, Г. Р., 34, 421—430. Дидро, 26, 33, 392. Димитрій Донской, 154—157. Димитрій Ростовскій, 33, 281.

димитрти Ростовски, 55, 251. Діонисій, троицкій архим., 241—242. 250.

Достоевскій, О. М., 36, 37.

Ева, праматерь. 65, 70, 71, 76. Евгеній, митр. кіевек., 11—12. Евсбевъ, изслъдователь, 82. Евенмій, чудовскій инокъ, 10, 284. Екатерина II. императрица, 391—403, 418, 440. Елагина, И. И., 414. Елизавета Петровна, импер., 376, 391. Енохъ, 65, 68. Епифаній Кипрскій, 58—60. Ефремъ Сиринъ, 53—54, 76.

Жоффренъ, г-жа, корреспондентка Екатерины II, 392.

Заусцинскій, изследователь, 212. Зиновій, пнокъ отекскій, 224—227. Зосима, митр. московскій, 169, 172.

Игорь Святославичь, кн. съверскій, 126—136.
Изяславъ, в. кн., 88.
Иларіонъ, митр. русскій, 82—88.
Ильпискій, Иванъ, 345.
Ипполитъ, папа римскій, 54, 76.
Исаія, пророкъ, 52, 74.
Исаія, св. ростовскій, 57.

I аковъ, черноризецъ, 107—108. Геремія, патр. константиноп., 244. Іоакимъ, еп. новгород., 115. I о а к и м ъ, патр. москов., 298, 300—302. Іоаннъ, Вышенскій, 233. Іоаннъ Грозный, 32, 41, 177, 178, 197, 203 - 210.I оан и ъ Дамаскинъ, 50, 54-56. 10 аннъ Златоустъ, 50, 53, 56, 64, 148-149. Іоаниъ Лествичникъ, 49, 54. Іоаннъ Малала, 62, 122. Іоаннъ Моски, 57. 1 оаннъ, экзархъ болгарскій, 50, 58. Іоасафъ І, патр. московскій, 245 Іосифъ, игуменъ Волоцкій, 7-8, 169-175, 186, 191, 193. Госифъ, протосинкемъ алек. патр., 246. 1 осифъ. натр. москов., 245, 257, 258.

**К**аинъ, 71.

Калайдовичъ, К. О., историкъ литер., 45.

Калугииъ, изследователь, 226.

Кальвинъ, 8.

Кантемиръ, кн. А. Д., 32, 33, 345 — 355.

Карамзинъ, Н. М., 3, 8, 11, 26, 115— 116, 433.

Кастелліонъ, богословъ XVI в., 8. Катыревъ-Ростовскій, кн. И., Каченовскій, М. Т., историкъ, 116,

Кипріанъ, митр. московск., 40, 150— 151, 153.

Кириллъ, игуменъ бълозерскій, 149, 150.

Кириллъ Іерусалимскій, 50.

Кириллъ, просвътитель славянъ, 48—50.

Кириллъ II, митр. кіевск., 143—144. Кириллъ Лукарисъ, патр. царегр., 246, 247.

Кириллъ, еп. туровскій, 48, 90—96.

Климентъ, архіеп. величскій, 50.

Климентъ Смолятичъ, 97-98.

Ключевскій; В. О., историкъ, 151 — 153.

Кожанчиковъ, Д., книгопродавецъ. 217.

Козьма Индикопловъ, 58-60.

Козьма, игуменъ Кирилло-Бѣлозерск. мон., 204.

Кондоиди, Анастасій (впослёд. еп. вологод., Аванасій), 345.

Константинъ, еп. болгарскій, 50.

Копыстенскій, Захарія, 245.

Корнилій, раскол. инокъ, 266, 267.

Корфъ, баронъ, президентъ Ак. Наукъ, 356.

Костомаровъ. Н. И., историкъ, 20, 118, 123, 220.

Котошихинъ, Григорій, 41, 299— 300.

Крижаничъ, Юрій, 242-243, 300.

Крыловъ, И. А., 34, 35.

Курбскій, кн. Л. М., 178, 194, 203— 210.

Курицынъ, Өедөръ, дьякъ, 169. Кутузовъ, А. М., 436, 437.

Ламанскій, В. И., академикъ, 360. .1 аптевъ, Аптонъ, торговый человъкъ, 255.

Ласкарисъ, Іоаннъ, гуманистъ, 179.

Левъ, ен. катанскій, 174.

Леонидъ, архим., 47.

Леонтій Ростовскій, 57.

.1 и п с і й, Юсть, 25.

.Іихачевъ, Н. ІІ., историкъ, 216.

Лихуды, Іоанникій и Софроній, 296— 299

Логгинъ, протопопъ муромскій, 251, 262.

Локкъ, 393.

.Іомоносовъ, М. В., 33, 115, 356, 360—379, 386, 422, 430.

Лопаревъ, X. М., изследователь. 104, 143.

Лопухинъ, И. В., масонъ, 33, 109, 410.

Лука Жодята, 79-82, 145.

**М**абли, 434, 436—437.

Макарій, митр. москов., историкъ Церкви, 19—20, 47, 84, 159—160, 187, 217, 220, 222.

Макарій, митр. москов., и всея Руси, 210—215, 216, 217.

Максимъ Грекъ, 178—186, 194, 206, 208, 241.

Малининъ, В. Н., проф. Кіев. дух. ак., 53, 163.

Мальбраншъ, 146.

Мануччи, Альдо, типографъ, 179.

Майковъ, Л. И., академикъ, 286.

Маймонидъ, Монсей, средневък. евр. философъ, 168.

Медвъдсвъ, Сильвестръ. 10, 292—

Мелетій Пигасъ, патр. александр., 246. Мельхиседекъ, 65, 71.

Меоодій, просвытит. славянь, 48-50.

Менодій Патарскій, 76, 118.

Миллеръ, Вс. О., проф. Моск. универ., 162.

Миллеръ, Герардъ-Фридрихъ, академикъ, 115.

Миллеръ, Ор. Ө, проф. СПБ. унив. 14—15.

Милюковъ, II. Н., историкъ, 20.

Михайловъ, А., проф. Варшавск. унив., 197.

Могила Петръ, 230, 246, 252.

Монтескье, 26, 391.

Морицъ, нъм. писатель XVIII в., 8.

Мунехинъ, Мисюрь, дьякъ, 177.

Мусинъ-Пушкинъ, гр. А. И., 127.

Наръжный, В. Т., 35.

Насъдка, Иванъ, справщикъ, 241---242, 261.

Наталія Алексвевна, царевна, 381.

Невоструевъ, К. Н., проф. Моск. дух. ак., 46.

Незеленовъ, А. И., проф. СПБ. унив., 20. Некрасовъ, И., проф. Новор. унив.

196—197.

Нероновъ, Иванъ, протопонъ, 249—251, 262—263, 264.

Несторъ, кісво-печер. инокъ, 107 - 109, 115, 120.

Никифоръ, патр. цареград., 64. Николай Ивмчинъ, 181—182.

Никонъ, патр. москов., 216, 247, 248, 259-267.

Никольскій, Н. К., проф. СПБ. дух. ак., 80, 97—98.

Нилъ Сорскій, 169, 174—175, 189, 191, 193.

Новиковъ, Н. И., 10, 33, 34, 387, 403, 404—411, 431, 432.

Остроміръ, новгородск, посадникъ, 50

Павель, архидіак. Алепискій. 243. Навловъ, А. С., проф. Моск. унив.. 40, 144, 163, 164.

Навловъ - Сильванскій, Н. П., историкъ. 334.

Пансій, патр. іерусалим., 247, 251 252.

Наи сій Лигаридь, митр. газскій, 266. Налладій, еп., авторъ Лавсаика, 57. Нанинъ, гр. П. И., 416.

Пахомій Логоость, 40, 151—153.

Перетцъ. В. Н., проф. Кіев. унив., 78, 358.

Петровъ. И. И., проф. Кіев. духов. ак., 47.

Петръ Великій, 25. 26. 27. 28—30. 31, 32, 320—324.

Петръ. митр. москов., 149. 151.

Илатоновъ. С. Ө., проф. СПБ, унив., 119, 204, 235, 238 −239.

Погодинъ. М. П., историкъ. 12, 45, 98, 116.

Полевой, П. Н., 20.

Поликариъ, печерскій инокъ, 109— 113.

Попомаревъ, проф. СПБ, дух. ак., 80, 91, 96.

Поповъ Л. Н., 47, 163, 164.

Порфирьевъ. И. Я., проф. Каз. дух. ак., 16.

Посоликовъ. И. Т., 30, 32, 331—339. Потемкинъ кв. Г. А., 424.

Потемкинъ. Ефремъ. 267.

Потемкинъ Спиридонъ 264—266.

Преображенскій. В. изслядователь 183.

Проворовскій, пастрователь, 284, 280.

Пренскій, М. П., бояринь, 264. Прісняковь, А. Е., историкь, 216.

присвяковы А. г., историкы 219 Пуффендорфы, 31, Пушкинъ, Л. С., 25, 28, 36—37, 46, 358, 453, 454.

Пыпинъ, А. Н., академикъ, 22—23, 65—68, 124, 214. 234. 334, 431.

II в в н и ц к і й. проф. Кіевск. духов. ак., 284.

И ѣтуховъ, Е. В., проф. Юрьев. унив., 144. 146. 310.

Радивиловскій, Антоній, 233.

Радищевъ, А. Н., 434-455.

Рейналь, аббать. 437.

Рейнгольдтъ. А. фонъ, истор. дитер., 21.

Родосскій, А. С., 47.

Роговъ, Миханлъ, протопонъ, 245.

Ртищевъ, Ө. М., 251—252, 266.

Румянцевъ. Н. П., гр. канцлеръ. 11, 46.

Руссо. 393.

Савва, авонскій инокъ. 179.

Саввантовъ. II. И., 104.

Савонародда. 178—179, 185.

Самаринъ, Ю. Ө., 324.

Самунлъ. монахъ, 324.

Сатановскій, Арсеній, 252.

Сахаровъ. II. П., 164.

Святославъ. кн. черниговскій, 64. ≫.

Сентъ-Бевъ, франц. критикъ. 6.

Серапіонъ. сп. взадимирскій. 143, 144—148, 220.

Сильвестръ, игуменъ Выдубецкаго чон., 115, 120.

Сильвестръ, прот. Благов. собора. 24, 196—197, 199, 201—202, 245, 209, 221.

Симсонъ, суздал, священ., 40, 41, 162—165.

Симеонъ, свящ. Благов. соб., 220 -- 221.

Списонъ Полоцкій, 24, 284, 286—292, 293, 294.

Симеонъ, царь болгарскій, 50, 62, 64. Симонъ, сп. Владимир., 100—113.

Сиповскій, В. В., проф., ист. лит., 20.

Славинецкій, Епифаній, 252, 261, 284—286.

Смотрицкій, Мелетій, 246, 360.

Сиетиревъ. И. М., проф. Моск. унввер., 12.

Соболевскій, А. И., академикь 10, 42, 49, 50.

Соловьевъ. С. М., историкъ. 20, 31, 118, 123, 197, 219, 253.

Соломонъ царь, 52, 68, 71, 72-73.

Софія Алексвевна, церевна, 295. Софроній, рязанскій ісрей, 154, 156. Сперанскій. М. Н., проф. Москов. унив., 52.

Степанида, калужанка, 264.

Стефанъ Зизаній, 245.

Стефанъ Яворскій, 324, 326—330, 332, 348.

Строевъ, Н. М., 45, 47, 116.

Субботинъ, Н. И., проф. Моск. дух. ак., 217, 268.

Сумароковъ, А. П., 380-389, 394.

Сухановъ, Арсеній, 245.

Сухомлиновъ. М. И., академикъ, 47. 118, 121. 122.

Схарія, основатель ереси жидовств.. 168—169.

Талицкій, Григорій, 30, 324.

Таннеръ, језунтъ, 146.

Тати щевъ, В. Н., 30, 32, 115, 339—345. Таубертъ, совътникъ Ак. Наукъ.

356, 366. Терентій, протопонь Благов. соб.,

Тимонеевъ. дъякъ, 238.

Титовъ. А. А., 48.

236 - 238.

Тихоправовъ. Н. С., академикъ. 15. 19. 20. 62. 160, 268, 415, 434.

Толстой, гр. Л. П., 3, 37.

Толстой, О. А., 45.

Тредьяковскій, В. К., 33, 356—359, 367, 371, 386.

Трубецкой, кн. Н. Ю., 352.

Тургеневъ, И. И., 409, 410.

Тургеневъ, И. С., 36, 37.

Тучковъ. Василій, боярскій сынъ 213.

Тэнъ. Ипполить, фр. ист. лит., 6.

Уваровъ, гр. А. С., 47. Ульфила, просвътитель готовъ. 48. Ундольскій, В. М., 46. Упырь Лихой, попъ, 50. Успенскій, О. И., историкъ, 161. Ушаковъ, Ө. В., другь Радищева, 434, 439—440.

Филаретъ, архіеп. черниг. 12. Филаретъ, патр. моск., 239, 242, 244, 246. Филоновъ, А. Г., авторъ учебника, 20. Филофей, старецъ Псков. Елеазар. мон., 177, 242. Фонвизинъ, Д. И., 34, 387, 412—420.

Фотій, митр. москов., 159—160, 162.

**Ж**аланскій, М. Г., проф. Харьков. унив., 162.

Хворостининъ, кн. Ив. А., 41, 239. Херајсковъ, М. М., 409, 413.

Хлудовъ, А. И., 47.

Христолюбецъ. 148.

Царскій, И. Н., 47.

шаликовъ, кн. П. И., 8.

ПІ ахматовъ. Л. А., академикъ. 109, 119—120.

III варцъ, И. Е., проф. Моск. унив., 33, 407—410, 431.

Шевыревъ, С. П., проф. Моск. унив., 13, 118, 160.

Шереметевъ. Оедоръ. нижегор. воевода, 250.

III и ба но въ. Василій, 205, 206.

III лецеръ, Авг., историкъ, 115.

Шляпкинъ. И. А., проф. (11В. универ., 137.

Шубный, Иванъ, 360.

Шуваловъ, Ив. Нв., 362. 365, 367, 378, 414, 422.

III у м а х е р ъ, начальникъ канцеляріи Ак. Наукъ. 366.

Щербатовъ. кн. М. М., 216.

Зинекенъ, франц. критикъ, 9.

Яковаевъ. В. А., проф. Новор. унив.. 109.

Якушкинъ, В. Е., изследователь. 435. Янъ Вышатичъ, 122.

Веодоритъ Кирскій, 54, 98.

Өеодоръ, еп. тверской, 162.

Өеодоръ Студить, 54.

Өеодосій Косой, 224—226.

Неодосій Печерскій, 88—90, 108—109, 120, 172, 175, 220.

Ософанъ, митр. палеопатрасскій, 246.

Өеофанъ, патр. іерусалим., 244.

Өеофанъ Прокоповичъ, 32, 33, 321 — 326, 346, 348, 362.

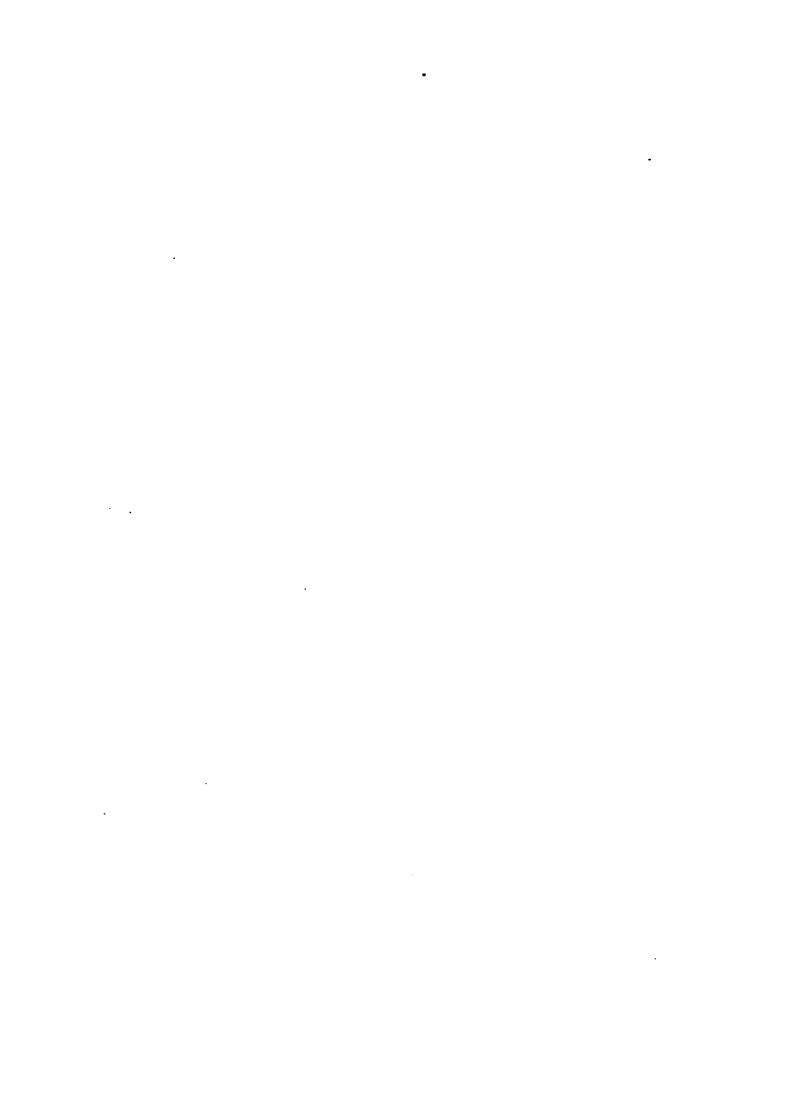

## ОГЛАВЛЕНІЕ.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cmp.           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Введеніе. Опредъленіе литературы, 1. Вопрось о методахъ и пріємахъ изученія литературныхъ произведеній, 4. Развитіе историческаго изученія русской литературы                                                                                                                                                 | 1- 21          |
| Глава I. Дѣленіе исторіи русской литературы на періоды и общій очеркъ ея развитія                                                                                                                                                                                                                             | 22— 38         |
| Глава II. Вићшняя сторона памятниковъ древней русской литературы, 40.<br>Библіотеки и архивы, 42. Переводная литература древней Руси, 48.<br>Апокрифическая литература, 64                                                                                                                                    | <b>39— 7</b> 8 |
| Глава III. Оригинальныя произведенія древнѣйшаго періода русской литературы. Лука Жидята. 79. Митрополитъ Иларіонъ, 82. Преп. Өеодосій Печерскій, 88. Кириллъ Туровскій, 90. Еп. Климентъ Смолятичъ, 97. Поученіе Владимира Мономаха, 98. Хожденіе игумена Даніила, 102. Путешествіе Антонія Ядрейковича, 104 | 79—105         |
| Глава IV. Житія святыхъ, 106. Кіево-Печерскій Патерикъ, 109. Лѣто-                                                                                                                                                                                                                                            | 100 100        |
| пись, 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 106—126        |
| Глава V. Слово о полку Игоревъ, 127. Моленіе Даніила Заточника, 137                                                                                                                                                                                                                                           | 127—142        |
| Глава VI. Монгольскій періодъ, 143. Серапіонъ, енископъ владимирскій, 144.<br>Намятники поучительной литературы XIV вѣка, 149. Украшенныя повѣсти, 153                                                                                                                                                        | 143—158        |
| Глава VII. Митрополить Фотій, 159. Путешествія, 162. Хожденіе Аванасія Никитина, 165                                                                                                                                                                                                                          | 159—167        |
| Глава VIII. Ересь жидовствующихъ                                                                                                                                                                                                                                                                              | 168—176        |
| Глава IX. Литература въ XVI столътін, 177. Максимъ Грекъ, 178. Митро-<br>политъ Даніплъ, 186. Вассіанъ Косой (князь Василій Патри-<br>къ́евъ), 189                                                                                                                                                            | 177—195        |
| Глава X. Домострой, 196. Іоаннъ Грозный и кн. Курбскій, 203. Макарьевскія Четьи-Минеи, Степенная книга. Лётопись XVI вёка, 210. Стоглавъ, 216                                                                                                                                                                 | 196—227        |
| Глава XI. Юго-запалная литература, 228. Литература Смутнаго времени, 233                                                                                                                                                                                                                                      | 228—240        |
| Глава XII. Необходимость исправленія церковных в книгь, 241. Патріархъ Никонъ, 259. Протопопъ Аввакумъ, 268                                                                                                                                                                                                   | 241—282        |
| Глава XIII. Епифаній Славинецкій и Симеонъ Полоцкій, 283. Сильвестръ Медвёдевъ, 292. Котошихинъ, 299. Патр. Іоакимъ, 300                                                                                                                                                                                      | 283—303        |
| Глава XIV. Древне-русская пов'яствовательная дитература                                                                                                                                                                                                                                                       | 304-31         |

|                                                                           | Cmp.              |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Глава XV. Литература Петровской эпохи, 319. Стефанъ Яворскій и Өео-       | •                 |
| фанъ Прокоповичъ, 324                                                     | 319- <b>-33</b> 0 |
| Глава XVI. Свътскіе писатели эпохи Петра. И. Т. Посошковъ, 331. В. Н. Та- | ÷                 |
| тищевъ, 339. Кн. А. Д. Кантемиръ, 345. В. К. Тредьяковскій, 356.          | 331 - 359         |
| Глава XVII. М. В. Ломоносовъ, 360. А. II. Сумароковъ, 380                 | 360390            |
| Глава XVIII. Эпоха Екатерины II                                           | 391-403           |
| Глава XIX. Н. И. Новиковъ                                                 | 404411            |
| <b>Глава XX.</b> Д. И. Фонвизинъ, 412. Г. Р. Державинъ, 419               | 412430            |
| Глава XXI. На порогѣ новаго вѣка. А. Н. Радищевъ                          | 431455            |
| Указатель личныхъ именъ                                                   |                   |







| Глава XV. Литература Петровской эпохи, 319. Стефанъ Яворскій и Осо-                                                                      | Cinp.            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| фанъ Провоповичъ. 324                                                                                                                    | 319 <b>–33</b> 0 |
| Глава XVI. Свътскіе писатели эпохи Петра. И. Т. Посошковъ, 331. В. Н. Татищевъ, 339. Кн. А. Д. Кантемиръ, 345. В. К. Тредьяковскій, 356. | 331359           |
| Глава XVII. М. В. Ломоносовъ. 360. А. И. Сумароковъ, 380                                                                                 | 360390           |
| Глава XVIII. Эпоха Екатерины II                                                                                                          | 391-403          |
| Глава XIX. Н. И. Новиковъ                                                                                                                | 404411           |
| Глава ХХ. Д. И. Фонвизинъ, 412. Г. Р. Державинъ, 419                                                                                     | 412430           |
| Глава XXI. На порогѣ новаго вѣка. А. Н. Радищевъ                                                                                         | 431455           |



. .





2950 16 1.2

## Stanford University Libraries Stanford, California Return this book on or before date due.

